

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
   Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

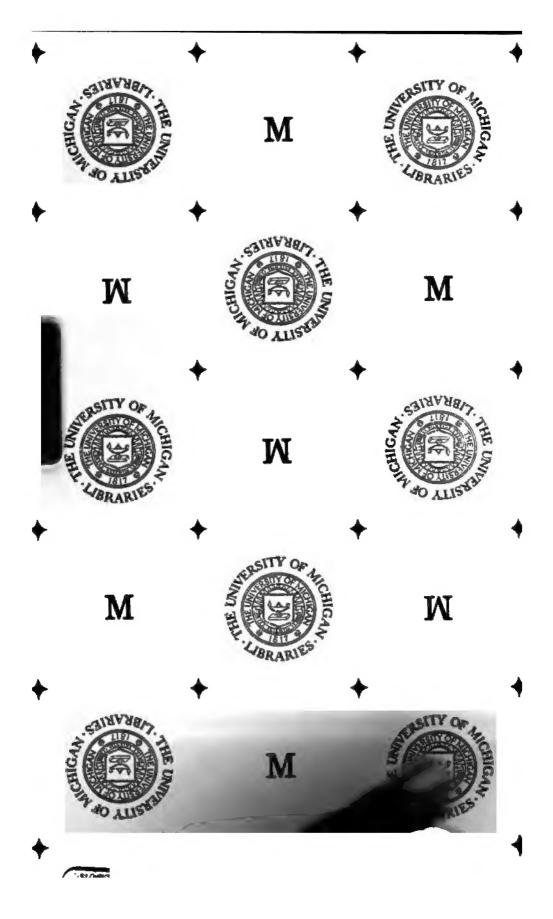

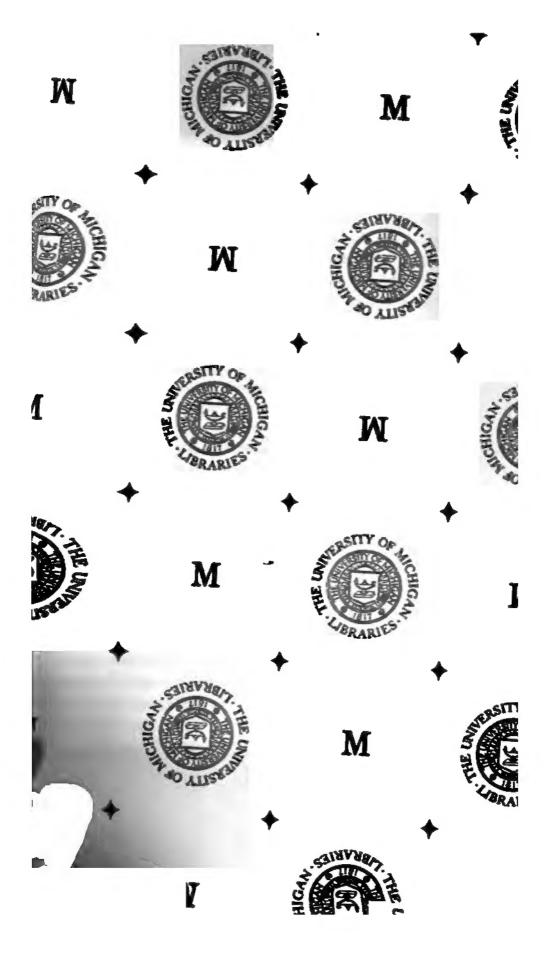

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Edicolor, Stepan

## ВАРЯГИ И РУСЬ



### ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСЛЪДОВАНІЕ

С. ГЕДЕОНОВА.

часть первая.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

типографія императорской академін наукъ. (Вас. Остр., 9 лип., № 12.)
1876.

1K 71 .632. Hust El 73 805-223

## предисловіе.

"Изъ явленій относимыхъ къ скандинавскому началу въ русской исторіи, нѣтъ ни одного которое не нашло бы себъ естественнаго и непринужденнаго объясненія въ частыхъ и многообразныхъ сношеніяхъ Норманновъ съ Русью IX—XI столітій; есть такія, которымъ, при схоластически господствующемъ еще в рованіи въ скандинавское происхожденіе варяжских в князей, р шительно нельзя указать причины, ни отыскать разгадки". Подъ вліяніемъ этого, долгольтнимъ изученіемъ предмета выработаннаго убъжденія, написана эта книга; она, прежде всего, протестъ противъ мнимо-норманскаго происхожденія Руси. Не суетное, хотя и понятное чувство народности легло въ основание этому протесту; онъ вызванъ и полнымъ убъжденіемъ въ правотъ самаго дъла, и чисто практическими требованіями дове-

денной до безвыходнаго положенія русской науки. Полуторастольтній опыть доказаль что при догмать скандинавскаго начала русскаго государства, научная разработка древнъйшей исторіи Руси немыслима. Ни одинъ изъ древне-русскихъ письменныхъ памятниковъ X—XI стольтій не разъяснень до сихъ поръ по тъмъ, всему образованному европейскому міру общимъ правиламъ археографіи, которыхъ держались и держатся въ своихъ изъисканіяхъ французскіе, англійскіе, германскіе ученые. Потому ли что никому изъ русскихъ не приходила на мысль необходимость основательнаго, всесторонняго изследованія отдільнных памятниковь древне-русскаго быта? Конечно нътъ; но въ состояни ли кто приступить къ многотрудному изученію, съ славянской, положимъ, точки зрѣнія, языка, юридическихъ особенностей, религіозныхъ върованій и т. п. въ договорахъ Олега, Игоря, Святослава, когда у него за плечами призракъ норманнизма твердитъ: договоры скандинавская принадлежность; они писаны по гречески и по шведски; формула "мы отъ рода русскаго" значить "мы родомъ Шведы"; Перунъ и Волосъ тѣже скандинавскіе Торъ и Одинъ. Въ болгарскомъ житіи св. Кирилла говорится о русскихъ письменахъ найденныхъ имъ въ Херсонѣ; извѣстіе безспорнаго, въ высшей степени намъ сочувственнаго историческаго

значенія; но имя Руси, въ русской исторіи, нетерпимо до прихода шведскихъ конунговъ; и русскія письмена превращаются въ письмена готскія или оказываются подлогомъ обманщика. Обратимся къ Русской Правдъ; будеть ли намъ дозволено искать въ ней отголосокъ древнѣйшаго все-славянскаго права? Нисколько; Русская Правда скандинавскій законъ; уже въ первой стать в Русинъ-Норманнъзавоеватель противополагается порабощенному Славянину. И вотъ, мы имфемъ довольствоваться конечно заибчательными въ палеографическомъ отношеніи изданіями Тобіена и Калачова; но о научномъ изслъдованіи Правды, при тёхъ критическихъ аппаратахъ которые служать основою трудамъ Гриммовъ и Момсеновъ, напрасно и помышлять. Тоже самое должно сказать о церковномъ уставъ Владимира, о современныхъ ему былинахъ и пъсняхъ (въдь и Рогдай удалой тоть же Нъмецъ Regintac), о поучении Мономаха, даже о позднъйшемъ Словъ о полку Игоревъ; неумолимое норманское veto тяготъеть надъ разъясненіемъ какого бы то ни было остатка нашей родной старины.

Пополняеть ли по крайней мѣрѣ норманская школа произведенную ею въ русской исторіи пустоту? Представляеть ли она съ своей скандинавской точки зрѣнія, научныя, обстоятельныя изслѣдованія древнѣйшихъ (болѣе чѣмъ полу-норманскихъ, по ея

ученію) письменныхъ документовъ нашей исторіи? Воть здёсь то и выступаеть въ полномъ свётё вся искусственность, все безсиліе этого ученія, основаннаго не на фактахъ, а на подобозвучіяхъ и недоразумъніяхъ. Можно, пожалуй, утверждать что одинъ экземпляръ договоровъ первоначально писанъ стверными рунами (Кругъ); что за толкованіемъ Русской Правды следуеть обратиться къ скандинавскимъ законамъ (Шлецеръ); что въ пѣсняхъ временъ Владимира отзываются, въ пестрой неурядицъ, преданія Скандинавовъ и поэтическое настроеніе Скальдовъ (Куникъ); что Перунъ русской лѣтописи не тотъ общеславянскій Перунъ, который въ глоссахъ Вацерада обозванъ Jupiter-Perun, а германо-литовскій громовержецъ Торъ (Шеппингъ); все это можно; но гдъ положительные, научные результаты этого самовольнаго догматизма? О томъ что норманская школа всегда сознавала, съ горькимъ чувствомъ своего безсилія, необходимость подкрѣпить свое норманское откровеніе хотя бы и второстепенными чудесами, свидътельствують ея многократныя попытки указать на что либо подходящее къ скандинавскому первообразу въ начальныхъ явленіяхъ древне-русской исторіи; между тімь, эті попытки не доросли до монографій, съ норманской точки зрѣнія, ни договоровъ, ни Русской Правды, ни церковнаго устава

Владимира, ни Слова о полку Игоревъ; значитъ (при тъхъ неотъемлемыхъ преимуществахъ ученаго образованія и усидчивости, которыми всегда отличались представители норманской школы) скандинавскій догмать наткнулся здёсь на прямую, явную невзможность. Отсюда и то неподдѣльное, радостное сочувствіе съ которымъ была встрѣчена норманскою школою, вновь вызванная г. Иловайскимъ къ (кратковременной кажется) жизни, мысль Каченовскаго о недостовърности дошедшей до насъ древнъйшей русской літописи; ибо эта літопись, несмотря на ніткоторыя Норманнистамъ дорогія въ ней положенія, всегда была и останется, наровнъ съ остальными памятниками древне-русской письменности, живымъ протестомъ народнаго русскаго духа противъ систенатическаго онъмеченія Руси.

Изъ безнадежнаго положенія которымъ русская исторія обязана норманнизму, невыведеть ее и недавно породившееся ученіе такъ называемыхъ умітренныхъ Скандинавистовъ-эклектиковъ. Ихъ умітренность ееть ничто иное какъ сознаніе ихъ внутренняго безсилія; невозможности согласовать чистоспекулятивныя воззрітнія норманской теоріи съ разрушающими ихъ въ конецъ положительными историческими фактами. Они говорять: отдайте намъ Рюрика, Олега, Игоря, Ольгу, Святослава и окружаю-

шія ихъ личности; отдайте намъ греческіе походы, походы на Верду и Семендеръ; внѣшнюю торговлю Руси, какъ она описана у Ибнъ-Фоцлана, Масуди и другихъ; наконецъ (и то только по крайней, плачевной необходимости) самое имя Руси; берите себѣ языкъ, законы, вѣрованія, устройство земли, письменность, все съ чѣмъ скандинавской теоріи совладать не подъ силу. Но кто же, какой Дарвинъ вдохнеть жизнь въ этотъ истуканъ съ норманскою головою и славянскимъ туловищемъ? И въ чемъ измѣнитъ эта только софистикѣ Норманнистовъ пригодная система, незавидное положеніе русской науки?

Русская исторія (исторіи же нѣть безь обязательнаго уясненія ея драгоцѣннѣйшихъ памятниковъ) одинаково невозможна и при умѣренной и при неумѣренной системѣ норманскаго происхожденія Руси.

Но есть ли еще норманская система? Вынужденныя въ последнее время у представителей норманнизма уступки до того значительны, до того разшатали все зданіе Шлецеровскаго ученія, что мы не можемъ признать за норманскою школою даже права диспута, покуда она не установить и не обнародуеть своей новой (и притомъ полной) программы. Мы хотимъ знать: принимаетъ ли она окончательно призваніе варяжскихъ князей или завоеваніе? Останавливается ли она на высказанномъ гг. Соловьевымъ,

Куникомъ, Ламбинымъ и другими мнѣніи, что уже во второмъ поколѣніи династіи, норманскій элементъ вполнъ подчинился славянскому или намърена (что при случат ужъ и дълается) возвратиться къ ученію Погодина о совершенномъ отчуждении другъ отъ друга обоихъ началъ, до половины XI-го стольтія? Допускаеть ли она съ гг. Соловьевымъ, Бестужевымъ-Рюминымъ и пр. что Русь (какая? славянская?) была извъстна на берегахъ Чернаго моря еще задолго до призванія варяговъ (предположеніе уничтожающее всякую систему норманскаго происхожденія Руси) или съ г. Куникомъ, что варяжскую Русь летописи должно искать въ Гредготахъ Герварар-саги, превращающихся невѣдомо какимъ образомъ, въ никому не извъстную и мгновенно изчезающую шведскую Русь IX-го въка? Какое значение придаеть она въ настоящемъ 1876 году, свидътельствамъ Ліутпранда и Константина багрянороднаго? При вынужденномъ у нея сознаніи въ немедленномъ почти послѣ призванія сліяніи обоихъ началъ, скандинавскаго и славянскаго, эти свидетельства не только уже не имеють того доказательнаго смысла, который имъ прилагался прежними норманнистами, но еще прямо говорятъ противъ выводимыхъ изъ нихъ до сихъ поръ заключеній. Тоже самое должно сказать и о другомъ изъ двухъ столповъ на которыхъ покоится (т. е. покоилась) скандинавская теорія происхожденія русскаго государства, а именно о доказательствахъ ономастическихъ. Если уже во второмъ поколѣніи династіи призванные варяги стали Славянами по языку, по религіознымъ върованіямъ, по обычаямъ и образу мыслей (а все это нынъ проповъдуется умъренными Норманнистами), что станется съ мнимымъ скандинавизмомъ личныхъ именъ русскихъ историческихъ дъятелей, до самой кончины Ярослава? На какомъ основаніи будеть норманская школа выдавать по прежнему за Норманновъ, Свенгелда, Ясмуда, Икмора, Прътича, Рогволода, Тура, Сфенга, Ждьберна, Будаго, Блуда, Якуна, Улъба и пр.? На все это и на многое другое эта школа должна намъ отвъты, если намърена удержать за собою право ученой системы. Противъ ученія фрагментарнаго, противор вчащаго себъ на каждомъ шагу, оставляющаго безъ отвъта сильнъйшія возраженія своихъ противниковъ, нътъ признаться ни охоты, ни возможности вести спора.

"Въроятность остается въроятностію" сказалъ Карамзинъ о мнѣніи выводящемъ варяжскихъ князей изъ славянскаго поморія Балтики. Этому, въ моемъ убъжденіи, единственному исторически върному мнѣнію о началахъ русскаго государства, я, по возможности, привелъ въ подтвержденіе всѣ имѣвшіяся у меня на лице письменныя и фактическія свидѣтель-

ства; но привель ихъ далеко не какъ послъднее слово науки въ спорномъ дълъ о происхождении Руси, а какъ зачатокъ того многаго которое можеть быть и, надъюсь, будеть еще сдълано, на богатомъ, славянскому изследователю открытомъ поприще вендорусской археографіи. При этомъ мнв пришлось коснуться и многосложнаго вопроса о внутреннемъ быту словено-русскихъ племент до варяговъ; по крайней итрт въ той степени которая была необходима для уясненія причинъ, а слъдовательно и самаго значенія призванія. Какъ нѣмецкими, такъ и русскими историками-норманнистами, вопросъ этотъ обсуждался до сихъ поръ (иногда и безсознательно) съ точки зрѣнія скандинавскаго догмата. Я не могъ согласиться съ интніемъ ни ттхъ ни другихъ; между ттмъ мнт бы не хотелось чтобы изъ моего протеста противъ нтмецкой теоріи о дикости и русской о младенчествъ восточныхъ славянскихъ племенъ въ ІХ вѣкѣ, были выводимы заключенія которыхъ я въ виду не имфлъ. Отстаивая на основаніи положительныхъ фактовъ, европейскій характеръ культурнаго быта славянскихъ (а въ томъ числѣ и русскихъ) племенъ-аборигеновъ европейскаго материка, я вовсе не помышляль объ идеализированіи, по слъдамъ Тацита или Гердера, нашей суровой родины IX-го въка; но тъмъ не менъе остаюсь при убъжденіи что изъ до-варяжской Руси,

каковою она представлена въ изследованіяхъ большей части нашихъ историковъ, шикакое вліяніе (а подавно вліяніе горсти варяговъ-пиратовъ) не создасть въ теченіи немногихъ годовъ, Руси Владимира и Ярослава. Утверждая на непреложномъ свидътельствъ льтописи и историческихъ аналогіяхъ, мнъніе о существованіи у насъ, наровнъ съ остальными славянскими народами, права наслъдства въ родахъ княжескихъ, я тъмъ конечно не думалъ указывать на немыслимую, до временъ Рюриковыхъ, правильную игру на Руси монархическихъ учрежденій. Какъ въ Германіи до основанія монархіи Франковъ, какъ у Скандинавовъ почти до XI-го столътія, такъ въроятно и у насъ, права основныя, права наслъдства нарушались насиліями, усобицами князей, частными избраніями новыхъ династовъ, переходами племень оть одного союза къ другому. Этимъ-то состояніемъ внутренняго броженія Руси въ VIII—IX столътіяхъ, и поясняется мысль и возмножность призванія; но уже самый факть призванія говорить, по справедливому замъчанію Добровскаго и Шафарика, прогивъ теоріи о дикости или младенчествъ призывавшихъ племенъ. Вообще нътъ слъда принимать чтобы въ дёлё своего историческаго развитія, Русь руководилась какими-то особыми законами, неизвѣстными остальнымъ европейскимъ народамъ, неизвъст-

ными и однокровнымъ ей славянскимъ племенамъ, Чехамъ, Ляхамъ, Полабамъ и пр. Что Несторъ, пометкому выраженію г. Забелина \*), начинаеть свою повъсть отъ пустаго мъста, не даеть намъ еще права выводить на этомъ месте всевозможныя фантастическія постройки. Если бы до 862 года, словенорусскія племена жили въ какомъ-то особомъ, европейскому міру чуждомъ быту (каковы напр. пастырскій быть кочующихъ Бедуиновъ, организація касть вь древнемъ Египтъ и въ Индіи), то живые слъды этого быта непремънно бы отозвались и въ нашихъ льтописяхъ, и въ древнъйшихъ памятникахъ нашего права, ибо не въ нѣсколько же годовъ измѣнили восточные Славяне свое въковое устройство; между темъ ни летопись, ни договоры, ни Русская Правда, не знають о техь бытовыхь учрежденіяхь для отивны которыхъ были призваны, какъ полагаютъ, князья отъ варяговъ. Съ другой стороны мы не видимъ никакой борьбы этихъ князей съ прежними

<sup>\*)</sup> Первая часть этой книги была уже почти отпечатана, когда вышло въ свътъ сочинение г. Забълина «Исторія Русской жизни». Я искренно сожалью что не могъ воспользоваться во время его прекрасными замъчаніями на значеніе древняго славянскаго города, на историческій организмъ Руси до прихода Рюрика и т. д. Крайне интересна для исторін полабскаго племени, а слъдовательно и для насъ, карта Померанін XVII стольтія.

порядками; призваніе—чисто династическое явленіе; исторія Олега, Игоря, Святослава—прамое (при нъкоторыхъ внёшнихъ измёненіяхъ) продолженіе древнъйшей до-варяжской исторіи Руси. Дъло въ томъ что объ этой исторіи до насъ не дошло никакихъ письменныхъ свъденій; но отсюда еще не слъдуеть для насъ обязанность ее обсуждать по ребяческипервоучнымъ воззрѣніямъ лѣтописца. Не культурныя преимущества варяговъ, мнимыхъ Норманновъ (кто изучалъ скандинавскія саги знаеть съ какимъ единодушіемъ онъ признають за Русью превосходство образованія), а два въка единодержавія, вызвавъ наружу живыя силы народа, сделали Русь чемъ мы ее видимъ въ XI стольтіи; если въ посльдствіи, свътлая заря прежнихъ дней затемнилась грустною дъйствительностію нашего нравственнаго упадка, въ этомъ, отвътчиками передъ исторіею безумныя усобицы Рюриковичей, вызванное ими монгольское иго, московскій царизмъ. Возродитель — Петръ связалъ свою Русь съ Русью стараго Ярослава; мы не въ правѣ ихъ отчуждать отъ того европейскаго міра которому онт принадлежать по языку, по нравственному развитію, по физическому организму.

Недавно я прочелъ себъ печатный упрекъ въ томъ что производя имя Руси отъ святыхъ ръкъ

Рось, Русь (*Отр. о вар. вопр. 17—31*), я указываю не на такія, которыя бы орошали собственно кіевское княжество (Щегловг, Ж. М. Н. Пр. Ч. CLXXXIV. 231, 247). Но, во первыхъ, я этого и не искалъ, такъ какъ имя Руси гораздо древнъе и Кіева и кіевскаго княжества. Я говориль одно, а именно что у славянскихъ племенъ вообще и у родственныхъ съ ними литовскихъ. святыя рѣки назывались, кажется, Рось и Русь; что эти названія слышатся отъ Волги— Рось до Куришгафа - Русны т. е. въ тъхъ именно ивстахъ которыя, съ незапамятныхъ временъ, были заселены славяно-литовскими племенами; что изъ этихъ племенъ одно могло принять для себя древнъйшее, свято-русское имя; но изъ этого не слъдуеть чтобы вездѣ гдѣ есть рѣка Русь, сидѣло русское племя, ни вездѣ гдѣ есть русское племя протекали ръки Рось, Русь. Во вторыхъ, никто не имъетъ права требовать отъ изслъдователя положительныхъ указаній на начала народныхъ именъ. Hародныя Gaël, Frank, Dan, Ant, не вызвали до сихъ поръ ничего кромѣ болѣе или менѣе счастливыхъ предположеній о ихъ происхожденіи. И я не считаю себя обязаннымъ указать на ту именно рѣку, отъ которой славянское племя "Русь" могло получить свое имя (если только получило имя отъ реки, а не отъ относившагося ко всемъ рекамъ

"Русь" богопоклоненія); но думаю, и конечно думаю не одинь, что совпаденіе народнаго имени съ названіемъ, по всей втроятности боготворимыхъ, славянскихъ водъ, не можетъ быть отнесено къ одной игрт случая.

Мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о внутренней экономіи моей книги.

Въ 1862 — 1863 гг. я издалъ въ Запискахъ Императорской Академіи Наукъ, подъ заглавіемъ: "Отрывки изъ изследованій о варяжскомъ вопросе", нъсколько главъ изъ являющагося нынъ вполнъ и уже въ 1846 году задуманнаго сочиненія: Варяги и Русь. Изъ этихъ главъ двѣ: V-я о варягахъ и XI-я о мнимо-норманскомъ происхождении Руси, измѣнены и дополнены, въ виду возникшихъ, со времени ихъ появленія, новыхъ взглядовъ на варяжскій вопросъ; вибсть съ тыть оны и сокращены, въ слыдствіе вынужденныхъ ими капитальныхъ уступокъ норманской школы. По этому и во избъжание докучныхъ повтореній, я отсылаю къ "Отрывкамъ" (Зап. Имп. Акад. Наукт. Т. І. Прилож. 1—17; Т. II. Прилож. 129 — 168), за невошедшими въ эту книгу историческими подробностями. Главы о черноморской Руси (и имфющейся у меня въ рукописи: о венгерскихъ Русинахъ) я не нашелъ возможнымъ включить въ настоящій трудъ, какъ еще далеко не соотвітствующихъ по обработкѣ и полнотѣ собранныхъ документовъ, неоспоримой важности предмета. За тѣмъ, перепечатана вся остальная часть "Отрывковъ", при нѣкоторыхъ, иногда существенныхъ дополненіяхъ; гл. XVIII о бертинскихъ лѣтописяхъ и XX о Константинѣ багрянородномъ, переработаны почти сполна.

С. Петербургъ.1876 г.



# ВАРЯГИ.

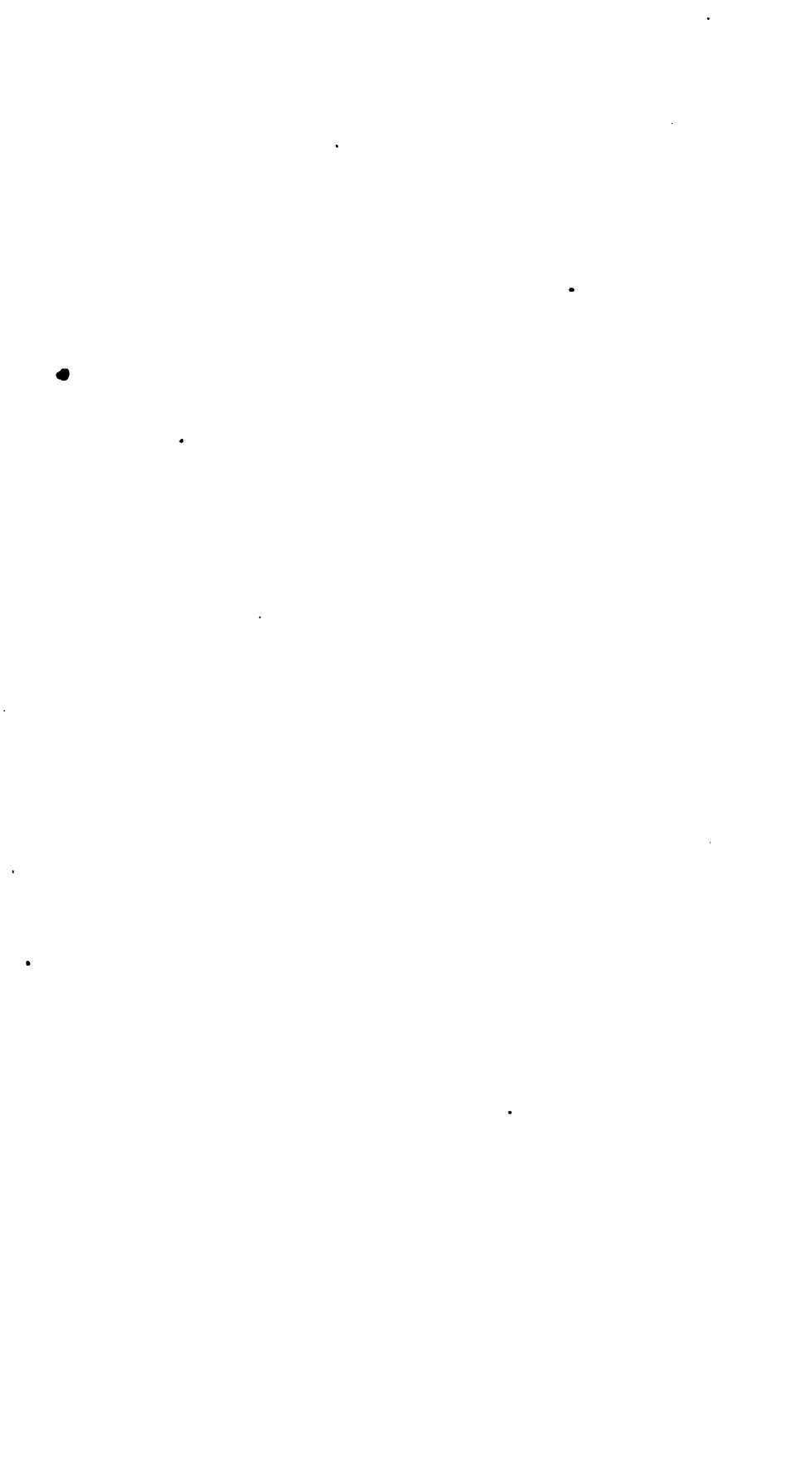

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

|       | <del></del>                                  | Стр.                      |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------|
| I.    | 0 порманскомъ пачалѣ въ русской исторіи      | 1 — 56.                   |
| II.   | Кто призываль варяжских князей?              | 57 <del></del> 86.        |
| III.  | Основныя причины призванія                   | 8 <b>7</b> — 132.         |
|       | Призваніе                                    | 133 — 158.                |
|       | Варяги. — Ва́раүүсі. — Vaeringjar            | 159 182.                  |
|       | Вопросъ объ именахъ. А) Рюрикъ, Синеусъ,     |                           |
|       | Труворъ, Олегъ, Ольга, Игорь, Владимиръ      | 183 — <b>22</b> 2.        |
| VII.  | Вопросъ объ именахъ. В) Имена прочихъ кня-   |                           |
|       | зей, княгинь, воеводъ, мужей и т. д          | <b>223</b> — <b>259</b> . |
| VIII. | Вопросъ объ именахъ. С) Имена въ договорахъ. | 260 - 306.                |
| IX.   | Следы варяжскаго (вендскаго) начала въ пра-  |                           |
|       | вт, языкъ и язычествъ древней Руси           | <b>307</b> — <b>358</b> . |
| X.    | Общеславянскія особенности варяжскихъ (венд- |                           |
|       | скихъ) князей и дружинниковъ                 | 35 <b>9</b> — 395.        |

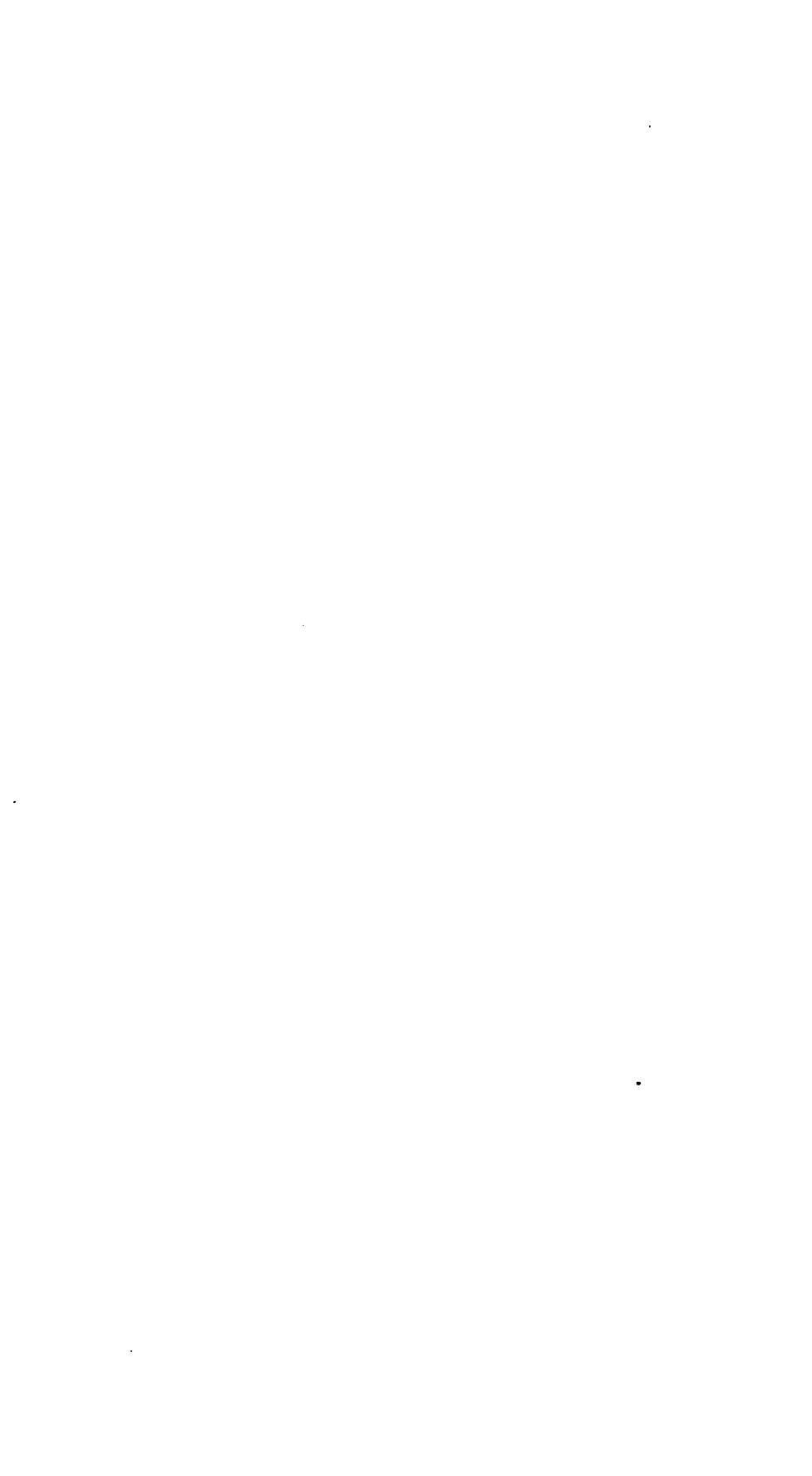

### О НОРМАНСКОМЪ НАЧАЛВ ВЪ РУССКОЙ ИСТОРІИ.

Призваніемъ варяжскихъ князей начинается политическая жизнь Руси; подъ вліяніемъ новаго династическаго начала, Русь вступаетъ на поприще европейской исторіи 1).

Значеніе этого событія опредъляется народностію призванных варяжских князей. Ихъ считали поочередно Финнами, Хозарами, Норманнами; послёднее мнёніе стало господствующимъ; но при замёчательно ученой и совёстливой разработк письменныхъ (преимущественно иноземныхъ) историческихъ документовъ, норманская система происхожденія Руси далеко не удовлетворяетъ существенному требованію русской науки, а именно, объясненію изъ скандинавскаго элемента начальныхъ явленій историческаго русскаго быта. Какъ всё вопросы о народныхъ началахъ, такъ и варяжскій им'єтъ дв'є стороны, письменную и фактическую. Къ доказательствамъ письменнымъ принадлежатъ дошедшія до насъ свид'єтельства, сказанія и предположенія русскихъ и иноземныхъ л'єтописателей о народности Руси и варяговъ; таковы сказанія и мнёнія Нестора о началахъ

русскаго имени около половины ІХ вѣка; свидѣтельства бертинскихъ лѣтописей о шведской, Ахмедъ-эль-Катиба и Ліутпранда о норманской Руси, Константина багрянороднаго о названіяхъ днѣпровскихъ пороговъ и т. д. Взятыя отдъльно, эти свидътельства подтверждають, при первомъ взглядь, мньніе о норманствь Руси; но, взятыя отдыльно, свидътельства Григорія турскаго подтверждають мивніе о троянскомъ происхожденіи Франковъ; Өеофилакта — объ аварскомъ происхожденіи Славянъ; Ибнъ-Гаукала — о русскомъ происхождении Мордвы. Значение письменныхъ документовъ и ихъ толкованій, при решеніи вопроса о спорныхъ народныхъ началахъ, очевидно подчинено необходимости согласованія различныхъ сказаній и мибній съ положительными следами вліянія одной народности на другую, въ отношеній къ языку, религій, праву, народнымъ обычаямъ и преданіямъ. Теперь, удовлетворяетъ ли норманская система этимъ условіямъ своего значенія въ области русской науки? Указываеть ли она на непреложные, върные слъды норманскаго вліянія на исторію и внутренній бытъ словенорусскихъ племенъ? Мы увидимъ противное; увидимъ не только явное отсутствіе норманскаго начала въ основныхъ явленіяхъ древне-русскаго быта, но и совершенную невозможность согласовать ихъ существование съ предположениемъ о скандинавизмѣ призванныхъ варяговъ. А въ такомъ случаѣ, не въ правъ ли мы положить, что письменныя свидътельства, на которыхъ норманская школа преимущественно (можно почти сказать исключительно) основываеть свою историческую теорію, или сами по себѣ невѣрны или невѣрно поняты новъйшими толкователями? Разсмотрънію этихъ свидътельствъ съ иной, по моему убъжденію болье раціональной, точки зрънія, посвящена значительная часть моей книги; здъсь я долженъ, прежде всего, утвердить отсутствіе положительныхъ слъдовъ норманскаго вліянія на Русь; а съ другой стороны указать на явное участіе въ развитіи историческаго русскаго быта, инаго, западнославянскаго начала.

Нѣмецкіе представители норманскаго мнѣнія въ прошедшемъ столетіи, Байеръ, Миллеръ, Тунманнъ и Шлецеръ, трудились надъ древнъйшею исторіею Руси, какъ надъ исторіею вымершаго народа, обращая вниманіе только на письменную сторону вопроса. Для нихъ Русь была то самое, что для другихъ ученыхъ намецкихъ изсладователей, Пелазги или Этрусски; загадочная народность, о началахъ которой сохранились намёки у греческихъ и латинскихъ писателей. Находя порманскимъ подобозвучныя имена у первыхъ русскихъ князей, у пословъ Олега и Игоря, находя шведскую Русь въ бертинскихъ летописяхъ, норманскую — въ известіяхъ Ліутпранда и Константина, они провозглашали норманское происхождение Руси, ни мало не заботясь о томъ, отозвалось ли это норманство въ исторіи и жизненномъ организмѣ онъмеченнаго ими народа. Что между тъмъ, по крайней мъръ Шлецеръ понималъ необходимость воззрѣнія и на фактическую сторону предмета, въ этомъ, при его научной опытности, не позволено сомнѣваться; дѣло въ томъ, что для познаго и безпристрастнаго обсужденія вопроса, какъ его предшественникамъ, такъ и ему, недоставало основательнаго знанія русскаго языка, русскаго быта и письменности, въ связи ихъ съ прочими славянскими языками, народными

особенностями и литературами<sup>2</sup>). Или не отсюда его односторонній, исключительно норманскій взглядъ на первый періодъ русской исторіи? его невниманіе къ славянскимъ началамъ ея? его непростительно вольное обхожденіе съ русскою летописью? Где Несторъ мешаетъ ему, онъ укоряеть его вставками; гдъ случай наводить его на факты явно опровергающие его систему, онъ или молчить или довольствуется безплоднымъ на нихъ указаніемъ; при случат, возьмемъ для примтра хоть бы выдумку понтійскихъ псевдо-'Р $\tilde{\omega}$ с'совъ 866 года (Hecm. Шлец. II, 86), онъ увлекается до изобрѣтеній. Сознавая Перуна и Волоса славянскими божествами (там же, 666, прим. 2), онъ считаетъ излишимъ входить въ объяснение причинъ, по которымъ мнимые Норманны Олафъ (Олегъ) и Ингваръ (Игорь) и ихъ скандинавскіе сподвижники клянутся по русскому (норманскому) закону, славянскими божествами, а не Одиномъ и Торомъ. Онъ говорить въ одномъ мѣстѣ: «надобно быть очень крипку на ухо, чтобы не слышать столь часто повторяемое Несторомъ, что Новгородцы, Кіевляне и всъ прочіе народы сего государства (дёло идеть о племенахъ, принимавшихъ участіе въ греческомъ походѣ 907 года) назвались Руссами, послѣ пришествія Варяговъ» (тамъ же, II, 603); а въдругомъ, что—Руссами при Олегь (тамъ же, II, 681, 703) и Игоръ (тамъ же, III, 27), были еще одни только Норманны, т. е. варяги; «владычествующій народъ еще не смъщался съ прочими; долгое время возвышался Франкъ надъ Галломъ и все дѣлалъ одинъ, не принимая въ сотоварищество имъ побъжденнаго» и т. д. Онъ замѣчаетъ съ удивленіемъ непонятно-скорое исчезновеніе

норманства въ именахъ нашихъ князей, тогда какъ «германскіе завоеватели Италіи, Галліи, Испаніи, Бургундіи,
Картагена и пр. всегда въ родѣ своемъ удерживали Германскія имена, означавшія ихъ происхожденіе» (тамъ же,
III, 475); но какъ объясняеть онъ этотъ фактъ, очевидно
противный норманству варяжскихъ князей? неизвѣстными причинами, въ слѣдствіе которыхъ «Славяне рано
сдѣлались господствующимъ народомъ» (тамъ же, 476).
О языкѣ, правѣ, обычаяхъ Руси и т. д., съ точки зрѣнія
норманскаго вліянія на Русь, у него даже нѣтъ и помину.

Современная наука не допускаеть ни молчанія, ни изо-Фратеній, ни неизвастныхъ причинъ. Она говоритъ: если варяги-Русь Скандинавы, норманское начало должно отозваться въ русской исторіи, какъ начало латино-германское въ исторіи Франціи, какъ начало германо-норманское въ исторіи англійской. Не въ мнимо-германскихъ именахъ нашихъ князей и пословъ ихъ, не въ случайныхъ, непонятыхъ извъстіяхъ бертинскихъ льтописей, Ліутпранда и Константина, — норманство должно отозваться съ самой живни Руси, въ ея религіи, языкѣ, правѣ, въ народныхъ обычаяхъ, въ дъйствіяхъ и образъ жизни первыхъ князей и пришлыхъ съ ними варяговъ. Безъ полнаго удовлетворенія этимъ условіямъ историческаго самопознанія, система норманскаго происхожденія Руси остается внѣ права науки, какъ остается внѣ права науки система славянскаго происхожденія, покуда хотя одно изъ возраженій норманской школы будеть оставлено безъ отвъта.

Изысканія Круга (Forschungen etc.) изданы по смерти его, до приведенія ихъ самимъ авторомъ въ систематическій

порядокъ. Изъстатей, имѣющихъ цѣлью указать на живые слѣды норманскаго начала въ русской исторіи, особенно замѣчательны по содержанію:

№ VII. О языкѣ Руси въ IX и X столѣтіяхъ.

№ VIII. Происхождение и объяснение нѣкоторыхъ русскихъ словъ въ лѣтописи Нестора и законахъ Ярослава.

№ X. Мысли о древнѣйшемъ устройствѣ и образѣ правленія русскаго государства.

№ XI. О Гридьбѣ при первыхъ русскихъ князьяхъ, въ сравненіи съ учрежденіемъ Hirdmenn'овъ въ Скандинавіи.

№ XII. Примѣчанія къ извѣстіямъ Ахмедъ-ибнъ-Фоцлана о языкѣ, религіи, нравахъ и обычаяхъ языческой Руси, въ началѣ X вѣка.

Судя по однимъ заглавіямъ этихъ статей, читатель конечно подумаетъ, что для изслѣдователя, подобно Кругу, дѣйствительно убѣжденнаго въ норманствѣ варяжской Руси, не могло быть недостатка въ доказательствахъ норманскаго вліянія на внутренній бытъ русскаго общества. Выходить противное. За исключеніемъ № VIII, въ которомъ Кругъ выводить самымъ неудачнымъ образомъ чистославянскія слова изъ скандинавскихъ этимологій, всѣ остальные нумера или представляютъ изслѣдованія о норманскомъ языкѣ, правѣ, норманскихъ обычаяхъ и пр., безъ малѣйшей связи съ языкомъ, правомъ и обычаями такъ называемыхъ варяговъ-Руси; или указывають на факты, которымъ слѣдовало бы проявиться въ русской исторіи, если бы варяги-Русь были Норманны.

Изъ статьи о языкѣ (II, 239—284) мы узнаемъ слѣдующія положенія: древне-скандинавскій языкъ назывался

Dönsk tunga, Norran tunga или Norroena (241); такъ какъ варяги были Норманны, а при Рюрикъ множество Скандинавовъ селилось въ Новгородѣ, оба языка норманскій и славянскій слышались одновременно въ Новгород'є; безъ сомнѣнія было даже время, когда Норрена тамъ господствовала (249); знатнъйшіе изъ Славянъ, прекловяясь передъ трономъ для снисканія благосклонности новыхъ русскихъ, т. е. норманскихъ князей, весьма въроятно стали вскор изучать ихъ языкъ и обучать ему своихъ детей (ibid.); простые люди имъ подражали (250); употребленію Норрены надлежало сохраниться на Руси долье чыть въ Нормандіи, ибо тамошніе князья приняли христіянство семидесятишестью годами (въ 912) ранбе нашихъ (252); такъ какъ въ эпоху призванія грамота уже существовала въ Скандіи, то должно непремѣнно ожидать, что Руссы, вскоръ призванные оттуда, въ землю, назвавшуюся отъ ихъ имени Русью, вмѣстѣ съ норманскимъ языкомъ, принесли съ собою и норманское письмо (260); изь двухь экземпляровь договоровь, заключенных между Русью и Греками, вфроятно одинъ былъ составленъ на скандинавскомъ языкъ (265).

На какихъ доказательствахъ основаны эти несомнѣнныя и вѣроятныя положенія? Они двоякаго рода: 1) русскія названія днѣпровскихъ пороговъ у Константина багрянороднаго, звучатъ по нормански (283). Объ этомъ, вовсе не понятомъ свидѣтельствѣ греческаго императора см. гл. ХХ. 2) Въ древне-русскомъ, преимущественно юридическомъ языкѣ, встрѣчаются многія слова, очевидно германскаго происхожденія, за несенныя къ намъ Норманнами (275). Критическое изслѣдованіе этого послѣдняго положенія принадлежить къ № VIII. (II, 285—314): происхожденіе и объясненіе нѣкоторыхъ русскихъ словъ въ лѣтописи Нестора и законахъ Ярослава.

Прежде всего, и одинъ разъ на всегда, я дѣлаю слѣдующую оговорку: до нашего предмета не касаются тъ общеславянскія слова, каковы князь, пінязь, градъ, хльбъ и пр., которымъ иные изследователи приписывають доисторическое германское происхождение. Какъ Славяне отъ Германцевъ, такъ Германцы заняли изрядное количество словъ отъ Славянъ; это обще-лингвистическій, уже давно обсужденный вопросъ. «Всв эти языки», говоритъ Шафарикъ о славянскомъ, греческомъ, латинскомъ, кельтскомъ и германскомъ, «имѣютъ многочисленныя общія слова, составляющія въ чистыхъ корняхъ своихъ неоспоримую собственность каждаго и для которыхъ было бы безсмысленно отыскивать первенство обладанія, напр. носъ, Nase, nasus; око, Auge, oculus» и пр. (Abk. d. Sl. 56, cfr. Sl. Alt. I, 48 ff.). Къ словамъ, долженствующимъ обнаружить вліяніе норманскаго языка на русскій, въ следствіе призванія варяжскихъ князей, норманская школа въправѣ отнести только такія, которыя, являя вст признаки норманства, съ одной стороны не встръчаются у прочихъ славянскихъ народовъ, а съ другой, не могутъ быть легко и непринужденно объяснены изъ славянскихъ этимологій. Конечно, эти правила не совстмъ согласны съ лингвистическими законами, которыми руководствуются поборники скандинавизма; напримъръ, производя слово боляринъ отъ составнаго норманскаго ból-praedium, villa, и Jarl-comes, Кругъ

(Forsch. II. 335) замѣчаетъ, что слово боляре существуетъ и въ славянской библіи, и у Сербовъ, Ляховъ, Рагузинцевъ, Виндовъ, Хорутанъ и т. д. «но, говоритъ онъ (l.~c.~Anm.~\*), не должно думать, чтобы норманскому происхожденію слова боляринъ противортчило его употребленіе у Болгаръ, за сто лѣтъ до основанія государства. Только здёсь я не могу этого доказать и отсылаю къ моему изследованію о начале Руси». Этого изследованія въ посмертномъ изданіи его изысканій не оказалось. О словѣ коляда, происходящемъ, по мнѣнію Круга, отъ скандинавскаго Jolessen (тамъ же, II, 553) онъ говорить: «что многія изъ этихъ словъ встречаются и въ прочихъ славянскихъ парфиіяхъ, еще ничего не доказываетъ противъ предположенія о норманствѣ слова коляда. Такъ напр. русское коляда, у Сербовъ koléda, у Поляковъ kolęda, у Краинцевъ также, у Кроатовъ kolédo, у Босняковъ kolenda, у Чеховъ koleda, kolemgda; но оно не имъетъ корня въ славянскихъ языкахъ». Что сказать объ исторической системѣ, основывающей свои доказательства на лингвистикъ этого рода?

Изъ словъ мнимо-германскаго и норманскаго происхожденія, Кругъ (тамъ же, II, 288) приводить слёдующія: князь, пёнязь, усерязь, витязь, шлягъ (sic), стерлягъ, пудъ, судъ, градъ, гридъ (sic), рядъ, скотъ, хлёбъ, шнекъ (sic), полкъ, вира, мёсячина, дума, броня, мыто, чытарь, свекорь, кароль, снёдь, рыцарь, рухлядь, весь, ремень, люди, нетій, кнутъ. Эти слова онъ готовилъ для новаго изданія академическаго словаря. Сверхъ того, онъ основываетъ мнёніе о норманскомъ составё Русской Правды, на мнимо-норманскомъ происхожденіи словъ: вервь, вира, говядо, гость, гривна, гридинъ, людинъ, огнищанинъ, скотъ, тіунъ и т. д. Онъ говоритъ по этому поводу: «иногда мучаются для отысканія славянскихъ корней для словъ очевидно норманскаго происхожденія, каковы: гридинъ, боляринъ, пѣнязь, вира, вервь и значительное количество другихъ, коихъ норманство будетъ ясно показано» (тамъ же, 274, 275, 280 прим. XX). Между тѣмъ имъ изслѣдованы только слова: князь, пѣнязь, дума, ябетникъ, тіунъ и гридинъ.

Образцовое разсужденіе г. Срезневскаго (Мысли объ *ист. русск. яз. 129 — 154*) о словахъ: бояринъ, безмѣнъ, вервь, вира, верста, господь, гость, гридь, дума, князь, луда, людъ, мечь, мыто, навь, нети, обель, огнищанинъ, оружіе, смердъ, теремъ, якорь, городъ, дружина, колоколъ, котелъ, лодія, мужъ, стягъ, холопъ, цёпь, челядь, избавляеть меня отъ труда доказывать славянство ихъ происхожденія и общность у всёхъ славянскихъ народовъ. Но я не могу допустить съ г. Срезневскимъ и того десятка словъ происхожденія сомнительнаго или дъйствительно германскаго, о которыхъ онъ упоминаеть на стр. 154, и къ которымъ причисляетъ слова тивунъ, шильникъ и ябетникъ. Слова каковы напр. шильникъ и шнека не идутъ къ вопросу о норманскомъ происхожденіи Руси; ихъ позднѣйшее происхождение отъ германскаго и скандинавскаго языковъ имъетъ извъстное историческое основание въ торговыхъ и иныхъ сношеніяхъ Новгорода съ Шведами и Нфмцами въ XII — XIV стольтіяхъ и доказываеть происхожденіе Руси отъ Норманновъ, какъ англійскія, голландскія и французскія слова въ русскомъ языкѣ, доказывають происхожденіе Руси отъ Англичанъ, Голландцевъ и Французовъ. Что касается до прочихъ словъ, встрѣчающихся въ древнѣйшихъ памятникахъ нашей письменности и означающихъ основныя русскія учрежденія, они, какъ и приведенныя выше у г. Срезневскаго, всѣ объясняются изъ славянскихъ источниковъ, или перешли къ намъ славянскимъ путемъ. Изъ этихъ, у г. Срезневскаго необъясненныхъ или допускающихъ иныя, дополнительныя объясненія словъ, я привожу слѣдующія:

Бояринъ. Кругъ производитъ слово бояринъ отъ скандинавскаго ból-praedium, villa и Jarl-comes и считаетъ форму боляринъ древнъйшею. Та же форма и у Болгаръ; θеофанъ пишеть βοϊλάδες; Конст. багр. βολιάδες. Слово боляре въ книгъ Эсоирь I, 16, въроятно позднъйшая вставка (Forsch. II. 333, 334). Погодинъ принимаетъ словопроизводство протојерея Сабинина отъ исландскаго Baer-villa, praedium и menn-мужи; baear-menn-мужи града (Изслюд. III, 400). Г. Куникъ полагаетъ, что слово боляринъ есть ничто иное какъ славянская форма народнаго Bolgar, Болгаринъ и указываетъ на переходныя связующія формы Bileres у Планъ-Карпина; Byler y Vinc. de Beauvais; terra Bular у безимяннаго нотаріуса короля Белы; отъ первоначальнаго боляринъ позднейшее бояринъ (Beruf. II. 60. Anm. \*\*). Шафарикъ производитъ греческое βοϊλάδες, βολιάδες отъ финно-уральскаго boilas, bulias (сравн. ὁ Βουλίας Ταρκάνος у Констант. de Cerim. ed. Bonn. I. 681), collect. boilad, buljad; срвн. аварское beledproceres. Къ Славянамъ оно перешло въ двоякой формъ:

1) byl' (въ рукоп. хрон. Георг. Амартола и въ Игорѣ). 2) boljarin, bojarin древне-русск. baarin, откуда сокращенное средневъковое латинское Baro (Sl. Alt. II. 167. Anm. 1).

Ни одна изъ этихъ этимологій не объясняеть какимъ образомъ германо скандинавское ból-jarl, исландское baearmenn, народное болгаринъ, финно-уральское bulias перешли во всѣ славянскія нарѣчія; ни почему, при болгаро-сербской формѣ боляринъ, встрѣчаются формы: на Руси — бояринъ; у Хорватовъ и Хорутанъ — бојар, војар, бојарин, вояринъ; у Поляковъ—boĵar; у Чеховъ—boĵar, boĵařiu; у Рагузинцевъ — boĵâr; у Молдаванъ и Валаховъ — un bojarin въ смыслѣ vir nobilis; у Мадяровъ — bojar, герой; въ новогреческомъ языкѣ μπογιάρος.

Г. Срезневскій (Мысли и пр. 133) принимаеть для слова бояринъ, боляринъ два корня: бой — вой; боль — вель (большій, великій), какъ напр. два корня (свять — sanctus и свѣть — lux)для имени славянскаго божества Святовита, Свѣтовита. Но разрѣшаеть ли это толкованіе затрудненія вопроса? и неясно ли, что изъ двухъ корней все же одинъ остается основнымъ?

Я думаю Карамзинъ (*I*, *прим.* 167) былъ правъ, считая форму бояринъ древнъйшею.

Противъ этимологическаго родства греческаго βοϊλάδες, βολιάδες (Theophan. ed. Bonn. I. 673. Въ переводѣ Анастасія: bohiladi, boilades ibid. II. 235. 243. Cfr. Constant. de Cerim. ed. Bonn. I. 681. II. 803) съ славяно-болгарскимъ боляре, говоритъ то обстоятельство, что этимъ формамъ, равно какъ и финно-уральской boilas, bulias, не достаетъ

основной въ словѣ бояринъ, боляринъ буквы р. Этими формами (βοίλας, βολιάς) Греки выражали славянское слово быль (senior). Въ переводномъ Георгіѣ Амартолѣ: «Коуръ (Куръ) скоро посла быля своего къ немоу (Даніилу), да съ честью приведоутъ и». Въ Словѣ о полку Игоревѣ: «А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго и много вои брата моего Ярослава съ Черниговьскими былями». «Въ просторѣчіи (въ Рязанск. губ.), замѣчаетъ Снегиревъ (Труды Общ. ист. и древн. Росс. V. I, 260), называется небылемъ человѣкъ незначущій» в).

У Болгаръ и Сербовъ господствуетъ исключительно форма боляринъ; на Руси (см. Лавр. 9, 13, 19, 45 и 19, 20, 22, 28, 35, 40, 45, 46, 50, 53) формы бояринъ, боляринъ, являются одновременно; у остальныхъ славянскихъ народовъ извъстны только формы бояръ, бояринъ. Во всъхъ ли славянскихъ наръчіяхъ, за исключеніемъ Болгаръ и Сербовъ, слово бояринъ явленіе позднѣйшее, какъ увъряетъ, но безъ доказательствъ, Кругъ (Forsch. II. 335)? Отъ Руси ли оно перешло къ Чехамъ, Хорутанамъ, Хорватамъ, Рагузинцамъ? Если же отъ Болгаръ или Сербовъ, почему извъстно оно у нихъ не подъ болгаро-сербскою формою боляринъ?

Окончательная форма на—инъ въ славянскихъ языкахъ, предполагаетъ или существующее, или утратившееся, или воображаемое собирательное. Такъ челядь—челядинъ; людъ—людинъ; Русь—Русинъ; гридь—гридинъ и т. д. Форма бояринъ предполагаетъ первородное (утратившееся) собирательное боярь; память его сохранилась въ древне-чешскомъ bujarý — храбрый, удалый; bujarost —

храбрость, удальство. «Bóh ti bujarost da u wsie úду» (Oldr. i Bolesl. Ruk. Kralodv. 9). Bujarý составлено изъ двухъ корней: буй — храбрый; въ церк. І, Кор. III, 18: безумный; срвн. Сл. о п. Игор.: буй туръ Всеволодъ; буй Рюриче и Давыде. «Ваю храбрая сердца въ жестоцёмъ харалузѣ скована, а въ буести закалена»; яръ, ярый; въ Сл. о п. Игор.: яръ туре Всеволоде. Срвн. tur jarý въ Јаrosl. и Lubuš. s. (ruk. Kralodv. 22. 65) 4).

Какъ буква у въ новогреческомъ ртоугорос, такъ буква л въ болгаро-сербскомъ боляре, есть ничто иное какъ евфоническая вставка. Сербы говорять: Србинъ и Срблинъ; рѣка Barbana въ Далмаціи (Liv.) нынѣ Војапа и Војапа (Schafar. Abk. d. Sl. 160. 161) и т. д. Къ намъ форма боляринъ перешла, вмѣстѣ съ книгами св. писанія, отъ Болгаръ.

Броня. «Наши брони не одно ли съ шведскимъ brynior? спрашиваетъ Погодинъ (Изслюд. III, 233, прим.
556). Въ самомъ дѣлѣ въ средне-вѣковыхъ германскихъ
документахъ встрѣчаемъ слова: «Вrunea, brunia, bronia—
lorica. Gloss Lat. Theotisc. Thorax, militare ornamentum,
Lorica, Brunia» (Du Cange). Въ древнѣйшемъ Евангеліи
Отфрида (нач. IX вѣка) lib. V. сар. 1: «Ізт uns thas
girüsti, Brunia alafesti». Въ капитул. Карла великаго:
«§. De negotiatoribus qui partibus Sclavorum et Avarorum
pergunt..... Et ut arma et brunias non ducant ad venundandum» (Pertz III. 133). Слово brunia, bronia, не имѣющее корня въ германскихъ нарѣчіяхъ (ибо его этимологія
отъ британскаго bron-татта, рестив, Du Cange, болѣе
чѣмъ сомнительна) вѣроятно проникло въ Германію славан-

скимъ путемъ. У Чеховъ břn — панцырь; broń по польски оружіе; bronić—защищать; у насъ бронити и боронити. Въ риемованной хроникъ Далимиля: «Vłasta na koni s oščерет v brniéch stoieše» (Dalim. chron. 20). Дитмаръ (ed. Wecheli VI. p. 65). о ретрскихъ божествахъ: «Interius autem Dii stant manufacti, singulis nominibus insculptis, galeis atque loricis terribiliter vestiti». О руйскихъ идолахъ Книтлинга Сага: «hic idola magna pecunia, auro et argento, serico et bombyce, coccina et purpura, galeis et ensibus, loricis omnique armorum genere spoliarunt» (Hist. Knutid. cap. 122).

Вервь. Взятое въ смыслѣ округа (Р. Пр.) слово вервь означаеть еще и нынѣ у крестьянъ Архангельской губерніи поземельную мѣру 1850 квадр. саж. (Слов. Даля). Веревками и жердьми мѣрили всѣ въ мірѣ народы. Гейзерихъ дѣлилъ веревкою (funiculus hereditatis) землю Zeugitana (Vict. Vitens. ap. Grimm. DRA. 1. 479). Побѣжденная Нормандія размежевана по веревкѣ Роллономъ: «illam terram suis fidelibus funiculo divisit» (Willelm. Gemetic). Что такое: de pratis duodecim worpa? спрашиваетъ Гримъъ (ibid. II. 541). Не наше ли славянское вервь? срвн. «отъ Елизара шло пять вервей, а другая пять вервей шла отъ Онтона» (Акты юр. 55).

Весь. «Въ оньже аще (колиждо) градъ или весь внидете, пспытайте, кто в немъ достоинъ есть (Мато. X, 11). Wes по чешски, wieś по польски, vas по краински—деревня, село. Смерды-владъльцы въ Богеміи назывались wiesnicy, villani. «temuž Adamovi wes nassi Bielowicze... prawy a przislussenstwjm k tež wsy naležiczjmi naddawame, podawame, a dawamé» (Грам. кор. Венцесл. 1305 г. ар. Boczek, Cod. Dipl. Mor. V. № 184). Въпереводъ Мазовец-каго права у Лелевеля стр. 165: «Wieśnianie; въ Польшъ сельскій судъ; «sąd wieyski (Macieiowski, Slav. Rechts-Gesch. I. 131. III. 163. IV. 91).

Вира. Г. Срезневскій указываеть на хорватское вира — вольная оцёнка, вольный переходъ; завирити — обязать задаткомъ или залогомъ; вёровати — обвинять, въ Запискі о правахъ Дубровницкихъ купцовъ (XIII — XIV віка). Въ самомъ ділі, по смыслу, вира и вина однозначущи въ русской юридической терминологіи; вмісто мыта (Лаер. 13), списки Воскр. Ник. и Соф. читаютъ вины: «не платить вины нивчемже» (Нест. Шлец. II, 640). Въ Лавр. сп. о русскихъ дітскихъ подъ 1176 г.: «они же много тяготу людемъ симъ створища, продажами и вирами»; Радз. и Троицк. читаютъ: «винами». «Обычай откупаться за убійство существуетъ въ Черногоріи и доныні, говорить Булгаринъ (Ист. Росс. II, 26); это называется: послать на віру».

Напрасно стало быть, къ тому же и въ ущербъ самой себѣ, относить норманская школа слово вира, къ перешедшимъ будто бы къ намъ изъ Скандинавіи. Карамзинъ (I, прим. 478) указываеть на шведское ога; но ога (у Датчанъ оге) означаеть не пеню, а монету или часть денежнаго фунта (см. Du Cange v. ora); да и едвали переходъ формы ога въ русское вира, будеть согласенъ съ законами строгой лингвистики. Погодинъ (Изслюд. III, 381) приводить германское слово wehrgeld (въ древнегерманскихъ памятникахъ wiregildum, wirgildi — wirigelt,

wirgelt); по это слово не встрѣчается ни въ простой, ни въ составной формѣ, въ скандинавскихъ законахъ, за исключенемъ vereldi въ Gutal. 19—21 (Grimm, DRA. II. 650). Техническое выраженіе древне-скандинавскаго права для пени— bot. Такъ: Sakbot = reparatio causae, multa; vigsbötr = multa homicidii; baugbot = caedis multae additamenta (Grágás II. 173, 94, 344); въ древне-шведскихъ законахъ mordgiäld, sporgiäld. Сага Олафа Тригвасона передаетъ русское впра, скандинавскимъ boetur. Вира, если допустить ез происхожденіе отъ германскаго wirgelt (Grimm, l. c.), указала бы, не на сношенія Руси съ Норманнами, а вендскихъ Славянъ съ Германцами и Руси съ балтійскимъ поморіемъ.

Волхвъ. У Скандинановъ Alfve (Сенковск. и Погод. Изслъд. I, 316. Срви. J. Grimm, D. M. 41 ff.). «Се волсви отъ востокъ пріндоніа во Іерусалимъ» (Матв. II, 1). У Ваперада. Мат. Verb: «Ріутопея, sagapetae — wich wec, wich wice». Въ исторіи взятія Трон: «Класъ (Калхасъ): пизокъ, тонокъ, чистъ, съдъ главою и брадою кудрявою, и вълховъ и кобникъ хитръ» (Экс. Бол. 182). Черноризецъ Храбръ: «а Персомъ и Халдеомъ и Асиреомъ звёздочьтение влышвение, врачевание, чарованиа и всё хытрость человіча» (тамъ же, 190, 191). Въ Супрасльской рукописи XI вёка: «влъхвованіе и влъхвъ» (о волхвахъ см. Буслаева о вл. Христ. 22, 23).

Вѣно. У Погодина (*Изс. пьд. III, 418*) отъ скандинавскаго Vingaef. На древне-сакскомъ: morgen gifa (*Glossar. Saxon. Aelfrici* ap. *Du Cange v. Morganegiba*. Срвн. *Grimm D. R. A. I. 441: morgangiöf*). Источинки польскаго права

употребляють выраженія: dos, donatio propter nuptias, parapherna (St. K. 9); въ польскомъ переводѣ: wiano, danina, dziedzina wzelka, wyprawa. Чешское право знаеть wěno и dziedziny wienne. У Андрея Дубскаго, t. LXI: «О Vienovánie w milostive zástavie» (См. Macieiowski Sl. Rg. II. 214, 217, 291). «Téz každy muž jeji móž wěno dskami klásti beze wšeho powolenie kráłowského i panského» (Wšhrd, knihy o praw. a sud. i o dskách země České. V. Kn. 16 ld.). Въ Силезскомъ правѣ: Dothalicium propter nuptias, quod vulgariter Wyeno nuncupatur» (Sommersb. Siles. rer. script. I. 885) 6).

Гривна. «Что за слово гривна? спрашиваетъ Погодинъ (Изслюд. III, 283). Оно употребляется въ разныхъ славянскихъ нарѣчіяхъ и встрѣчается въ елавянскомъ переводѣ библіи, но давно ли? есть ли оно въ древнихъ спискахъ?» У Вацерада Мат. Verb. «hriwna, torques, ornamentum colli». Въ этомъ, его первобытномъ значеніи, встрѣчаемъ слово гривна у Эксарха: «іакоже не соутъ видѣла кнеза въ срацѣ златами нищьми шьвена, и на выи гривно у златоу носеща» (Шестоди. 156). Воцель (Grundz. d. böhm. Alterthumsk. 218. апт. \*\*) производитъ слово гривна отъ гривы, санскр. griwa. У Далимиля, 66: «da jim sto hriwen striébra cistého». Въ древне-польскомъ правѣ grzywna означаетъ марку (Macieiowski, Sl. Rg. IV. 133). У Литовцевъ: «Griwina — marca, quae 20 grossos Вог. аеquat» (Mieleke ap. Pott de Bor. Lith. princ. I. 56)<sup>7</sup>).

Гридь, гридьба, гридинъ. Мы находимъ у Круга (Forsch. II. 443 — 462) особую статью о гридьбѣ при первыхъ русскихъ князьяхъ; онъ производитъ русскія

гридьба, гридинъ отъ Hirdmenn'овъ, тѣлохранителей скандинавскихъ конунговъ. (См. также Погодина Изслъд. III, 221 — 224).

Совершенно правильно относить г. Срезневскій слово гридь къ всеславянскому громада, у Хорутанъ грида, означающимъ собраніе людей, дружину (Мысли и пр. 138, 139). Гридити — быть въ сборѣ, esse in contubernio (Vostokov ap. Miklosich, Lexic. palaeoslov.) Подобно князьямъ, города имъли свою гридь или гридьбу: «Въ томъ же льть, на зиму, приде Ростиславъ изъ Кыева на Лукы, и позва Новогородьцѣ на порядъ: огнищане, гридь, купьцѣ вячьшее» (Новг. перв. л. 14). «и Новгородьци.... идоша съ княземъ Ярославъмъ, огнищане, и гридьба, и кунци» (тамъ же, 23). «Онъ же (Мстиславъ Ростиславичь) привха Ростову, совокупивъ Ростовци и боляре, гридьбу и пасынкы, и всю дружину, потха къ Володимерю» (Давр. 161). Гридь стало быть тоже что стража, дружина; гридинъ оть гриди, какъ cohortalinus (Cod. Theod.) оть cohors. На Руси это древне-славянское слово отозвалось во множествъ личныхъ и мъстныхъ именъ: «... искалъ богословской игуменъ Офонасей съ братьею на Иванкъ на Гридинъ сынъ Ботуринъ» (грам. 1533 г. въ Акт. истор.  $I, \mathcal{N}$  134). «.... у Олешки да у Гриди у Никитиныхъ д $\mathfrak{t}$ тей» (тамъ же, № 163); деревня Гридинское, Гридское болото, деревня Гридино (тамъ же, NA 163, 218. III,  $\mathcal{N}$  119). Гридн Мельниковъ (Дополн. къ акт. ист. I, № 25). Гридко Возило (Сборн. Мухан. 89). У Чеховъ: въ грамот 1088 г. Grid (Boczek, I. № 198); подъ 1026 Gridon (ibid. № 125); подъ 1055, Gridata (ibid. № 149).

Коляда. Какъ слово коляда, такъ и обрядъ колядованія существують у всёхь славянскихь племень; этого одного уже достаточно для полнаго опроверженія предположенія Круга (Forsch. II. 553) о происхожденій коляды отъ скандинавскаго Jolessen. Кругъ замѣчаетъ однакоже справедливо, что это слово не имфетъ корня въ славянскихъ языкахъ: по заключать отсюда о его скандинавизмѣ невозможно, не доказавъ предварительно: 1) что слово коляда и обрядъ колядованія не существують на Руси, ни у прочихъ славянскихъ народовъ. до второй половины ІХ вѣка, т. е. до призванія Варяговъ; 2) что языческій обрядъ колядованія, вм'єсть съ словомъ коляда, перешелъ къ Чехамъ, Сербамъ, Ляхамъ, Краинцамъ, Хорватамъ и пр., или отъ Скандинавовъ, или отъ онорманившейся Руси. Слову коляда прінскивали и другія этимологін (см. Hanusch, Wiss. d. Sl. Myth. 192, 193); его приводять обыкновенно въ связь съ латинскимъ calendae, французскимъ chalendes (Grimm, 1). M. 594); и дъйствительно нельзя не признать сходства между обрядомъ русскихъ святокъ и языческими каландами древняго Рима и христіанскими среднихъ вѣковъ. Между тъмъ, уже общность обряда колядованія у всьхъ славянскихъ народовъ указываеть на источникъ древнъе римскаго; выводы лингвистическіе подтверждають предположеніе г. Буслаева (см. Солов. Ист. Росс. II, 31 слюд.) о следахъ древненшаго Геродотовскаго преданія въ обрядахъ и повъріяхъ справляемыхъ на праздникъ коляды; и слово, и отчасти самъ праздникъ отъ древне-греческаго источника. Существенная особенность колядованія состонть въ хожденін славить; святочныхъ пісень — въ принівві

слава. Въ одной изъ древићишихъ этихъ пѣсепъ, сохранился въ своей первобытной формѣ древнегреческій припѣвъ, соотвѣтствующій нашему переводному слава. Я выпшсываю эту пѣсию, представляющую поразительное описаніе древне-эллинскаго вакхическаго жертвоприношенія.

За рѣкою за быстрою, ой каліодка Лѣса стоятъ дремучіс,...
Въ тѣхъ лѣсахъ огии горятъ, Огии горятъ великіе.
Вокругъ огией скамый стоятъ, Скамый стоятъ дубовыя; На тѣхъ скамыяхъ добры молодцы, Добры молодцы, красны дѣвицы Поютъ иѣсии каліодушки.
Въ срединѣ ихъ старикъ сидитъ: Онъ точитъ свой булатный ножъ: Возяѣ его козелъ стоитъ 8).

(Снегиревъ р. пр. прази. I, 103).

Теперь что такое принѣвъ: ой каліодка; что такое: пѣсни каліодушки? Я думаю инчто иное какъ греческій припѣвъ: ѽ хаλὴ ώδὴ; греческое (до насъ не дошедшее) μέλη хаλλιωδικά; срви. μελωδικός, хаλλιμελής. Извѣстно спеціальное значеніе слова хаλὸς въ древне-греческомъ язычествѣ. Припѣвъ ѽ хаλὴ ώδὴ отражается въ названіи празднёства лаконской Артемиды: хаλαοιδία, пѣснь славленія. «Каλαοιδία κάγων ἐπιτελούμενος Αρτέμιδι, παρά Λάκωσι» (Hesych). Отъ греческихъ: ѽ хаλὴ ώδὴ, μέλη хаλλιωδικά — напи ой каліодка, пѣсни каліодушки; отъ

хадаогдіа — общеславянское коляда, пъснь славленія. (Срви. колея и callis, олтарь и altarium, соботки и Sabazius).

Обелъ. (У Срезневск. 149: круглый, полный). Эксархъ Болг. 66: σφαῖρα—обло; сферическая форма (хатаσкευή)— обельство. Obly (česk.)—овальный. Зажиточные крестьяне въ Моравѣ именовались obilny; въ Стиріи, у Краинцевъ и у Хорутанъ obiln — полный, Vollbauer (Macieiowski, Sl. Rg. IV. 439).

Скотъ. Это слово производять обыкновенно отъ шведскаго skatt, сокровище, подать, плата (Погод. изслюд. III, 284). «Если это шведское слово, спрашиваетъ Каченовскій (тимъ же, 529), то какъ оно попало и къ Полякамъ; всоtus — scojec содержаль въ себъ 24 часть гривны, или 2 гроша». Мы находимъ его и у Чеховъ и въ Силезін: «Census autem est talis: quilibet mansus soluit duas denariacas auri, que tales esse debent, quod decem pensent scotum» (Boczek, III. 358. ad ann. 1263). «Nam mensura silliginis soluit XIII scotis argenti» (Archid. Gnesn. ap. Sommersb. II. 83). Какъ ресипіа отъ ресия, куна отъ куницы, такъ скотъ отъ скота. «Das fries. sket scheint das ahd. scaz, Goth. scatts (numus, pecunia), bedeutet aber vieh, der vierfüssige Schatz ist das vieh, merkwürdig stimmt das slav. skot (Ewers, 269, 273); vgl. auch κτῆνος und altn. Gripr, naut» (Grimm, DRA. II. 565) 10). Noroдинъ (Борьба съ нов. истор. ерес. 327) замичаеть: «скоть, скотина, - слова Русскія; но есть ли мальйшее указаніе въ памятникахъ, пѣсняхъ, языкѣ, чтобъ скотомъ когда нибудь назывались у насъ деньги, скотницею — казна. Такъ

можно ли сомнъваться, что въ словахъ лѣтописи это слово есть Норманское skat, а не наше». Слово скотница, какъ общеупотребительное, встрѣчается по нѣскольку разъ въ лѣтописи: «повелѣ (Владимиръ) всякому нищему и убогому приходити на дворъ княжь и взимати всяку потребу, питье и яденье, и отъ скотьниць кунами» (Лавр. 54). «И ту дворъ Святославль раздѣли на 4 части, и скотьницѣ, бретьяницѣ, и товаръ, иже бѣ не мочно двигнути» и пр. (Ипат. 27. Срви. Карамз. II, прим. 296). У Востокова: «Скотница твоя по божин благодати нескоудна есть и не-истощима» (ар. Miklosich, gloss. palaeosl.). На какомъ же основаніи выдавать за норманское, — слово признаваемое чисто славянскимъ у Поляковъ, Чеховъ, балтійскихъ Славянъ? Осторожный Гриммъ этого не сказаль.

Смердъ. Протоверей Сабининъ (у Полод. Изслад. III, 405) объясняетъ слово смердъ изъ скандинавскаго: «Smaerd, parvitas, res parvi momenti, homo pauci». Въ Шестодн. Экс. Бол. 156: «вако же бо и смрдаа чедъ внъщънъва» и пр. У Генига (Vocab. Vened. ap. Dobrovsky Slov. II. 225): «Bauerbör, Bauerschaft smardi». (См. также слово смръдъ у Miklos. Gloss. palaeosl.). Du Cange v. Smurdus: «Homines sunt infimae plebis, a voce Slavica Smerd, Foetere, putere». Grimm DRA. I. 322: «Smurdones» и апт. \*\* (ibid): «stinkende leute? vgl. böhm. smrdoch, poln. smierdziuch. Eine ältere urk. von 1122 schreibt zmurd das ich niht zu deuten wüsste: homines in quinque justitiis, ut edelsten, knechte, zmurde, lazze, heien. Kreysig. 2. 694». По всей въроятности, слово смердъ перешло въ германскіе языки отъ Славянъ.

Тіунъ, тивунъ. Это слово, скорѣе сродное съ древнесаксонскимъ deng или deing, thingus — minister, baro (Du
Cange v. thingus, cfr. Grimm DRA. þing и þingmenn
747, 768), чѣмъ съ скандинавскимъ þión — servus (Grimm
ibid. 303. Krug, Forsch. II. 314), могло перейти къ намъ,
вмѣстѣ съ другими германскими (см. гл. IX), отъ вендскихъ
Славянъ; Розенкампфъ указываетъ на встрѣчающуюся въ
разныхъ спискахъ Р. Правды, форму тіенъ вмѣсто тіунъ
(Об. Кормч. Кн. 312). Слово tywun, сіwun сохранилось и
донынѣ въ польскомъ языкѣ и означаеть окружнаго
начальника и воеводу. О литовскихъ тіупахъ см. Масіеіоwsk. Sl. Rg. III. 124.

Щыягь и стерлягь. (См. Погод. Изслыд. III, 284— 286. Krug. zur MK. R. 199). Нътъ сомнънія что этимологическою основою нашимъ щьлягъ и стерлягъ служать германскіе: schilling и sterling. (См. Du Cange vv. schillingus, skillingus; esterlingus, sterlingus). Но тоже repmanckoe schilling находимъ и у польскихъ Славянъ подъ формою szelag; городскую пошлину подъ названіями szopowe u szelezne (Krug, l. c.—Macieiowsk. Sl. Rg. III. 308). Что къ намъ шиллинги зашли не норманскимъ, а польскимъ путемъ, видно ясно изъ лѣтописи. Ццьлягами платятъ дань только два ляшскія племена, Радимичи и Вятичи. «И въдаща (Радимичи) Ольгови по щьлягу, якоже Козаромъ даху» (Лавр. 10). «Они же (Вятичи) рѣша: Козаромъ по щьлягу отъ рала даемъ» (тамъ же, 27). Какъ самая монета, такъ и способъ взиманія дани указывають на польскій источникъ; radlo у Поляковъ и Чеховъ — илугъ. Погодинъ (Изслыд. III, 284) нищетъ по недосмотру: «щлягъ Радимитей и Древлянъ». Древляне платили кунами. Замѣчаніе т. Куника что «слова щылять по фонетическимъ причинамъ нельзя производить отъ польскаго szeląg» (Замъч. къ отр. овар. вопр. Гедеонова 238), мнѣ кажется тѣмъ произвольнѣе, что тамъ, гдѣ лаврентьевскій списокъ пишетъ щылятъ, списки Ипат. Хлѣбн. и Троицк. читаютъ: щелятъ и шелятъ (см. Лавр. 10, вар. ы и 27, вар. х).

Въ арханг. спискъ лътописи сказано о Вятичахъ: «Козаромъ по стерлягу отчю отъ плуга даемъ» (Нест. Шлец. III. 478). Слово «отчю», которое Шлецеръ считалъ необъяснимымъ (тамъ же, 485), а Кругъ (гит МК. R. 197) производилъ отъ очага, взяго здъсь въ смыслъ отечественнаго, народнаго (срви.: «въ лонъ отъчи» Остром. ев.) и означаетъ національную монету Вятичей — Ляховъ.

Ябетникъ. У Круга (Forsch. II. 313): ambaht, ambacht — minister. Срвн. Погод. изслюд. III, 411. Уже Эверсъ (Aeltest. R. d. R. 271) указывалъ на польское gabać — настаивать, безпокоить. Еще ближе къ русскому ябетникъ чешское gebati — рѣзать и поносить; польское gebaty — крикливый, злоязычный. Въ быградскомъ прологь у Миклошича, Gloss. palaeosl: «оклеветани быше отъ индикта ябъдника».

Какъ видно, Кругъ негодоваль по напрасну на Академію наукъ за то, что, допуская въ славянскомъ языкѣ греческія слова, перешедшія къ намъ въ слѣдствіе принятія христіянской вѣры, татарскія— въ слѣдствіе монгольскаго ига, она не склонялась на убѣжденіе, будто бы въ раннѣйшія времена русскаго государства, было принято въ

языкъ онаго большое количество германскихъ словъ, которыя отчасти исчезли со временемъ, отчасти сохранились до нашихъ дней (Forsch. II. 287). Приведенныхъ г. Срезневскимъ и мною примъровъ достаточно, чтобы увъриться въ томъ, что русскій языкъ не принялъ отъ скандинавскаго ни одного слова. А въ такомъ случат гдт значеніе выводовъ Круга о вліяніи Норрены на нашъ языкъ, о двухъ языкахъ норманскомъ и славянскомъ въ Новгородт и при дворт русскихъ князей, о норманскомъ письмт на Руси и т. д? Не принадлежатъ ли эти предположенія къ категорів ттъхъ ріа desideria, которыми до сихъ поръ укоряли славянскую школу?

Что о языкъ, то самое можно. сказать и о мнимо-норманскомъ вліянім на государственное устройство Руси. Пусть будуть Китайцы вмъсто Норманновъ, значение для русской исторіи статьи Круга (Forsch. II.  $\mathcal{K}$  X. 397 — 441) оть этого не измѣнится. Въ этой статьѣ онъ сознаетъ, что главнымъ побужденіемъ призванія варяжскихъ князей, было высокое ихъ рожденіе (409); что древнее право Новгородцевъ, въ следствіе заключенныхъ условій, оставалось неприкосновеннымъ (413); что Кіевъ и южная Русь завоеваны варягами, почему а должно принять отличе въ управленіи землею завоеванною, отъ управленія призывавшими племенами (427) и т. д. Но въ чемъ, въ какихъ особенностяхъ государственнаго быта Руси проявляется норманство завоевателей, какія норманскія учрежденія перешли къ намъ, почему русская исторія не знасть ни діленія земля, ни ленной системы, ни гильдъ, ни городскихъ общинъ и пр., объ этомъ не говорится вовсе; а о Новгородъ должно

замётить что до Ярослава, его положеніе въ отношеніи къ южной Руси и варяжской династіи, было совершенно второстепенное, угнётенное; чему доказательствомъ могуть служить варяжская дань установленная Олегомъ; двё тысячи гривенъ платимыхъ отъ Новгорода Кіеву урокомъ отъ года до года; отвётъ Святослава Новгородцамъ о князё и т. д.

Изъ особенностей русскаго язычества, за исключеніемъ совершенно безцвѣтныхъ примѣчаній къ извѣстіямъ Ибнъфоцлана (Forsch. II. 466 ff.), Кругъ приводитъ только общее славянскимъ племенамъ, не съ одними Норманнами, но и со многими другими языческими народами, обыкновеніе клясться оружіемъ (тамъ же, 260, прим. \*) 11); у Болгаръ оно существуетъ и послѣ принятія христіянства; о боготвореніи оружія у Вендовъ см. Giesebr. W. G. I. 64; но выписывая изъ текста лѣтописи слова: «по Русскому закону клящася оружіемъ своимъ», Кругъ забываетъ или выпускаетъ слѣдующія за ними: «и Перуномъ богомъ своимъ, и Волосомъ скотьимъ богомъ». Замѣчательный примѣръ исторической осторожности!

Г. Куникъ (Beruf. d. Schwed. Rods. I. 129), допуская что только немногія норманскія слова перешли въ восточно-славянскій языкъ, считаєть эти слова тёмъ болёє знаменательными, что они относятся къ учрежденіямъ и званіямъ, которыя не могли существовать на Руси, до основанія государства; но какія это были учрежденія и званія—оставлено въ неизв'єстности, а изъ предполагаемыхъ къ объясненію словъ, указано только на два: верста, будто бы происходящее отъ шведскаго rast — покой, путевая міра;

срвн. готское rasta — миля, германское rast — промежутокъ времени (ibid. 89) и пр. и луда, принадлежащее, по мижнію Шегрена, къ шведскому діалекту (ibid. 128. Anm. \*) 19). Г. Куникъ писалъ до появленія въ свъть сочиненія г. Срезневскаго Мысли объ истор. р. яз., въ которомъ существованіе словъ верста и луда, при этимологическомъ ихъ значенін, доказано во всёхъ славинскихъ наречіяхъ. Къ частнымъ значеніямъ слова верста въ славянскихъ языкахъ можно прибавить размфръ вообще: «вь коую врьстоу доуша силнънши тълесе исть?» (Šafar. Pam. dr. pis. жит. св. Конст. 4) и возрастъ: «Се благовърный и христолюбивый князь Андрей оть млады версты Христа возлюби» (Лавр. 156). Луда какъ у насъ, такъ и у Хорватовъ — покровъ; лудити — покрывать; срвн. москолудство, вмѣсто мужеложство (?), въ поученіи Луки Жидяты (Miklos. Gloss. palaeoslov.). Это слово кажется перешло въ славянскіе языки изъ греческаго; λώδιξ у Арріана (ed. Didot § 24) — pallium; Epiph. contr. Meletian. λωδίκιον εἴτε οὖν πάλλιον (Du Cange, Gloss. m. et inf. Graec. cpbh. ludix, ludices Gloss. m. et inf. lat.).

Изъ другихъ доказательствъ, относящихся къ вопросу о вліяніи Норманновъ на древній быть Руси, я нахожу у г. Куника только слідующія: 1) Освобожденіе Варягами отъ хазарскаго ига Полянъ, Сіверянъ, Радимичей, Вятичей; ослабленіе хазарской державы при Святославі и Владимирі. Мийніе о норманстві Варяговъ-избавителей основано на той данной, что только одни воинственные Норманны были въ состояніи сломить тюркскую силу; Славине же оставались спокойными зригелями борьбы замів-

нившей для нихъ хазарское иго норманскимъ (Beruf. II. 264 — 268). 2) Намёкъ на прежнія завоеванія и воєнственность Руси (норманской), въ речи Святослава у Льва Діакона. Слова Святослава: «погибла слава русскаго оружія, побъдившаго безъ труда сосъдніе народы и покорившаго цельня государства безъ кровопролитія, если ныпе постыднымъ образомъ сдадимся Грекамъ» (Leo Diacon. ed. Вопп. 151), — эти слова могутъ относиться только къ покоренію Норманнами Славянъ и Финновъ (ibid. 459-460). 3) Въра Святослава и его сподвижниковъ въ Валгаллу. Левъ Діаконъ говорить о русскомъ повъріи, будто бы Руссы убитые въ сраженіяхъ врагами, служать въ аду рабами своимъ побъдителямъ (ibid. 461 — 491). 4) Присутствіе дівь щита (скандинавскихь skialdmeyjar) въ войскѣ Святослава; факть будто бы засвидѣтельствованный следующими словами Кедрина: «При разоблаченіи убитыхъ варваровъ (Руссовъ), Греки нашли между убитыми женщинъ въ мужской одеждѣ; онѣ сражались противъ нихъ вмѣстѣ съ мужьями» (ibid. 452).

Въроятно и сами Норманнисты не придають особеннаго значенія историческим доказательствамь, основаннымь на риторических фигурахь Льва Діакона (впрочемь, о рѣчи Святослава см. гл. IV), или взятымь изъ общихъ мѣстъ о воинственности Норманновъ. Къ особенностямъ, заслуживающимъ вниманіе критики, можно отнести только народное новѣріе о состояніи нослѣ смерти, душъ Руссовъ убитыхъ врагами — и участіе въ битвахъ русскихъ женщинъ. Что Левъ Діаконъ плохо поняль сообщенное ему о повѣріи Руси — очевидно; религіозная система, обрекающая на вѣч-

ное замогильное рабство убитыхъ въ сраженіи 18) врагами — немыслима; не говоря уже о словахъ лѣтописи: «мертвын бо срама не имамъ». Рабами своимъ побъдителямъ послѣ смерти могли служить только тѣ изъ Руси, которые отдавались въ пленъ и-либо умирали въ плену, либо были приносимы врагами въ жертву чужимъ богамъ. Сами Русь, по свидътельству Льва Діакона, убивали плъншиковъ надъ кострами, въ которыхъ сожигались ихъ падшіе воины и г. Куникъ кажется вполнъ справедливо относить этотъ обычай, къ повърію, что закланный долженъ служить въ аду рабомъ своему врагу. За исключеніемъ не слишкомъ яснаго намёка о чемъ то подобномъ въдревней Эддѣ, можно утвердительно сказать (и самъ г. Куникъ въ томъ сознается, Beruf. II. 479), что это повъріе чуждо языческимъ представленіямъ Норманновъ; о немъ не знаетъ и Гриммъ, такъ глубоко изучившій германскую и стверную минологію. Къ намъ (если не отнести его къ кореннымъ славянскимъ втрованіямъ) оно могло перейти и отъ Венгровъ, съ которыми, какъ увидимъ, Русь находилась въ тесныхъ связахъ, до ихъ переселенія въ закарпатскія земли. Такъ у Бонфинія, rer. Ungar. p. 10: «Credebant Scythae quos cunque in bac vita caederent, in altera servitio esse potituros». (Срвн. слова Лееля убитому имъ германскому королю Конраду I: «tu praeibis ante me, milique in alio seculo eris serviturus» Twrocz, chron. Hungar. XXV). Вполнъ согласными съ извъстіемъ Льва Діакона, являются слова Игорева договора: «И иже помыслить отъ страны Рускія разрушити таку любовь.... да будуть раби въ весь въкъ, въ будущій» — «и да будеть рабъ въ сій вікь и въ будущій»

(Лавр. 21, 22) 14). Грекамъ было вѣроятно извѣстно это повѣріе славянскихъ народовъ; для устрашенія Руси они казнили русскихъ плѣнниковъ: «quos omnes Romanus in praesentia Hugonis nuncii, vitrici scilicet mei, decollari praecepit» (Liutpr. Hist. V. cap. 6).

О миоическихъ дѣвахъ щита разсказываеть много невфроятнаго Саксонъ грамматикъ; я не знаю до какой степени можно отнести къ нимъ извъстіе Вильгельма Жюмьежскаго: «Non sunt modo viri (въ Нормандіи) fortissimi bellatores, sed et feminae pugnatrices». То что Кедринъ повъствуетъ о русскихъ женщинахъ Х вѣка, говорить почти теми же словами патріархъ Никифоръ о славянскихъ женахъ, при императоръ Ираклів въ 626 году: «inter caesorum cadavera Sclavinae quoque mulieres inventae sunt» (Niceph. Cpolit. ed. Bonn. 21). Изв'єстно, что Славяне брали женъ и дътей съ собою въ походъ. Өеофилактъ пишеть о Славяняхъ въ 595 г.: «Quoniam vero occursum Romanorum vitare se vix posse cernebant, vehiculis junctis pro vallo se circumsepiunt, pueros et mulieres in medium recipiunt» (ed. Bonn. 272). Саксонъ грамматикъ упоминаетъ въ числъ участниковъ въ знаменитой бравалльской битвъ, о славянской амазонкъ Визиъ: «Wisnam vero, imbutam rigore foeminam, reique militaris apprime peritam, Sclava stipaverat manus» (l. VIII. 378). Какъ свидътельство о воинственномъ духѣ славянскихъ женъ, преданіе о чешскомъ Девине иметь значение положительного историческаго факта. Характерно описаніе славянской княгини у Дитмара: «uxor autem ejus (князя Deiux'a) Beleknegini, id est, pulchra domina, Slauonice dicta, supra modum bibebat, et in equo more militis, iter agens, quendam virum iracundiae nimio feruore occidit» (lib. VII. p. 106).

Въболѣе широкихъ противъ своихъ предшественниковъ размѣрахъ, излагаетъ Погодинъ въ третьей части своей книги тѣ особенности русскаго историческаго быта, которымъ онъ приписываетъ норманское происхожденіе. Какъфинскій, хазарскій, греческій элементь, такъ и норманскій имѣетъ въ ней свое мѣсто, и мѣсто, конечно значительное; точка опоры стало быть существуетъ. Дѣло въ томъ, принадлежитъ ли норманство въ русской исторіи къ явленіямъ случайнымъ или осповнымъ?

Къявленіямъ случайнымъ (если бы и считать ихъ существованіе вполит доказаннымъ) отношу я норманскіе браки нашихъ князей, сообщенія съ Скандинавіею, военную помощь отъ Норманиовъ. Эть особенности естественное послъдствіе нашего сосъдства съ Скандинавами; онъ въ нашей исторіи, общи Норманнамъ съ Печенѣгами, Половцами, Греками, Нѣмцами, Ляхами, Венграми и т. д.; сверхъ того, какъ значеніе, такъ и самый объемъ ихъ крайне преувеличены авторомъ Изследованій. Я не могу допустить въ доказательство норманскихъ браковъ нашихъ князей, основаннаго на однихъ подобозвучіяхъ именъ, скандинавскаго происхожденія Ольги, Малуши и Рогибди (см. Погод. изслюд. III, 87 слюд.). Скандинавскія саги не знають о Рюрикћ, Олегћ, Игорћ, Святославћ; а о Владимирћ, знаменитомъ и по всему стверу прославленномъ Гардскомъ династь, нигдь не сказано, чтобы онъ состояль въ родствь съ норманскими конунгами; такое молчаніе (при заботливости, съ которою Саги выводятъ генеалогію своихъ княвідимира (Лаер. 34), и нашъ лѣтописецъ не знаетъ ни шведской, ни даже варяжской княжны. Конечно Несторъ могъ позабыть и даже не знать о норманской супругѣ Владимира; если въ числѣ его женъ были Грекиня, Чехиня, Болгарыня, —могла быть и Норманка; но отъ возможности до достовѣрности далеко; мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ что должно думать о мнимо-скандинавскомъ происхожденіи Аллогіи, мнимой супруги Владимира.

Какъ у вендскихъ Славянъ со временъ загадочнаго Борислава (Burisleifr), такъ у русскихъ, родство между варяжскимъ княжескимъ домомъ и съверными конунгами начинается съ Ярослава и Ингигерды. Адамъ бременскій выводить ее оть оботритскихъ князей: «Olaph.... filiam Slavorum Estred nomine de Obotritis accepit uxorem, ex qua genitus est ei filius Jacobus et filia Ingard, quam rex Gersleff de Ruzzia duxit in conjugium» (сар. 18). Другою женою — наложницею Олафа была вендская Эдла: «Olavus Svionum rex primo pellicem habuit nomine Edlam, Vindlandiae dynastae filiam; horum liberi Emundus, Astrida et Holmfrida. Edla in Vindlandia capta fuerat et regis ancilla appellata est» (ibid. cap. 84); Олафъ святой быль женать на Эстреди. Теперь, было ли супружество Ярослава съ Ингигердою дёломъ случая или слёдствіемъ отношеній Олафа шведскаго и самаго Ярослава къ родственнымъ имъ вендскимъ князьямъ — решить мудрено; оно замечательно въ нашей исторіи, какъ исходный пункть теснейшихъ родственныхъ сношеній между кіевскими и съверными государями. При Владимиръ скандинавскія Саги знають на Руси

только двухъ Норманиовъ — дружинниковъ; Сигурда и племянника его, извъстнаго Олафа Тригвасона (hist. Ol. Trgv. fil. cap. 46); при Ярославѣ, Олафъ святой ищеть убѣжища въ Кіевѣ (hist. de Ol. S. cap. 172); Гаральдъ Гардредъ, его сводный брать женать на дочери Ярослава Эллизифъ (Елисаветь. hist. Haraldi Sev. cap. 16); являются воины промышленники Рагивальдъ, Эймундъ, Рагиаръ, Эйлифъ и т. д. Какъ шведскій Олафъ отправляеть своего сына Эмунда въ Виндляндію «ubi apud cognatos maternos educatus est» (hist. de Ol. S. cap. 84), такъ Олафъ святой поручаетъ Ярославу и Ингигердъ сына своего Магнуса (hist. Magni Boni, cap. 1); такъ Вальдемаръ, сынъ Киута Лаварда и Ингебіарги, выростаеть при дворѣ русскаго князя Мстислава: «apud cognatos maternos in regno Gardorum ad orientem adolevit» (hist. Knutid. cap. 93). Ckamy болье; при отношеніяхъ Руси и балтійскаго поморія къ Скандинавін, нътъ сомнънія что частые браки между Русинами и Норманками (и на оборотъ) имъли мъсто и въ прежнія времена; на внутренній быть словенорусскаго общества эти случайные союзы и сообщенія съ Скандинавіею оказываются безъ вліянія. Олафъ Тригвасонъ, Магнусъ, Гаральдъ Гардредъ для насъ иноплеменники, peregrini homines (hist. Ol. Tr. f. cap. 58.—Hist. Magni B. cap. 2. hist. Haraldi S. cap. 2); Эйнаръ называетъ Русь terra incognita (hist. Magn. B. cap. 10); Олафъ Тригвасонъ, явясь въ сновидении Олафу святому, укоряетъ его въ приняти даровъ и владеній отъ Ярослава, иноплеменнаго и неизвъстнаго князя: «Mirum mihi videtur.... ut heic maneas et ditionem ab exteris ignotis que principibus accipias»

(hist. Ol. Tr. f. cap. 279; срвн. въ Сагъ Олафа св. § 178: «regnum ab extero tibi que ignoto rege accipere»). Объ Эймундь въ Carь ero: «ex alienigenis nemo in regno Gardorum fuit rege Eymundo sapientior» (de Eym. et Ol. сар. 11). Отправляя посольство въ Голмгардію къ Гаральду (Мстиславу Владимировичу), внуку Ингигерды, сыну англійской Гиды и супругу шведской Христины, Кнуть Лавардъ избираеть въ послы Видгота «erat enim fama inclytus, magna utens loquendi libertate, multarumque linguarum gnarus, ut interpretis opus non haberet» (hist. Knutid. сар. 88). Не то знають съверныя саги и франкскіе лътописцы объ отношеніяхъ Норманновъ къ своимъ западнымъ родичамъ: «A Rolvo pedite, говоритъ Cara Олафа св. § 38, descendunt dynastae Rothomagenses.... quare hi semper genus suum ad principes Norvegicos referre solebant, Nordmannos magni aestimarunt, iisque semper amicissimi fuerunt; et in horum regno Nordmannis, quibus libitum est, tutum fuit refugium». Ba Chroniques de St Denis, speменъ герцога Роберта 1028—1035: «il avoit grant amour par costumes et granz aliances entre les Normans et entre ceus qui estoient de Norvée; car li Normant en estoient issu» XI. 400). При сравненіи этихъ свидетельствъ скандинавскихъ и западныхъ источниковъ съ совершеннымъ молчаніемъ сагъ и русской літописи о норманскомъ происхожденін варяжских князей, довольно неловко выводить родъ ихъ изъ Швеціи.

Увлекаясь законами исторических ваналогій, Погодинь приводить въ подкрѣпленіе своему мнѣнію о единоплеменности Руси и Норманновъ, военную помощь, которую рус-

скіе князья получали отъ варяговъ (въ его убѣжденіи чистыхъ Скандинановъ) и отождествляетъ это историческое явленіе съ тыть что намъ извыстно объ отношеніяхъ Норманновъ къ ихъ поселеніямъ въ Англіи и во Франціи. Между тъмъ различіе очевидно. Англія и Нормандія были обще - скандинанвскимъ, національнымъ пріобретеніемъ. Здёсь, въ земляхъ ими завоеванныхъ, выселенія изъ Скандинавіи норманскихъ викинговъ не умолкають въ продолженіи двухъ слишкомъ стольтій; по первому зову своихъ соотечественниковъ, Норманны стремятся толпами на помощь Роліонову внуку Рихарду, противъ франкскихъ королей Людовика и Лотарія; скандинавскіе язычники помогають христіанскимъ герцогамъ. Дѣло шло о сохраненіи обще-норманскаго завоеванія; о борьбъ скандинавскаго начала съ сакскимъ или галло-франкскимъ. Ничего подобнаго не видно у насъ. Норманскаго завоеванія у насъ не было; изъ славянскихъ племенъ только нѣкоторыя возстають противъ варяжской династіи; еще менье противъ небывалой варяжской Руси; территоріальныхъ пріобретеній у насъ Норманнамъ отстаивать не приходилось. Въ двухъ греческихъ походахъ (Олега и Игоря), варяги являются союзниками Руси, наровнъ съ Печенъгами; за тъмъ не иначе какъ по найму и малыми шайками 15). Саги знають не о наводненіи Руси Норманнами, а объ отдёльныхъ дружинникахъ — наймитахъ въ Гардарикіи; такіе же промышленники (иногда тъже самые, напр. Олафъ Тригвасонъ) встръчаются и у Вендовъ. Скальдъ Тіодольфъ не умолкаетъ въ похвалахъ Эйлифу и Гаральду за ихъ умѣніе вымучивать добычу и значительную по возможности плату отъ своихъ

довърителей; Эймундова сага есть ничто иное какъ развитіе того же денежнаго чувства, въ большемъ размѣрѣ. И русская летопись разсказываеть объ алчности варяговъ, которыхъ нанимали Владимиръ и Новгородцы: «рѣша Варязи Володимеру: се градъ нашь, и мы пріяхомъ е, да хочемъ имати окупъ на нихъ, по 2 гривнѣ отъ человѣка» . (Лаер. 33). «Начаша (Новгородцы) скоть сбирати отъ мужа по 4 куны, а отъ старостъ по 10 гривенъ, а отъ бояръ по 18 гривенъ; и приведоша Варягы, вдаша имъ скоть, и совокупи Ярославь воя многы» (тамъ же, 62). Все это весьма далеко отъ образа действій Норманновъ въ ихъ поселеніяхъ на западѣ; о случайности норманскаго кондоттьерства у насъ зналь уже и мерзебургскій епископъ (976 — 1019): «Omnis haec provincia (Кіевъ при Влади-MMPE) fugitivorum robore servorum huc undique confluentium et maxime ex velocibus Danis, multumque nocentibus Petinegis hactenus consistebat et alios vincebat» (Ditm. VII. 113).

Напрасно стало быть относить норманская школа (Kunik, Beruf. I. 131 ff.) къ мнимо-скандинавскому происхожденію варяжскихъ князей, то обстоятельство, что по основаніи государства, въ слёдствіе дружескихъ и родственныхъ отношеній между обоими народами, Норманны будто бы не дёлають боле нападеній на восточныя славянскія земли. Не говоря уже о томъ что скандинавскіе викинги не отличались особою сентиментальностью, а въ мирныхъ сношеніяхъ съ Русью находили для себя несравненно боле выгодъ (по торговле и службе) чёмъ въ отношеніяхъ враждебныхъ, я могу указать на положительныя

свидътельства о норманскихъ набъгахъ на словенорусскія владенія, на воины Руси съ Норманнами, какъ въ первыя два стольтія по основанім государства, такъ и поздные. Эрикъ (Eirikus Satrapa) опустошаль северную Русь во времена Владимира: «Proximo autem vere, copiis paratis, in mare Balticum navigavit, ubi quam primum regis Valdamaris regnum accessit, populationibus, hominum caede atque incendiis omnia loca foedare cepit, terram hoc pacto ad solitudinem redigens. Ad Aldejgjuburgum appulsus, urbem illam obsidione cinxit, donec caperetur, captamque, caesa magna incolarum parte, destruxit et totam incendio delevit; quo facto per Gardarikiam arma late circumtulit (hist. Ol. Tr. f. cap. 243). Свейнъ разбойничалъ при Ярославъ: «Svein dynasta mare orientale (Balticum) classe intravit et ea aestate Gardarikiam infestavit, autumno autem, cum in Sveciam revertisset, implicitus est in morbum, quo diem obiit supremum» (ibid. cap. 270. cfr. hist. de Ol. S. c. 57: Svein dynasta cum copiis in regnum Gardorum profectus, praedas egit, ibi que aestatem consumsit»). Съ другимъ Свейномъ, сыномъ Альфивы, воевалъ Ярославъ: «Post casum regis Olavi Sancti, bellum inter regem Jarizleivum et Sveinem Alfivae filium, qui tunc imperium Norvegiae capessiverat, erupit, quod rex Jarizleivus Norvagos Olavum mala fide prodidisse existimavit; quare omni inter eos sublato commercio, mutuis caedibus alteri alteros, prout occasio se tulit, infestaverunt» (hist. Magni B. cap. 3). Новгородская латопись свидательствуеть о безпрерывныхъ войнахъ Новгорода съ Шведами (см. льтоп. подт годами: 1142, 1164, 1240, 1256); на шведскіе наб'єги Новгородцы отвѣчали русскими; въ 1187 году они, вмѣстѣ съ . Чюдью, разорили знаменитую Сигтуну на Меларскомъ озерѣ <sup>16</sup>).

Къ явленіямъ основнымъ можно отнести только обнаруживающія непрем'єнные следы преобладанія одной народности надъ другою; такихъ следовъ норманства въ русской исторіи не существуєть. О языкѣ мы это уже замѣтили выше; до какой степени, будь сказано мимоходомъ, лингвистическій вопросъ существенно важенъ въ спорномъ дъль о происхождении Несторовыхъ варяговъ — Руси, видно изъ упорства съ какимъ представители норманскаго мнѣнія (вопреки яснымъ до очевидности доказательствамъ противнаго) держатся своихъ отжившихъ псевдо-скандинавскихъ этимологій. Еще въ прошедшемъ 1874 году, по поводу мнимаго происхожденія все-славянской дружины отъ шотландскаго to drug, ирландскаго drugaire, саксонскаго draggen, Погодинъ писалъ: По моему — всъ наши древнія до управленія, до гражданскаго устройства относящіяся слова суть норманскія, въ чемъ я вижу и одно изъ кръпкихъ доказательствъ норманскаго происхожденія Варяговъ — Руси: бояре, тіуны, гридни, гости, смерды, люди, ябетники, верви, дума, губа, вира, рядъ, скотъ, гривна, стягъ.... Въ мужахъ княжихъ, отрокахъ и д'Етскихъ, добрыхъ людяхъ, дружинъ, рабиничъ, огнищанахъ, закупахъ, слышится переводъ. Есть изследователи не признающіе норманства въ нікоторыхъ изъ этихъ словъ, и я согласенъ что можно благовидно это доказывать: но въ совокупности ихъ съ прочими, безспорными, въ согласіи со всёми обстоятельствами, онё, или

понятія къ нимъ у насъ присоединенныя, представляють для меня, ктобъ что ни говорилъ, важное доказательство» (Борьба съ нов. истор. ер. 365). Покуда не будетъ выяснено какимъ образомъ изъ мнимо - скандинавскихъ словъ будтобы вошедшихъ въ русскій языкъ, большая часть обрѣтается и у прочихъ славянскихъ народовъ, остальныя же просто и безъ натяжекъ объясняются изъ славянскихъ этимологій, историческая логика не можетъ допустить норманства въ словенорусскомъ нарѣчіи; излишнимъ считаю оспоривать мнѣніе и тѣхъ представителей норманской школы, которые производять русскій языкъ отъ скандинавскаго или находятъ въ немъ сиѣсь скандинавскаго съ финскимъ (Сабининъ и Сенковскій у Поюд. Изслад. III, 355).

Въ области права, главныя доказательства, на которыхъ авторъ Изследованій (тамъ же, 400—417) основываеть свое мивніе о вліяніи Норманновъ на Русь, изчезають (по крайней мере для антинорманистовъ) вмёсте съмнимо-скандинавскимъ происхожденіемъ словъ бояринъ, вервь, гость, дума, людинъ, огнищанинъ, смердъ и т. д. Остается отысканный Струбе (Нест. Шлец. I, 324.—Погод. Изслад. III. 381) въ Русской Правде законъ о езде на чужомъ коне, являющій неоспоримое сходство съ одинаковымъ закономъ въ Judtsche Lowbok III. 54. «Ютландскій законъ, говорить Карамзинъ (II, прим. 91), нове Ярославова; но сіе сходство доказываеть, что основаніемъ того и другаго, быль одинъ древнейшій законъ скандинавскій или немецкій». Почему? Розенкампфъ (Тр. общ. ист. и древи. Росс. ч. IV, кн. I, 154) указываеть на

статью въ гречечкихъ правилахъ въ Кормчей книгъ, еще ближе ютландской подходящую къ русскому подллиннику; Тобіенъ (Die Prawda Russk. Thes. 5) полагаеть что какъ эта, такъ и другія статьи о конт перешли къ Германцамъ отъ Славянъ; о Скандинавахъ, въ особенности, должно зам'єтить что до XII в ка они не знали верховой ізды (см. и. Х). Денежныя пени, судъ двенадцати присяжныхъ, испытаніе жельзомъ, судебные поединки (Погод. Изслюд. III, 381 — 384) существують у всёхъ славянскихъ народовъ, наравиъ съ скандинавскими. О пеняхъ свидътельствуеть Дитмаръ: «Si quis vero ex conprovincialibus in placito his contradicit, fustibus verberatur, et si forinsecus palam resistit, omnia incendio et continua depredatione perdit, aut in eorum praesentia pro qualitate sua pecuniae persolvit quantitatem debitae» (lib. VI. 65). Joh. Luc. de regn. Dalm. l. VI. p. 261: «in homicidiis, vel membrorum mutilationibus, consanguineos petere solitos fuisse, compensationem pecuniariam pro sanguine, hanc que petitionem et compositionem Vrasdam nominatam apparet». Kadłubek p. 407, конечно о позднъйшемъ Статуть Казимира великаго: «quoniam non poterant puniri in aere, puniti sunt in corpore». Пеня за голову (caputgłowa) основана, по митнію Лелевеля, на древнитишемъ польскомъ и силезскомъ правѣ (Lelewel ap. Macieiowsk. Sl. Rg. II. 134); у Чеховъ эта пеня именовалась нарокомъ, narok (ibid. 141). О судъ 12 гражданъ читаемъ y Boryxbasa: «Sed tum duodecim discretiores et locupletiores ex se eligebant, qui quaestiones inter se conjungentes diffiniebant et rem publicam gubernabant» (ap.

Sommersb. II. 20); у Чеховъ эти судьи именовались кметами. Мартинъ Галлъ (р. 67, 68) свидътельствуеть о двенадцати советникахъ Болеслава І-го; Бельскій именуеть ихъ судьями sędziowie (Macieiowsk. Sl. Rg. I. 100. апт. 231). Испытаніе жельзомъ и водою находимъ у Козьмы Пражскаго: «detur inter eos judicium Dei.... ignito ferro sive adiurata aqua, utrum culpabiles sint, examinentur» (Cosmas l. II. p. 26). Въ поэмѣ Любушинъ судъ: «plamen prawdozvésten — svatočudná woda» (Ruk. Kralodv. 63). Ордаліи существують во всёхъ славянскихъ земляхъ, съ наидревнъйшихъ временъ (Bandtkie ap. Palacky G. v. B. I. 184. anm. 171). Поединковъ, преимущественно основанныхъ, какъ скандинавские hôlmgångr и ânvîg, на обязанности мстить за оскорбленіе нанесенное словомъ или дъйствіемъ (см. Розенкампфъ обзор. к. кн. 97.— Strinholm, Wik.z. II. 138), у насъ не было; и въ позднъйшей Русской Правдъ нътъ следовъ постановленій о словесныхъ обидахъ. О поединкахъ имфвшихъ цфлью оправданіе («pugna corporalis deliberata hinc inde duorum, ad purgationem gloriam vel odii aggregationem» Johah. de Lynian. vet. jurisc. ap. Du Cange, v. duellum) или ръшеніе спорнаго иска (у Германцевъ: «pugna per campionem ad Dei judicium») знають Ибнъ-Даста и Мукаддеси въ X и XI стольтіяхъ (Хвольсонг, изв. и пр. 37.— Fraehn, Ibn — Fozl. 3); такія судебныя поля общій всёмъ славянскимъ народамъ обычай (см. Macieiowsk. Sl. Rg. II. 176, 178, 180, 181. IV. 355. — Boczek, 11. 325 — 328). Погодинъ указываеть на единоборство Яна усмошвеца съ Печенъжинымъ; Мстислава съ Редедею; подобныхъ примъровъ

можно найти не одинъ и у прочихъ славянскихъ народовъ; о единоборствъ между Вендомъ язычникомъ и Саксонцемъ христіаниномъ, при императоръ Конрадъ II, читаемъ у Bumo: adicebant pagani, a Saxonibus pacem primitus confundi, id per duellum, si caesar praeciperet, probari. e contra Saxones ad refellandos paganos similiter singulare certamen, quamuis iniuste contenderent, Imperatori spondebant. Imperator hanc rem duello dijudicari inter eos permisit: statim duo pugiles congressi sunt, uterque a suis electus.... postremo christianus a pagano vulneratus cecidit» (Wiponis Vita Chuonradi imp. ad ann. 1034 ap. Pertz, XIII. 271). У Адама брем. §. 62. р. 23: «Ubi et Burgwido fecit duellum contra campionem Slauorum, interfecitque eum». У Туроца: «Pomeranis itaque paganis, et Polonis Christianis, communiter placuit, ut Duces eorum, duello confligerent; et si caderet devictus Pomeranus, consuetam persolveret pensionem, si vero Polonus, tantummodo damna fleret» (ap. Schwandtn. I. 127). A умалчиваю о баснословномъ единоборствъ Старкатера съ Русиномъ и Ляхомъ Васце или Вильцъ (Saxo Gramm. l. VI. 280, 281). Кругъ (Forsch. II. 506) находить въ словахъ Льва Діакона о Руссахъ Святослава «фочф үфр εισέτι και αιματι τα νείκη Ταυροσκύδαι διακρίνειν ειώδασιν» (Leo Diac. ed. Bonn. 150), указаніе на скандинавскій обычай годиганга. Но это извъстіе относится конечно не къ поединкамъ, для которыхъ у Грековъ есть особое слово μονομαχία. Такъ у Кедрина, о предложенномъ Цимисхіемъ Святославу и Святославомъ отказанномъ поединкъ: «рочоμαχία ώή τη κρίναι τὰ πράγματα» (G. Cedren. ed. Bonn. II.

409); у Георгія Акрополиты: «στρατιωτική απόδειξις, militaris probatio» (G. Acrop. ed. Bonn. 102). Слова Льва Діакона: «и донынъ Тавроскивы (Русь) обыкли разсужать свои несогласія убійствомъ и кровью» указываютъ на мірскія сходки у Славянъ, гдѣ кровь не рѣдко лилась ручьями, какъ еще въ позднъйшія времена на польскихъ сеймахъ. Ламбертъ ашафенбургскій (Gesch. d. Deutsch. 258) представляетъ намъ яркую картину кровавой сходки Лутичей въ 1073 году; безимянный Гнезенскій архидіаконъ пишетъ о въчахъ своей эпохи: ad judicia enim veniunt cum multitudine armatorum concitantes lites et contenciones» etc. (ap. Sommersb. II. 94). Гваньини говорить о Capmataxъ (Полякахъ): «Caussas omnes et controversias publico in loco Marte judice armis dirimebant» (rer. Polon. II. 19). О враждѣ между концами Новгорода, насилін и убійствахъ на вѣчахъ, сохранилось немало свидѣтельствъ и въ нашихъ летописяхъ.

Въ основныхъ положеніяхъ и духѣ русскаго права нѣтъ и тѣни норманства; о древнемъ правѣ кровавой мести, это обстоятельно выведено у Тобіена (die Blutrache etc. I. 110, 111). Кругъ (Forsch. II. 307) сознаетъ что многое, какъ въ Русской Правдѣ, такъ и вообще въ древне-русскомъ государственномъ устройствѣ, совершенно противно тому, что извѣстно о законахъ и учрежденіяхъ германскихъ племенъ. У всѣхъ славянскихъ народовъ находимъ одну и туже, въ основныхъ статьяхъ, юридическую терминологію (см. Macieiowsk. Sl. Rg. I. 192); тѣже существенныя коренныя отличія отъ германскаго міра, въ отношеніи къ утвержденному на родовомъ началѣ праву преемства, къ

значеню женщины, къ положеню рабовъ 17). Замѣчательно какъ въ нашемъ, такъ и въ другихъ славянскихъ правахъ отсутствіе тѣхъ изумительно разнообразныхъ и звѣрскихъ казней, о коихъ свидѣтельствуетъ каждая строка уголовныхъ германскихъ законовъ (см. Grimm, DRA. II. 701—710); «вендское право, говоритъ Гизебрехтъ (W. Gesch. I. 54), не знаетъ ни тѣлесныхъ наказаній, ни смертной казни». На убѣжденія миссіонеровъ св. Оттона принятъ христіанскую вѣру, язычники Штетинцы отвѣчаютъ: «Nihil nobis et vobis; patrias leges non dimittemus; contenti sumus religione, quam habemus. Apud Christianos fures sunt, latrones sunt, cruciantur pedibus, privantur oculis; et omnia genera scelerum et poenarum christianus exercet in christianum; absit a nobis religio talis» (Anon. de Vita S. Ott. l. II. cap. XXV).

Одного, даже поверхностнаго взгляда на начала русскаго язычества достаточно для опредъленія разноплеменности Руси и Норманновъ. Русскіе князья Олегъ, Игорь и ихъ сподвижники клянутся, по русскому закону, Перуномъ и Волосомъ. По возвращеніи изъ варяжскихъ земель, Владимиръ ставить кумиры Перуну, Хорсу, Симарглу, Мокошю, Дажьбогу и Стрибогу (Лавр. 34). Шлецеръ, Кругъ и г. Куникъ молчатъ объ этихъ сокрушающихъ фактахъ; Погодинъ (Изслюд. III, 304) рѣшается признать Перуна и Волоса скандинавскими божествами 18). «haec optantis sunt non ratiocinantis» говоритъ Лейбницъ.

Лѣтосчисленіе у всѣхъ славянскихъ народовъ начинается съ Марта, а не съ Сентября, какъ у Грековъ (Wacerad, Mat. verb. p. 13. s. v. maius. — J. Grimm, DM. 734. —

Снегиревт р. пр. пр. III, 1-5); следовательно неть причины считать его заимствованнымъ у Норманновъ (Погод. Изсатд. I, 103).

Объ одеждё Руси сохранилось любопытное извёстіе у арабскаго писателя начальныхъ годовъ Х вёка, Ибнъ-Даста: «Шалвары носять они (Русь) широкія; сто локтей матеріи идеть на каждыя. Надёвая такія шалвары, собирають они ихъ въ сборки у колёнъ, къ которымъ затёмъ и привязываютъ» (Изд. Хвольсона ЗЭ). О Норманнахъ извёстно, что они носили узкое исподнее платье (Strinholm, Wik.s. II. 359), какое и видимъ на рисункахъ ковра герцогини Матильды (the Tapestry of Bayeux etc. 19).

Я не продолжаю этого утомительнаго разбора; какъ русскій языкъ, русское право и религія, такъ и народные обычаи, действія первыхъ князей, военное дело, торговля и пр. совершенно свободны отъ вліянія норманскаго. Многія изъ мнимо-скандинавскихъ частностей русскаго быта будуть для насъ еще и впредь предметомъ дальнъйшихъ, отдъльныхъ замечаній; общія места и произвольные выводы не требуютъ опроверженія. Впрочемъ что наша исторія въ общемъ значеніи, не допускаеть вліянія норманскаго начала на внутренній организмъ Руси, это сознаеть и самъ авторъ Изследованій: «У насъ, говорить онъ (III, 497), нътъ ръшительно ни одного характеристическаго явленія западныхъ исторій, по крайней мъръ въ томъ видъ; нътъ ни раздъленія, ни феодализма, ни убъжищныхъ городовъ, ни средняго сословія, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы».

Отсутствіе следовъ норманскаго вліянія на Русь не

объясняется различіемъ призванія отъ завоеванія; допускать основою государства у насъ любовь, тогда какъ на западъ ему положена ненависть (Погод. Изслюд. III, 510), не сообразно съ понятіями европейскихъ народовъ IX въка. «Очевидно, говоритъ г. Куникъ (Beruf. II. 376), что дикіе, грубые воины каковы были Норманны 844 и 866 годовъ, не могли (не смотря на заключенныя условія) оставаться долго друзьями и защитниками Славянъ и Финновъ». Но допустивъ предположение Погодина, устранивъ еще и встмъ уже извъстныя возраженія противъ призванія враждебнаго норманскаго племени, мы все таки въ правъ спросить: почему норманство не отозвалось въ южной кіевской Руси? Кіевъ не призываль варяговъ; Норманнамъ стедовало бы завоевать южную Русь. «Олегъ принять въ Кіевь безь сопротивленія» говорить г. Погодинь (III, 480). Почему? какое было дело Кіевлянамъ до Олега, до варяжскихъ князей (если они были Норманны), до рода и до княжества Игоря? «Чувство такъ сказать призванія оставалось при видъ этой безпрекословной покорности, которою обезоружено было даже звърство Норманновъ» (тами же, 78). Въ следствие какой исторической логики, безпрекословная покорность славянскаго народонаселенія выражается, вмѣсто воспріятія, отсутствіемъ норманскаго вліянія на Русь? И гдъ данныя служащія основою подобной характеристикъ славянскихъ народностей? Оставляя безъ отвъта невинныя мечтанія изследователей, созидающихъ на свидетельстве Өеофилакта о трехъ славянскихъ гуслярахъ, какой то идиллическій славянскій миръ, въ которомъ волынка заступаетъ мъсто меча, я обращаю вниманіе читателей на особую,

характеристическую черту всёхъ славянскихъ народовъ, подмъченную какъ византійскими, такъ и западными лето. писцами, а именно на непреодолимую любовь славянскаго племени къ независимости. «Sclavorum gentes et Antum.... libertatem colunt, nec ulla ratione ad serviendum vel parendum persuadentur, maxime in regione propria fortes, tolerantesque» (Mauric. Strateg, XI. 5). «Sclavorum gentes ingenuae atque liberae, quibus servitus et subjectio nulla umquam ratione persuaderi potuit» etc. (Leon. Tact. XVIII. 100). «Slavi bellum quam pacem elegerunt, omnem miseriam carae libertati postponentes» (Witkind. Annal. II). «Slavi servitutis jugum armata manu submoverunt, tantaque animi obstinacia libertatem defendere nisi sunt, ut prius maluerint mori, quam christianitatis titulum resumere aut tributa solvere Saxonum principibus» (Helmold. I. 25). Покореніе, или върнъе истребленіе горсти вендскихъ Славянъ, брошенныхъ судьбою между германскими нлеменами съ одной, скандинавскими и Полыпею съ другой стороны, стоило германо-скандинавскимъ народамъ четырехсотльтнихъ кровавыхъ усилій; что эти усилія не всегда были удачны, объ этомъ знають и съверныя саги и нъмецкие лътописцы: «Dux noster Ordulfus in vanum saepe contra Slavos dimicans, per duodecim annos, quibus supervixit, nullam unquam potuit habere victoriam, totiensque victus a Paganis, a suis etiam derisus est» (Ad. Brem. сар. 168). Исторія Чеховъ, Сербовъ, Хорутанъ свидѣтельствуеть о безпрерывной борьбѣ ихъ съ германскими и иными народами. Или восточная отрасль славянскаго племени проникнута особымъ духомъ миролюбія? На сѣверѣ изгнаніе варяговъ, ихъ избіеніе при Ярославъ (чувство призванія здісь видно не оставалось), віжовым войны съ Шведами, побъды Александра Невскаго; на югъ воины Полочанъ, Древлянъ, Уличей съ Аскольдомъ; восьмидесятильтняя борьба Древлянъ съ Олегомъ, Игоремъ, Святославомъ; Съверяне побъждены Олегомъ; съ Уличами и Тиверцами онъ ратуетъ; Вятичи и Радимичи окончательно покорены только при Владимиръ. Гдъ же тутъ безпрекословная покорность? гдѣ отсутствіе завоеванія? 20) Впрочемъ, по мере надобности, норманская школа изменяеть свои положенія. Шлецеръ принимаетъ поочередно призваніе и завоеваніе (*Hecm. Шлец. I, 302.— III, 475*); Кругъ (*Forsch.* II. 430) думаеть, что въ земляхъ покоренныхъ первыми Рюриковичами, Норманны действовали въ роде Кнутовыхъ Датчанъ въ Англіи. И объ этомъ враждебномъ столкновеніи двухъ разноплеменныхъ народностей, славянской и скандинавской, не сохранилось бы и намёка у Нестора? ни следа въ народной жизни, въ преданіяхъ? Объ аварскомъ ить въ VII, о хазарской дани въ IX стольтіяхъ, свидътельствують и льтопись, и сказанія, и народныя пословицы; а иго норманское, сопровожденное всеми ужасами подобныхъ явленій на западъ, прошло незамьтно для народа, незамьтно для летописи? Пусть сравнять варяжское завоеваніе у насъ, съ германскими завоеваніями въ земль прибалтійскихъ Славянъ; летопись Нестора съ известіями Эйнгарда, Дитиара, Гельмольда; народныя русскія пъсни и слово о полку Игоревъ съ поэмами кралодворской рукописи!

Въ последнее время стали искать согласованія этихъ историческихъ невозможностей въ немедленномъ сліяніи

обоихъ началь или, лучше сказать, въ поглощени норманскаго элемента славянскимъ. Въ IX въкъ, думаетъ г. Соловьевъ (Ист. Росс. І, 86), національности германскихъ и славянскихъ племенъ еще не выработались, а потому и не могло быть и сильныхъ національныхъ отвращеній; поклонникъ Тора такъ легко становился поклонникомъ Перуна, потому что различіе было только въ названіяхъ и т. д. Г. Ламбинъ (Источн. автописн. сказан. о происх. Руси. Ст. II, 75, 76) полагаеть, что горсть иноплеменной варяжской Руси переродилась въ Славянъ еще при жизни Олега; самъ Олегъ, утверждая въ 906 году договоръ съ Греками, по всей въроятности, не для виду только, не притворно, а уже сознательно и по убъжденію клялся Перуномъ и Волосомъ какъ своими богами. Г. Куникъ, въ дополненіяхъ къ Каспію г. Дорна (прилож. къ XXVI т. зап. Имп. Ак. Наукт, 397, 398), также не признаеть антагонизма между норманскою и славянскою народностями въ ІХ — Х въкъ; Норманны, говорить онъ, уже вслъдствіе незначительнаго своего числа и по недостатку норманскихъ женщинъ, рано стали сливаться съ туземнымъ элементомъ и во второмъ поколеніи вероятно лучше говорили по славянски, чтмъ по шведски.

Конечно, малочисленность сподвижниковъ Рюрика, отсутствіе всякихъ следовъ норманскаго вліянія на внутренній быть Руси, преобладаніе туземнаго славянскаго начала надъ занесеннымъ изъ за моря варяжскимъ — историческіе факты въ действительности которыхъ, при современномъ положеніи науки, уже не позволено сомнёваться; между темъ, едвали можно признать удовлетворительными, приво-

димыя имъ, съ точки зрѣнія норманской теоріи, объясненія. Антагонизмъ народностей не изобрѣтеніе новѣйшихъ временъ; уже въ 745 году, св. Бонифацій называль поморскихъ Славянъ foedissimum et deterrimum genus hominum; о язычникахъ Саксахъ, о Норманнахъ опустошавшихъ прибрежныя германскія земли, франкскіе літописцы никогда не отзываются съ тою ненавистью и высокомфріемъ, какъ о Славянахъ. Олеговымъ Норманнамъ въ 881 году, не было никакого следа обращаться съ покоренными Полянами, Радимичами и пр., инымъ образомъ какъ въ 896, Норманны Рольфа обращаются съ покоренною Неустріею. Становясь поклонниками Перуна и Волоса, норманскіе конунги темъ самымъ отрекались отъ своихъ родословныхъ; Инглинги вели свой родъ отъ Одина. «Nec de deorum genere esse probatur» говорить о христіанскомъ Богь Франкъ Хлодвигъ увъщевавшей его принять христіанство Хротгильд $\mathfrak t$  (Greg. Turon. l. II. c. 29). Еще въ конц $\mathfrak t$ Х въка, человъческія жертвы были въ полной силь у кіевской Руси; побъдоносные Норманны не согласились бы приносить чужимъ богамъ, давно уже вышедшія у нихъ изъ употребленія, человъческія (на собственныхъ ихъ дътей падавтія) жертвоприношенія. Вообще проміна одного язычества на другое не знаеть никакая исторія. «Въ Нормандін, говорить г. Куникъ, Норманны чрезвычайно скоро разучились своему языку». Этого недьзя сказать положительно; современныя хроники о Норманнахъ въ Нормандіи писаны, не какъ наши, на туземномъ наръчіи, а на латинскомъ, всь національные идіотизмы сглаживающемъ языкь. Вильгельмъ І герцогъ нормандскій († 943) посылаль своего

сына Рихарда въ Баиё для изученія скандинавскаго языка. Въ слѣдствіе принятія христіанской вѣры и подъ вліяніемъ подавлявшей ихъ своимъ превосходствомъ галло-франкской цивилизаціи, Норманны со временемъ отказались и отъ своихъ обычаевъ и отъ своего языка; за то силою навязали и свои новые обычаи, и свой новый языкъ, стоявшимъ на низшей противъ нихъ степени образованія, Британцамъ.

Ни въ какомъ случат норманская школа не вышграетъ отъ даннаго ею старому дълу новаго оборота; принимая быстрое поглощение скандинавскаго элемента славянскимъ, она должна въ следъ за темъ отказаться отъ всего что, до сихъ поръ, составляло ея мнимую силу. Ибо, какой смыслъ им воть для совершенно ославянившейся Руси 950 года, норманскія названія днѣпровскихъ пороговъ у Константина багрянороднаго? О какихъ Норманнахъ — Руссахъ говорить въ 958 году Ліутпрандъ, если Русь Игоря и Святослава давно уже позабыла о своемъ норманскомъ происхожденіи, поклонялась Перуну и Волосу, говорила не норреною а чистымъ словено-русскимъ наръчіемъ? Какого Норманна-Русина, приводить въпротивуположность покоренному Славянину, Русская Правда около 1020 года? Значеніе этихъ свидѣтельствъ, въ вопросѣ о скандинавскомъ происхожденіи Руси, обусловливается прежде всего полнымъ отчужденіемъ, до половины ХІ стольтія, норманскаго элемента отъ славянскаго; при новой теоріи о быстромъ сліяній обойхъ началъ, норманская школа теряетъ свои (по видимому) надежнъйшія точки опоры. Это сознаваль, кажется и г. Куникъ, когда (не отрекаясь однакоже отъ прежде имъ сказаннаго) онъ писалъ: «Не къ слишкомъ-ли раннему времени мы отнесли окончательное сдіяніе Варяго — Руси съ Славянами и не болье ли правдивымъ будетъ мивніе М. П. Погодина?» (Касп. 661). Болье посльдовательнымъ безъ сомивнія.

Не одна исторія, — наука дѣйствующая съ математическою опредѣленностію, нумизматика, представляетъ съ своей стороны, вѣское доказательство противъ мнѣнія о норманствѣ Варяговъ.

До 1847 года, монеты англо-саксонскія и германской имперіи найдены въ Россіи, вмѣстѣ съ куфическими, только въ двухъ кладахъ: 264 англо-саксонскихъ Кнута, Этельреда и другихъ королей, въ ораніенбургскомъ увадв с.-петербургской губерній и серебряныя німецкія деньги императоровъ Оттона II, Оттона III и Гейнриха, близь города Владимира на Клязьмѣ; сверхъ того, одна англосаксонская монета 1040 — 1066 г. въ псковской губерній, . близь города Холма (Савельевь, Мухам. нум. 157, прим.  $35^a$ .—18, прим. 6.—108, прим.  $13^b$ ). Въ кладахъ отрытыхъ после 1847 года въ с.-петербургской, исковской, московской, владимирской, смоленской, ярославской, вологодской и пермской губерніяхъ, найдено еще нісколько нівмецкихъ и англо-саксонскихъ монеть, но всегда, замъчаетъ г. Кёне (Опис. европ. мон. найденн. въ Россіи, стр. 20), не въ большемъ числъ. Въ южной Россіи ихъ не найдено почти вовсе. Напротивъ, «въ нашихъ остзейскихъ провинціяхъ, въ Швеціи, Даніи и Германіи, онъ (т. е. англосаксонскія и немецкія монеты) находятся вместе съ куфическими, по крайней мфрф въ четвертой части всфхъ найдевныхъ кладовъ» (Савел. Мух. нумизм. XXXIV).

Откуда это различіе между русскими и остзейскими губерніями? это сходство въ составѣ кладовъ остзейскихъ губерній и кладовъ находимыхъ въ Швеціи, Даніи, Германіи?

По всей в фолтности, Эстляндія завоевана с фверными викингами въ началѣ X вѣка (Erici hist. gent. Danor. XCII); аландскіе острова и Лифляндія еще прежде (Kunik, Beruf. I. 154, 155. - Kruse, Urgesch. d. Esthn. Volkst. 477 ff.). О раннемъ поселеніи Норманновъ въ этихъ земляхъ свидътельствуютъ, кромъ сагъ и историческихъ извъстій, вліяніе шведскаго на финскій и эстскій языки, существованіе шведскаго нарѣчія на островахъ эстляндскаго поморія, явное физическое отличіе между потомками Шведовъ и Эстовъ на островъ Куное, наконецъ языческія шведскія названія разныхъ мѣстностей въ остзейскихъ земляхъ, напр. Odinsholm недалеко отъ Гапсаля; города и мъстечки Othenkoates, Othengac, Asabak, Odenpa, Torwestäwärä etc. (Kunik, l. c. — Kruse 454, 466); явленія, будь сказано момоходомъ, которымъ следовало бы проявиться и у насъ, еслибы государство было основано Норманнами. Здёсь стало быть, въ этихъ прибалтійскихъ земляхъ, Норманны были у себя дома; здѣсь они селились, жили, и по этому составъ кладовъ находимыхъ въ остзейскихъ губерніяхъ, представляеть тѣ самыя особенности, какія встрічаемь въ кладахъ вырываемыхъ въ самой Скандинавін; вмѣстѣ съ арабскими диргемами, монетами пріобрѣтенными путемъ восточной торговли, встрънаются во всъхъ кладахъ и монеты западныя, англо-саксонскія, свидътельствующія о постоянной связи съ норманскими

поселеніями въ Англіи. У насъ этого явленія нѣть или оно очень редко и встречается только въ малыхъ размерахъ, потому что Норманны въ Руси не селились, а только про**тажали** черезъ Русь для торговли; за пушной и иной товаръ они получали плату арабскими диргемами; такими же диргемами платили имъ въроятно и русскіе князья, у которыхъ они состояли на службъ; иногда, вмъсто серебра они брали жалованіе собольими и бобровыми м'єхами (см. de Eym. et rege Ol. cap. 4); сами же, въ крайне редкихъ случаяхъ, платили англо-саксонскими монетами. Общее заключеніе: тамъ гдъ присутствіе Норманновъ, какъ поселенцевъ, исторически доказано (т. е. въ остзейскихъ губерніяхъ), англосаксонскія монеты составляють непремінную принадлежность всекь кладовь, какь въ Швецін, Данін, Германін; въ Россіи, гдф они были только гостьми, англо-саксонскихъ монетъ почти не находятъ.

Норманны не основный а случайный элементь въ нашей исторіи. Что, между тёмъ, ни одинъ изъ народовъ обитавшихъ въ сосёдствё древней Руси, не принималь въ ея жизни, въ ея политическомъ и внутреннемъ развитіи того постояннаго, дёятельнаго участія, какимъ, уже съ первыхъ годовъ ІХ вёка, ознаменованы отношенія скандинавскаго къ русскому міру, — фактъ несомнённый, естественный, истекающій какъ изъ географическаго положенія обоихъ племенъ, такъ и изъ однородности ихъ европейскаго организма. Отсюда и проявленіе въ древнёйшей исторіи Руси, тёхъ, всёмъ извёстныхъ случайностей, которыя, при особомъ на нихъ научномъ воззрёніи, могли дать поводъ къ обращенію примёть знакомства въ примёты родства, и

тыть самымъ положили основание теоріи скандинавскаго происхожденія Руси. Съ меньшимъ, но все же въ нѣкоторой степени присущимъ правомъ на историческую въроятность, выводили другіе изследователи аналогическія заключенія изъ отношеній къ Руси другихъ ей соприкосновенныхъ народностей; что для представителей норманскаго мнѣнія, извѣстія бертинскихъ лѣтописей, Константина багрянороднаго в Ліутпранда, то для Эверса показанія Бакуви, Мирхонда, Димешки о тюркскомъ происхожденіи Руси; для г. Костомарова русская земля Петра Дюсбурга и т. д. Но уже одна возможность подобнаго разногласія изследователей, какъ явно основанная на отсутствии внутреннихъ, фактическихъ свидътельствъ о вліяній на Русь какого бы то ни было внешняго этническаго начала, доказываеть что ни одна иноплеменная народность не вошла въ составъ словено-русскаго общества.

## II.

## КТО ПРИЗЫВАЛЪ ВАРЯЖСКИХЪ КНЯЗЕЙ?

При изследованіи о началахъ русскаго государства, представляются три вопроса:

- 1) Кто призываль варяжских князей?
- 2) Въ следствіе какихъ побужденій?
- 3) Кто были призванные варяги?

До сихъ поръ вниманіе изслідователей было преимущественно обращено на послідній вопросъ; о двухъ первыхъ мы имітемъ только поверхностныя сужденія; между тімъ ихъ точнійшее изученіе необходимо для раціональнаго, по возможности, опреділенія спорной варяжской народности.

Лѣтопись говоритъ: «Въ лѣто 6367. Имаху дань Варян изъ заморья на Чюди и на Словѣнехъ, на Мери и на всѣхъ Кривичѣхъ; а Козари имаху на Полянѣхъ, и на Сѣверѣхъ, и на Вятичѣхъ, имаху по бѣлѣ и вѣверицѣ отъ дыма.

Въ льто 6368. Въ льто 6369. Въ льто 6370. Изъгнаша Варяги за море, и не даша имъ дани, и почаша сами въ собѣ володѣти; и не бѣ въ нихъ правды, и въста родъ на родъ, быша въ нихъ усобицѣ, и воевати почаша сами на ся. Рѣша сами въ себѣ: поищемъ собѣ князя, иже бы володѣлъ нами и судилъ по праву. Идоша за море къ Варягомъ къ Руси.... Рѣша Руси Чюдь, Словѣни и Кривичи» и т. д. (Лавр. 8).

На этихъ словахъ, принятыхъ въ буквальномъ смыслъ, основывають Шлецеръ (Нест. І, 297, прим. 5), Карамзинъ (I, 114) и г. Соловьевъ (Ист. Росс. I, 85, 89) мнъніе что финскія племена были равными, съ славянскими, участниками въ дълъ призванія; другіе изследователи, Кругъ, Порошинъ и пр. полагаютъ что Чюдь была главнодъйствующею народностію въ финно-славянскомъ союзъ. Кругъ ( $Forsch.\ I.\ 122$ ) приводить то обстоятельство, что у Нестора имя Чюди всегда стоитъ впереди Словенъ. Порошинъ (Ж. М. Н. П. 1840. VII, от. 2. — Срвн. Kunik, Beruf. I, Einleit. XXVII) прямо говорить: 1) Финны были преобладающею народностію въ союзѣ Чюди, Мери, Веси, Словенъ и Кривичей; 2) князья (избранные) принадлежали къ тъмъ иноземцамъ (варягамъ), которыхъ Финны именовали Русью; 3) славянское племя — Словене играли второстепенную роль въ призваніи иноземцевъ, что явствуетъ изъ самаго имени Русь, которымъ они прозвали пришельцевъ и которое было только заимствовано отъ Финновъ; 4) подданные прозвались Русью въ политическомъ смыслъ, какъ нынъ Лифляндцы и другіе именуются русскими за границею. Однимъ словомъ, здъсь утвердилось въ то время, новое, до той поры не существовавшее государство, коего воспреемниками были Финны.

На тоже мищое преобладаніе финскаго начала надъ славянскимъ, указываеть и г. Куникъ: «если мы примемъ во вниманіе, что именно финскіе обитатели просторныхъ прибрежій финскаго залива гораздо болѣе, чѣмъ отдаленные отъ прибрежья Славяне въ верховьхъ Волхова или на среднихъ частяхъ Двины, подвергались нападеніямъ шведскихъ и датскихъ морскихъ разбойниковъ и нуждались въ защитѣ, то эти Финны, которые уже въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій были гораздо ближе знакомы съ Шведами, нежели съ Датчанами, Поморянами и Лютичами, призывая чужеземныхъ владыкъ, конечно вправѣ были заявить и свое, можетъ быть и порѣшившее этотъ вопросъ миѣніе, котя впослѣдствій, когда Рюрикъ промѣнялъ Ладогу на столицу среди славянскихъ племенъ, они и отступили на второй планъ» (дополи. къ Касп. 692).

Понятно почему норманская школа такъ дорожитъ своею финскою ипотезою; отнимая у призванія варяжскихъ князей его чисто—славянскій характеръ, представляя этотъ основный фактъ русской исторіи общимъ дѣломъ разнородныхъ финно-славянскихъ племенъ или даже финскимъ дѣломъ по преимуществу, она тѣмъ хотя нѣсколько умаляетъ невѣроятностъ избранія Славянами князей, не изъ роднаго славянскаго племени, а изъ враждебной норманской народности. Только согласно ли это мнѣніе съ ходомъ русской исторіи и извѣстіями лѣтописца?

Для утвержденія своей теоріи, Норманнистамъ приходится прежде всего замінить положительное сказаніе літописи объ избраніи князей миротворцами между враждовавшими племенами, догадкою о призваніи этихъ князей,

въ качествъ оберегателей границъ, Landvärnarmenn'овъ. О неудачности этого, весь смыслъ русской исторіи извращающаго предположенія, будеть сказано подробнье въ следующей главе. Покуда спрашиваемъ: отъ кого следовало призваннымъ Шведамъ оберегать финно-славянскія племена? Оказывается, что эти Шведы были призваны, по настоятельному требованію преобладавшей въ союзъ съверныхъ племенъ финской народности, преимущественно для защиты ея приморскихъ владеній оть набеговъ (другихъ?) шведскихъ и датскихъ разбойниковъ. Между тъмъ старшій изъ трехъ братьевъ, Рюрикъ, садится въ словенскомъ Новгородѣ 21); Труворъ у Кривичей. Казалось бы Синеусу, представителю финскихъ интересовъ, следовало поселиться у Чюди, на прибрежін балтійскаго (варяжскаго) моря. Онъ селится у Веси, на Бълоозеръ, за семьсотъ слишкомъ верстъ отъ чюдскаго берега. Или принять съ Миллеромъ (Нест. Шлец. І, 337), что Шведы были призваны словено-чюдскими племенами для защиты Мери отъ Пермяковъ?

Ни сказанія лѣтописи, ни сама исторія не допускаютъ мысли, не только о преобладаніи финскаго элемента надъ славянскимъ, но даже объ историческомъ равенствѣ, въ ІХ вѣкѣ, обѣихъ народнотей. Рюрикъ, старшій князь, утверждаетъ свой столъ въ Новгородѣ; имя Руси, въ убѣжденіяхъ Нестора, переходитъ только на славянскія, отнюдь не на финскія народности 32). По мѣрѣ ихъ сосредоточенія подъ властію варяжскихъ князей, словено-русскія племена (Сѣверяне, Древляне и пр.) обращаются изъ данниковъ въ участниковъ новаго государства; а финскія, не-

покоренныя, но призывавшія народности, являются данниками («А се суть иніи языци, иже дань дають Руси: Чюдь, Меря, Весь, Мурома» и пр.) и это безъ малѣйшаго намёка на историческій перевороть, который объясниль бы подобное измѣненіе въ судьбѣ ихъ. Нигдѣ Чюдь не является самостоятельною народностію; лѣтопись не знаетъ на Руси ни одного финскаго дѣятеля, за исключеніемъ, быть можетъ, ведущаго свое происхожденіе отъ Финновъ, Изяславова мужа Чюдина, о которомъ упоминается въ Правдѣ дѣтей Ярослава и въ лѣтописи подъ 1072 и 1078 годами.

Въ какомъ же смысле должно принять известие летописца объ участи Чюди въ призвании варяжскихъ князей? въ какихъ отношенияхъ къ Новгороду состояли поименованныя у него финския.племена?

Шлецеръ (Нест. I, 297, прим. 5) принимаетъ союзъ Чюди, Мери, Словенъ и Кривичей, основанный на федеральной системѣ. О союзѣ финно-славянскомъ толкуютъ и Карамзинъ, и Савельевъ (Мухаммед. Нумм. ССХІХ) и пр. Между тѣмъ (не говоря уже о другихъ историческихъ невозможностяхъ) въ самомъ фактѣ призванія князей проглядываетъ такое единство мысли, интересовъ и побужденій, которое едва ли можетъ быть отнесено, въ равной степени, къ двумъ разноплеменнымъ народностямъ.

Г. Соловьевъ (Ист. Росс. I, прим. 159) замѣчаетъ справедливо, что лѣтописецъ не могъ употребить выраженіе «усобицы» о войнахъ между тремя различными племенами. Что Несторъ думалъ только объ одной преобладающей народности, ясно выражено словами: «и воевати почаша сами на ся». Наша исторія не знаетъ ничего о вообра-

жаемой тесной связи между славянскими и чюдскими племенами; но предположивъ эту невозможную связь, она разрывалась войною; Славяне и Чудь могли воевать другъ на друга, но не сами на ся. Допустить ли что ръчь идеть о внутреннихъ, родовыхъ усобицахъ каждаго изъ отдёльныхъ племенъ? Тогда должно допустить, въ одно данное время, у двухъ совершенно отличныхъ народностей, одинаковое проявленіе внутреннихъ несогласій, одинаковую потребность наряда, одинаковое ея выражение посредствомъ призванія, изъ третьей враждебной народности, одного общаго князя! Ибо если случай и навелъ на избраніе трехъ братьевъ, то все же избиравийе хотъли сначала только одного князя: «поищемъ собъ князя, иже бы володълъ нами и судилъ по праву». Этими словами утверждается мысль или, лучше сказать, положительный историческій факть, что въглавъ избирателей стояла одна, господствующая народность, та самая, у которой долженъ былъ поселиться призванный князь, у которой садится старшій изъ трехъ избранныхъ братьевъ — Рюрикъ. Въ этомъ старшинствъ Рюрика и кроется основная мысль, историческое значеніе призванія. Словене — Новгородцы старшее изъ славянскихъ племенъ на съверъ; Кривичи — Полочане младшее; Чудь, Весь, Меря, Мурома — словенскіе данники; Бѣлоозеро, Ростовъ, Муромъ — словено-русскія колоніи, словено-русскіе города въ финскихъ земляхъ. Эти предположенія отчасти уже высказаны, и, должно сказать, съ замъчательною ясностію взгляда, г. Костомаровымъ (Соерем. 1860. Янеарь 21—23); на нихъ наводить весь ходъ, все политическое развитіе русской исторіи.

Безъ принятія особаго вліянія Словенъ на чюдскія племена, безъ допущенія словенской колонизаціи финскихъ земель, славянскія названія Бѣлаозера, Клещина озера, Ростова (срвн. Ростовецъ на Деснъ подъ 1070 г. Лавр. 75.— Карамз. II, прим. 125), необъяснимы. Эть мъстности нигдъ не являются финскими центрами; ихъ славянскій характеръ проглядываеть въ каждомъ словъ, въ каждомъ извъстіп Нестора. Если принять въ смыслф норманно-финской системы, положительное этнографическое указаніе літописи: и по тъмъ городомъ суть находници Варязи; а перьвіи насельници въ Новъгородъ Словъне, Полотьски Кривичи, въ Ростовъ Меря, въ Бъльозеръ Весь, въ Муромъ Мурома», значить, Несторъ думаль, что въ его время населеніе Бѣлаозера, Ростова, Мурома состояло изъ Норманновъ (варяговъ) и Финновъ? Какимъ же образомъ изъ смеси Норманновъ и Финновъ выходять Славяне? Откуда если не допустить словенскихъ поселеній въ финскихъ земляхъ, положительные слады славянскихъ языческихъ варованій, упорная привязанность къ славянскому идолопоклонству въ Ростовъ и Муромъ ? По свидътельству густинской лътописи (258), Владимиръ разрушилъ въ 990 году идолъ Волоса въ Ростовъ; о вторичномъ ниспровержении Велесова идола въ Ростовѣ, св. Аврааміемъ въ XII столѣтін, упомянуто вь Прологь (Карамз. І, прим. 291). По рукописному житію св. князя Константина, онъ нашель въ Муром' всъ древнія обыкновенія славянской в ры (там же). Праздникъ въ честь Велеса, подъ названіемъ Велъ — Оксъ, совершается и донынъ у Мордвы, потомковъ ростовской Мери (Снегир. р. пр. пр. 1, 187. — Срен. Мопе, Heidenth.

I. 76). Не могли же финскія земли ославяниться въ продолженіи одного стольтія подъ вліяніемъ норманской династіи.

Ранняя словенская колонизація Поволжья была естественнымъ следствіемъ новгородской торговли съ востокомъ, опередившей двумя быть можетъ стольтіями, основаніе государства варягами (см. Савельева, Мухам. Нум. XLV). И въ позднъйшія времена идетъ между Новгородомъ и князьями ростовской области постоянный споръ о восточныхъ городахъ, находящихся на волжской системъ мы встречаемъ Торжокъ, Волокъ Ламскій, Бежецкъ (Догов. 1265 г. изд. Тобіена, 108); въ географическомъ отрывкъ Полетиковскаго списка у Шлецера (*Hecm. II*, 782), Волокъ Ламскій и Бѣжецкій верхъ причислены къ Залѣскимъ городамъ. Какъ притязанія суздальскихъ князей основаны на объем' ростовской области (Білоозеро является волостью Мономаха, которому принадлежить Ростовъ съ Поволжьемъ-Солов. ист. Росс. І, 17), такъ притязанія Новгородцевъ — на словенскомъ происхождній русскихъ колоній въ финскихъ земляхъ. О подобныхъ словенскихъ поселеніяхъ сохранились подробныя и достов фримы изв фстія въ хлыновскомъ летописце (Карамз. III, 33 — 35, прим. 31, 32); Новгородцы именовали хлыновскихъ выселенцовъ своими бътлецами-рабами. Я полагаю что мордовская Пургасова Русь есть ничто иное какъ выселеніе словенъ-язычниковъ изъ Ростова и Мурома, въ мордовскую землю 28).

Противурѣчать ли эти факты и выводы извѣстію лѣтописца о варяжской дани на Чюди и на Словенахъ, на Мери и на Кривичахъ? О призваніи князей словенскими и чюдскими племенами? Нисколько. Имѣя дань на Словенахъ, варяги имѣли ее и на словенскихъ поселенцахъ въ земляхъ Чюди и Мери. По основавшимся посреди ихъ словенскимъ колоніямъ, племена Чюди, Веси, Муромы, состояли къ Новгороду въ отношеніяхъ младшихъ племенъ къ старшему, пригорода къ старшему городу; безъ нихъ и безъ Кривичей Новгородцы не могли приступить къ избранію новой династій; такъ дѣлали они и послѣ въ подобныхъ случаяхъ: «Новогородьци призваща Пльсковичѣ и Ладо-жаны, и сдумаща яко изгонити князя своего Всеволода» (Новгор. л. 7). Только изъ совокупности этихъ явленій объясняется какимъ образомъ, съ одной стороны, финскія племена (здѣсь словенскія колоніи въ финскихъ земляхъ) принимаютъ участіє въ призваніи, а съ другой, являются данниками Руси.

Призваніе варяжских князей исключительно славянскій факть; но если этоть факть въ первый моменть своего проявленія, принадлежить одному только новгородскому свверу, то по основнымъ своимъ побужденіямъ, по общности своего значенія въ русской исторіи, онъ общее достояніе всёхъ словено-русскихъ племенъ. Олегь водворяется въ Кіевѣ не случайно, а вслёдствіе лѣтописцемъ засвидѣтельствованнаго права. Уразумѣніе этого историческаго явленія зависить не мало отъ точнаго опредѣленія объема и значенія словено-русской народности въ девятомъ вѣкѣ.

«Подъ именемъ русскихъ Славянъ, говоритъ Шафарикъ, понимаемъ мы всѣ тѣ славянскія племена, кои по основаніи русской монархіи во второй половинѣ ІХ-го вѣка, вскорѣ одно за другимъ вошли въ составъ новаго государства и замѣнили свои прежнія туземныя наименованія, чужимъ именемъ своихъ покорителей, сохраняя оное и до сего дня. Конечно, извѣстно что славянскія племена, населявшія безмѣрное пространство позднѣйшей Россіи, отличались другъ отъ друга какъ происхожденіемъ, такъ и нарѣчіями; между тѣмъ, при скудости дошедшихъ до насъ извѣстій, это отличіе не можетъ быть опредѣлено безъ большихъ затрудненій; оно же и мало входитъ въ предметъ нашихъ изысканій (Sl. Alt. II. 51).

Понятно, что знаменитому изследователю столь блистательно возсоздавшему древній обще-славянскій міръ, нельзя было отвлекаться отъ конечной цёли труда своего, спеціальнымъ изученіемъ частныхъ вопросовъ, касающихся до каждаго отдёльнаго славянскаго племени. У насъ другая обязанность; на опредёленіи словено-русской народности въ эпоху призванія варяжскихъ князей, основана вся первобытная исторія Руси. Несторъ писалъ лётопись русскаго племени, пов'єсти времянныхъ лёть откуду есть пошла Руская земля; неужели въ нихъ не сохранилось и намека на отличіе, отъ забредшихъ въ Русь разнородныхъ и разноязычныхъ славянскихъ племенъ, той совокупной славянской народности, которой было суждено преобладать надъ другими и слить въ одно русское цёлое, вс'є постороннія народности и нарѣчія?

Въ эпоху призванія, т. е. около половины ІХ-го столѣтія, славянская расса уже съ давнихъ поръ занимаетъ назначенное ей исторією пространство европейскаго материка. Она дѣлится на нѣсколько народностей, отличныхъ одна отъ другой особыми нарѣчіями, отраслями одного общаго корня; у каждой изъ нихъ (за исключеніемъ такъ называемаго полабскаго племени, смѣси отъ Ляховъ, Чеховъ и Сербовъ) свое народное имя. Въ восточной части Европы, отъ Ильменя до низовья Днѣпра 25), сидитъ однокровная прочимъ народность слявянскаго происхожденія, говорящая особымъ словенскимъ нарѣчіемъ. Это нарѣчіе — русское; эта народность — Русь.

Шесть племенъ входять въ составъ ея, а именно: Поляне, Древляне, Дреговичи, Словсне, Полочане и Сѣверяне. Этѣ данныя высказаны у Нестора.

- 1. «Тако же и ти Словѣне пришедше и сѣдоша по Диѣпру, и нарекошася Поляне, а друзіи Древляне, зане сѣдоша въ лѣсѣхъ; а друзіи сѣдоша межю Припетью и Двиною, и нарекошася Дреговичи; иніи сѣдоша на Двинѣ и нарекошася Полочане, рѣчьки ради, яже втечеть въ Двину, имянемъ Полота, отъ сея прозващася Полочане. Словѣни же (въ нѣкоторыхъ спискахъ прибавлено: пришедше зДуная) сѣдоша около езеря Илмеря, прозващася своимъ имянемъ, и сдѣлаша градъ, и нарекоша и Новъгородъ; а друзіи сѣдоша по Деснѣ, и по Семи, по Сулѣ, и нарекошася Сѣверъ» (Лаер. 3).
- 2. «И по сихъ братьи держати почаща родъ ихъ княженье въ Поляхъ; въ Деревляхъ свое, а Дреговичи свое, а Словени свое въ Новегороде, а другое на Полоте, иже Полочане. Отъ нихъ же Кривичи, иже седять наверхъ Волги, и наверхъ Двины и наверхъ Днепра, ихъ же градъ есть Сиоленьскъ; туда бо седять Кривичи, таже Северъ отъ нихъ» (тамъ же, 5).

3. «Се бо токмо Словѣнескъ языкъ въ Руси: Поляне, Деревляне, Ноугородьци, Полочане, Дреговичи, Сѣверъ, Бужане, зане сѣдоша по Бугу, послѣже Велыняне» (тамъже).

Почему Кривичи стоятъ только во второмъ изъ трехъ приведенныхъ мѣстъ, будетъ объяснено ниже (см. гл. III); Бужане были не особое племя (какъ о таковомъ о нихъ въ льтописи болье не упоминается), а племенное подраздъленіе Полянъ, какъ и когда, уже въ Несторово время изчезнувшіе Дульбы: «Дульби живяху по Бугу, гдь нынь Велыняне» (Лавр. 5). За тыть, изъ сличенія выписанныхъ мысть, оказывается что льтописецъ имьль въ виду особую шестиплеменную славянскую народность, отличную отъ прочихъ по наръчію и происхожденію. Извъстно, что кромъ сказанныхъ шести племенъ, въ составъ подвластныхъ варяжской династіи славянскихъ народовъ, входили и другія, отъ центровъ своихъ отторгнувшіяся славянскія племена; таковы были Радимичи, Вятичи, Хорваты, Уличи, Тиверцы и т. д. Но эти славянскія племена не стоять на ряду съ шестью русскими племенами, потому что они случайный, а не основный элементь русской народности. Летописецъ не упоминаетъ о нихъ при разсказъ о переселеніи съ Дуная на Дибпръ и на Ильмень восточныхъ славянскихъ племенъ, потому что здъсь дъло идетъ о разселени по своимъ мъстамъ особыхъ, совокупныхъ славянскихъ народностей; потому что онъ долженъ указать свое мъсто Руси, какъ указаль свои мъста Моравъ, Чехамъ, Хорватамъ, Сербамъ, Хорутанамъ, Ляхамъ. Онъ не упоминаетъ о нихъ при исчисленіи и территоріяльномъ распредѣленіи доваряжскихъ княженій въ Руси, потому что князья Радимичей,

Вятичей, Тиверцовъ, Уличей не принадлежатъ къ русскимъ княжескимъ родамъ, а ихъ территоріи не входятъ въ составъ общихъ, совокупныхъ владеній русскаго племени. Наконецъ онъ не полагаетъ этихъ племенъ въ числѣ говорящихъ на Руси особымъ словенскимъ наръчіемъ, потому что выраженіе «Словѣнескъ языкъ» (будь оно принято въ смыслѣ народа или народнаго говора) имѣетъ частное, племенное значеніе; потому что на Руси только шесть племенъ отличались особымъ словенскимъ нарѣчіемъ и происхожденіемъ; остальныя имѣли хорватскую, ляшскую, сербскую рычь. Въ другомъ мысты лытописецъ выражаетъ свою мысль еще яснъе: «Поляномъ же живущемъ особъ, якоже рекохомъ, суще отъ рода Словѣньска, и нарекошася Поляне, а Древяня же отъ Словънъ же, и нарекошася Древляне; Радимичи бо и Вятичи отъ Ляховъ» (Лаер. 5). Здёсь, съ одной стороны, Поляне и Древляне отличаются отъ двухъ ляшскихъ племенъ словенскимъ наръчіемъ и происхожденіемъ отъ Словенъ; съ другой, не смотря на свои мъстныя, племенныя названія, оказываются такими же Словенами, какъ и прозвавшіеся своимъ именемъ Новгородцы. Въ томъ же смыслъ и съ тою же цёлью указать на единоплеменность Кіева съ Новгородомъ, говорится въ последствіи: «аще и Поляне звахуся, но Словиньская ричь би» (Лавр. 12).

Что эти шесть племенъ, составлявшія особую, совокунную Славянскую народность, искони назывались Русью (какъ племена составлявшія чешскую, ляшскую, сербскую народность, назывались Чехами, Ляхами, Сербами) я постараюсь доказать въ своемъ мѣстѣ; покуда, если не оши-

баюсь, нами пріобрѣтена историческая данная не маловажнаго значенія, а именно этнографическое опредѣленіе той особой славянской народности, коей два центра, Новгородъ и Кіевъ, будутъ точками отправленія варягорусскаго государства и русской исторіи.

Теперь, что разумѣлъ Несторъ подъ выраженіями Словене, Словенскій языкъ?

Въ гл. XIII (срвн. Отр. о вар. вопр. 31—43) я, по возможности выясняю этническую терминологію Нестора и эпохи его. Какъ народное, имя Руси принадлежить всёмъ племенамъ (первоначально только шести основнымъ) союза восточныхъ Славянъ; какъ племенное, одному только югу. Имя Словенъ имѣетъ исключительно племенное значеніе; всегда и во всѣхъ случаяхъ подъ нимъ разумѣются только славянскіе обитатели новгородской области. Остальныя русскія племена Словенами не именуются; но отличаются отъ прочихъ славянскихъ народовъ происхожденіемъ отъ Словенъ и словенскимъ нарѣчіемъ. На чемъ основано это отличіе?

Кромѣ словенскаго племени на Руси, были внѣ Руси и другія словенскія племена; имя Словенъ имѣетъ племенное значеніе у Прокопія (de bello g. ed. Bonn. II. 334); у Іорнанда (de Get. s. Goth. or. c. V.); у Кадлубка (I. ер. 16); въ его настоящемъ, общемъ смыслѣ, оно славянскимъ народамъ неизвѣстно; славянскими лѣтописателями употребляется только въ случаяхъ крайней, литературной необходимости. Только четыре племени въ Словенщинѣ носили генетическое имя Словенъ; Словене мизійскіе (болгарскіе), на чье нарѣчіе переведены книги св. писанія; Сло-

венцы въ Иллиріи и Панноніи; Словаки въ верхней Венгрій; наконецъ Словене ильменскіе (см. Schafar. Sl. Alt. II. 46, 199, 336, 448). Въ изследовании о происхожденіи Славянъ, Шафарикъ принимаетъ однородность этихъ словенскихъ племенъ, какъ по имени, такъ по языку и происхожденію; въ своихъ «Древностяхъ» (II. 347. Anm. I) онъ беретъ назадъ прежде сказанное о родствъ между Словенцами хорутанскими и Словенами мизійскими; между тъмъ, сихъ послъднихъ считаетъ прямо колоніею нашихъ ильменскихъ Словенъ (ibid. 234). По всей въроятности, всв эти племена составляли некогда одно общее, отдъльное цълое, по языку и происхожденію; свидътельство русской летописи подтверждаеть, какъ увидимъ, историко-лингвистическіе выводы Шафарика и разсфеть, надъюсь, имъ самимъ возбужденныя сомнънія. Онъ говорить: «что касается до Болгаръ, свидътельства Моисея хоренскаго и византійскихъ писателей доказываютъ непреложнымъ образомъ, что за долго до нашествія Болгаръ, этихъ татарскихъ Скиоовъ, славянскія племена населяли Мизію, Оракію, Эпиръ и Иллирію. Имя Словенъ, въ византійской исторіи, осталось родовымъ достояніемъ этихъ метанастовъ; оно, въ сущности, не прилагается вселившимся въ позднъйшее время Сербамъ и Хорватамъ. Когда задолго до крещенія своихъ татарскихъ завоевателей, эти метанасты отстали отъ язычества; когда около 855-го года, Константинъ и Меоодій желая утвердить въ нихъ христіанскую в ру и пріобщить простонародіе ея божественнаго духа, возвысили простую народную рѣчь до письменнаго слова; въ то время, этотъ языкъ получилъ

названіе, не болгарскаго, не сербскаго, а словенскаго, въ чемъ каждый можетъ удостовъриться изъ древнихъ рукописей. И здёсь, конечно, имя завоевателей, — какъ нёкогда у Роксоланъ и Яцыговъ (Ютунги, Ютунгаланы), а позднѣе у Руси, вскорѣ стало вытѣснять имя побѣжденнаго народа; (Уже Симеонъ 911-927 тптуловался, по Абульфараджу, княземъ Болгаръ и Словенъ; уже монахъ — не ахриданскій архіепископъ — Өеофилактъ, ученикъ Клементія, писаль въ X стольтін: «τὸ τῶν Σλοβενῶν είτοῦν Βουλγαρῶν γένος»; а въ продолженіи всей среднев вковой эпохи Мизія было поочередно называема Болгаріею и Склавиніею); но заглушить его стоило ему не мало труда, истребить же его совершенно оно не могло и донынъ. Взглянувъ на древнюю исторію Словенъ въ Болгаріи, Панноніи и верхней Венгріи, мы находимъ что въ VIII — IX въкъ, эти племена, нынъ столь отличныя другъ отъ друга по языку и обычаямъ, состояли еще въ тесной географической, а отчасти и политической взаимной связи. Не по одному сомнительному сказанію безимяннаго нотарія короля Белы, а по испытаннымъ свид тельствамъ византійскихъ и франкскихъ источниковъ, болгарская держава простиралась къ съверу, на всъхъ Славянъ по правому берегу Дуная до Дравы, а по лѣвому до береговыхъ равнинъ ръки Тисы. Въ съверозападной Венгріи, моравскіе князья владёли тамошними словенскими племенами; въ верхней Панноніи, господствовали собственно словенскіе князья, отчасти вассалами Франковъ. Въ следствіе сосъдства Болгаръ и Франковъ, на Дравъ и на Дунаъ, возникали нередко столкновенія между завоевателями и положение границъ измѣнялось; но не этими столкновеніями,

а вторженіемъ Мадяровъ въ Паннонію и ихъ поселеніемъ на берегахъ Дуная и Тисы, окончательно произведенъ разрывъ въ географической связи словенскихъ племенъ. Этими историческими фактами ярко освѣщается исторія жизни и дъйствій Меоодія. Только при непрерывности въ поселеніяхъ мизійскихъ, паннонскихъ и карпатскихъ Словенъ, и при первоначальномъ тождествъ ихъ наръчій, попятны, какъ одновременная дъятельность Меоодія во всъхъ трехъ словенскихъ владеніяхъ, такъ и скорое распространеніе въ словено-македонскомъ переводѣ, греческой литургіи, въ Панноніи и Словакіи. Это основное тождество нар'вчій (вторичное доказательство одноплеменности трехъ, нынъ разрозненныхъ народовъ), еще ощутительно и въ наше время, послъ тысячилътняго раздъленія. Извъстно что Болгары, Словаки и Словенцы объявляютъ одинаковыя притязанія на такъ называемый церковный словенскій языкъ. «Нарвчіе древнъйшихъ славянскихъ метанастовъ въ Панноніи, говоритъ Копитаръ, на южномъ и восточномъ отвъсъ норійскихъ и іульскихъ Альпъ, вдоль ръки Савы, Дравы, Муры, Раба и т. д., и теперь еще подходить къ церковному словенскому, ближе иллирійскаго (сербскаго и далматскаго); истина, въ которой безпристрастный Иллиріець и самъ уб'єдится, если в'єрно переведеть какое нибудь извъстное мъсто, сначала на такъ называемое кроатское или краинское наржчіе, а потомъ на свое собственное, и сравнить оба перевода, писанные Кирилловскою азбукою и правописаніемъ, съ древне-славянскимъ» (Wien. Jahrb. 1822. Bd. XVII). «Нынъшніе Сербы въ Славоніи и Кроаціи, говорить Цапловичь, говорять языкомъ, который разнится отъ

церковно-словенскаго, какъ итальянскій отъ латинскаго. Гораздо ближе къ нему наржчіе словацкое. Словакъ понимаеть сербское Евангеліе лучше самаго Серба, не изучившаго церковно · словенскаго языка» (я прибавлю: хотя уже около тысячильтія Словакъ не имьеть подобно Сербу, случая ежедневно слышать этотъ языкъ; хотя словенскій языкъ настоящихъ церковныхъ книгъ прониктутъ руссицизмами; хотя наконецъ, нынѣшній его выговоръ относится къ древнему, какъ нынфшній греческій и латинскій выговоръ къ древнему) Slavon. u. Kroat. I. 219. А что народный языкъ древнихъ Словенъ въ Македоніи и во Оракіи (по сознанію самаго Добровскаго, величайшаго изъ славянскихъ лингвистовъ — историковъ) впервые положенъ письмо двумя братьями апостолами, это можно принять за достовърный фактъ, на основаніи, какъ самой исторіи, такъ и множества дошедшихъ до насъ болгарскихъ рукописей. Начавшаяся въ Болгаріи (т. е. въ верхней и средней Македоніи, верхней Оракіи и Мизіи) словенская церковная литература продолжалась въ Панноніи. Конечно въ IX въкъ быть можеть уже существовало незначительное различіе нарѣчій между словенскимъ въ Болгаріи, словенцкимъ въ Панноніи и словакскимъ въ Венгріи; это следуетъ изъ отдаленнаго положенія племенъ и ихъ смѣшенія съ дальними родственными и чужими народностями, Болгаръ — съ остатками Трибалловъ, Иллирійцевъ и Өракіянъ; Словенцевъ-съ древними Паннонцами и Франками; Словаковъсъ Чехами, Ляхами, Аварами и т. д. и подтверждается письменными свидетельствами; между темъ, первобытное тождество трехъ наръчій проявляется несомнымы образомъ

и въ позднѣйшія времена (напр. въ словакскомъ переводѣ Кириллицею Евангелія богіанскаго монастыря), — и теперь еще можетъ быть грамматически и лексикографически доказано въ отдѣльныхъ частностяхъ, не смотря на безпримѣрное почти метадіалектизированіе словакскаго и болгарскаго языковъ» (Schafar. Abk. d. Sl. 205 — 208).

Это существование словенскихъ племенъ внѣ Руси было извъстно и Нестору; онъ прилагаетъ имя Словенъ, въ племенномъ смыслѣ, только тѣмъ народностямъ, въ составъ коихъ вошли эти три словенскія племена. Онъ пишеть: «ту бо есть Илюрикъ, его же доходилъ апостолъ Павелъ, ту бо бяща Словћи первће» (Лавр. 12); и въ исчисленіи потомковъ Яфетовыхъ: «Илюрикъ, Словене (тамъ же, 2). Какъ Илюрикъ, т. е. иллирійскихъ Словенцевъ, такъ и Мораву— Словаковъ онъ зоветъ Словенами, моравскую землю словенскою (тамь же, 11.—Срвн. Бодянск. Слав. письм. 163). О Болгарахъ онъ не употребляетъ имени Словенъ, ибо въ его время оно уже не существовало у нихъ въ племенномъ значеніи, какъ при Кирилль и Меоодіи; но сохраняеть для болгарскаго письма названіе словенской грамоты (тамъ же). Ляхи, Чехи, Сербы, Хорваты не смотря на обще-славянское происхожденіе, для него не Словене. Только не должно думать чтобы онъ имълъ ясное, опредъленное понятіе о нерусскихъ словенскихъ племенахъ и ихъ географическомъ положеніи. Подъ именемъ Илюрика онъ разумъеть всь дунайскія земли (Schafar. Sl. Alt. I. 229, 235); подъименемъ дунайскихъ Словенъ всю юго-западную Словенщину.

Его мысль можеть быть угадана только изъ сравненія

его сведеній о трехъ не русскихъ словенскихъ племенахъ, съ понятіями, какія онъ имѣлъ о своей словенорусской народности. При недостаточномъ опредъленіи Несторовой этнографіи, при смѣшеніи въ одно хаотическое цѣлое всѣхъ славянскихъ народовъ обитавшихъ въ Россіи, Шафарикъ не могъ включить словенской Руси въ систему своихъ историко-лингвистических изследованій. Но теперь передъ нами не безимянная смъсь всъхъ племенъ и наръчій, а отдъльный народъ, отличный по наръчію и происхожденію отъ окружающихъ его не русскихъ славянскихъ племенъ, тождественный по нарѣчію и происхожденію, а отчасти и по имени, съ остальными словенскими племенами. Это тождество ясно высказанное въ летописи, служитъ вернымъ подтвержденіемъ мысли Шафарика, о родствъ и первобытномъ одноязычій всёхъ такъ называемыхъ словенскихъ народовъ. Понятія Нестора о словенствъ русскихъ племенъ основаны: 1) на смутномъ, историческомъ преданіи о ихъ доисторическомъ родствѣ съ остальными словенскими племенами, о первомъ поселеніи всёхъ словенскихъ племенъ на Дунат, о прямомъ выселени съ Дуная ильменскихъ Словенъ; 2) на тождествъ наръчій словено. русскаго съ остальными словенскими; 3) на желаніи удержать за своимъ народомъ, освященное переводомъ книгъ св. писанія словенское имя. Описавъ д'ьятельность Меюодія въ словенской земль (Моравь), Несторь прибавляеть: «Тѣмже Словѣньску языку учитель есть Анъдроникъ апостоль: въ Моравы бо ходиль, и апостоль Павель училь ту; ту бо есть Илюрикъ, его же доходилъ апостолъ Павелъ, ту бо бяше Словени перве. Темже Словеньску языку

учитель есть Павель, отъ него же языка и мы есме Русь: тыже и намъ Руси учитель есть Павелъ апостолъ, понеже училь есть языкъ Словенескъ, и поставиль есть епископа и намъстника по себъ Андроника Словъньску языку. А Словънескъ языкъ и Рускый одинъ, отъ Варягъ бо прозващася Русью, а первъе бъща Словъне; аще и Поляне звахуся, но Словеньская речь бе, Полями же прозващася занеже въ пол'т стану, языкъ Словтньскій бт имъ единъ» (Лавр. 12). Шлецеръ не понимавшій ни историческаго, ни грамматическаго смысла этого мъста, называетъ его несносно-глупою вставкою (*Hecm. Шлец. II*, 553); онъ не подозрѣвалъ сколь важно было для летописца определить, съ одной стороны, одноплеменность всёхъ словенскихъ народностей, сь другой, однокровность Кіева съ Новгородомъ (Словенами), по языку и происхожденію. Кругъ (Forsch. II. 282) впадаеть въ другую ошибку, принимая здёсь слово языкъ въ смыслѣ народа; выраженія «Словѣньская рѣчь бѣ языкъ Словеньскій бе имъ единъ» очевидно доказываютъ что дело идетъ о наречіи въ племенномъ, не о народе въ общемъ смыслъ. Значеніе словъ льтописца не допускаетъ двухъ толкованій, если вспомнить сказанное имъ въ началь, а здѣсь повторенное, о Словенствѣ Полянъ и Древлянъ, о не Словенствъ Радимичей и Вятичей.

Для Нестора было одно отдёльное словенское цёлое, распадавшее на два центра; 1) Словене ильменскіе, къ которымъ примыкаютъ и остальныя русскія племена; 2) Словене дунайскіе.

Что было върнаго въ этихъ представленіяхъ льтописца; въ чемъ заключались его заблужденія?

Въ сущности Несторова мысль справедлива. Между словенскими племенами существовала родственная связь; словенское имя было достояніемъ только четырехъ генетическихъ словенскихъ племенъ; подобно Словенамъ мизійскимъ, Словенцамъ и Словакамъ-Русь сохранила словенское имя для старшаго изъ своихъ племенъ въ Новгородъ; для другихъ преданіе о происхожденіи отъ Словенъ. О тождествъ словенскаго языка въ Болгарахъ, моравскихъ Словакахъ и Хорутанскихъ Словенцахъ, мы видѣли мнѣнія Шафарика и Копитара; что еще въ Несторово время тоже самое, или по крайней мъръ мало измънившееся словенское нарѣчіе господствовало и на Руси, несомнѣнно (см. Срезневскаго, Мысли и пр. 23); только отсюда объясняется немедленное воспріятіе на Руси книгъ Св. Писанія, составленный Болгарами переводъ договоровъ и пр. Таково было, основанное на положительныхъ фактахъ, на собственномъ опыть, наконець на убъждении современниковъ, и мижніе самаго Нестора: «А Словенескъ языкъ и Рускый одинъ» --- «языкъ Словеньскій бе имъ единъ» --- «Симъ бо первое преложены книги Маравъ, яже прозвася грамота Словъньская, яже грамота есть въ Руси и въ Болгаръхъ Дунай-СКИХЪ» <sup>25</sup>).

Между тёмъ, утвержденныя на исторической дёйствительности и вёрныхъ лингвистическихъ выводахъ, понятія лётописца о связи и этнографическомъ значеніи словенскихъ племенъ, затемнены для насъ и для самаго Нестора, съ одной стороны, принятою имъ ложною системою происхожденія русскаго имени отъ варяговъ; съ другой, заблужденіями, къ которымъ вело его желаніе согласовать слово-

употребленіе словенскаго имени въ церковномъ смысль, съ невърнымъ убъжденіемъ въ переводъ книгъ Св. Писанія для Моравы. О первомъ изъ этихъ положеній будетъ сказано подробно въ своемъ мѣстѣ; второе (нѣкогда отстаиваемое Копитаромъ  $Glagol.\ Cloz.\ Cap.\ XII)$ , основательно и кажется навсегда опровергнуто Шафарикомъ, по следамъ Добровскаго. Словенская грамота, τὰ σθλοβένικα γράμματα -- было техническимъ названіемъ изобрѣтеннаго Кирилломъ, для болгарскихъ Словенъ алфавита; Кириллъ вездъ именуется словенскимъ учителемъ; Кирилловская литургія словенскою. «Ritus aut secta Bulgariae gentis, ve Russiae, aut slauonicae linguae» (письмо Папы Іоанна XIII въ 967 г. у Кузьмы пражскаго I, 14)  $^{26}$ ). «Ten arcibiskup Rusín biéše, Mšu svú Słovansky słúžieše» (Dalim. р. 42 о Меводіи). Но въ следствіе известнаго посольства къ греческому императору, моравскихъ князей Ростислава, Святополка и Коцела и долголетней деятельности Меводія въ моравской земль, вскорь распространилось (и Несторомъ раздъленное) мивніе о переводв книгъ для Моравы. Отсюда недоумѣнія лѣтописца; двоякое значеніе у него моравскаго имени; невфрный объемъ его Моравы. Какъ особое племя моравскихъ Славянъ, Несторова Морава принадлежить къ западнымъ, не-словенскимъ, отъ Словенъ выродившимся племенамъ; какъ земля (вмѣстилище Словаковъ и иллирійскихъ Словенцевъ и, вмѣстѣ съ темъ, классическая почва словенской грамоты), Морава имъетъ для него значение дунайской Словенщины. Воть почему при повъствованіи о переводъ церковныхъ книгъ, онъ постоянно отличаетъ Мораву племеннымъ на-

званіемъ «Словене», а Ростислава, Святополка и Коцела зоветь князьями словенскими, не моравскими. «Словъномъ жиущимъ крещенымъ и княземъ ихъ, Ростиславъ, и Святополкъ, и Коцелъ послаща ко царю Михаилу..... и послаша я въ Словѣньскую землю къ Ростиславу, и Святополку, и Къцьлови. Сима же пришедъщема, начаста съставливати писмена азъбуковьная Словѣньски..... ради быша Словъни, яко слышаша величья Божья своимъ языкомъ» (Лавр. 11). Здёсь выраженіе «Словене» о Моравѣ и моравскихъ князьяхъ очевидно основано на церковномъ значеніи словенскаго имени; на мысли о переводъ для нихъ церковныхъ книгъ на словенскій языкъ. Въ сербскихъ памятникахъ всегда говорится о Моравлянахъ: «Растиславль бо Моравьскый кнезь, богомъ оустимъ совъть сотвори съ кнези свои Моравляны» (Šafař. Pam. dr. Pis. жите Св. Костант. стр. 18). Черноризецъ Храбръ именуетъ Ростислава (Растица) княземъ моравскимъ, Коцела блатенскимъ (Экс. болг. 192). И такъ на понятіяхъ Нестора о значеніи словенскаго языка, въ смыслѣ нарѣчія церковныхъ книгъ, утверждались, пополняя другъ друга, его понятія о племенномъ, особомъ значеніи словенскаго имени; между славянскими племенами одни только словенскія говорили церковнымъ нарѣчіемъ. Апостолъ Павелъ и Андроникъ были учителями только словенскому языку, не Ляхамъ, Чехамъ, Хорватамъ. Изъ того же источника, какъ сказано выше, и фантастически-неопредъленное представление Нестора о моравской земль; еслибы онъ зналь что Кирилль и Менодій переводили на словено-болгарскій языкъ, названіе Моравы изчезло бы у него для Иллирика и дунайскихъ Словенъ.

Наконецъ, Нестору было извъстно общее значение славянскаго имени у иноземныхъ народовъ, преимущественно у Грековъ. Сами Славяне не знаютъ для себя всенароднаго туземнаго прозвища; по крайней мъръ оно до насъ не дошло; общимъ достояніемъ всей рассы у иноземныхъ писателей, славянское имя стало по мнънію Шафарика, въ стедствие воинъ славянскихъ племенъ съ Франками и Греками (Abk. d. Sl. 209). Употребление его въ этомъ иноземномъ общемъ смыслъ, проявляется только въ ръдкихъ случаяхъ и чисто литературнымъ образомъ у славянскихъ писателей. Какъ въ летопись Мартина Галла и Кадлубка отъ Нъщевъ, такъ въ Несторову славянское имя въ общемъ значенін, могло при случав перейти отъ Византійцевъ; между тымь, вліяніе греческаго словоупотребленія отразилось не столько въ этнографической терминологіи лѣтописца, сколько въ его понятіяхъ о первенствъ и первородствъ генетическихъ словенскихъ племенъ, въ обще-славянскомъ мірѣ. Только объ одномъ мѣстѣ лѣтописи можно сказать съ некоторою уверенностію, что въ немъ славянское имя является въ общемъ смыслъ; это слъдующее: «Бѣ единъ языкъ Словънескъ: Словъни, иже съдяху по Дунаеви, ихъ же пріяша Угри, и Марава, Чеси и Ляхове, и Поляне, яже нынъ зовомая Русь» (Даер. 11). Но принимать исключение за правило невозможно и напрасно утверждаеть Шафарикъ, что по примъру латинскихъ и греческихъ писателей среднихъ въковъ, Несторъ именуетъ Словенами всь славянскія племена въ Европь (Sl. Alt. II. 99). Мы разобрали тексты льтописи на которыхъ основано это мньніе; вездъ имя Словенъ явилось въ значеніи особомъ, племенномъ, какъ у Скандинавовъ норманское имя; только при недостаткъ опредъленныхъ географическихъ свъденій и невозможности согласовать значеніе словенскаго имени съ ложнымъ понятіемъ о переводъ книгъ Св. Писанія для Моравы, сами племена обозначены темно и невърно, а границы земель произвольно отодвинуты и перемъщаны.

Таковы, если не ошибаюсь, были понятія и данныя объ этнографіи славянскихъ народовъ и о значеніи словенскаго имени, по которымъ надлежало Нестору расположить свою исторію славянскаго племени, сообразивъ ее съ преданіемъ основаннымъ на исторической дёйствительности, о первомъ поселеніи славянскихъ племенъ на Дунаѣ.

Отсюда два основныхъ положенія славянской исторіи въ его лѣтописи:

- 1) Словенское племя зародышъ и начало всёхъ славянскихъ племенъ; въ главѣ его стоитъ словенская Русь, Словене ильменскіе. Онъ пишетъ: «Отъ сихъ 70 и 2 языку бысть языкъ Словѣнескъ отъ племени Афетова, Норци (Нарци Л. нарицаемѣ(і)и Норци И. Х. Т. нарицаеми иновѣрци Р.), еже суть Словѣне» (Лаер. 3).
- О Норикахъ здёсь думать нельзя. Во первыхъ, въ Несторово время, Нориками (Norici) у западныхъ лёто-писцевъ именовались Баварцы. «Omnis Noricorum laetitia de multis retro victoriis conversa est in luctum et lamentationem» (Annal. Fuld. ap. Pertz I. 384. Cfr. II. 324). Дёло идетъ о пораженіи претерпённомъ отъ Святополка, Баварцами и Австрійцами. Во вторыхъ, нельзя допустить чтобы имя Нориковъ (если бы подъ этимъ именемъ Несторъ понималъ первородныхъ Славянъ) встрёчалось только

одинъ разъ въ его лътописи и не было бы имъ употреблено одунайскихъ Славянахъ. Наконецъ, откуда могло оно зайти въ его летопись? Нигде византійскіе историки не именують Славянъ Нориками; а по славянскимъ преданіямъ онъ могъ знать только туземное славянское имя. Шафарикъ вмъсто Норци, Норцы, читаеть Илюрци ( $Abk.\ d.\ Sl.\ 154$ ) <sup>27</sup>); но противъ его предположенія говорить справедливое замічаніе Шлецера (Нест. I, 130), что въ спискахъ читающихъ инорди, начальное и приставлено отъ предидущаго нарицаеміи. «Замѣчаніе, возражаеть Шафарикь (тамь же, 155), что въ шести спискахъ читающихъ инорци, начальное и только пристало отъ предшествующаго нарицаеміи, неумъстно; ибо въ множественномъ числъ отвлеченной формы склоненія (im Plural der abstracten Declinationsform), причастіе ниветь только одно и». Конечно не въ русскомъ нарвчін: одинаковая форма причастія, съ окончаніемъ на їи, встръчается во многихъ мъстахъ льтописи. «.... придоща отъ Скуеъ, рекше отъ Козаръ, рекомін Болгаре» (Лаер. 5). Въ Никоновскомъ спискъ и Степенной книгъ читаемъ: «Роди же нарицаем и Руси» (Ник. л. I, 21-22.-Kи. *Степ. 1, 7—8*). Норци, Норцы—по всей в вроятности ничто иное какъ искаженное или небрежно сокращенное Новгородьци. На это чтеніе указываеть какъ смыслъ Несторовой этнографіи славянскихъ племенъ, такъ и сохранившаяся въ варіант винов врди буква в 28). Значеніе Несторовыхъ словъ было бы следующее: «Въ числе сихъ же 72 народовъ, былъ народъ словенскій, отъ племени Яфетова, такъ называемые (нынъ) Новгородцы» или чакъ назвавшіеся (въ последствіи) Новгородцы, кои суть

- и Словене». Тому кто знакомъ съ одинаковымъ у всѣхъ народовъ стремленіемъ древнихъ лѣтописцевъ къ прославленію своего племени передъ другими, не покажется страннымъ это притязаніе нашего лѣтописца, на старшинство своихъ ильменскихъ славянъ <sup>29</sup>).
- 2. Первородное славянское племя, говорящее первороднымъ словенскимъ (церковнымъ) нарѣчіемъ, имѣетъ въ Европѣ только два центра: словенскую Русь и дунайскихъ Словенъ. Всѣ прочія славянскія племена выродки отъ Словенъ.

По переселеніи на Дунай, словенское племя распадаеть на двѣ части. Одна, отказавшись отъ словенскаго имени и отъ словенскаго языка, превращается въ Мораву, Чеховъ, Хорватовъ, Сербовъ, Хорутанъ, Ляховъ. «По мнозѣхъ же времянѣхъ сѣли сутъ Словѣни по Дунаеви, гдѣ есть нынѣ Угорьска земля и Болгарьска. Отъ тѣхъ Словѣнъ разидошася по землѣ и прозвашася имены своими, гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ: яко пришедше сѣдоша на рѣцѣ имянемъ Морава и прозвашася Морава, а друзіи Чеси нарекошася; а се ти же Словѣни Хровате Бѣліи, и Серебь, и Хорутане. Волхомъ бо нашедшемъ на Словѣни на Дунайскія, сѣдшемъ въ нихъ и насилящемъ имъ, Словѣни же ови пришедше сѣдоша на Вислѣ и прозвашася Ляхове, а отъ тѣхъ Ляховъ прозвашася Поляне, Ляхове друзіи Лутичи, ини Мазовшане, ини Поморяне» (Лаор. 3).

Другая половина первороднаго словенскаго племени, сохранившая словенское имя и словенскій языкъ, подраздѣляется, какъ сказано, на два центра:

а) Словене ильмено-дибпровские. «Тако же и ти

Словъне пришедше и съдоша по Днъпру, и нарекошася Поляне, а друзів Древляне, зане седоша въ лесехъ; а друзіи съдоща межю Припетью и Двиною, и нарекощася Дреговичи; иніи съдоша на Двинъ и нарекошася Полочане, рѣчьки ради, яже втечеть въ Двину, имянемъ Полота, отъ сея прозващася Полочане. Словени же (пришедше зДуная) съдоща около езеря Илмеря, прозващася своимъ имянемъ, и сдълата градъ, и нарекота и Новъгородъ; а друзін съдоща по Деснъ, и по Семи, по Сулъ, и нарекошася Съверъ» (тамъ же). Этимъ русскимъ Словенамъ Несторъ не даеть отдёльнаго народнаго имени, какъ въ следствіе принятой имъ системы происхожденія Руси отъ варяговъ, такъ и потому что похваляется словенскимъ именемъ и происхожденіемъ своей народности. Въ отношеніи къ прочимъ славянскимъ народностямъ, русскія племена Словене, какъ къ отношеніи къ Норвежцамъ и Датчанамъ, всъ шведскія племена Шведы; на Руси Словенами именуются только одни Новгородцы, какъ въ Швеціи Шведами, одни только населенцы собственнаго Swealand, Swithiod (см. Geijer, Gesch. Schwed. I. 61).

b) Словене дунайскіе. «Словѣньску же языку, якоже рекохомъ, живущю на Дунаи, придоша отъ Скуоъ, рекше отъ Козаръ, рѣкоміи Болгаре, сѣдоша по Дунаеви, населници Словѣномъ быша. Посемъ придоша Угри Бѣліи, наслѣдиша землю Словѣньску» (Лаер. 5). Эти дунайскіе Словене, эта словенская земля на Дунаѣ, остатокъ отъ первороднаго словенскаго племени, послѣ выселенія въ Русь другой его половины. Несторъ видимо дорожить одноименностію и родствомъ своихъ ильменскихъ Словенъ

съ дунайскими, учениками апостола Павла. Вотъ почему онъ пишеть: «Словъни же пришедше зДуная съдоша около озера Илмера» (прибавка «пришедше зДуная» находится въ семи спискахъ. Нест. Шлец. І, 146). Въ Никоновскомъ спискъ сказано что передъ избраніемъ варяжскихъ князей, Словене долго спорили между собою о выборь; одни предлагали Козаровъ, другіе Полянъ, Дунаичей и Варяговъ; нъкоторые единоземцевъ своихъ «и бысть о семъ молва велія» (Нест. Шлец. І, 300. — Карамз. І, прим. 275). Здъсь, кромъ историческаго убъжденія, дъйствовало и преданіе о Дунаь (преимущественно русское), какъ о святой словенской ръкъ; и донынъ воспоминанія о Дунаь живутъ въ припъвахъ народныхъ пъсенъ у насъ и у венгерскихъ Русиновъ (Schafar. Sl. Alt. I. 235. Апт. 1).

## $\Pi$ .

## ОСНОВНЫЯ ПРИЧИНЫ ПРИЗВАНІЯ.

Вопреки положительному сказанію літописи, Шлецеръ не допускаетъ призванія князей, въ смыслѣ правителей. «Люди, говорить онъ, возвращенные къдикой свободъ и можетъ быть подобно Далекарльскимъ крестьянамъ, столь же мало знавшіе, что такое значить король, не могли вдругъ и добровольно перемънить гражданское свое право (civitas) на монархическое (imperium). Они искали только защитни-у ковъ, предводителей, оберегателей границъ (по исландски Landvärnarmenn), въ случат прихода новыхъ грабителей» (Нест. Шлец. І, 305, 306). Мы не узнаемъ отсюда ни въ какомъ качествъ, на какихъ правахъ и условіяхъ были призваны эти Landvärnarmenn'ы; ни въ следствіе какихъ логическихъ побужденій, Славяне и Чюдь, выведенные изъ терпвнія жестокостію и насиліями Норманновъ (там же, 296), сначала изгоняютъ своихъ притеснителей, а потомъ, опасаясь возвращенія изгнанныхъ, призывають ихъ оберегателями своей безопасности (тамг же, 304, 305). Эверсу (Vorarb. 58-64) не стоило большаго труда опровергнуть эту тео-

hour Joeses que.

Por

рію; если бы выведенныя Шлецеромъ положенія принадлежали и самому Нестору, историкъ имълъ бы полное право отбросить ихъ, какъ противныя исторической в роятности и здравому смыслу; что же когда они только плодъ Шлецеровскаго воображенія! Приводимые изъ исторіи другихъ народовъ, мнимые примъры подобныхъ призваній, убъждають нась только въ одномъ, а именно что фактъ призванія, каковымъ онъ представленъ у Шлецера, явленіе безпримфрное въ исторіи народовъ древнихъ и новыхъ. Британцы призывають Англо-Саксовъ на помощь противъ Пиктовъ и Скоттовъ, не противъ самихъ себя (Нест. Шлец. I, 305.— Ewers, Vorarb. 70). Жители Руана, изнемогая отъ набъговъ Гастингса, угрожаемые нападеніемъ отъ Норманновъ Роллона, лишенные наконецъ всякой надежды на помощь отъ короля Карла, решаются признать надъ собою власть Роллона, съ тъмъ чтобы онъ защищалъ и судилъ ихъ по праву (Depping y Погод. Изсатдов. III, 25). Это болье или менте исторія встхъ беззащитныхъ, къ сдачт принужденныхъ людей; но что общаго между жителями Руана, ожидающими погибели отъ двухъ, уже остальною землею овладъвшихъ враговъ и побъдными, только что отъ ига освободившимися племенами Славянъ и Финновъ? Объ отличіи между сдачею Руана и призваніемъ варяжскихъ князей, можно судить по последствіямь той и другаго. Роллонъ владъетъ Нормандіею на правахъ завоевателя; земля побъжденныхъ размежевана по веревкъ; товарищи Роллона дёлять между собою города и деревни; прежніе владъльцы изгоняются или становятся вассаллами новыхъ. Знаетъ ли русская исторія о подобныхъ явленіяхъ? Допуская причину, норманская школа не въ правъ отдълять ее отъ послъдствій.

Кругъ, принимающій призваніе князей, ссылается на Геруловъ и указываетъ на отправленное ими посольство изъ Мизіи въ Скандинавію, чтобы избрать себъ тамъ властелина изъ царскаго рода (Forsch. II. 410. Anm. \*\*\*). Но Герулы и Скандинавы были одного племени, одного языка. Онъ могъ бы указать и на другой, еще болье разительный примъръ у Тацита: «eodem anno Cheruscorum gens regem Roma petivit, amissis per interna bella nobilibus et uno reliquo stirpis regiae, qui apud urbem habebatur, nomine Italicus. paternum huic genus e Flavio fratre Arminii, mater ex Catumero principe Cattorum erat» (Annal. II. 16). Славянскіе народы были не менте германскихъ привержены къ своей національности. Мы не видимъ чтобы Славяне балтійскіе, бывшіе въ несравненно теснейшихъ противъ Руси, то враждебныхъ, то дружескихъ отношеніяхъ къ Норманнамъ, призывали ихъ княжить надъ собою; Венды платятъ дань германскому императору, князья ихъ тздять за ртшеніемъ споровъ въ Компьень; но ни Венды, ни Чехи, ни другія славянскія племена не просять князей у своихъ враговъ Германцевъ, Норманновъ, Аваровъ. Въ эпоху позднѣйшую (1068 г.), когда по мфрф возрастающаго образованія, должна была усилиться въ людяхъ привязанность къ родной почвъ, Кіевляне грозять Ярославичамъ покинуть Кіевъ и уйти въ Грецію (Лавр. 74); и мы знаемъ что вообще подобнаго рода выселенія были въ духѣ славянскихъ народовъ (Солов.  $ucm. \ Pocc. \ I, \ 63$ ). Не р $\pm$ шились ли бы скор $\pm$ е Словене и Кривичи выселиться изъ Новгорода, Изборска или Полоцка (допустивъ вѣроятность ничѣмъ не оправдываемаго въ нихъ паническаго страха отъ изгнанныхъ варяговъ), нежели «подвергнуть себя снова игу тирановъ раздраженныхъ, или искать въ нихъ самихъ защитниковъ противъ ихъ самихъ» (Арцыбашевъ у Погод. Изсатд. III, 24)?

Сознавая основательность этого возраженія, Погодинъ  $(l. \ c.)$  полагаеть что были призваны не изгнанные въ 859 году (?), а особое норманское племя, Варяги — Русь «извъстное имъ (Славянамъ и Финнамъ) въроятно болъе другихъ, въ следствіе какихъ нибудь предидущихъ обстоятельствъ, напр. торговли, которую искони производили Новогородцы на морѣ балтійскомъ» и пр. Я не думаю чтобы въ призваніи того или другаго норманскаго племени, могло быть существенное различіе; самое призваніе не могло слишкомъ разниться отъ завоеванія. Какъ бы то ни было, если принять съ большинствомъ норманнистовъ что варяги-Русь были шведскіе Россы, обитавшіе на ближайшемъ къ новгородскимъ Словенамъ и Чюди упландскомъ берегъ, на такъ называемомъ Роденъ, выходить что варяги — Норманны имъвшіе дань на Словенахъ, Чюди и пр. и изгнанные въ 862 году, принадлежали къ дальнему, менте извъстному племени; роденскіе же шведы, наши сосъди, жили съ нами въ согласіи, почему и призваны княжить надъ нами! Гдѣ же тутъ историческая вѣроятность и логика?

Ни Кругъ, ни г. Куникъ не обращаютъ особаго вниманія на вопросъ о причинахъ призванія; послѣдній (не смотря на заглавіе своей книги) едва ли не принимаетъ чистаго норманскаго завоеванія (Beruf. II. 375. Anm. \*. 376. cfr. II. Einleit. XIV).

Г. Соловьевъ не отвергаетъ преданія літописи; но основываясь преимущественно на словахъ Нестора «и почаша сами въ собъ володъти; и не бъ въ нихъ правды, и въста родъ на родъ, быша въ нихъ усобицъ, и воевати почаша сами на ся», полагаетъ что до призванія князей, общественное устройство славянскихъ племенъ на Руси не переходило еще родовой грани.... выча, сходки старшинь, родоначальниковъ не могли удовлетворить возникшей общественной потребности, потребности наряда.... чему доказательствомъ служать усобицы родовыя, кончившіяся призваніемъ князей (Ист. Росс. І, 51). Цёлью призванія, говорить онъ далье, было установление наряда, нарушеннаго усобицами родовъ: «роды, столкнувшіеся на одномъ мъстъ и потому самому стремившіеся къ жизни гражданской, къ опредъленію отношеній между собою, должны были искать силы, которая внесла бы къ нимъ миръ, нарядъ, должны были искать правительства, которое было бы чуждо родовыхъ отношеній, посредника въ спорахъ безпристрастнаго, однимъ словомъ третьяго судью, а такимъ могъ быть только князь изъ чужаго рода» (там же, 88).

Взирая на причины призванія варяго-норманских князей, какъ на естественное следствіе тогдашняго положенія славянских в племень, а на самый фактъ призванія, какъ на явленіе исторически необходимое, г. Соловьевъ забываєть что этотъ фактъ (если допустить норманство варяжской Руси) является случаєть безприм'єрнымъ, единственнымъ въ исторіи народовъ, тогда какъ причины его, (без-

порядки и смуты въ следствіе родовыхъ усобицъ) существують въ данную эпоху и при техъ же самыхъ условіяхъ, у всёхъ извёстныхъ народовъ. Что Несторъ говорить о восточныхъ Славянахъ въ ІХ въкъ, то самое говорять Дитмаръ, Адамъ бременскій, Гельмольдъ о западныхъ; его слова «и не бѣ въ нихъ правды, и въста родъ на родъ» представляють живую картину состоянія вендскихъ племенъ въ концѣ XII-го столѣтія; между тѣмъ, вендскіе Славяне не призывають князей отъ Норманновъ или отъ Нѣмцевъ. Какимъ образомъ (при относительно меньшей степени образованія) является у восточныхъ Славянъ въ девятомъ въкъ, политическая потребность наряда, выражающаяся призваніемъ князей отъ чужаго народа, неизвъстная при одинаковыхъ условіяхъ, западнымъ Славянамъ XII-го? Можеть ли народь или общество желающіе князя миротворца и судію (тамі же, 89), обратиться къ князьямъ чужаго, враждебнаго племени, не знающимъ ни языка на которомъ должны выслушать притязанія родовъ, ни права по которому судить своихъ подданныхъ? Замътимъ, что у г. Соловьева, не смотря на его теорію славяно-чюдскаго союза, дёло идетъ здёсь объ однихъ только славянскихъ племенахъ; при участіи Финновъ въ призваніи, являются новыя, неразрѣшимыя затрудненія. Между Славянами и Финнами не можеть быть рѣчи о столкновеніи родовъ на одномъ мъстъ, о возникшемъ отсюда стремленіи къ жизни гражданской, къ опредъленію отношеній между собою и пр.; а только о столкновеніи двухъ разнородныхъ и враждебныхъ народностей, историческомъ явленіи всегда и вездъ вызывавшемъ не призваніе одного общаго князя, а крово-

пролитныя войны, завоеванія, истребленіе одного народа другимъ. Самое стремленіе къ новому порядку вещей, къ переходу изъ патріархальнаго состоянія въ политическій быть, понятное (въ смыслѣ проводимой г. Соловьевымъ теоріи) у славянскихъ народовъ, оказывается произвольною мечтою историка, относительно финскихъ племенъ; подобныя стремленія въ народахъ не изчезають; а о чюдскихъ населенцахъ Руси, самъ г. Соловьевъ замъчаетъ что еще въ XIII въкъ они оставались на той же ступени гражданственности, на какой, по его мнѣнію, славянскія племена, Дреговичи, Съверяне, Вятичи находились въ половинъ ІХ-го въка; жили особными и потому безсильными племенами, которыя раздробляясь, враждовали другъ съ другомъ (тамъ же, II, 401) 30). Наконецъ дозволяетъ ли историческая въроятность допустить въ Славянахъ и Финнахъ ІХ-го стольтія, странное убъжденіе что норманскіе конунги, призванные съ своими родами (Лавр. 8) или дружиною (Спп. у Шлец Нест. I, 333, 334), явятся не завоевателями, а миротворцами?

Норманская теорія не объясняеть ни причинь, ни послідствій призванія; и ті и другія чисто славянскаго свойства; для настоящаго ихъ уразумінія необходимо предварительное указаніе на ті, всімь славянскимь народайь общія условія ихъ внутренняго организма, изъ случайнаго развитія которыхъ вышло, по нашему мнінію, діло призванія. Только посредствомъ аналогическаго сравненія извістныхъ явленій обще-славянскаго быта, съ одинаковыми явленіями въ быті доваряжской Руси, можно извлечь изъ скудныхъ извістій Несторовой літописи, сокры-

тые въ ней намёки на то особое состояніе восточныхъ славинскихъ племенъ, которое во второй половинѣ IX-го вѣка, вызвало ихъ къ избранію князей изъ иноплеменнаго, хотя и славянскаго рода.

Два основныхъ факта проявляются во всѣхъ славянскихъ исторіяхъ; это, съ одной стороны, особое преобладаніе родоваго и религіознаго старшинства въ отдѣльныхъ племенахъ; съ другой, утвержденное на понятіяхъ о родовой собственности, значеніе княжескаго достойнства <sup>81</sup>).

Совокупность родовъ образуеть племя; совокупность племенъ землю. Понятіе о землѣ неразлучно у Славянъ съ понятіемъ о народности; Čechy и Česka zeme, Morawa и Morawska zeme, Русь и русская земля означають вмѣстѣ народъ и землю 82). При общей основѣ ихъ организма, отношенія какъ родовъ, такъ и племенъ опредѣляются законами старшинства. Каждый родъ въ племени, каждое племя въ землъ составляютъ особый міръ; старшинство въ отношеніяхъ родовъ и племенъ получаетъ значеніе благородства и власти, прямой источникъ раздоровъ, неръдко взаимной ненависти племень. «Igitur cum multi sint Winulorum populi fortitudine celebres, soli quatuor sunt qui ab illis Wilzi, a nobis vero Leuticij dicuntur, inter quos de nobilitate potentiaque contenditur» (Ad. Втет. сар. 140). По свидътельству безимяннаго біографа св. Оттонна, Юлинцы уважая старейшинство и благородство Щетинянъ (hanc enim civitatem antiquissimam et nobilissimam dicebant in terra Pomeranorum), не рѣшались припять христіанства безъ предварительнаго ихъ согласія (Anon. de vita S. Otton. II. cap. 24, 26). По мъръ раз-

множенія родовъ и племенъ, на основаніи особыхъ родовыхъ отношеній, образуются союзы (таковы у прибалтійскихъ Славянъ союзы Оботритовъ и Лутичей), постоянно измѣняющіе свой составъ и значеніе, въ слѣдствіе вольнаго или вынужденнаго перехода племенъ отъ одного союза къ другому. Отсюда безпрерывныя измененія въ этнографіи и самой ономастикъ западныхъ славянскихъ племенъ у Эйнгарда, Дитмара, Адама, Гельмольда, Видукинда и другихъ. Какъ у насъ Дульбы переходять въ Бужанъ, а Бужане въ Волынянъ, такъ Эйнгардовы Велетабы въ Дитмаровыхъ Лутичей. Имена Линоновъ, Смельдинговъ и Бетенцевъ (Einh. Annal. — Chron. Moissac. ad ann. 808, 811), cmbняются именами Варовъ или Вукраинцевъ и Абатареновъ (Widak. III. 68. — Contin. Regin. 934. — Ann. Sangall. тај. 955); Вукраинцы переходять у Гельмольда въ Вагировъ; измѣненія вызываемыя временнымъ преобладаніемъ одного племени надъ другимъ, иногда сліяніемъ двухъ или ньскольких племенъ и свидътельствующія о въчномъ состояніи броженія въ самобытно развивающихся славянскихъ народностяхъ. Деленію на племена и союзы отвечаеть деленіе на религіозныя обедіенціи; старшинству племенному старшинство оеократическое. «Quot regiones sunt in his partibus, tot templa habentur, et simulacra daemonum singula, ab infidelibus coluntur. Inter quae civitas supra memorata (Riedegast) principalem tenet monarchiam» (Ditmar. VI. 65). Siquidem Riaduri sive Tolenzi propter antiquissimam urbem et celeberrimum illud fanum, in quo simulacrum Radigast ostenditur, regnare volebant, adscribentes sibi singularem nobilitatis honorem» (Helmold, I.

сар. XXIII). Въ Гельмольдово время, есократическое первенство надъ всёми славянскими племенами принадлежало Арконт и Рут: «Rani qui et Rugiani, gens fortissima Slavorum, qui soli habent regem, extra quorum sententiam nihil agi de publicis rebus fas est, adeo metuuntur propter familiaritatem deorum, vel potius daemonum, quos majore prae ceteris cultu venerantur» (ibid. cap. II). Вражды племенныя вызывають религіозныя и на обороть; нертако и самое понятіе о княжеской власти опредъляется есократическимъ значеніемъ или старшинствомъ племени или города 38). Премыслидъ владтвшій вышеградскимъ столомъ, былъ ірзо facto законнымъ княземъ чешской земли (см. Palacky, G. v. B. I. 164, 165. Anm. 134).

Князьями начинается исторія всёхъ славянскихъ народовъ. У Хорватовъ пять братьевъ: Клюкасъ, Лобель, Козенецъ, Мухло, Хрватъ и двъ княжескія сестры, Туга н Буга (Const. P. de adm. imp. cap. 30. ed. Bonn. p. 143). У Сербовъ два брата неизвъстныхъ по имени (ibid. cap. 32. р. 152); у Хорутанъ Борутъ; въ біографія св. Руперта упоминается о «Carentanorum rege» около 684—718 годовъ. У Ляховъ Попель; у Чеховъ Чехъ, Само, Крокъ и т. д. Напрасно навязываютъ Славянамъ первоначально демократическій быть. «Сей народь, говорить Карамзинь (I.72), подобно всемъ инымъ, въ начале гражданскаго бытія своего не зналъ выгодъ правленія благоустроеннаго, не терпълъ ни властелиновъ ни рабовъ въ землѣ своей, и думалъ, что свобода дикая, неограниченная, есть главное добро человъка» (срвн. Lelewel, Numism. du m. âge, 3<sup>me</sup> p. 86 и Macieiowsk. Sl. Rg. I. 73). Это мивніе не основано на изученіи

коренныхъ законовъ историческаго быта славянскаго общества; въ превратности толкованія приводимых вему въ доказательство мёсть иноземныхъ писателей 84), удостов вряють положительные, исторические факты, засвидетельствованные этими же писателями или ихъ современниками. Понятно, что при множествъ однородныхъ князьковъ, дълившихъ верховную власть между собою, при княжескихъ събздахъ опредълявшихъ права ихъ, при городскихъ въчахъ и пр., внутреннее устройство славянскихъ племенъ не отвъчало понятіямъ Византійцевъ о монархін, въ греческомъ смысль единодержавія. Въ самомъ дѣлѣ славянскія племена признавали власть не одного лица ούκ άρχονται πρός ανδρός ένός (Procop. ed. Bonn. II. 334), а всёхъ членовъ княжескаго рода. Отъ Прокопіева современника, императора Маврикія (582-602), узнаемъ мы настоящее значеніе этого мнимаго демократизма славянскихъ народовъ. «Non fuerit inconveniens, говорить онь о славянскихь князьяхь (δηγες), aliquos eorum trahere in partes suas, vel persuasionibus, vel largitionibus.... ne se omnes hostiliter jungant, et, sub unius imperium concedant — μοναρχίαν ποιήση» (p. 281). Выводить изъ Прокопіевыхъ словъ демократическое устройство славянскаго общества, также неверно какъ основывать миеніе объ отсутствін у Славянь княжеской власти, на изв'єстім Константина багрянороднаго, объ управленіи далматскихъ Славянъ, не князьями, а старъйшинами и жупанами. «Itidem conterminae illis gentes, Croati, Servii, Zachlumitae, Terbuniotae, Canalitae, Diocletiani et Pagani, excussis Romani imperii habenis, liberi suisque, non alienis legibus usi sunt. Principes vero (ἄρχοντας), ut aiunt, hae gentes non habent,

praeter zupanos senes, quemadmodum reliqui Sclavorum populi» (de adm. imp. cap. 29. ed. Bonn. pp. 128, 129). Это, плохо понятое, а можеть быть и переписчикомъ искаженное мъсто Константина, поясняется соотвътствующимъ ему въ летописи продолженнаго Өеофана; по словамъ ея, все эти народы управлялись собственными князьями, еще до крещенія при Василі в Македонянин в: ύπό ίδίων ἀρχόντων μόνον άρχόμενοι (Theoph. Contin. ed. Bonn. 288) 85). Самъ Константинъ свидътельствуетъ о существованіи князей и княжескихъ родовъ у всёхъ славянскихъ племенъ, при первомъ ихъ появленіи въ исторіи. Объ иллирійскихъ Хорватахъ онъ говорить: «habebantque et ipsi principem supremum (ἄρχοντα ἀυτεξούσιον), qui ad Chrobatiae tantum principem amicitiae ergo legationem mittebat» (de adm. imp. p. 144). О Сербахъ: «Ceterum Serviae princeps (ἄρχων) ab initio, id est ab imperio Heraclii, Romanorum imperatori suberat, non Bulgarorum principi» (ibid. p. 159). Тоже самое о Захлумцахъ, Тервуніотахъ, Каналитахъ (ibid. рр. 147, 157, 160) и т. д. Въ книгъ о церемоніяхъ князья встхъ этихъ народовъ титулуются архонтами, наровить съ русскими князьями: «Ad Archontem Chrobatiae, Serblorum, Zachlumorum, Canali, Trabunorum, Diocleae, Morabiae sic scribitur: Mandatum a philochristis Despotis ad illum, archontem illius provinciae» (de Cerim. ed. Bonn. I. 691). Какъ въ VI вѣкѣ Прокопій (non uni parent viro), такъ въ XI Дитмаръ (his.... dominus specialiter non praesidet ullus, т. е. въ смыслѣ Каролинговъ), свидѣтельствують не о демократическомъ устройствъ славянскаго общества, а объ основномъ началъ славянской гражданственности, о началъ

родовомъ, въ его примѣненіяхъ къ княжеской власти. Изъ современныхъ германскихъ источниковъ, намъ извѣстно существованіе княжескихъ родовъ у Лутичей, уже въ VIII вѣкѣ (Einhard. Annal. — Annal. Lauresham. ad. ann. 789); у Оботритовъ эти роды ведутся въ непрерывной связи, отъ конца VIII-го до конца XII-го столѣтія (срвн. Giesebr. W. G. I. 46). У Чеховъ, Козьма пражскій пересчитываеть до временъ историческихъ, т.е. отъ Крока (VII вѣкъ) до Бориваго I-го, десять князей, наслѣдственныхъ обладателей чешской земли (Cosmas I. 8). Самые историки утверждаюние свое миѣніе о первоначально-демократическомъ бытѣ славянскихъ народовъ, на невѣрно толкуемыхъ свидѣтельствахъ писателей X-го, XI-го и XIII-го столѣтій, сознаютъ развитіе у нихъ монархическаго и аристократическаго начала уже вь VI и VII вѣкѣ (Palacky, G. v. B. I. 160).

Подъ какими бы названіями не являлись эти властелины (у большей части славянскихъ племенъ князья; у Славянъ діоклейскихъ великіе жупаны, переходящіе потомъ въ королей во), основныя начала и права княжеской власти одинаковы у всёхъ славянскихъ народовъ; у всёхъ повторяются извёстныя намъ явленія русской исторіи, при князьяхъ варяжской династіи. Владёніе сообща родовымъ наследіемъ (на западё nedilnost, spolek, hromada), подъ верховнымъ управленіемъ старшаго въ родё или семьё, коренное общеславянское право, существующее и донынё у Черногорцевъ, сохранившееся у Чеховъ до XVII-го столетія (Масісіоwsk. Sl. Rg. IV. 441 ff. — Palacky, G. v. В. І. 169. Апт. 142). Отсюда встрёчающееся только у Славянъ выраженіе дёдина (Лавр. 153. — Ипат. 16. —

у Поляковъ dziedzictwo; у Чеховъ dědina), для обозначенія общаго родоваго наследія; отчина уже выдъль изъ общаго достоянія, основанный на частномъ пріобрѣтеніи, въ строгомъ смыслѣ, нарушеніе права дѣдины 37). На примъненіи къ управленію землею этихъ органическихъ законовъ славянской семьи, утверждается значеніе княжеской власти въ славянскомъ міръ. Всъ князья члены одного рода; обладаніе землею составляеть неразлічную родовую собственность; великій князь означаеть старшаго въ родъ (см. Солов. Отнош. вступл. 1. — Palacky. G. v. В. І. 163. — Giesebr. W. G. I. 46 ff). «Erant, пишеть Эйнгардъ, Meligastus et Celeadragus filii Liubi regis Wilzorum, qui licet cum fratribus suis regnum suum divisum teneret, tamen propterea quod natu major esset, ad eum totius regni summa pertinebat» (Annal. ad. ann. 823). Самая оеогоническая система языческой Славянщины основана на законахъ родоваго начала, въ ихъ приченени къ верховной власти боговъ, небесныхъ князей; Славяне, по свидътельству Гельмольда (I. LIII. — II. XII), признавали одного верховнаго бога, родоначальника всёхъ другихъ боговъ, а ихъ исполнителями порученныхъ имъ должностей, такъ что происходя отъ него, они были темъ сильные чымь ближе родствомь къ всемогущему богу боговъ (см. Срезневск. святиль. и пр. 6). Утвержденное на однихъ и тъхъ же патріархальныхъ началахъ, старшинство родовъ, племенъ, религіозныхъ обедіенцій и городовъ, не противоръчить идеъ о княжескомъ полновластіи, а только довершаеть органическое зданіе славянскаго общества. Славянскій князь полный хозяинь въ земль; но надъкняжескою властію есть древній обычай, законъ, правда (lex divina у Вацерада). Выдающіяся отсюда славянскія особенности, мірскія сходки, вѣча, совѣты старшинъ, могутъ представляться въ исключительно демократическомъ видѣ, только неславянскимъ или предубѣжденнымъ историкамъ.

Какъ изъ начала родоваго и религіознаго старшинства племень, вражды племенныя, такъ изъ начала старшинства въ родахъ княжескихъ, усобицы княжескія; о тёхъ и о другихъ свидётельствують лётописцы всёхъ временъ и народовъ; поразительнёе прочихъ императоръ Маврикій: «Αναρχα δε καὶ μισάλληλα όντα (τὰ έθνη τών Σκλάβων καὶ Αντῶν).... πολλῶν δὲ όντῶν ἐηγων καὶ ἀσυμφώνως ἐχόντον πρός ἀλλήλους» κ. τ. λ. (Strateg. XI. 5). Въ этихъ немногихъ словахъ онъ опредёляеть уже въ VI-мъ вёкѣ, главныя явленія всёхъ славянскихъ исторій; вражду племенъ, отсутствіе единодержавія, существованіе княжескихъ родовъ, усобицы княжескія.

Исторія словенорусскихъ племенъ должна повторить въ ІХ-мъ вѣкѣ, общія всѣмъ славянскимъ народамъ условія ихъ внутренняго устройства, какъ ихъ повторяетъ въ постѣдствіи при князьяхъ варяжской династіи. Эти русскія историческія явленія могутъ быть дознаны и опредѣлены, не смотря на сухость и неясность источниковъ.

О состояніи Руси въ эпоху призванія передъ нами два мивнія, отличныхъ по выраженію, но ведущихъ къ одина-ковымъ историческимъ заключеніямъ; Шлецера о дикости, г. Соловьева о младенчеств словенорусскихъ племенъ. И то и другое воззрвніе вынуждено (быть можеть и безсознательно) необходимостію согласовать историческую

въроятность съ теоріею о скандинавскомъ происхожденіи Руси; добровольная подчиненность славянскихъ племенъ враждебному игу полудикихъ Норманновъ, логически немыслима если не представить этихъ племенъ стоящими въ IX въкъ, на несравненно низшей, противъ своихъ скандинавскихъ властителей, степени гражданскаго образованія.

Подъ вліяніемъ этой необходимости, Шлецеръ принимаєть въ буквальномъ смыслѣ слова лѣтописца о звѣриныхъ обычаяхъ славянскихъ племенъ, населявшихъ въ ІХ вѣкѣ нынѣшнюю Россію (Лаер. 6); въ слѣдствіе чего и изображаеть ихъ людьми, не имѣвшими до 860-го года, политическаго постановленія, сношенія съ иноплеменными, письма, искусствъ, религіи, или только глупую религію (Нест. Шлец. І, нд); дикарями въ родѣ Ирокойцевъ и Альгонкинцевъ (тамъ же, 389) и пр.

Въ наше время, после изследованій Шафарика и трудовъ русской исторической школы последнихъ десятилетій,
после нумизматическихъ открытій Френа, Савельева и
другихъ, мнёніе Шлецера о чрезмёрной дикости словенорусскихъ племенъ, уже далеко не иметъ прежняго значенія; оно основано не на изученіи фактовъ, не на опредёленіи настоящихъ законовъ гражданскаго устройства доваряжской Руси, а на ложныхъ понятіяхъ энциклопедической школы XVIII-го столетія, объ историческихъ
началахъ народовъ. Въ девятомъ вёкѣ, ни западные, ни
восточные Славяне не стояли на той низкой ступени человёческаго образованія, о которой, вмёстѣ съ Шлецеромъ, мечтали Гебгарли и большинство нёмецкихъ, Славянамъ враждебныхъ историковъ. Изследованія основан-

ныя на положительныхъ фактахъ, утвердили за славянскимъ языческимъ міромъ, существованіе, въ извѣстной степени, права, торговли, городовъ, письма, сложной языческой осогоніи, всёхъ условій общественной жизни. Переводы церковныхъ книгъ, чешскія поэмы временъ язычества и пр. явно свидътельствують, какъ о высокой степени ранняго образованія славянскаго языка, такъ и о его превосходствъ, по развитію грамматическихъ формъ, надъ современными ему нарфчіями другихъ, новфишихъ европейскихъ народовъ. Изъ безпристрастныхъ нѣмецкихъ историковъ, многіе сознають сравнительное превосходство славянскаго надъ германскимъ образованиемъ, въ эпоху язычества; пораженные торговымъ и земледъльческимъ благосостояніемъ поморскихъ славянскихъ земель, бамбергскіе миссіонеры сравнивали вендскую область съ обътованною землею (см. Sprengler, üb. d. Einfl. d. Wend. etc. — Neumann ap. Ledebur, Arch. XV). «Еще въ то время, говорить графъ Столбергъ (Gesch. d. relig. J. Christi. 279), когда германскія племена жили только охотою и рыбною ловлею, мало занимаясь земледёліемъ, Славяне были уже искусными и трудолюбивыми хлёбопашцами, готовили неизвестныя Немцамъ земледельческія орудія, ткали полотно и выдълывали шерсть, промышляли и иными ремеслами. Для многихъ житейскихъ потребностей, предполагающихъ уже высшее развитіе образованія, славянскіе языки знаютъ туземныя, опредъленныя, чисто-славянскія выраженія, тогда какъ тъ же предметы означены въ германскомъ языкъ словами явно заимствованными изъ латинскаго; ясное доказательство что Германцы узнали ихъ гораздо поздне отъ

Римлянъ» 38). Отличались ли восточные Славяне отъ западныхъ особою суровостію нравовъ, особою невоспріничивостію началь просв'єщенія? Мы им вемъ доказательства противнаго; уже однъ торговыя связи съ востокомъ не могли не способствовать развитію въ Руси всёмъ славянскимъ племенамъ природныхъ наклонностей къ гражданственности и образованію; и если Шафарикъ зашелъ слишкомъ далеко въ представленіи новгородскихъ Славянъ ІХ-го въка, народомъ изнъженнымъ роскошью и богатствомъ (Sl. Alt. II. 75, 76. Anm. 2. — Cfr. I. 536), то все же основная его мысль исторически върна; въ разсказахъ исландскаго съвера, Гардарикія временъ Владимира и Ярослава представлена землею блеска и пышности; изъ американскихъ дикарей Шлецера и Добровскаго, никакое призваніе не создасть Руси XI-го стольтія. Самое дело призванія (если только не извращать смысла летописи въ угодность прихотямъ скандинавизма) обличаетъ замѣчательную, не одного изследователя поразившую, степень развитія гражданскаго чувства въ словено-русскихъ (по крайней мъръ съверныхъ) народностяхъ. Противополагать исторически дознаннымъ фактамъ, мрачную картину дикости славянскихъ племенъ у Нестора или Козьмы пражскаго, значить не ведать духа и направленія христіанскихъ летописателей среднихъ вековъ; отличительная черта ихъ, умышленное униженіе всего былаго, въ похваленіе книжной образованности своего времени (см. Palacky, G. v. B. I. 191).

Теорія г. Соловьева о состояніи младенчества словенорусскихъ племенъ вь IX-мъ вькѣ, утверждается на двухъ главныхъ положеніяхъ: 1) отдёльный, уединенный бытъ по родамъ этихъ племенъ; 2) управленіе родовъ родоначальниками, ненаслёдственными старшинами.

Онъ говорить: «лётописець прямо даетъ знать что нѣсколько отдёльныхъ родовъ, поселившись вмёстё, не имёли возможности жить общею жизнію въ слёдствіе усобицъ; нужно было постороннее начало, которое условило бы возможность связи между ними, возможность жить вмёстё; племена знали по опыту, что миръ возможенъ только тогда, когда всё живущіе вмёстё составляють одинъ родъ съ однимъ общимъ родоначальникомъ; и воть они хотятъ возстановить это прежнее единство, хотять, чтобы всё роды соединились подъ однимъ общимъ старшиною, княземъ, который ко всёмъ родамъ былъ бы одинаковъ, чего можно было достичь только тогда, когда этотъ старшина, князь, не принадлежаль ни къ одному роду, былъ изъ чужаго рода» (Ист. Росс. I, 210).

Я оставляю покуда въ сторонѣ нѣсколько произвольное толкованіе лѣто́писи; допускаю правильность выводимыхъ г. Соловьевымъ изъ словъ Нестора заключеній о первобытномъ состояніи словенорусскаго общества въ ІХ-мъ вѣкѣ, но спрашиваю: на чемъ основанъ авторитетъ лѣтописца, въ общемъ дѣлѣ о степени образованія русскихъ племенъ до варяговъ? Онъ могъ знать по преданіямъ, былинамъ и пѣснямъ о положительныхъ фактахъ, о варяжской и хазарской дани, о призваніи варяжскихъ князей, о дѣйствіяхъ Рюрика, Олега, Игоря; но здѣсь передъ нами не факты, а представленіе какое монахъ XI — XII стольтій себѣ составиль объ устройствѣ словенорусскаго



общества въ эпоху минической древности. Почему должны мы втрить на слово Нестору, въ вопрост о которомъ такъ смѣло и рѣшительно отвергаемъ свидѣтельство его современника Козьмы пражскаго? (см. Palacky, G. v. B. I. 191). Въ подобныхъ случаяхъ, сказанія лётописца им'єють въсъ, только при согласіи съ законами исторической аналогін й правдоподобія, при подтвержденім ихъ свидътельствами современныхъ иноземныхъ писателей. Но, за исключеніемъ еврейской семьи, исторія не знаеть ни одного земледъльческаго народа, въ томъ состояніи и при тъхъ условіяхъ первобытности, въ которыхъ является Русь IX-го въка у г. Соловьева. Діонисій галикарнасскій (II. 62. II. 47), Плутархъ (Romul. 9) и другіе сохранили память о началахъ римскаго общества; но въ основу ему полагають не родъ (gens), а племя (tribus) Рамнетовъ, составленное изъ тысячи родовъ, распадавшихъ на десять курій, при совъть старшинь (decuriones) или сенать, въ главъ коего стоялъ князь-гех. За восемь стольтій до Рюрика, Тацитовы Германцы являются совокупною народностію, распадающею на племена, съ общимъ для всъхъ народнымъ правомъ, верховною властію, судами, сословіями (Barth. T. Urg. IV. 196 ff.). Прямыхъ свидетельствъ о внутреннемъ состояніи Руси въ ІХ-мъ и предшествующихъ въкахъ до насъ не дошло; но мы имъемъ извъстія Эйнгарда, фульдскихъ лѣтописателей, Видукинда и пр. о прибалтійскихъ Славянахъ; византійскихъ историковъ о Славянахъ болгарскихъ и адріатическихъ; ни тѣ, ни другіе не представлены американскими дикарями или Израильтянами временъ Арваама. Да и къ какой эпохъ относятся слова



льтописи, на которыхъ г. Соловьевъ утверждаетъ свою систему? Онъ говорить: «что касается быта славянскихъ восточныхъ племенъ, то начальный лътописецъ оставилъ намъ объ немъ следующее известіе: каждый жилъ съ своимъ родомъ, отдъльно, на своихъ мъстахъ, каждый владълъ родомъ своимъ» (Ист. Pocc. I, 46). Летопись говоритъ: «Поляномъ же живущемъ особъ и володъющемъ роды сво» ими, иже и до сее брать бяху Поляне, и живяху кождо съ своимъ родомъ и на своихъ мъстъхъ, вдадъюще кождо родомъ своимъ. Быша 3 братья и пр. (Лавр. 4). Здёсь рвчь идеть не о девятомъ стольтіи, а объ эпохъ задолго до ностроенія Кіева. Положимъ что Несторъ не отличаль быта Полянъ Кіевыхъ отъ быта Новгородцевъ и Кривичей въ эпоху призванія; историкь XIX-го стольтія не имьеть права впадать въ ту же ошибку, ни смѣшивать Славянъ временъ Рюрика, съ Славянами, у которыхъ гостилъ апостоль Андрей.

Я не знаю той эпохи всемірной исторіи, къ которой можно бы отнести то состояніе словенорусскихъ племенъ, въ которомъ они представляются г. Соловьеву; но только вонечно не къ ІХ-му вѣку. Въ это время намъ извѣстны не отдѣльные роды, живущіе на своихъ мѣстахъ, безъ общенія и связи; а словенорусскій народъ, отличный отъ прочихъ славянскихъ народовъ по нарѣчью, распадающій на шесть извѣстныхъ племенъ, имѣющій свои города, свое право, свое особое язычество, свою торговлю, свои общіе и племенные интересы. Если вникнуть въ смыслъ лѣтописи, мы увидимъ что въ доваряжскій періодъ нашей исторіи принадлежать такія общественныя явленія, которыя

ле возможны **и**наче какъ при соединеніи всѣхъ словенорусскихъ племенъ въ одно гражданское целое. Эта исторія знаетъ при самомъ началъ своемъ, князей, воеводъ, бояръ, княжихъ мужей, денежныя пени, налоги, пошлины, права наследства; не говоря уже о техъ многочисленныхъ юридическихъ постановленіяхъ и лицахъ, о которыхъ упоминается въ Русской Правдъ и большая часть коихъ была безъ сомнѣнія исконнымъ достояніемъ словенорусскаго общества. Возможны ли эти учрежденія при томъ состояніи первобытности русскихъ людей, какое предполагаетъ г. Соловьевъ? или, въ самомъ дълъ, это явленія позднъйшія? въ такомъ случат должно указать на ихъ происхожденіе. Норманская школа, если и не для поясненія народнаго русскаго быта, о которомъ она никогда не заботилась, но изъ этимологическихъ видовъ, выводила князей, бояръ, тіуновъ, гридь, мечниковъ, ябетниковъ, вирниковъ, метниковъ, огнищанъ, смердовъ, людей, обла и пр. и пр., изъ скандинавскаго источника; это понятно; по крайней мъръ последовательно. Принимая славянскія племена въ ІХ-мъ въкъ, за разъединенныя стада человъкообразныхъ существъ, еще не дошедшихъ до понятій о Богь и о княжеской власти, она вносила къ нимъ всѣ учрежденія германо-скандинавскаго общества; даже самый скандинавскій языкь. Конечно, все это невърно и даже смъшно; но для допускающихъ норманское происхождение варяжскихъ князей, естественно и логически необходимо; такъ естественно и логически необходимо, что въ продолженіи ста слишкомъ годовъ, весь ученый славянскій и не славянскій міръ в риль въ норманнорусскихъ больярловъ, гирдменновъ, ейнгандиновъ,

лидовъ, смаердовъ, тановъ, думансовъ и т. д.; и только недавно г. Срезневскій покончиль съ этою этимологическою мистификацією <sup>89</sup>). Варягами ли (т. е. какъ увидимъ, западными Славянами) занесены къ намъ вст общественныя учрежденія и званія, о которыхъ упоминается въ первые два втка нашей исторіи? иныя конечно; но далеко не вст, далеко не большая часть ихъ; о подробностяхъ см. гл. ІХ.

Какъ на западъ славянскія земли дълятся на союзы Оботритовъ и Лутичей, Моравы и Словаковъ, такъ шестиплеменная земля на востокъ распадаетъ на Словенъ и на южную Русь. Прокопій кажется уже зналь объ этомъ деленін (см. м. XII); у Нестора связь и антагонизмъ Новгорода и южной Руси проглядывають въ первыхъ строкахъ летописи. Я старался выяснить по возможности обстоятельно это явленіе въ монхъ Отрывкахъ, стр. 31-43; на родственной и политической связи Новгорода съ Кіевомъ и выдающихся отсюда историческихъ особенностяхъ, основана вся первобытная исторія Руси. Зам'єтимъ здісь, что уже изъ Несторова преданія о словенскомъ происхожденіи шести русскихъ племенъ, следуетъ заключить о племенномъ старшинствъ Новгорода въ русской земль; отъ Словенъ, по сказанію летописца, принимаєть Кіевъ сначала Аскольда, потомъ династію Рюрика; и въ обоихъ случаяхъ не въ стъдствіе прямаго завоеванія. Еще при Всеволод' Георгіевичь (не смотря на измънившіяся отношенія племенъ, послъ перенесенія великокняжескаго стола на югъ), великій Новгородъ считается старшимъ городомъ на Руси: «А Новъгородъ Великый старъйшиньство имать княженью во всей Русьской земли» (Лавр. 177); историческое явленіе далеко

восходящее за эпоху призванія варяговъ. На югѣ лътописецъ свидътельствуетъ о племенной враждъ между Полянами и Древлянами; Аскольдъ и Диръ воюють на Древлянъ  $(Co\phi. ep. usd. Cmp. I, 13)$ ; по смерти Игоря, Древляне домогаются власти и старшинства, посредствомъ сочетанія своего князя съвдовою Игоря. Нътъ сомнънія, что и между прочими племенами велись кровавые споры о старшинствъ; о подобныхъ, всемъ славянскимъ народамъ общихъ явленіяхъ, находимъ отголосокъ и въ позднѣйшее время: «Непротиву же Ростиславичема быяхутся Володимерци, но не хотяще покоритися Ростовцемъ, зане молвяхуть: пожьжемъ ѝ, пакы ли посадника въ немъ посадимъ; то суть наши холопи каменьници» (Лавр. 159). «Новгородци бо изначала, и Смолняне, и Кыяне, и Полочане, и вся власти якоже на думу на въча сходятся, на что же старъйшів сдумають, на томъ же пригороди стануть; а здъ городъ старый Ростовъ и Суждаль, и вси боляре, хотяще свою правду поставити, не хотяху створити правды Божья, но како намъ любо, рекоша, тако створимъ, Володимерь есть пригородъ нашь» и пр. (тами же, 160. — Срвн. Татыщева III. 213). И здѣсь опять древній обычай, остатокъ прежняго порядка вещей, основаннаго на древне-славянскомъ правъ.

Трудиве, при извъстной скудости дошедшихъ до насъ преданій о словенорусскомъ язычествь, указать на слъды нераздъльныхъ отъ племенныхъ междоусобій, религіозныхъ распрей у русскихъ Славянъ. Въ существованіи самаго явленія не дозволяютъ сомнъваться, какъ законы исторической аналогіи, такъ и засвидътельствованное лътописью

религіозное отличіе между славянскими племенами. Г. Буслаевъ (см. Солов. Ист. Росс. І. Дополн. 36) справедливо замітиль, что Несторь опреділительно и ясно отличаеть три брачныхъ обычая; древлянскій (умыканіе), сѣверскій (побъти) и полянскій (бракъ съ родительскаго согласія). Только напрасно, думаю, видить онъ здёсь три ступени, три эпохи въ историческомъ развитіи брака. Поляне, Древляне, Сфверяне, какъ одновременные поселенцы въ землъ, какъ однокровные члены словенорусской семьи, не могуть быть отличены другъ отъ друга по эпохамъ и періодамъ образованія; и донын' древлянскій обычай насильственнаго, враждебнаго умыканія сохранился у Сербовъ (тамъ же). Здёсь отличіе по сектамъ, по религіознымъ обедіенціямъ племенъ, вакъ у балтійскихъ Славянъ; тоже самое видимъ и въ отношенів къ сожженію и погребенію мертвыхъ. Радимичи, Вятичи и Съверяне сожигали мертвыхъ; арабскіе писатели и Левъ Діаконъ свидътельствують объ обрядъ сожженія у Руси Х-го въка; другія племена держались обычая погребенія; Аскольдъ и Олегъ преданы земль; Игорь погребенъ Древлянами (Давр. 10, 16, 23). У Вендовъ и Чеховъ оба обряда существовали одновременно (Masch, Beiträge etc. 157. — Palacky, G. v. B. I. 183); явленіе очевидно основанное на преобладаніи того или другаго племеннаго богопоклоненія 40). По всёмъ в роятностямъ, Кривичи принадлежали къ обедіенціи ромовскаго жреца Криве-Кривейто (см. Касторск. начерт. Слав. мив. 64-66) 41); уже однимъ этимъ обстоятельствомъ, такъ явно свидътельствующимъ о значеніи какое словенорусскія племена придавали религіознымъ вопросамъ, обусловливаются и необходимыя послёдствія этого мистическаго направленія умовь; и при отсутствіи прямыхъ историческихъ указаній, очевидно что разнообразіе религіозныхъ обрядовъ и секть вызывало религіозныя усобицы на доваряжской Руси, какъ ихъ завёдомо вызываеть въ землё балтійскихъ Славянъ 42).

Какъ теорія Шлецера о дикости, такъ теорія г. Соловьева о младенческомъ состояніи Руси въ эпоху призванія, необходимо ведеть къ отрицанію княжеской власти у словенорусскихъ племенъ до варяговъ. Мненіе это, нашедшее себѣ опору въ невѣрно понятныхъ свидѣтельствахъ двухъ, трехъ иноземныхъ писателей о мнимо-демократическомъ быть славянскихъ племень вообще, стало, вмъсть съ норманскимъ происхожденіемъ Руси и призваніемъ варяжскихъ князей изъ Скандинавіи, каноническимъ догматомъ русской исторіи, отъ Шлецера до нашихъ дней; между тімь, для утвержденія этого догмата, приходится, какъ сейчась увидимъ, отвергнуть цълый рядъ историческихъ фактовъ внесенныхъ въ Несторову лѣтопись; отвергнуть понятіе самаго Нестора о значеній словъ князь, княженіе, княжить; допустить что русскіе Славяне стояли несравненно ниже вствъ остальныхъ славянскихъ народностей, не только по образованію, но и по самой способности къ образованію; принять наконецъ, что дикари еще неспособные къ самому понятію о княжеской власти, вдругъ почувствовали (въ соединеніи съ другими финскими дикарями) необходимость монархическаго устройства и приняли отъ Скандинавовъ, основанное на неизвъстномъ Скандинавамъ родовомъ началъ, нераздъльное управление землею однимъ княжескимъ родомъ.

Мы привели, утвержденныя свидетельствомъ современ-

ныхъ писателей, доказательства древнайшаго существованія княжескихъ родовъ, у всёхъ славянскихъ народовъ; въ эпоху призванія мы знаемъ у моравскихъ Славянъ, князей Ростислава, Святополка и Коцела; -у Ляховъ, Пястовъ; у Чеховъ, Премыслидовъ; у Оботритовъ и Лутичей, потомковъ Дражка и Драговита; у всъхъ княжеская власть и княжескіе роды съ временъ незапамятныхъ. Гдъ причины предполагать невозможное отличіе въ основныхъ формахъ народной жизни, между Славянами русскими и остальными славянскими племенами? Еслибы летопись не упоминала положительно о русскихъ князьяхъ до варяговъ, и тогда бы законы исторической аналогіи утвердили это основное, общеславянское явленіе и за словенорусскимъ міромъ. Но мы не имфемъ недостатка въ положительныхъ, несомнънныхъ, доказательствахъ. «Но се Кій княжаше въ родъ своемъ» говорить летопись (Лавр. 4) и дале: «и по сихъ братьи держати почаща родъ ихъ княженье въ Поляхъ, въ Деревляхъ свое, а Дреговичи свое», и пр. (тамъ же, 5); «а наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю» (таме же, 24). Кій съ братьями въ Кіевѣ, князь Маль у Древлянъ, «князья подъ Ольгомъ суще» — какъ увидимъ покорившіеся остатки прежнихъ владётельныхъ родовъ — явно указывають на существование у насъ, наровић съ прочими славянскими племенами и при техъ же конечно условіяхъ, родоваго монархическаго начала.

Шлецеръ и г. Соловьевъ, каждый по своему, толкуютъ значение князей и княжескаго имени въ лътописи Нестора.

О русскихъ князьяхъ до варяговъ, Шлецеръ даже не

помышляль. Онъ искаль аналогій Руси у американскихь дикарей, у далекарлійскихь крестьянь и т. д., вездів, кромів славянскихь племень. «Какая нужда Русскимь, говорить онь (Нест. I, 422), до всіхь мелкихь подробностей о Мизійскихь Болгарахь, Моравахь, Дунайскихь Словенахь, Вендахь при балтійскомь морів и пр.?» На основаній и вы вслідствіе историческихь понятій, выдающихся изь примівненія этого положенія кь изученію древнерусскаго быта, мы узнаемь, что русскіе Славяне въ ІХ-мь віків, подобно далекарлійскимь крестьянамь при К. Сверрів, еще не знали, что такое король (тамі же, 306, 52); слово князь имівло у нихь значеніе, не государя, а главнаго Супана, главнаго старійшины (тамі же); въ Лаузиців оно вообще означаєть почтеніе; въ нижнемь Лаузиців и въ Богеміи, священникъ преимущественно называется кнезь (тамі же, 308).

Эверсъ (Vorarb. 62. 63) опровергалъ Шлецера примърами изъ св. писанія и самой дѣтописи; и въ томъ и въ другой слово князь имѣетъ постоянное значеніе греческаго архот — владыки, государя; о князьяхъ до варяговъ онъ заботился не болѣе Шлецера. Я не знаю до какой степени извѣстіе Торфея (ар. Schloetz. А. N. G. 469) о невѣроятной дикости Далекарлійцевъ во второй половинѣ XII-го стольтія, понято Шлецеромъ въ его настоящемъ значеніи; но позволю себѣ замѣтить, что понятія о княжеской власти, о знаменитости рода и пр. проявляются у всѣхъ народовъ, при первомъ ихъ вступленіи на историческое поприще и нисколько не предполагаютъ необыкновеннаго развитія общественнаго образованія. Не говоря уже о народахъ древняго міра, мы знаемъ, изъ Тацита и другихъ писате-

лей, что Германцы им вли князей и старинные княжескіе роды задолго до Рождества Христова. «Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt» (German. 7). «Marcomannis Quadisque usque ad nostram memoriam reges manserunt, ex gente ipsorum, nobile Marbodui et Tudri genus» (ibid. 42). «Omnim harum gentium insigne, rotunda scuta, breves gladii et erga reges obsequium» (ibid. 43). Какъ Маркоманны и Квады изъ родовъ Марбода и Тудра, такъ Вандалы избирали своихъ королей изъ рода Ардинговъ; Вестготы изъ Бальтовъ, Остготы изъ рода Амаловъ. «Nam et hoc vestrae nobilitati fuisset adiectum, пишеть Аталарикъ къ королю Вандаловъ, si inter Ardingorum stirpem retinissetis Amali sanguinis purpuream dignitatem» (Cassiodor. IX. 2). Мнѣ допустять, надъюсь, что славянское племя въ XI-мъ въкъ, стояло по образованию не ниже германскаго въ первомъ. Аттиловы Гунны не отличались особенною утонченностью просвъщенія; между тъмъ едва ли кому войдеть въ голову превратить Аттилу изъ царя въ оберъ-Супана или Landvärnarmann'а. Что же касается до религіознаго значенія слова князь, оно не умаляеть, а усугубляеть его политическое значение. Славянский князь быль витесть жрецомъ и судьею. Какъ Лехъ Воймиръ въ поэмъ Cestmir a Vlaslav (Rukop. Kralodv. 31), такъ у насъ Владимиръ лично приноситъ жертвы богамъ (Лавр. 35). У древнихъ Грековъ временъ героическихъ достоинство жреца было неразлучно съ княжескимъ званіемъ (Aristot. Polit. 3. 9. 7); о готскомъ королъ Комозикъ читаемъ у Іорнанда: «hic etenim et rex illis et pontifex ob suam peritiam habebatur et in sua justitia populos judicabat» (ap. Grimm,

- DRA. I. 243, 244). «Слово князь, говорить Эверсъ (Vorarb. 63), являетси безъ числа въ лѣтописи Нестора и при различныхъ сочетаніяхъ, но никогда не означаетъ оберегателя границъ, молодаго дворянина или попа» 48).
- $\Gamma$ . Соловьевъ (*Ист. Росс. I, 211—214*) именуетъ прежнихъ князей до варяговъ родоначальниками, старшинами, князьями племенъ; достоинство старшинъ у Славянъ, говоритъ онъ, не было наслъдственно въ одной родовой линіи, т. е. не переходило отъ отца късыну; боярскіе роды не могли произойти отъ прежнихъ славянскихъ старшинъ (у Нестора князей) по ненаслъдственности этого званія; вотъ почему славянскіе князья исчезаютъ съ приходомъ князей варяжскихъ и пр. Единственная причина, по которой словенорусскіе князья до варяговъ представлены у г. Соловьева какими то ненаследственными старшинами - родоначальниками, заключается въ томъ обстоятельствъ, что, по его мивнію, старшинство ихъ не было наследственно въ въ одной линіи, не переходило отъ отца къ сыну, какъ въ быть клановь; «у нашихъ Славянъ князь долженствоваль быть старшимъ въ цёломъ родё, всё линіи рода были равны относительно старшинства, каждый членъ каждой линіи могъ быть старшимъ въ цёломъ родё, смотря по своему физическому старшинству» (212). Это, впрочемъ совершенно правильное представление княжескихъ отношеній и правъ на доваряжской Руси, очевидно взято г. Содовьевымъ изъ примъра отношеній между князьями Рюрикова дома въ XI, XII и последующихъ векахъ; и у нихъ старшинство не переходило отъ отда къ сыну, не было наслъдственно въ одной родовой линіи; слъдуеть ли отсюда

превращать ихъ въ ненаследственныхъ старшинъ? где отличіе между прежними князьями и Ярославичами, Ольговичами, Мономаховичами? или одно и тоже проявление родоваго начала въ бытъ доваряжскихъ и варяжскихъ князей, принимаеть по надобности название «ненаслъдственности старшинъ» или «права князей на дедовское наследство»? (Солов. Отнош. 33). Одно изъ двухъ: или прежніе князья были временными, на извъстный срокъ или пожизненно избираемыми старшинами, безъ вниманія къ роду и происхожденію, какъ въ наше время президенты соединенныхъ штатовъ; или они были наследственными князьями въ славянскомъ значени этого слова, въ смыслѣ Премыслидовъ, Пястовъ, Рюриковичей. Мы видѣли наслѣдственныхъ, однородныхъ князей у всёхъ славянскихъ племенъ, съ временъ незапамятныхъ; Константинъ говоритъ довольно ясно о Славянахъ временъ Василія: «principes ipsis ex eadam stirpe fiunt, et non ex alia». Обратимся къ Нестору. Только въ двухъ мъстахъ льтописи говорить онъ прямо о князьяхъ до Рюрика: «но се Кій княжаше въ родъ своемъ» — «и по сихъ брать в почаща родъ ихъ держати княженье въ Поляхъ, въ Деревляхъ свое» и пр. Мнѣ кажется эти слова не допускають двухъ толкованій, особенно если къ нимъ примънить то спеціальное, строго опредъленное значеніе, какое всегда имфютъ у лфтописца выраженія князь и княжить (см. слъд. главу); здёсь передъ нами уже конечно не ненаслъдственные старшины, а князья, княжескіе роды въ полномъ смыслѣ этихъ выраженій во всѣхъ мѣстахъ лътописи, у всъхъ славянскихъ народовъ. Не иначе понимали сказаній Нестора и позднівшіе составители лістописей; особенно замѣчательна такъ называемая густинская лѣтопись, по вѣрности взгляда на его опредѣленіе доваряжской Руси (см. Прибавл. къ Ипат. л. 234).

Представителемъ значенія въ літописи и въ исторія доваряжскихъ князей на Руси, является древлянскій князь Малъ, около половины Х-го въка. Онъ не Норманнъ, не варягъ; онъ единственный, намъ извъстный по имени, не покорившійся вяряжской династіи князь, отъ прежнихъ словенорусскихъ князей. Г. Соловьевъ не признаетъ его княземъ всей древлянской земли; «по всему видно, говоритъ онъ, что онъ былъ князь Коростенскій только, что въ убіеніи Игоря участвовали одни Коростенцы подъ преимущественнымъ вдіяніемъ Мала, остальные же Древляне приняли ихъ сторону послъ, по ясному единству выгодъ; на то прямо указываетъ преданіе; «Ольга же устремися съ сыномъ своимъ на Искоростень градъ, яко тѣ бяху убили мужа ея». Малу, какъ главному зачинщику, присудили жениться на Ольгь; но, повторяемъ, ниоткуда не видно, чтобъ онъ былъ единственнымъ княземъ всей Древлянской земли; на существованіе другихъ князей, другихъ державцевъ земли, прямо указываетъ преданіе въ словахъ пословъ Древлянскихъ: снаши князи добри суть, иже распали суть Деревьску землю»; объ этомъ свидътельствуетъ и молчаніе, которое хранитъ летопись относительно Мала во все продолжение борьбы съ Ольгою» (Ист. Росс. I, 53). Что именно хотель сказать г. Соловьевъ этимъ не совстмъ понятнымъ объясненіемъ, угадать мудрено; по всему видно, что Несторовъ Малъ никакъ не ложился въ принятое имъ представленіе о доваряжскихъ князьяхъ на Руси. Одни Коростенцы,

говорить онъ, участвовали въ убіеніи Игоря, подъ вліяніемъ Мала? но не всѣ же Древляне, отъ перваго до последняго, могли убивать кіевскаго князя, въ одно данное время. Ольга пошла на Коростень? но куда же ей было идти? Слова древлянскихъ пословъ доказываютъ, существованіе, кромѣ Мала, другихъ князей, державцевъ древлянской земли? безъ сомненія. Какъ Изяславъ Ярославичь не быль единовластцемъ въ русской земль, а только кіевскимъ т. е. старшимъ русскимъ княземъ, такъ и коростенскій князь Маль, въ отношеніи къ прочимъ древлянскимъ князьямъ, своимъ родичамъ. Исторія Мала свидітельствуєть до очевидности, какъ о старшинствъ Коростеня между древлянскими городами («что хочете досъдъти? говоритъ Ольга Коростенцамъ; а вси гради ваши предашася мнъ Лаер. 25), такъ и о старшинствъ Мала передъ прочими князьями — родичами древлянской земли. Древляне, посланные къ Ольгъ, договариваются отъ имени всей древлянской земли, не одного Коростеня. «Посла ны Дерьвьска земля, рыкуще сице: мужа твоего убихомъ, бяще бо мужь твой аки волкъ восхищая и грабя, а наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю; да пойди за князь нашь за Малъ; бъ бо имя ему Малъ, князю Дерьвьску» (тамъ же, 24). Не знаю, можно ли выразить яснъе понятіе о Маль, какъ о старшемъ въ родь древлянскихъ князей 44). Что слова «а наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю» относятся къ одному, определенному древлянскому княжескому роду, разумется само собою. Сказаніемъ о Малѣ объясняется прежде выведенное о доваряжскихъ князьяхъ воообще: «и по сихъ братьъ

почаща родъ ихъ держати княженье въ Поляхъ, въ Деревляхъ свое, а Дреговичи свое» и пр. Мысль лѣтописца ясна; ея выраженія опредѣленны; никакая софистическая изворотливость не возможетъ противъ положительно засвидѣтельствованнаго Несторомъ существованія на Руси до варяговъ, наслѣдственныхъ князей и княжескихъ родовъ, наровнѣ съ другими славянскими племенами.

Были ли русскіе князья до варяговъ членами одного рода, какъ у Оботритовъ и Лутичей въ VIII—XII въкахъ, какъ Премыслиды у Чеховъ, какъ въ последстви у насъ Рюриковичи? При началѣ вѣроятно; эпоха призванія застаеть княжескіе роды уже въ полномъ разстройствъ. Несомнънно кажется дъленіе Руси на два родовыхъ княжескихъ центра (такъ было и у вендскихъ Славянъ), соотвътствующихъ ея древнъйшему племенному дъленію на Словенъ и на собственную южиую Русь. Въ следствіе недошедшихъ до насъ и, вфроятно, до самаго Нестора историческихъ переворотовъ, каждое изъ южныхъ племенъ является у него уже отдъльнымъ княженіемъ; мы видимъ тоже самое и на Руси XIII-го стольтія; Русь раздыляется на нъсколько независимыхъ княжествъ, изъ которыхъ каждое имбеть своего великаго князя и своихъ удбльныхъ киязей (см. Солов. Отнош. вступл. VI). Съверный центръ обозначенъ яснъе по волостямъ. Я повторяю, съ надлежащими по моему мивнію объясненіями, слова літописца: «И по сихъ братьи держати почаща родъ ихъ княженье въ Поляхъ; въ Деревляхъ свое, а Дреговичи свое, а Соловъни свое въ Новѣгородѣ, а другое (т. е. Словене держали другое княженіе) на Полоть, иже Полочане. Отъ нихъ же

(т. е. отъ Словенъ же имѣли свое княженіе) Кривичи, иже сѣдять на верхъ Волги, и наверхъ Двины, и наверхъ Днѣпра, ихъ же градъ есть Смоленскъ; туда бо сѣдять Кривичи, таже Сѣверъ отъ нихъ» (т. е. отъ Словенъ, *Лавр.* 5).

Этихъ словъ нельзя кажется понять иначе, ни въ грамматическомъ, ни въ историческомъ смыслѣ. Шлецеръ переводитъ неправильно и произвольно. Онъ говоритъ: «также Дреговичи, Словене новгородскіе и Полочане, сѣдящіе на Полотѣ, имѣли каждый свое особое княженіе» (Нест. Шлец. І. 187). Слова «и другое на Полотѣ» относятся очевидно къ Словенамъ; одно княженіе въ Новгородѣ, другое въ землѣ Полочанъ, вотъ смыслъ Несторовыхъ словъ. Иначе ему слѣдовало бы сказать: «А Полочане свое на Полотѣ».

Далъе у Шлецера: «отъ сихъ (въ сторону?) сидять Кривичи на Двинъ» и пр. У Нестора сказано: «отъ нихъ же Кривичи иже съдять». По какому праву выпускаетъ Шлецеръ слово иже? между тъмъ, все значение Несторовой мысли заключается въ этомъ словъ. Отъ Словенъ же, говоритъ онъ, имъли свое княжение и остальные Кривичи, тъ что сидятъ наверхъ Волги и пр., т. е. Кривичи смоленские. Кривичи у Нестора дълятся на полоцкихъ («а первіи насельници въ Новъгородъ Словъне, Полотьски Кривичи» и пр.) и Смоленскихъ. Кривичи полоцкіе, тъ же Словене, какъ по происхожденію, такъ по языку и по имени; они стоятъ въ лътописи подъ именемъ Полочанъ, въ числъ племенъ говорящихъ особымъ словенскимъ наръчіемъ; смоленскіе, въроятно смъшанные съ Литвою или ляшскими племенами,

новое доказательство въ пользу вышешими новое доказательство въ пользу вышешими.

Настан Касторскаго, что имя Кривичей не этнографическое, а служило отличіемъ тѣхъ племенъ на Руси, которыя въ религіозномъ отношеніи, признавали власть ромовскаго жреца Криве - Кривейто. Полоцкіе Кривичи (вфрифе Полочане) единоплеменники Словенъ Новгородцевъ, участвуютъ въ призваніи варяжскихъ князей; Труворъ садится въ ихъ старшемъ городѣ Изборскѣ «а то нынѣ пригородокъ Псковскій, а тогда быль въ Кривичехъ большій городъ» (Арханг. сп. у Шлецера, Нест. І, 330). Мы не имбемъ ни малбйшаго повода принимать, ни стартишинство Полоцка передъ Изборскомъ, ни завоеванія Синеусомъ Мери и Муромы; Труворомъ Полоцка (Солов. Ист. Росс. I, 97.—срв. Schafar. Sl. Alt. II. 77). Это мивніе основано единственно на опущеніи въ льтописи Мери и Муромы въ числь призывавшихъ племенъ; Полоцка въ числъ городовъ Рюрика, Синеуса и Трувора, въ первую минуту призванія. Но если придерживаться буквально словъ летописца, въ техъ местахъ, где онъ ясно выражается въ общемъ смыслѣ, какимъ образомъ объяснить его молчаніе объ Изборскъ, въ числъ городовъ, перешедшихъ къ Рюрику послѣ Трувора? Всѣ эти города, иные какъ чисто-словенскіе, таковы Изборскъ, Псковъ, Полоцкъ; другіе, какъ словенскія поселенія въ финскихъ земляхъ: Бълоозеро, Ростовъ, Муромъ, входять въ составъ стверныхъ волостей и по смерти двухъ братьсвъ, поступають въ единую власть старшаго, Рюрика. «По дву же льту. Сунеусъ умре, и братъ его Труворъ, и прія власть Рюрикъ; и раздая мужемъ своимъ грады, овому Полотескъ;

овому Ростовъ, другому Бѣлоозеро» (Даер. 9). О смоленскихъ Кривичахъ, мы знаемъ навърное, что они не участвовали въ призваніи и Рюрикъ не сажаетъ у нихъ своихъ мужей; что между темъ ихъ земля была действительно удъломъ новгородскаго княженія, видно не только изъ словъ льтописи «отъ нихъ же Кривичи, иже съдять наверхъ Волги» и пр., но также изъ дъйствій Олега и преданія Несторова: «поиде Олегъ... и приде къ Смоленьску съ Кривичи (разумбется полоцкими) и прія градъ, и посади мужь свой» (Лавр. 10). Выражение прія не допускаеть мысли о завоеваніи; такъ выше «и прія власть Рюрикъ» 45). Замѣчаніе лѣтописца «и приде къ Смоленьску съ Кривичи» указываеть на добровольную сдачу; въроятно смоленскіе Кривичи состояли къ полоцкимъ, въ отношеніяхъ младшаго племени къ старшему. Олегъ принялъ Смоленскъ отъ имени и по праву новгородскаго (въ теснейшемъ смыслѣ полоцкаго) княжича Игоря.

Наконецъ у Шлецера: «На Сѣверъ отъ нихъ у Бѣлаозера сидитъ Весь» и пр. (Нест. Шлец. І. 187). Здѣсь,
посредствомъ произвольной пунктуаціи, Шлецеръ соединяетъ, не менѣе произвольно, два совершенно отдѣльныхъ
предложенія, а подъ словомъ «Сѣверъ» разумѣетъ ошибочно
«на сѣверъ». Я замѣчаю: 1) Несторъ всегда упоминаетъ
о Сѣверянахъ, въ исчисленіи словенскихъ племенъ; опущеніе ихъ въ этомъ мѣстѣ было бы непонятно; 2) «таже
Сѣверъ отъ нихъ» по русски не значитъ «на сѣверъ»;
3) какъ въ этомъ, такъ и въ слѣдующемъ за нимъ тотчасъ
мѣстѣ, Сѣверяне означены подъ собирательною формою,
«Сѣверъ»: «Се бо токмо Словѣнескъ языкъ въ Руси: По-

ляне.... Стверъ» и пр. (Лавр. 5). Изъ Несторовыхъ словъ должно заключить, что въ прежнія времена, Сѣверяне принадлежали къ новгородскому княжеству, т. е. что ихъ область была волостью княжескаго рода, имфвшаго свой столь въ Новгородъ. Имя Съверянъ указываетъ на съверную колонію; Новгородъ Сѣверскій такъ названъ въ память о великомъ Новгородъ. При повъствовани о разселени племенъ, Съверяне также приводятся въ связь съ Новгородцами; Несторъ какъ бы указываетъ на нихъ, въ смыслѣ словенской (новгородской) колоніи: «Словіни же сідоша около езеря Илмеря, прозващася своимъ имянемъ, и сдълаща градъ, и нарекоша и Новъгородъ, а друзіи съдоша по Деснъ, и по Семи, по Сулъ, и нарекошася Съверъ» (Лавр. 3). Въ обоихъ мѣстахъ упоминается о Сѣверянахъ, не по географическому ихъ положенію, послѣ Полянъ и но по родственному, послѣ Новгородцевъ-Древлянъ, Словенъ. Не случайнымь образомъ соединяетъ лѣтописецъ Съверянъ и въ религіозномъ отношеніи, съ ляшскими племенами, Радимичами, и Вятичами. «И Радимичи, и Вятичи, и Сѣверъ одинъ обычай имяху», а о сожженіи мертвыхъ «еже творятъ Вятичи и нынѣ» (Лаер. 6). Сѣверяне были отъ Новгородцевъ; а Новгородъ, какъ увидимъ, состоялъ уже задолго до Рюрика въ особыхъ отношеніяхъ къ вендскому западу. И въ последствіи, Вятичи принадлежали къ черниговскому (съверскому) княжеству (Солов. Ист. Росс. I, 73). По всему видно, что Нестору были хорошо извъстны отношенія княженій и племенъ на доваряжской Руси. Вполнъ върно замъчаетъ по этому предмету г. Срезневскій: «на правахъ древнихъ княжескихъ родовъ основано первое дѣ-

représalato?

леніе Руси на волости; въ родѣ Рюрика оно только повторилось, уже утвержденное древнимъ обычаемъ» (Мысли объ ист. р. яз. 141).

Какъ на западъ, такъ и у насъ, основанное на патріархальномъ началъ господство княжескихъ родовъ, должно было непременно вести къ усобицамъ княжескимъ. Мы уже видъли, что объ этихъ усобицахъ, какъ объ общеславянскомъ фактъ, свидътельствують всъ иноземные писатели; приведенныя выше слова императора Маврикія (какъ все что касается до Антовъ) относятся преимущественно кърусскимъ Славянамъ. Объ этихъ усобицахъ сохранилось преданіе и въ позднейшее время. «Не можемъ знати, въ кая времена и лъта княжаше сей Кій, и колько лътъ княжи, и какова дъла и строенія и брани его быша, или кто по немъ квяжи, имънше ли сына, или нъ, и колико лътъ по немъ премину до великаго князя Рурика, его же бояре Асколдъ и Диръ княжаху въ Кіевѣ; о томъ бо писанія не имамы, токмо се въмы, яко по смерти сихъ братій многая нестроенія и междособныя брани быша, возста бо родъ на родъ» (Густинск. л. 234). Несторъ зналъ разумъется болъе составителя густинской летописи объ эпохе до Рюрика, по крайней мъръ по народнымъ преданіямъ, пъснямъ и пр., и если его летопись не представляеть намъ подробностей о быть и объ отношеніяхъ прежнихъ князей, это должно отнести не къ одному невѣденію лѣтописателя. Сухость извъстій, а иногда и умышленное его молчаніе о княжескихъ родахъ до варяговъ понятны; новая династія боялась воспоминаній и переворотовъ. Какъ у подозрительныхъ Грековъ, такъ и у насъ не терпъли князей изъ чужаго

рода: «Cum Haraldus Constantinopolim venit, verum nomen dissimulans, Nordbriktum se vocavit, neque vulgo constabat, eum regio genere ortum esse; in ea enim terra cautum erat, ne quibus exterorum regum filiis ibi morari, aut cum imperio esse liceret» (hist. Harald. sev. cap. 3). «Lex fuit in Gardarikia, quae vetuit, ne quis, regio sanguine ortus, ibi se contineret, nisi permittente rege» (htst. Ol. Tr. f. cap. 47). Изъ благочестія Несторъ молчить о язычествь; изъ осторожности о прежнихъ князьяхъ, о судьбъ постигией Мала и древлянскій княжескій родъ, посль Ольгиной мести и пр. Преданіе о Вадимь и о возстаніи Новгородневъ, дошло до насъ только въ одномъ, поздныйшемъ спискь тьтописи.

Ни законы исторических

Ни законы историческихъ аналогій, ни положительное свидѣтельство нашихъ лѣтописей, ни, какъ увидимъ, самый ходъ и развитіе начальной русской исторіи, не допускаютъ уединенія словенорусскихъ племенъ отъ общихъ органическихъ условій славянской жизни. Шлецеръ удивлялся какимъ образомъ Шторхъ, ученый человѣкъ, свѣдущій въ иѣмецкой словесности, могъ напасть не только на неученую, но и уродливую мысль о торговли Россіи съ востокомъ въ VIII столѣтіи, мысль, говорить онъ, которая конечно опровергала бы все, что до сихъ поръ о ней (о Россіи) думали (Нест. Шлец. 1, 389). Намъ извѣстно теперь, что эта торговля восходить не къ VIII-му, а къ VII-му столѣтію, а можеть быть и далѣе. Что арабскія монеты въ отношеніи къ торговлѣ, то самое въ отношеніи къ гражданскому развитію и быту доваряжской Руси, ея непремѣнная аналогія съ остальными славянскими племенами, засвиная аналогія съ остальными славянскими племенами, засви-

детельствованныя въ ней летописью общеславянскія гражданскія учрежденія, положительныя указанія Нестора на существованіе княжескихъ родовъ въ древней Руси, ходъ и развитіе русской исторіи въ последующія эпохи. Отвергать совокупность этихъ явленій также невърно, какъ представлять наше древнее язычество еще неразвившимся до поклоненія богамъ; Перунъ и Волосъ въ минологіи имфютъ значеніе Кія и Мала въисторіи; г. Соловьевъ, не допускающій князей на Руси до варяговъ, не имбеть права отвергать, основаннаго на его же ученіи, мибнія г. Кавелина объ отсутствій у нашихъ предковъ-язычниковъ понятія о богахъ и оеогонической системы. Вообше всв эти представленія о дикости и младенчествъ древнихъ, осъдлыхъ народовъ берутъ свой источникъ въложномъ понятіи о законахъ нравственнаго организма челов ка, въ нев врной точк в сравненія прошедшаго времени съ настоящимъ. Грекамъ временъ Гомера было неизвъстно письмо; между тъмъ гером троянской войны не были ни Ирокойцами, ни Альгонкинцами. Осъдлое русское племя, имъвшее города и торговлю (несравненно более развитую чемъ остальныя славянскія племена), не могло въ ограническомъ развитіи своемъ, отстать на нъсколько стольтій, отъ прочихъ ему однокровныхъ народностей. Какъ у нихъ, такъ и на Руси, патріархальному началу следовало проявиться (и оно действительно проявляется) съ одной стороны, въ особомъ значении родоваго и племеннаго старшинства, вызывающемъ вражды племенныя и религіозныя; съ другой, въ утвержденномъ на понятіяхъ о родовой собственности, значеніи княжескихъ родовъ и власти, вызывающемъ усобицы княжескія.

какихъ нападеній; по ученію приверженцевъ родоваго и общиннаго устройства, они призваны миротворцами между родами и общинами; и они не мирятъ никакихъ родовъ или общинъ.

Слова летописца «и почаша сами въ собе володети; и не бъ въ нихъ правды, и въста родъ на родъ, быша въ нихъ усобицѣ, и воевати почаша сами на ся» представляютъ живую, всеславянскому историку знакомую картину того состоянія броженія и смуть, откуда вышло призваніе новой династій князей. По м'єр'є размноженія прежнихъ княжескихъ родовъ, при педостаткъ образованія и письменности, терялась нить старшинства и вмфстф съ нею идея законности; пользуясь враждами племенъ, разжигаемыми до нельзя притязаніями одного города передъ другимъ, на родовое п религіозное старшинство, князья находили въ нихъ неисчерпаемый предлогъ къ усобицамъ; сами же, при неясности своихъ правъ и выдающейся отсюда шаткости княжеской власти, постепенно теряли въ глазахъ народа свое значеніе, какъ владельцевъ земли. Нетъ сомненія, что вражды племенъ и междоусобія князей имѣли мѣсто и при варяжской дани; Норманны и Германды, бравшіс временныя дани съ вендскихъ Славянъ, Хазары на южной Руси, Монголы въ XIII — XIV стольтіяхъ, не вступались во внутреннее управленіе покоренныхъ ими земель; изгнаніе варяговъ было, по всемъ вероятностямъ, нечемъ въ роде избіенія татарскихъ баскаковъ въ Твери, при князѣ Александрѣ Михаиловичь. Между тымь, понятно, что первое упоеніе торжества надъ иноплеменниками, обнаружилось новымъ разгаромъ страстей въ князьяхъ и въ народъ, новыми при-

while we are and a solar and a

тязаніями на старшинство родовъ, племенъ и князей; изъ этого хаотическаго состоянія, новгородская держава могла выдти только передачею княжескихъ правъ въ новую княжескую династію.

Эта мысль, этоть факть не представляются явленіемъ безпримърнымъ въ исторіи славянскихъ народовъ. Наша льтопись полна извъстій объ изгнаніи (особенно Новгородцами) одного князя, для замъщенія его другимъ; мы знаемъ, что у вендскихъ Славянъ, въ случаъ несоблюдения княземъ основныхъ законовъ государственнаго устройства, народъ считаль себя въ правъ отръщать его оть стола. Въ 819 году, по настоянію оботритскихъ бояръ и нарочитыхъ мужей, императоръ Людовикъ осудилъ оботритскаго князя Славомира къ изгнанію, передавъ всв права его Сидрагу Дражковичу (Einhard. Annal. ad ann. 819). Въ 823 году, Лутичи изгоняють своего старшаго князя Милогостя и сажають на великокняжескій столь меньшаго, Сидрага Любовича: «Sed cum is (sc. Meligastus) secundum ritum gentis commissum sibi regnum parum digne administraret, illo abiecto juniori fratri regium honorem detulerunt» (ibid. ad ann. 823). Еще въ 762 году, уже ославянившіеся Болгары истребивъ, до последняго отпрыска, свой древнекняжескій родъ Кубратичей, избирають себѣ въ князья (впрочемъ ими также вскоръ убитаго) Тальца (Τελέτζις). Объ изгнаніи Новгородцами, Полочанами и т. д. прежнихъ князей, какъ предшествовавшемъ призванію варяжскихъ, я надъюсь представить положительныя по возможности доказательства, въ следующей главе.

Теперь чего искали Словене въ своихъ новыхъ кня з ь-

яхъ, куда должны были обратиться для избранія новой династіи? Требованія призванія опредѣляются его причинами. Притязанія прежнихъ княжескихъ родовъ прекращались только передачею правъ ихъ въ иной, высшій по своему значенію въ Славянщинъ, родъ славянскихъ князей; потребности наряда могло удовлетворить только призваніе князя, который бы владёль словенскою землею и судиль по праву, разумъется словенскому. «Поищемъ собъ князя, иже бы володъль нами и судиль по праву». Таковымъ не могъ быть никто изъ южныхъ князей; Новгородъ быль старшимь городомь, его князья старшими князьями въ Руси; никто изъ князей неславянскаго происхожденія, ибо старшинство или благородство иноземнаго князя не имъло смысла для словенскихъ племенъ; судить же по словенскому праву, могъ очевидно только славянскій князь, вскормленный на основныхъ законахъ славянской гражданственности. «Совъть даю вамъ, говорить новгородскій старъйшина, да послъте вРуськую землю мудрые мужи, и призовете князя отъ тамо сущихъ родовъ» (В. Алат. сп. у Шлец. Нест. 1, 278). Еслибы не исторія и народное преданіе, историческая логика указала бы на поморскихъ князей.

## IV.

## ПРИЗВАНІЕ.

Что въ IX-иъ въкъ новгородские Словене уже издавна были въ сношеніяхъ съ прибалтійскими Вендами, болбе чёмъ вёроятно. Клады куфическихъ монетъ отрываемые въ прибалтійскихъ земляхъ, отъ Любека до Куришгафа, доказывають положительно, что въ ІХ, а быть можеть н въ VIII столетін, между полабскими Славянами и дальнить востокомъ существоваль торговый союзъ, коего посредниками были Русь, Хазары и Болгаръ (срвн. Giesebr. W. G. I. 23. — Barthold, Gesch. v. Rüg. u. Pomm. I. 500-504). Объ этихъ сношеніяхъ, въ поздивищее время, свидътельствують Мартинъ Галлъ (procem.), Адамъ бременскій (сар. 66.) и другіе; безъ нихъ непонятны извъстія арабскихъ писателей о вендскихъ Славянахъ; двинскій варяжскій путь относится прямо къ торговому сообщенію чежду Русью и балтійскимъ поморіемъ. Другимъ поводомъ къ сношеніямъ Новгорода съ Поморіемъ, было въроятно религіозное первенство балтійскихъ Вендовъ надъ прочими славянскими племенами; мы знаемъ изъ Гельburne ambuthan мольда, что на поклоненіе идолу Радегаста въ Ретръ, стекались ежегодно изо всъхъ славянскихъ земель: «Siquidem Riaduri sive Tolenzi, propter antiquissimam urbem et celeberrimum illud fanum, in quo simulacrum Radigast ostenditur, regnare volebant, adscribentes sibi singularem nobilitatis honorem, eo quod ab omnibus populis Slauorum frequentaretur, propter responsa et annuas sacrificiorum impensiones» (I. cap. XXI). Еще въ концѣ XI-го стольтія, Чехи посылали тайнымъ образомъ въ Аркону и Ретру, за языческими наставленіями и оракулами (Palacky,  $G.\ v.\ B.\ I.\ 336$ ). Каченовскій и Погодинъ (Изслюдов. III, 413) думали о колонизацій Новгорода отъ балтійскихъ Славянъ; мы увидимъ ниже, что поселеніе, еще задолго до Рюрика, вендской колоніи въ Новгородѣ имѣетъ неоспоримую историческую в фолтость 46).

> Мы положили конечнымъ требованіемъ и цѣлью призванія, высокое рожденіе избранныхъ варяжскихъ князей. Уваженіе къ благородству и старшинству уже само по себъ необходимое следствіе патріархальных формъ быта; оно проявляется основною чертою славянскаго характера, во всьхъ славянскихъ исторіяхъ. «Но се Кій княжаше въ родѣ своемъ» — «вы нѣста князя, ни рода княжа, ·говоритъ Олегъ Аскольду и Диру, но азъ есмъ роду княжа» (Лавр. 4, 10). Митрополить Иларіонъ о Владимирѣ: «Сій славный отъ славныхъ рожьдся, благородный отъ благородныхъ, каганъ нашъ Владимеръ» (Teop.~ce.~omu.~vodъ~2-й, кн. II, стр. 8). Знаменитые роды у Чеховъ восходять къ временамъ доисторическимъ, къ первому поселенію племени въ Чешской земль: Chrudoš, Staglaw—oba bratri, oba Kleno-

wica, roda stara Tetwy Popelowa, jenže pride s pleky s Čechowými, v seže žirne vlasti preš tri řeky» (Ruk. Kralodv. 62. — Cm. marxe hist. convers. Carantan. ap. Kopitar. Glagol. Cloz. LXXV). О высомъ значеній племеннаго благородства и знаменитости родовъ у прибалтійскихъ Славянъ, знають уже летописцы VIII и IX века; такъ Эйнгардъ о Драговить: «Dragawit.... ceteris Wilzorum regulis et nobilitate generis et auctoritate senectutis longe praeminebat» (Annal. ad ann. 789). «Et venerunt reges terrae illius cum rege eorum Tragwito» (Annal. Lauresham. ad ann. 789). Князья и бояре (principes, optimates, barones, suppani, nobiles, primores populi) bcrptчаются у Вендовъ, съ первыхъ годовъ ихъ исторіи. Само собою разумъется, что значенію и благородству князей отвъчало религіозное значеніе и старшинство городовъ и племенъ; какъ у языческихъ Чеховъ, такъ кажется и у насъ, достоинство жрецовъ было наследственно въ родахъ княжескихъ; мы видъли, что у многихъ славянскихъ народовъ, слово knež было первоначально общимъ наименованіемъ жреца и князя (срвн. Palacky, G. v. B. I. 167). Изъ сказаннаго выше о религіозномъ первенствѣ балтійскихъ Славянъ надъ прочими славянскими племенами, выдается и преимущество вендскихъ князей передъ русскими; на нихъ долженъ былъ пасть выборъ новгородскихъ Словенъ, еслибы его не оправдывали и самая близость сношеній и — какъ уже сказано, в роятная родственная связь между Новгородомъ и Поморіемъ.

Не на однъхъ въроятностяхъ и возможностяхъ, миъніе о призваніи варяжскихъ князей отъ балтійскихъ Славянъ,

основано (кром'є фактических доказательствь, о которых будеть сказано въ своемъ м'єсть, на исторических преданіях на уб'єжденіи л'єтописца, его современников и потомства.

Какъ въ концѣ XI-го стольтія Аркона и Руя, такъ въ половинѣ IX-го, Старгардъ и оботритское племя Вагировъ имъли первенство во всей славянской землъ. «Tales autem in eis (Wagiris), говорить Гельмольдъ, quandoque reguli fuisse probantur, qui omni Obotritorum, sive Kycinorum et eorum qui longe remotiores sunt dominio fuerint potiti» (I. cap. XII). Выраженіе «et eorum qui longe remotiores sunt» не можеть быть отнесено ни къ одной · изъ соседнихъ Оботритамъ славянскихъ народностей; самая легендарная форма повъствованія говорить о фактъ необычайномъ, давно прошедшемъ, о столкновеніи съ дальнею, уже отчуждившеюся отъ балтійскаго поморія народностію. Гельмольдъ жилъ и писалъ у Вагировъ; онъ называетъ ихъ землю «nostra Wagirensis provincia» (I. cap. 2); онъ знаеть о Славянахъ по славянскимъ преданіямъ; въ одномъ мѣстѣ онъ говорить: «narrant seniores Slavorum, qui omnes Barbarorum gestas res in memoria tenent» etc. (ibid. cap. 14). Конечно, это извъстіе объ обладаніи родомъ вагирскихъ князей, землею дальняго народа, какъ относящееся къ призванію варяговъ, есть намёкъ и не болье; но при другихъ историческихъ вероятностяхъ, такой намёкъ получаетъ историческое значеніе; онъ знаменателенъ и въ сравненіи съ изв'єстнымъ молчаніемъ скандинавскихъ сагь и исторій о мнимо-норманскомъ происхожденіи варяжскихъ князей.

Еще другое темное преданіе о выселенім цілаго рода славянскихъ князей, изъ балтійскаго поморія въ глубину европейскаго материка, сохранилось у арабскаго писателя Эдриси, извъстнаго подъ названіемъ нубійскаго географа: «Tota haec prima pars Climatis septimi est mare tenebrosum, insulae que ipsius sunt obrutae atque incultae 47). Attamen author libri mirabilium ait, esse tres in hac parte urbes lapsis temporibus habitatas, ad quas erant solitae naves divertere ad emendum ab earum incolis ambarum, lapidesque coloratos. Volente autem quodam ex ipsimet regnare super eos, praelium una cum suis commisit, in illos, ac licet debellatus fuerit, tamen ob exortas inimicitias atque dissidia, quidam eorum inde profecti in mediterraneum penetravere, atque ita urbes illorum dirutae, incultaeque mansere» (Geogr. Nubiens. p. 271). Торговля янтаремъ, доказываетъ что дъло идетъ именно о балтійскомъ поморіи. О разноцвітных и драгоцінных камнях, о коралль и изумрудь (lapides colarati), украшавшихъ храмы язычниковъ-Вендовъ, свидетельствуетъ Масуди (ap. Charmoy, relat. de Masoudy. 319—321, 340, 358). Кто знаетъ въ следствіе какихъ внутреннихъ переворотовъ было предложено тремъ братьямъ и они рѣшились выселиться въ Русь 48).

Есть у насъ и свои преданія, преданія истинно народныя, выдающіяся изъ самаго хода и смысла нашей исторіи. Какъ эта исторія, такъ и они распадають на двѣ категоріи, относящіяся къ двумъ эпохамъ и фактамъ, отдѣльнымъ другь отъ друга. Къ первой категоріи принадлежать преданія древнѣйшія, собственно русскія, не знающія ни

льтописи, ни варяговъ, ни Рюрика. Таково историческое преданіе о Русь, Чехь и Лехь, напрасно относимое к П-му стольтію; о немъ уже знали Византійцы при Игоръ (см. гл. XVII); географическое, производящее Русь отъ ръки Рось или Русы; этимологическое, выводящее имя Руси отъ разсѣянія (см. гл. XII). Преданія новѣйшія, относящіяся къ варягамъ, основаны, съ одной стороны, на извъстіяхъ льтописи; съ другой, на общенародномъ убъжденіи о выход'є Рюрика изъ земель балтійскаго поморія или Пруссін (см. Нест. Шлец. І, 277. Спис. ВАлат. — 281. Стп. Книга. — 283. Данівль приних фонг Бухау. — 285. Петрей u m. d.). Въ этихъ преданіяхъ Шлецеръ (Hecm. I, 277, слъд.) и г. Куникъ (Beruf. I. 115) хотять видѣть плодъ подражанія и проникшей въ Русь XVI-го стольтія польской учености; между темъ ни одинъ польскій историкъ не производить и не могь производить русскихъ князей отъ Августа Кесаря; какъ Поляки (Стеф. Баторій въ ед. Svirens. 1579), такъ и Нъмцы (Magni Moscov. duc. Geneal. in rer. Mosc. scrpt.) см'єются, не безъ тайной досады, надъ генеалогическими притязаніями русскихъ царей. Плодомъ польской учености было извъстіе о занесенныхъ бурею въ балтійское море Римлянахъ, о ромовской колоніи, Палемонъ и т. д.; плодомъ русской учености, сказка объ Августъ Кесаръ, Прусъ и пр. Но основою этой сказки все таки остается убъжденіе, что варяги, у которыхъ поселился брать Августовъ Прусъ и отъ которыхъ въ 862 году вышли Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, жили не въ Швеціи, не въ упландскомъ Роденъ, а на берегахъ Вислы ръки, т. е. были западно-славянскаго происхожденія. Не отъ сказки объ Августви Прусв родилось преданіе о поморской отчизив варяжских в князей, а на обороть; въ эпоху когда никто еще не думаль объ этой сказкв, летопись упоминаеть о сербских в князьях в «съ Кашубъ, отъ поморія Варязскаго, отъ Стараго града за Кгданскомъ» (Ипат. 227).

Неразлучно съ преданіемъ о выходѣ варяжскихъ князей изъ поморія, другое, о новгородскомъ старбишинъ Гостомыслъ. Сомнънія Шлецера, основанныя на хронологическихъ несообразностяхъ и на существованіи только въ двухъ спискахъ летописи, воскресенскомъ и алатырскомъ, позднёйшей вставки «о Рускихъ князехъ» (Нест. Шлец. I, 149, 277), были бы на своемъ мѣстѣ при критическомъ обсужденіи спорнаго историческаго факта; здёсь, гдё дёло идеть о народномъ преданіи, коего главное значеніе состоить въ связи между Гостомысломъ, какъ представителемъ западно-славянскаго начала въ Новгородѣ 49) и сказаніемъ о поморскомъ происхожденіи князей, они свидътельствуютъ только о большей или меньшей сообразительности летописца. Кругъ ( $Forsch.\ I.\ 111-127$ ) въ спеціальномъ изследовании о Гостомысле, эпочитаеть относящееся къ нему извъстіе изобрътеніемъ Герберштейна, будто бы перенесшаго въ Новгородъ оботритскаго князя Gotzomiuszl'a, о которомъ упоминается въ фульдскихъ и другихъ летописяхъ, подъ 844 годомъ. «Оботритскаго князя Табомысла, пишеть онъ (ibid. 126), о которомъ говорится подъ 862 годомъ, нельзя было пустить въ ходъ, какъ малольтняго. Удобнье приходился упоминаемый въ 844 году rex Obotritorum Goztomiuzl; онъ конечно могъ посовътовать ильменскимъ Славянамъ, выбрать себъ князя изъ

своего сосъдства». Едвали! Если въ 862 году, Табомыслъбылъ слишкомъ молодъ, то оботритскаго Гостомысла уже 18 льть какъ не было на свыть; «Hludowicus Abodritos defectionem molientes bello perdomuit, occiso rege eorum Gotzomiuszli, terramque illorum et populum sibi divinitus subjugatum per duces ordinavit» (Annal. Fuldens. ad ann. 844). «Lutharius rex regem Sclavorum Gestimulum occidit, ceteros que sibi subegit» (Annal. Weissemburg. ad ann. 844. — Cfr. Lamberti annal. ap. Pertz V. 47) 50). Что не русскій льтописець списываль Герберштейна (котораго онъ зналъ посломъ Максимиліана, но не авторомъ комментаріевъ о московскихъ дѣлахъ), а наоборотъ, очевидно 51). Во первыхъ, Герберштейнъ повторяеть (исправляя его по возможности) грубый промахъ русской латописи, упоминающей объ одномъ и томъ же новгородскомъ старъйшинъ Гостомыслъ, и при первомъ поселеніи Славянъ на Ильменъ (Нест. Шлец. І, 146), и въ эпоху призванія (тамъ же, 278). Онъ пишетъ: «alii circum lacum Ilmen, qui Novvogardiam occupaverunt, sibi que Principem Gostomissel nomine constituerunt» (Comm. 2) — и далье: «tum Gostomissel, vir et prudens, et magnae in Novvogardia authoritatis, in medium consuluit, ut ad Waregos mitterent» etc. (ibid. 3). Здёсь два Гостомысла; одинъ князь, другой мужъ. Изобрътая своего Гостомысла (въ какихъ видахъ и съ какою непонятною целью у Круга не сказано), умный и ученый посолъ Фердинанда и Максимиліана умѣлъ бы найти два имени для двухъ отличныхъ историческихъ личностей и эпохъ; въ фульдскихъ летописяхъ, у Адама бременскаго, у Дитмара и Гельмольда нътъ недостатка въ славянскихъ

именахъ. Во вторыхъ, еслибы русскій лѣтописецъ или составитель списывалъ Герберштейна, неужели бы онъ взялъ у него только одного Гостомысла, а дѣльную (хотя и не совсѣмъ вѣрную) догадку о Вагирахъ—варягахъ оставилъ безъ всякаго вниманія?

Гостомысть не историческое лице; онъ болье; какъ по имени, такъ и по отношеніямъ къ балтійскому поморію, онъ представитель въ русской исторіи, народнаго преданія о западно-славянскомъ происхожденіи варяжской династіи.

Не иначе понимали вопросъ о варягахъ и другіе, конечно позднѣйшіе составители временниковъ; понимали его, не по однимъ догадкамъ или преданіямъ, а на основаніи положительныхъ убѣжденій и фактовъ.

Гдѣ Несторъ говорить о варягахъ, позднѣйшіе списки лѣтописи именують Нѣмцевъ и нѣмецкую землю. Пол.: «и избрашась отъ Варягъ отъ Нѣмецъ три братіа сроды свонию.—ПНлк.: «Влѣто 6370 поидоша изъ Немецъ три браты со всѣмъ родомъ своимъ». — Арх.: «Въ лѣто 6371, пріндоша князи Нѣмскія на Русь княжити три браты». — ВАлат.: «Влѣто 6370. И приидоша отъ Нѣмецъ три браты сроды своими». — Пол. 2: «и избрашася отъ Немецъ три браты сроды своими» (Нест. Щлец. I, 333, 334).

Норманская школа видить здёсь ясное доказательство скандинавскаго происхожденія варяговъ—Руси; «ибо, говорить г. Куникъ (Beruf. I. 114. Anm. \*), нельзя доказать чтобы въ древнёйшія времена, славянское названіе Германцевъ (Нёмцы) было употребляемо и о негерманскихъ народахъ». Уже Эверсъ (Vorarb. 79, 80) приводилъ примёры противнаго. Нёмьци отъ Рима посланіи отъ Па-

пежа къ Владимиру (Лавр. 36, вар. р.), не германскіе Нёмцы; въ Ипат. л. подъ 1254 г. Чехи названы Нёмцами (стр. 190); въ описаніи путешествія митрополита Пимена въ Грецію, въ 1398 году, читаемъ: «Бяху же ту и Римляне отъ Рима, и отъ Испаніи Нёмцы, и Фрязове отъ Галаты» и-пр. (Карамз. V, прим. 133, стр. 449) 52). Но не въ этомъ дёло.

Кого именно понимали составители позднейшихъ летописей подъ названіями варяговъ-Нѣмцевъ, какую землю подъ названіемъ Нѣмецкой? Въ одномъ мѣстѣ, списки воскресенскій и алатырскій читають: «Вльто 6370. И приидоша отъ Немецъ три браты сроды своими», а въ другомъ: «обладающу Августу всею вселенною, и нача ряди покладати на вселенную. Постави брата своего Патрекія Египту.... А брата своего Пруса въ березъхъ Вислы режы, воградъ Мадборокъ и Торунь и Хвоиница и преславы Гданескъ, и иныхъ многихъ градовъ по реку глаголемую Нѣмонъ, впадшую вморе. И до сего часа по имени его зовется Прусская земля. А отъ Пруса четвертое на десять кольно Рюрикъ» (*Hecm. Шлец. I, 277, 278*). Тоже самое и Степенная книга (тамъ же, 282). Ясно, что для позднейшихъ летописцевъ, эти варяги-Немцы, вышедшіе къ намъ въ 862 году, были не изъ Скандинавіи, а изъ Пруссіи; не съ береговъ Родена, а съ береговъ Вислы и Нфмана.

Кто же теперь эти Нѣмцы? Литвины, Венды, Поляки? Здѣсь разстаемся мы съ народными преданіями и входимъ въ область исторіи.

Не одинъ Рюрикъ съ братьями, не одни Рогволодъ и

Туръ, вышли къ намъ изъ Поморія; мы знаемъ и о другихъ выходцахъ. Вмъстъ съ Рюрикомъ, по свидътельству Курбскаго, вышли къ намъ и Морозовы: «тогда же, або мало предъ темъ, убіенъ отъ него мужъ благоверный, Андрей, внукъ славнаго и сильнаго рыцаря Дмитрія, глаголемаго Шейна, съ роду Морозовыхъ, яже еще вышли отъ Нъмецъ, вкупъ съ Рюрикомъ, прародителемъ Русскихъ княжать, седьмъ мужей храбрыхъ и благородныхъ» (Сказ. Курбск. 111) 58). «И вкупѣ побіени съ нимъ предреченные мужи, Өеодоръ и Василій Воронцовы, родомъ отъ Нѣмецка языка, а племени княжать решскихъ» т. е. имперскихъ, Reichsfürsten. (Сказ. Курбск. 7) 54). «Потомъ погубилъ родъ Колычевыхъ, также мужей свътлыхъ и нарочитыхъ въ родъ, единоплеменныхъ сущихъ Шереметевымъ; бо прародитель ихъ, мужъ свътлый и знаменитый, отъ Нъмецкія земли выбхаль, ему же имя было Михаиль: глаголють его быти съ роду княжать Решскихъ» (тамъ же, 108, см. прим. 162).

И такъ, варяги-Нѣмцы, выходцы изъ Пруссіи, товарищи Рюрика, решскіе княжата — одно и тоже для Курбскаго и его современниковъ. Въ достовѣрности иныхъ, Курбскимъ приводимыхъ генеалогическихъ подробностяхъ сомиѣваться можно; общая основа неоспоримо вѣрна. Прародители Морозовыхъ, Колычевыхъ, Шереметевыхъ, Воронцовыхъ вышли отъ Нѣмцевъ, изъ Пруссіи, изъ родины Рюрика. Происхожденіе Воронцовыхъ и Колычевыхъ отъ решскихъ (имперскихъ) князей, объясняетъ окончательно что должно разумѣть подъ названіями прусская земля — Нѣмцы, варяги.

О германскихъ имперскихъ князьяхъ думать нельзя. Выселеніе въ Русь германскихъ княжать не могло пройти незамътно; въ историческихъ отношеніяхъ Руси къ германскому западу, не находимъ никакого повода къ подобному выселенію; къ тому же, у Курбскаго, германскіе выходцы были бы означены родомъ изъ Цесаріи (см. Сказ. Курбск. 421, прим. 73); выражение отъ Нѣмецъ, отъ Нѣмецкія земли всегда указываеть на Пруссію. Но решскими князьями, со второй половины XII-го стольтія, являются поморскіе герцоги; Богуславъ возведенъ въ 1180 году, императоромъ Фридрихомъ I, въ достоинство герцога Славін (Slaviae dux) и имперскаго князя (см. Barthold, G. v. Rüg. u. Pomm. II. 258.—Dahlmann, G. v. Dänem. I. 306); въ 1184 онъ уже является на имперскомъ праздникъ (Reichsfest) въ Майнцъ: «Ad hanc curiam totius imperii principes, utpote Francorum, Teutonicorum, Sclavorum, cet. congregantur» (Otto de S. Blasio Append. Urstis. p.  $(210)^{55}$ ). Отъ этихъ поморскихъ решскихъ князей, вели безъ сомнѣнія свой родъ наши варяго-прусскіе выходцы Воронцовы, Шереметевы, Колычевы и т. д. Для составителей родословыхъ и лътописей они были отъ Нъмецъ и отъ Нѣмецкія земли, какъ для Эйнгарда Славяне VIII-го стольтія: «Natio quaedam Sclavorum est in Germania, sedens super littus Oceani». (Annal. ad ann. 789) 56). Hu Эйнгардъ, ни русскіе лътописцы не думали о германскомъ происхожденіи поморскихъ варяговъ или Славянъ; но въ XVI въкъ, земли нъкогда населенныя Полабами, были уже землями чисто-германскими Отсюда, за невозможностью согласовать историческія преданія Руси, съ географіею эпохи, названіе Пруссіи для бывшей вендославянской земли; славянскія Висла и Нёманъ на мёсто онёмеченныхъ Лабы и Одера. Самая несвязность этихъ извёстій, географическія несообразности и промахи, свидётельствуютъ объ основной дёйствительности преданія, выводившаго династію Рюрика изъ Поморія; варяжская родина исчезла; но память о ней сохранилась въ легендарныхъ сказаніяхъ народа.

Славянскій характеръ призванія опредѣляется окончательно характеромъ отношеній прежнихъ князей и подвастныхъ имъ словено-русскихъ племенъ къ варяжской династіи.

Г. Соловьевъ (Ист. Росс. I, 212) полагаетъ, что «славянскіе князья исчезаютъ съ приходомъ князей варяжскихъ; нельзя искать ихъ и въбоярахъ.... потому что достоинство старшинъ у Славянъ не было наслѣдственно въ одной родо. вой линіи». Въ предыдущей главъ я старался показать неосновательность этого взгляда на значение доваряжскихъ князей на Руси; не признавать въ Малъ и древлянскихъ князьяхъ рода славянскихъ князей тождественнаго по правамъ и значенію, съ княжескими родами у всёхъ остальныхъ славянскихъ племенъ и народовъ, значить жертвовать для системы очевидною историческою действительностію. Одно заблужденіе ведеть за собою другое; отвергая существованіе на Руси при варягахъ, прежнихъ князей, г. Соловьевъ вынужденъ подъ именемъ мужей, разосланныхъ первыми князьями по городамъ, разумъть князей — родичей Рюрика, потому что въпрелиминаріяхъ договора съ Греками сказано: «даяти уклады на Рускіе городы.... по тімь бо городомь сідяху князья подъ Ольгомъ суще» (Лавр. 13). Между темъ, онъ туть же говорить: «князьями никогда не называются простые мужи, но всегда только члены владѣтельныхъ родовъ. Объ отношеніяхъ этихъ родичей къ князьямъ мы ничего не знаемъ; можемъ только сказать, что эти отношенія не были подобны послѣдующимъ родовымъ княжескимъ, именно уже потому, что родичи Рюрика называются мужьями его, что указываетъ на отношеніе дружинное, слѣд. служебное, а не на родовое» (Отнош. 41). Я не вижу возможности согласить эти противорѣчащія другъ другу воззрѣнія; и не доказываетъ ли самая сухость извѣстій лѣтописца объ этихъ князьяхъ, что дѣло идетъ не о родичахъ варяжской династіи?

Новгородскіе Словене, а съ ними и прочія племена, входившія въ составъ съвернаго союза, возмутясь противъ своихъ прежнихъ князей, показали имъ путь отъ себя; изгнанные пошли в роятно на югъ, сказавъ своимъ тамошнимъ родичамъ: кормите насъ! («братья! вамъ челомъ бью, вамъ животъ дати и хлебомъ накормити» Лавр. 215). Рюрикъ и его братья не находять князей у призывавщихъ племенъ; по смерти Синеуса и Трувора, Рюрикъ раздаетъ своимъ мужамъ города ихъ, Полоцкъ, Ростовъ, Бѣлоозеро<sup>57</sup>); ясное доказательство, что варяжскихъ княжескихъ родичей (за исключеніемъ Олега) не было; въ противномъ случать нельзя объяснить ихъ отчужденія отъ обладанія землею. Понятно, что при избраніи князей, Словене, испытанные усобицами княжескихъ родовъ, искали по преимуществу князей малосемейныхъ; сначала они хотъли только одного князя: «поищемъ собѣ князя» 58). Роды, о которыхъ упоминается въл тописи (ои изъбращася 3 братья съ роды

своими»), означаютъ здъсь не княжеские роды, а единоплеменниковъ вообще (срвн. слова Олега Аскольду: «да придъта къ намъ къ родомъ своимъ» Лаер. 10). У трехъ братьевъ, вмѣстѣ вышедшихъ изъ Поморія, могъ быть только одинъ родъ; такъ о Кіѣ, Щекѣ и Хоривѣ: «и по сихъ братьи держати почаша родъ ихъ княженье въ Поляхъ». Никоновскій списокъ поправляетъ: «со всёмъ родомъ своимъ»; другіе говорять о дружинь (Нест. Шлец. І, 333). Нигдъ льтопись не намекаеть на существование князей, родичей Рюрика и Олега; считать же съ гг. Соловьевымъ (Ист. Росс. I, 106, 107) и Куникомъ (Beruf. II. 176, 177) князей, о которыхъ говорится въдоговорахъ Олега и Игоря (*Даер.* 13, 14,  $\dot{20}$ ), варягами-родичами, невозможно, кром'ь другихъ причинъ, о которыхъ ниже, и потому: 1) что эти князья извъстны только на югъ, послъ водворенія Олега въ собственной Руси; при Рюрикъ о нихъ не упоминается; а называть князьями простыхъ мужей мы не имъемъ права; 2) что вмісто необходимаго развитія, літопись знаеть опостепенномъ упадкъ этихъ княжескихъ родовъ, до совершеннаго ихъ исчезновенія при Святославъ.

На югѣ, русская исторія образуется иначе; здѣсь Олегь является не по призванію; здѣсь онъ находить прежнихъ, славянскихъ князей. Основаніе новой державы на югѣ, перенесеніе на Кіевъ всего что предназначалось Новгороду, факть первенствующій въ русской исторіи; между тѣмъ, на сколько мнѣ кажется, значеніе и побудительныя причины этого факта еще недостаточно выяснены.

Г. Соловьевъ (Ист. Росс. I, 101) полагаетъ, что Олегъ, какъ старшій въ родѣ, а не какъ опекунъ мало-

льтняго княжича, получаль всю власть Рюрика и удерживаль ее до конца жизни своей. Но выражение лътописи «въдавъ ему сынъ свой на руцѣ», на которомъ преимущественно основано это мнѣніе (Ист. Отнош. 41, прим. 2), указываетъ именно на опеку до совершеннолетія; такъ въ Русской Правдѣ, II, § 93; «аще будуть въ дому дѣти мали, а не джи ся будуть сами собою печаловати, а мати имъ поидеть за мужь, то кто имъ ближни будеть, тому же дати на руць і съ добыткомъ и съ домомь донельже возмогуть»; и въ Ипатьевской льтописи, 151: «Давыдъ же столь свой даль сыновцю своему Мьстиславу Романовичю, а сына своего Костантина въ Русь посла, брату своему Рюрикови на руцѣ». Съ другой стороны, до водворенія въ Кіевъ, Олегъ не князь; онъ говорить Аскольду и Диру: «вы нъста князя, ни рода княжа, но азъ есмь роду княжа, и се есть сынъ Рюриковъ». Игорь единственный представитель княжескаго достоинства отца своего; но и онъ, какъ состоящій подъ опекою Олега, следовательно не полновластецъ въ землъ своей, названъ не княземъ, а княжичемъ ( $\mathbf{Давр.}\ 10$ ) 59); ибо князьями начальная лътопись именуетъ только владетельныхъ князей, князей княжащихъ, а не, какъ думаетъ г. Соловьевъ, встхъ членовъ княже-• скаго рода. Олегъ могъ сдёлаться килземъ, потому что онъ быль роду княжа; но для этого ему было нужно княженіе.

«Въ нѣкоторыхъ новыхъ историческихъ повѣстяхъ, говоритъ Карамзинъ (*I*, прим. 291), Олегъ названъ племянникомъ Рюрика». Дѣйствительно мы читаемъ въ воскресенскомъ и алатырскомъ спискахъ лѣтописи: «князже Рюрикъ взя ссобою два брата Синеуса и Трувора и племян-

ника своего Олга» (Нест. Шлец. I, 300, 301). Судя по вфроятностямъ возраста, Олегъ могъ быть сыномъ старшаго, умершаго до призванія, брата Рюрика; и въ этомъ случаћ, не Игорю а ему, следовало после Рюрика право на княженіе, по закону славянскому. Между тімь, притязаніе на это право (допустивъ его предъявленіе Олегомъ) должно было встретить въ Новгороде отпоръ, основанный на заключенныхъ съ Поморіемъ условіяхъ; ибо, если Новгородцы и согласились на принятіе къ себъ (по общеславянскому обычаю) трехъ братьевъ — князей, то въроятно не иначе, какъ выгородивъ себя предварительно отъ обратнаго действія славянскаго права наследства т. е. отъ какого бы то ни было домогательства власти, со стороны заморскихъ родичей Рюрика. Этимъ объяснилось бы то постоянное нерасположение Олега къ Новгороду, о которомъ находимъ не одно свидетельство въ летописи. Какъ бы то ни было (ибо я нисколько не дорожу своей эпизодическою догадкою), Олегъ ръшился основать, уже для себя, новую, независимую державу на югѣ; средства были у него въ рукахъ; съ одной стороны — варяги и подвластныя Игорю словеночюдскія племена; съ другой — обаяніе варяжскаго княжескаго имени и на южную Русь. На эту мысль наводить и образъ дъйствій его; онъ представленъ въ льтописи (по справедливому замѣчанію г. Соловьева, Ист. Росс. І, 102) не завоевателемъ, а возстановителемъ своего права, права рода своего, нарушеннаго дерзкичи дружинниками. Онъ принялъ Смоленскъ отъ имени Игоря, будущаго словенскаго князя; онъ отнимаеть Кіевъ, у хищниковъ Аскольда и Дира. Здёсь онъ становится княземъ, полновластцемъ

въ своей русской земль 60). Южныя племена и князья ихъ (разумъется сначала не всъ, и не всъ по доброй волъ), признають господство Олега, и какъ князя варяжскаго, имъщаго надъ туземными премущество родоваго и въроятно религіознаго благородства; на последнее указываеть можеть быть прозвание Олега въщимъ; и какъ князя, обладающаго двумя старъйшими на Руси городами: Новгородомъ — какъ представитель словенскаго князя; Кіевомъ по собственному княжескому праву. Объ этомъ династическомъ, можно сказать мирномъ завоеваніи, свидътельствуетъ вся начальная исторія Руси; сюда хотілось бы мнъ отнести и характеристическе выражение Льва Діакона о покореніи русскимъ оружіемъ состіднихъ племенъ и областей безъ труда и кровопролитія (Leo Diac. ed. Bonn. 151); въ рѣчи Святослава эти слова не у мѣста; но самая странность ихъ показываеть, что они не изобрѣтенныя, а слышанныя.

Несторъ молчить вообще объ отношеніяхъ къ варяжскимъ князьямъ туземныхъ, покорившихся династовъ; между тѣмъ, довольно опредѣленное понятіе о природѣ этихъ отношеній, можемъ извлечь изъ исторіи древлянскаго княжества. «Въ лѣто 6391. Поча Олегъ воевати Деревляны, и примучивъ ѝ, имаше на нихъ дань по чернѣ кунѣ.... И бѣ обладая Олегъ Поляны и Деревляны, Сѣверены и Радимичи, а съ Уличи и Тѣверци имяше рать» (Лавр. 10). Въ 907 году, Древляне участвуютъ въ походѣ противъ Грековъ (тамъ мес, 12). «Въ лѣто 6421.... И Деревляне заратишася отъ Игоря по Олговѣ смерти.—Въ лѣто 6422. Иде Игорь на Деревляны, и побѣдивъ възложи на ня дань болшю

Ольговы» (тамг же, 18). Наконецъ, въ 945 году, возстаніе Древлянъ и ихъ князя Мала; убіеніе Игоря; въ 946, мщеніе Ольгино; присоединеніе древлянской земли къ кіевскому княжеству (тамъ же, 23, 24, 25). И такъ, въ теченій 63 годовъ, Древляне платять дань, при случав дають войско, иногда возстаютъ противъ кіевскаго князя, но сохраняють свою внутреннюю независимость, свой княжескій родъ, своихъ князей «иже распасли суть Деревьску землю». Тоже самое, хотя и не въ столь ръзкихъ размърахъ, должно принять и у прочихъ племенъ; варяжское завоеваніе проявляется, не какъ норманское въ Англіи и во Франціи, порабощеніемъ одной народности другою, замѣщеніемъ прежнихъ владъльцевъ новыми; оно основано на извъстномъ правъ, на условіяхъ; это преимущественно династическое явленіе. Варяжскіе князья обладаютъ покоренными племенами вътомъ смыслѣ, что получаютъ отъ нихъ дань и военную помощь; но прежніе владёльцы остаются на своихъ столахъ и по прежнему владъютъ своею землею, за исключеніемъ городовъ и волостей, вошедшихъ въ непосредственный составъ новой державы; таковыми, кромт стверныхъ городовъ, участвовавшихъ въ призваніи, являются на югъ Кіевъ, Черниговъ, Переяславль, Любечь. Г. Соловьевъ (Отнош. 43) полагаетъ напрасно, что въ этихъ городахъ сидъли князья — родичи, подручники Олеговы: озеро же, Муромъ, Смоленскъ пропущены у Нестора, потому что въ нихъ сидъли простые мужи (тамъ же, прим. 7). Въ опредъленіи историческаго явленія, основаннаго единственно на отличіи, по юридическому значенію, мужа отъ князя, невозможно смешивать произвольно этихъ

названій, ни толковать тексть льтописи: «Поиде Олегь.... и прія градъ (Смоленскъ), и посади мужь свой. Оттуда поиде внизъ, и взя Любець, и посади мужь свой» (Давр. 10), такимъ образомъ, что мужь въ Смоленскъ означаетъ дъйствительно простаго мужа, а въ Любечъ князя-родича 61). Въ тексть льтописи «.... даяти уклады на Рускіе городы: первое на Кіевъ, таже и на Черниговъ, и на Переяславъ, и на Полътескъ, и на Ростовъ, и на Любечь, и на прочая городы; по темъ бо городомъ седяху князья подъ Ольгомъ суще» (Лаер. 13), последнія слова: «по темъ бо городомъ съдяху князья подъ Ольгомъ суще» относятся не къ Кіеву, Чернигову, Полоцку, Любечу и т. д., а къ прочимъ непоименованнымъ городамъ. Мы знаемъ, что въ Полоцкъ и Ростовъ Рюрикъ посадилъ своихъ мужей; Олегъ сажаетъ также мужей (а не князей-родичей, которыхъ у него быть не могло) въ Смоленскъ и Любечъ; откуда же было взяться князьямъ 62)? Самое выраженіе «князья подъ Ольгомъ . суще» — «отъ сущихъ подъ рукою нашихъ князь свътлыхъ», указываютъ на отношенія не родовыя, а державцапобъдителя къвассаламъ-подручникамъ. Никогда наши князья Рюриковичи не являются подъ рукою великаго или старшаго князя (срвн. чешское područj — подданство). Князь Мстиславъ говорить послу Андрееву: «иди же ко князю своему и рци ему: мы тя досихъмъсть акы отца имъли по любви; аже еси съ сякыми ръчьми прислаль, не акы къ князю, но акы къ подручнику и просту человъку, а что умыслиль еси, а тое дей, а Богь за всемъ» (Ипат. 190, подг 1174 г.). Князья подъ Ольгомъ суще, князья сущіе подъ рукою, означають покорившихся прежнихъ династовъ,

совершенно въ смыслѣ греческаго ύποχείριος; ύποχείριον έχειν τινα - captivum tenere (Polyb. I. 21. 8). Βъ словъ Даніила заточника: «и умножи, Господи, вся человъки подъ руку его» (князя. Изд. Сахар. 44). Олегъ требоваль укладовъ; 1) на всъ свои собственные и Игоревы города, Кіевъ, Полоцкъ, Черниговъ, Любечь, Ростовъ и т. д. 68). 2) На города, въ которыхъ сидели (а не были посажены) прежніе славянскіе князья, бывшіе подъ его рукою (напр. на Коростень у Древлянъ) т. е. по одному городу на каждаго малаго князя. Этими укладами, какъ частію военной добычи, онъ вознаграждаль словенорусскихъ князей, за полученную отъ нихъ военную помощь. На природу отношеній къ князьямъ данникамъ указываютъ слова договора: «и не вдадимъ, елико наше изволеніе быти (т. е. на сколько зависить отъ насъ) отъ сущихъ подъ рукою нашихъ князь свътлыхъ, никакому же съблазну или винъ» (Даер. 14). Олегъ является здъсь не родовымъ старъйшиною въ русской земль, а главою покоривщихся, явшихся по дань, но въ сущности еще независимыхъ, мелкихъ династовъ.

При Игорѣ эти отношенія измѣняются, какъ по причинѣ завоеваній и постепенно возрастающаго могущества и значенія варяжскихъ князей, такъ безъ сомнѣнія и въ слѣдствіе сліянія русскихъ династій съваряжскою, посредствомъ брачныхъ союзовъ между представителями прежнихъ княжескихъ родовъ и княжнами варяжскими, родными и двоюродными сестрами Олега и Игоря. О существованіи этихъ союзовъ свидѣтельствуютъ упоминаемые въ договорѣ Игоря его нетіи, т. е. сестрыничи Слуды и Акунъ, являющіеся

послами, одинъ отъ самаго Игоря, другой отъ русскаго князя или боярина Карша. Съ другой стороны, въ числъ женъ Олега и Игоря были въроятно и родственницы, сестры и дочери покоренныхъ русскихъ князей; Древляне помышляють о сліянім кіевскаго княжества съ древлянскою землею, посредствомъ брака Мала съ Ольгою. Върнымъ кажется что изъ князей-данниковъ, около половины Х въка, уже многіе уступили Кіеву лучшую часть своихъ волостей (Черниговъ и Переяславль еще прежде), при замътной утрать своего княжескаго значенія; другіе обратились въ бояръ; является нѣчто въ родѣ двора. Новый порядокъ вещей явно обпаруживается при сличеніи Игорева договора съ Олеговымъ. При Игорф уже нфтъ тфхъ свфтлыхъ князей, сущихъ подъ рукою Олега, покоренныхъ (ὑποχείριοι), но самовластцевъ въ своихъ княженіяхъ, независимыхъ данниковъ варягорусскаго князя. Игоревы послы договариваются: «Отъ Игоря великаго князя Рускаго, и отъ всякоя княжья, и отъ всъхъ людій Рускія земли» (Лаер. 20). Являются формулы: «Великій князь Игорь и князи и бояре его». — «Великій князь Русьскій и бояре его» — «къ великому князю Русьскому Игорю, и къ людемъ его» (Догов. Игоря изд. Тобіена, стр. 21, 22, 37). Нигд $\pm$  Олег $\pm$  не говорить отъ одного своего имени; Греки договариваются и съ нимъ, и черезъ него съ подчиненными ему медкими, племенными династами; въ основныхъ статьяхъ Игорева договора, речь идеть только о великомъ князе, какъ о единодержавцѣ въ землѣ; прежніе князья упоминаются только въ формулахъ; жены ихъ, русскія княгини сопровождають Ольгу въ Царьградъ; какъ бояре, такъ и князья

имѣють своихъ пословъ едвали не ради одного блеска и пышности; новое доказательство ранняго образованія велико-княжескаго двора въ Кіевѣ 64). Конечно, не всѣ прежніе князья одинаково скоро уступали свои права на независимость и княженіе; Древляне держатъ себя вдали отъ варяжской династіи; при Игорѣ они не участвуютъ въ греческомъ походѣ, вѣроятно откупаясь данью. Съ покореніемъ древлянской земли при Ольгѣ, падетъ сильнѣйшее независимое словенорусское княжество; древлянская земля входитъ въ составъ варяжской державы. Ольга уже не довольствуется одною данью, какъ Олегъ и Игорь; она идетъ по древлянской землѣ, уставляя уставы и уроки; Святославъ сажаетъ сына своего Ольга «въ Деревѣхъ», какъ въ своей волости. Родъ Маловъ, если не былъ истребленъ совершенно, перешелъ, по примѣру другихъ княжескихъ родовъ, въ боярскій.

При Святославѣ исчезаетъ самый княжескій титуль для потомковъ прежнихъ князей; въ договорѣ съ Греками упоминается только о боярахъ; Святославъ говоритъ отъ себя: «Азъ Святославъ князь Рускій». Князья окончательно превратились въ бояръ; прежніе роды исчезли; естественный историческій ходъ.

Не такъ, конечно, понимаютъ эти факты представители норманскаго миѣнія. «Рюрикъ, Труворъ и Синеусъ, говорить г. Куникъ (Beruf. II. 176) выселились на востокъ съ своими кровными, родственниками. Кромѣ Олега, къ нимъ, по всей вѣроятности, принадлежали всѣ тѣ лица, которымъ Игоревъ договоръ приписываетъ княжеское происхожденіе. По своимъ отцамъ, матерямъ и мужьямъ, всѣ они могли состоять въ близкихъ отношеніяхъ къ Рюрикову княже-

скому дому, образуя болье или менье древнія боковыя его линіи, изъ коихъ иныя выводили свое начало еще изъ Швеціи» (срвн. тамъ же, 154). Мы видьли что и по мивнію г. Соловьева эти smâkonungar, подъ названіемъ князей, сидьли въ Черниговь, Полоцкь, Переяславль, Ростовь, Любечь и прочихъ городахъ. Но подобное состояніе новорожденнаго общества условливаетъ цыльй рядъ явленій, о которыхъ ныть даже и намёка въ нашей исторіи. Я возражаю:

- 1. Если эти малые князья были Норманны, Småkonungar (Kleinkönige), родичи Рюрика, мы въ правѣ, какъ и прежде, спросить: почему этихъ норманскихъ князей нѣтъ на сѣверѣ при Рюрикѣ, а только на завоеванномъ югѣ при Олегѣ и Игорѣ? Норманское вліяніе должно быть тѣмъ ощутительнѣе чѣмъ ближе къ началу государства.
- 2. На какомъ правѣ состояли при Олегѣ и Игорѣ эти князья (Smàkonungar) родичи ихъ? Съ норманской точки зрѣнія, конечно на ленномъ; по крайней мѣрѣ нѣтъ повода предполагать, чтобы норманскіе конунги (будь они родичи Рюрика или нѣтъ) согласились оставаться въ завоеванномъ ими краѣ, управителями Олега и Игоря, когда тѣ же Норманны въ Англіп и во Франціи дѣлятъ между собою завоеванную землю на участки и наслѣдственные феоды. Но развѣ русская исторія знаетъ о дѣленіи земель? о наслѣдственныхъ баронахъ или ярлахъ Чернигова, Ростова, Любеча? Предполагаемое Норманство малыхъ князей условливаетъ развитіе на Руси въ высшей степени феодальной системы. Исчезаютъ ли такія явленія, не оставя по себѣ ни памяти, ни слѣда въ народной жизни, въ исторіи? и

что же сталось съ этими Småkonungar и потомствомъ ихъ послѣ Игоря? При Рюрикѣ ихъ еще нѣтъ; при Святославѣ ихъ уже нѣтъ болѣе.

- 3. Князьями, какъ сказано, назывались у насъ только владѣтельные; но если допустить, что слова лѣтошиси «по тѣмъ бо городомъ сѣдяху князья подъ Ольгомъ суще» относятся къ варяжскимъ родичамъ Олега (smâkonungar), выходитъ, что Черниговъ, Переяславль, Любечь и пр. образовали отдѣльныя княженія, подвластныя особымъ норманскимъ династамъ?
- 4. Въ предположеніи порманской школы, всё личности являющіяся историческими дѣятелями на Руси, отъ Рюрика до Ярослава включительно, чисто норманскаго происхожденія. Неужели между ними (я разумѣю Аскольда, Дира, Ольму, Свенгелда, Люта, Мстиша, Ясмуда, Прѣтича, Блуда и пр.) не было ни одного smâkonung'а родича варяжскихъ князей 65)? А если были такіе, какимъ образомъ родство ихъ съ княжескимъ русскимъ домомъ остается тайною, какъ для Нестора, такъ и для сѣверныхъ сагъ? Неужели, съ другой стороны, между мнимыми многочисленными князьями-родичами Рюрика, Олега, Игоря, Святослава, не было ни одного чье имя, съ обозначеніемъ родства его, проникло бы въ нашу лѣтопись?
- 5. При норманской системѣ, равно невозможны малые князья, норманскаго и славянскаго происхожденія; въ послѣднемъ случаѣ отношенія туземныхъ династовъ къ Норманнамъ завоевателямъ и князьямъ ихъ, представляются неразрѣшимою историческою загадкою. Да и что же станется съ норманскими именами этихъ князей въ Игоревомъ договорѣ?

Норманская школа не имѣетъ права основывать на однихъ (болѣе чѣмъ спорныхъ) подобозвучіяхъ именъ, историческія явленія которыхъ она не объясняетъ и объяснить не въ состояніи. Свидѣтельства письменныя требуютъ подтвержденія отъ фактовъ и на оборотъ. Навязывать же исторіи факты огромнаго политическаго значенія, предоставляя будущимъ вѣкамъ ихъ невозможную разгадку, значитъ писать повѣсть, не того, что было, а того, что могло бы случиться, при данныхъ обстоятельствахъ и условіяхъ.

#### V.

# BAPATIOI. — BAPATTOI. — VAERINGJAR.

(См. Прилож. къ II т. Зап. Имп. Акад. Наукъ. № 3. Отрывки изъ изслъдов. о вар. вопр. С. Гедеонова. Стр. 130 — 168).

Имя Варяговъ—внѣ памятниковъ русской письменности, является впервые подъ формою Vaeringjar въ исландскихъ сагахъ, около 1020 года; подъ формою Варангъ, у Абу-Рейханъ Мухаммеда Эль-Бируни, въ 1029 66); у византійца Кедрина, подъ формою Βάραγγοι, въ 1034 году.

Такъ какъ слово варягъ обличаетъ не собственно русское лингвистическое начало, а между тѣмъ извѣстно на Руси уже въ ІХ столѣтіи, т. е. за 150 слишковъ годовъ до перваго помина о варягахъ у Скандинавовъ, Арабовъ и Грековъ, то мы въ правѣ заключить, что оно зашло къ намъ не скандинавскимъ, арабскимъ или греческимъ путемъ; что стало быть, тѣ варяги, отъ которыхъ, по сказанію лѣтописи, вышелъ Рюрикъ — были, по всей вѣроятности, не изъ Швеціи.

Этого заключенія норманская школа допустить не можеть.

Въ прежніе годы отыскивали скандинавскихъ Vaeringjar въ федератахъ IX вѣка и Фарганахъ Константина багрянороднаго.

Нынѣ эта связь порвана.

Въ своихъ дополненіяхъ къ изысканіямъ Круга, г. Куникъ покончить съ высказаннымъ впервые Стриттеромъ (Мет. рор. IV. 400. № b) предположеніемъ о мнимомъ тождествѣ варанговъ съ Фарганами (см. Krug. Forsch. II. 770 — 782). Къ представленнымъ имъ вполнѣ убѣдительнымъ доводамъ, я прибавилъ указаніе на приводимое Рейске изъ Абулфеды свидѣтельство о восточномъ происхожденіи фарганской дружины и на сохранившееся у нубійскаго географа извѣстіе объ азіатской (трансоксанской) провинціи Farghána, отчизнѣ, этихъ Фаргановъ 67) (Отр. о вар. вопр. 131).

Фаргановъ, какъ извѣстно, считали продолженіемъ псевдо-готской дружины федератовъ, будто бы исчезающей въ началѣ IX вѣка. Но уже Олимпіодоръ и Прокопій знали о разноплеменномъ составѣ этого войска, готскаго только при началѣ; г. Куникъ, отрекшійся еще въ 1862 году отъ предположенія о происхожденіи варяговъ отъ федератовъ (мамъ же, замыч. 217), приводить въ Каспіѣ г. Дорна смр. 420, мѣсто изъ Кедрина (еd. Вомя. 11. 546) въ которомъ объ отрядѣ федератовъ, какъ состоявшемъ изъ дикихъ обитателей Ликаоніи и Писидіи, уполивается подъ 1041 годомъ, слёдовательно современно варанискому корпусу и совсёмъ независию отъ него.

Какъ Фаргановъ, такъ и осдератовъ следуетъ считать выбывания изъ русской исторіи. **Что же стан**ется теперь съ теорією норманскаго происхожденія варяговъ?

Съ послѣднимъ манифестомъ норманской школы по вопросу о зачаткахъ варяжскаго имени, выступилъ г. Куникъ въ изданныхъ имъ дополненіяхъ къ сочиненію г. Дорна, Каспій. Изъ этихъ дополненій мы извлекаемъ слѣдующія положенія: подъ предполагаемою формою Wâring, на древне-шведскомъ нарѣчіи, разумѣлись дружинники (ротники, отъ предполагаемаго же древне-скандинавскаго wâra = обѣтъ, присяга) шведскихъ конунговъ; отъ этого шведскаго wâring, около 850 года или ранѣе, наше варягъ; около 950-го греческое βάραγγος.

Система эта, какъ видно, зародилась не подъ вліяніемъ какихъ либо новыхъ открытій по части исторіи варяговъ, а только въ слёдствіе вынужденнаго отреченія Норманнистовъ отъ тёхъ внёшнихъ точекъ опоры, которыми, до послёднихъ годовъ, они привыкли считать, съ одной стороны — мнимую связь норманскихъ вэринговъ съ готскими федератами; съ другой — мнимое существованіе у народовъ готской крови, изъ среды коихъ Греки по временамъ набирали наемное войско, соотвётствующей греческому βάραγγος, но въ историческихъ памятникахъ не имѣющейся и, притомъ, лингвистически невозможной формы warang.

Объ употребленіи у Скандинавовъ варапгскаго или варяжскаго имени, намъ извъстно слъдующее:

1. Оно дошло до насъ въ норвего-исландскихъ источникахъ, подъ формою Vaeringi (множ. ч. Vaeringjar). Никакой другой формы скандинавская письменность не знаетъ.

Отсюда коненчо еще не следуеть, чтобы въ вопросе, загадочномъ по преимуществу, норманская школа не имъла права искать подкрыпленія своимъ убыжденіямъ, въ открытой для всёхъ области историческихъ и лингвистическихъ предположеній. Выговаривая это право для себя, мы охотно предоставляемъ его и другимъ. Дъло однакоже въ томъ, что предлагаемая форма waring далеко не отвъчаетъ выводимымъ изъ ея мнимаго существованія заключеніямъ. Возможность ея перехода въ греческое βάραγγος болье чьмъ comпительна; изъ waring могло бы образоваться только βάριγγος. Въ приводимыхъ изъ византійской письменности примърахъ мнимаго усиленія первоначальной основной гласной передъ носовою гортанною (Гаστέλεγκος и Гаστέλαγχος, Σφέγγος η Sphangus, Σφέγκελος η Σφάγγελος; Kunik, ар. Dorn. 636, 637), я вижу только произшедшіе отъ нерадѣнія или произвола переписчиковъ варіанты различныхъ кодексовъ; тоже самое должно сказать и о встръчающихся въ грамоть 1088 г. формахъ Вараччи, Κούλπιννοι (ibid. 417); онъ очевидно произошли отъ таковой же ошибки сиисывателя, принявшаго двойную үү за двойное уу. Да и самая (предполагаемая) форма waring не можеть устоять противъ дошедшаго случайно до насъ, въ названіи острова Väringö (ö = островъ), подлиннаго древне-шведскаго имени Väring. «Väringö, сообщають мнѣ изъ Стокгольма, островокъ лежащій вблизи отъ твердой земли, въ большомъ проливѣ между Стокгольмомъ и Фурусундомъ» 68). Названіе Väringö этотъ островъ в роятно получилъ потому что служиль сборнымь містомь наемникамь, отправлявшимся въ Грецію для поступленія въ варангскую дружину;

вполи тождественно съ норвего-исландскимъ vaeringi и доказываеть, что подобно Норвежцамъ, Шведы X—XI ст. говорили не Waring, а Vaering. Но отъ обще-скандинавскаго vaeringi = varingi не могли произойти ни русское варягъ, ни греческое  $\beta$ άραγγος.

2. Въ памятникахъ древне-скандинавской письменности, о вэрингахъ (Vaeringjar) упоминается не прежде первой четверти XI столѣтія.

На основаніи системы, относящей начало (и притомъ начало русское) варангской дружины въ Греціи къ 988 году, г. Васильевскій полагаеть, что Болле сынъ Болле былъ первымъ Норманномъ (въ общемъ значени этого слова) поступившимъ въ эту дружину, около 1020 — 1026 года (Ж. М. Н. П. ч. CLXXVI. Omd. 2, стр. 112). Если бы даже такова и была мысль записанной въ началъ XIII ст. Лаксдэльской саги, то все же нельзя основать строгаго хронологическаго вывода на словахъ: «Nec nobis quidem relatum est, Normannorum aliquem sub Constantinopolitano rege meruisse prius, quam Bollium, Bollii flium». Этими словами доказывалось бы только, что около 1020 года, учрежденіе постоянцаго варангскаго корпуса въ Греціи, было действительно еще новизною для норвегоисландскихъ слагателей сагъ или что здѣсь говорится о Болле Боллесонъ только въ смыслъ знаменитаго и по знатности рода извъстнаго Норманна. Но должно замътить что тамъ, гдъ издатели Лаксдэльской саги по рукописямъ Арна Магнусона, читаютъ Nordmadr (Laxd. S. Hafniae. 1826. р. 314 - 315), въ техъ рукописяхъ, которыми пользовался Эрихсенъ (Disquis. hist. antiq. ap. Schloetzer, Allg. Nord. Gesch. 565) стояло несравненно в роятн в шее Islendskr madr; къ тому же вся та часть саги, къ которой принадлежить исторія Болле Боллесона, почитается позднъйшимъ и весьма сомнительной достовърности ея дополненіемъ (Finn. Iohann. Hist. eccles. Isl. vol. 4. praefat. p. VI.— Laxd.~S.~praefat.~XVI). Что Норманны  $\pm$ здили въ  $\Gamma$ рецію, для поступленія на императорскую службу, задолго до 1020 года, историческій фактъ, основанный, не столько на положительныхъ свидетельствахъ (впрочемъ см. Kunik ap. Dorn. 675), сколько на томъ логическомъ выводѣ, что при постоянныхъ сношеніяхъ Норманновъ съ Русью IX — X вѣка (будь эта Русь скандинавскаго или славянскаго происхожденія), почти немыслимо, чтобы нікоторые изънихъ не доходили до Кпля и, по примъру своихъ союзниковъ или (какъ думаютъ Норманнисты) однокровниковъ, не служили наемниками въ византійскихъ войскахъ. Только, какъ вмѣсть съ тьмъ, сльдуетъ признать не менье положительнымъ фактомъ и позднее учреждение въ Греціи варангскаго корпуса, и позднее упоминовение въ памятникахъ древнескандинавской письменности объ имени вэринговъ (Vaeringjar), то, этихъ Норманновъ, греческихъ наймитовъ въ IX-Х въкъ, придется искать не подъ варангскимъ, а подъ другимъ именемъ, о чемъ см. гл. XIX.

3. Вэрингами у Норманновъ, назывались только служившіе въ варангскомъ корпуст въ Греціи.

До сихъ поръ это положеніе, увержденное на безчисленныхъ, вполнѣ достовѣрныхъ свидѣтельствахъ, считалось историческою, всѣми принятою, аксіомою (см. Krug, Forsch. I. 231.— Kunik, Beruf. I. 41—46). Г. Васильевскій

старается подорвать его указаніемъ на мнимое употребленіе Гейдарвига - сагою названія Vaeringjar для обозначенія и тьхъ Норманновъ, которые служили варягами у русскихъ князей. Вига-Барди, разсказывается въ этой сагѣ, изгнанный судомъ изъ своей исландской родины, послъ долгихъ скитаній «прибыль въ Гардарики, и сдёлался тамъ наемникомъ, и былъ тамъ съ Вэрингами, и всѣ Норманны высоко чтили его и вошли съ нимъ въ дружбу». Это свидътельство имъло бы цъну, еслибы дъло шло о временахъ Олега, Игоря, Святослава; какъ вощедшее въ народное преданіе или сагу не менте сорока лтт послт учрежденія варангскаго корпуса въ Греціи, оно можетъ быть отнесено только къ варангамъ въ Византіи (съ чемъ согласны Гопфъ и К. Мауреръ, а въ послъднее время и г. Куникъ, ар. Dorn. 675) или къ Норманнамъ, возвращавшимся на родину изъ Греціи черезъ Русь, по отбывкѣ своей варангской службы. На Руси всѣ Норманны слыли варягами; между тѣмъ сага нменно отличаетъ Вига-Барди отъ вэринговъ (какъ при началь, Гаральдова сага Гаральда Гардреда), указывая только на его сообщество съ ними; значить (если даже и допустить, что дело идеть собственно о Руси) сага думала не о русскихъ варягахъ, а о греческихъ варангахъ. Да и какой въсъ можетъ имъть уединенное свидътельство Гейдарвига-саги, при отсутствіи во встхъ остальныхъ, имени вэринговъ для Норманновъ, служившихъ наемниками у русскихъ князей? «Если гдѣ либо, говоритъ Сенковскій, то въ этой (Эймундовой) сагъ, слово Варяги, Vaeringar или Vaeringiar долженствовало бы встричаться на каждой страницѣ, потому что повѣствователи сами служили здѣсь въ званіи Варяговъ, сами исполняли ихъ должность; къ удивленію, оно нигдѣ не встрѣчается и кажется имъ неизвъстнымъ» (Библ. д. чт. 1834. II, 30, прим. 4). Уже Байеръ говориль съ тъмъ же выражениемъ изумления: «inauditum apud hos piratas nomen Varegorum» (Срви. Отр. о вар. вопр. 137—149). Слишкомъ часто приводимая норманнистами ссылка на недостатокъ шведскихъ источниковъ IX и X стольтій, здъсь не у мъста; исландскія саги разсказывають съ возможными подробностями о пребываніи именно на Руси (и не рѣдко по найму русскихъ князей), своихъ норвежскихъ выходцевъ Олафа Тригвасона, Магнуса, Эйлифа, Рагнара, Эймунда и нр.; но варягами (вэрингами) ихъ не называютъ. Норвежцы Гаральдъ и Эйлифъ служать у Ярослава въ качествъ оберегателей границъ (Hist. Har. Sev. cap. 2); для Руси они варяги какъ по народности, такъ и по служебному званію; но сага признаетъ за Гаральдомъ имя вэринга, только со дня его поступленія въ варангскую дружину, въ Константинополѣ (ibid. cap. 3). Допустить ли что варяжскимъ именемъ на Руси, отличали себя одии только Шведы; Норвежцы же и Датчане отправлявшіе, вмѣстѣ съ ними, варяжскую службу у русскихъ князей, варягами себя не называли, сберегая это имя (подъ формою Vaeringjar) только для тёхъ изъ своихъ соотчичей, которые служили наемниками въ варангской дружинъ греческихъ императоровъ? Я не думаю, чтобы это предположение могло расчитывать на большое сочувствіе въ ученомъ мірѣ.

Позднее и вмѣстѣ съ тѣмъ одновременное цоявленіе варяжскаго имени у Грековъ и у Норманновъ, понятно только при слѣдующихъ условіяхъ: а) варяжское имя вод-

ворилось у Грековъ въ слѣдствіе учрежденія въ Греціи, при посредничествѣ Руси, особаго, постояннаго норманскаго корпуса варяговъ-варанговъ, въ послѣдніе годы Х вѣка;
b) Норманны приняли отъ Грековъ имя варанговъ подъ
формою Vaeringjar и обозначали этимъ именемъ только
служившихъ наемниками въ варангской дружинѣ.

Откуда же на Руси имя варягъ и какое имъетъ оно значеніе?

Это имя кажется не коренное русское. По причинамъ о которыхъ ниже, я не могу вполнѣ согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ ученыхъ (Sjögren, Ber. Finn Magn. 74. Kunik, Beruf, I, 1—37), которые приписываютъ исключительно иноземное, преимущественно германское происхожденіе всѣмъ словамъ славянскихъ нарѣчій, заканчивающимся суффиксомъ ang; 69) относительно русскаго языка, оно, въ извѣстной степени, основательно.

Но непосредственных сношеній съ германскими народами, до-Рюриковская Русь не имѣла. Остается предположить (и съ этимъ предположеніемъ вполнѣ согласна и историческая вѣроятность) что, подобно тому какъ слова szelag и sterlag перешли къ намъ отъ Германцевъ польскимъ путемъ, слово varag, германское по своему корню, занесено къ намъ съ варяжскаго (балтійскаго) поморія, господствовавшими на немъ славянскими племенами.

Въ др. верхне-германскомъ нарѣчім wari (Wehr) оборона; warjan, готск. varjan (wehren) оборонять; отсюда и Wehr въ смыслѣ оружія. Съ другой стороны, въ сохранившемся въ трехъ редакціяхъ вендскомъ словарѣ Геннига (по списку Гильфердинга) имѣется:

Ped. I. Degen—Waro. Schwerdt—Warang, waró. Wehren, sich wehren-Warrjóissa.

Ped. II. Degen—Warów, Warang. Auf dem Degen—No wára. Schwerdt—waráng, waróv, Wehren, sich wehren—warryjoýssa.

Ped. III. Degen — Waró, accus. Warang. Auf den Degen — no wara. Schwerdt—warang, waró. Wehren, sich wehren — warryóissà.

Что waro есть ничто иное какъ древне-германское wari (Wehr) несомнънно (срвн. Schleicher. L. u. F. Lehre d. Polab. Spr. 213); но warang? У Геннига warang противополагается waro, какъ мечь шпагѣ; по другой редакціи оба слова признаются однозначащими; по третьей warang оказывается винительнымъ падежемъ waro. Какъ видно показанія вустровскаго пастора довольно неопредѣленны. О винительномъ падежѣ warang (warā-вара), при именительномъ waro думать нельзя; warang (wara) могло бы быть винительнымъ падежемъ только (мужск. рода) слова war'-варь (срвн. царь, царя и т. п.), еслибы дёло шло о существъ одушевленномъ; при обозначении неодушевленныхъ предметовъ мужскаго и средняго рода, винительный падежъ не разнится отъ именительнаго. Г. Шлейхеръ (185) объясняеть wara (warang) уменьшительнымъ оть waro; но среднія уменьшительныя на л также исключительная принад. лежность одушевленныхъ существъ (на пр. теля, куря, ягня); приводимые на стр. 186 мнимые примфры противнаго нимало не убъдительны 70). Скоръе можно бы предположить особую форму вара (срвн. имя, пламя, буря, тля); но что же станется тогда съ другою, однозначащею формою waro?

Относительно производства русскаго варягъ изъ вендскихъ нарѣчій, конечно равно передаеть ли Геннигово warang форму wara-вара или (что в роятнье) составное, при суффиксѣ ag, слово varag - варыгъ — мечникъ (см. Отр. о вар. вопр. 160), такъ какъ, вопреки слишкомъ увърительно постановленному Норманнистами лингвистическому закону, суффиксъ ang, ank, можетъ быть доказанъ въ коренныхъ славянскихъ словахъ, преимущественно польскихъ; на пр. pstrag (salmo fario, форель) отъ прилаг. pstry-пестрый, у Чеховъ pstruh, по русски пеструшка, у Иллирій девъ bistranga (Diction. Megis. 1592), у Мадяръ pisztrang; morag (чернобурый звърь; срвн. murček, bos niger, Linde); рајак (паукъ), у Древанъ, по Геннигу, poyang; Krishank (Krzyzak, Kreutzherr) отъ Хорутанскаго krish, крестъ; omięg (cicuta virosa), чешск. omeg, womeg, русск. омегъ, церк. омъгъ; wasąg (waząz'ek, rad. wiąz, Flechtwagen, Carn. vesénga)<sup>71</sup>) и т. д., не говоря уже о словахъ каковы: krąg (кржгъ), drąg (држгъ, tignum); urąg (ржгъ), lag, ciag, przag (?), съ производными: brzegolag, dylag, pociag, zaciag, zaprzag, poprag и пр., въ которыхъ конечное ад если и не является възначении суффикса, то все же свидътельствуетъ противъ мнимаго отвращения славянскихъ нарѣчій къ этой формѣ окончанія словъ 72).

Грамматическая правильность производства русскаго варягъ отъ живаго, по всёмъ законамъ славянской лингвистики составленнаго, у Геннига буква въ букву записаннаго вендскаго varag, - warang, неотрицаема; естественность этой этимологіи особенно заманчива въ виду тёхъ невёроятныхъ истязаній которымъ ревнители порманнизма подвер-

таютъ скандинавскіе языки и исторіи, въ тщетной надеждѣ вымучить у нихъ нѣчто подходящее къ вендо-русскому varag-варагъ, къ словено-русскому Русь. Въ этомъ отношеніи норманская школа оказала существенную услугу русскому дѣлу; каждая новая, неудавшаяся ей попытка разъясненія основныхъ пунктовъ вопроса, умаляетъ въ значительной степени вѣру въ неногрѣшимость ея положеній; между тѣмъ, при настоящемъ состояніи науки, выборъ предоставляется едва-ли не исключительно между шведскимъ и всндскимъ происхожденіемъ Варяговъ; между шведскимъ и словено-русскимъ происхожденіемъ Руси. Эта-то необходимость выбора и упрочиваетъ за не слишкомъ богатою письменными свидѣтельствами (въ особенности историческими памятниками вендскаго края) славянскою теоріею, строго научное значеніе.

Какъ Норманны понимали норманно-вендскихъ пиратовъ подъ общимъ именемъ Viking'овъ, такъ, по всей въроятности, вендо-германскіе слыли въ Поморіи подъ общимъ названіемъ varag'овъ (меченосцевъ, ратниковъ). О постоянныхъ союзахъ Вендовъ съ Норманнами въ дѣлѣ морскаго разбоя см. Отр. о вар. вопр. 157—159. Въ этомъ смыслѣ пиратовъ-воиновъ (при томъ почетномъ значеніи какимъ, въ свое время, отличаются равносильныя варяжскому, названія Гуцуловъ, казаковъ и т. п.), перешло слово varag отъ балтійскихъ Славянъ къ восточнымъ; подъ этимъ названіемъ стали они разумѣть всѣхъ вообще балтійскихъ пиратовъ, были ли они Шведы, Норвежцы, Оботриты, Маркоманны - Вагиры и пр. Это первоначальное значеніе варяжскаго имени никогда не изчезало совершенно въ рус-

скихъ понятіяхъ; въ книгъ о древностяхъ Рос. государства упоминается о Варягахъ (разбойникахъ) жившихъ еще до основанія Кіева, на берегахъ Теплаго (Чернаго) моря (Синод. библ.  $\mathcal{N}$  329 у Карамз. I, прим. 282); въ сказанів о Мамаевомъ побоищъ, князь Дмитрій Ольгердовичъ говорить о собранной имъ (противъ Венгровъ?) дружинъ: «Божіниъ промысломъ совокуплени быша иные люди, брани дыя належащія оть Дунайскихъ Варягъ» (Изд. Сахар. 52). Въ Никоновской летописи подъ 1379 г., Варягами названы, кажется, литовскіе ратники: «Князь Ягайло Литовскій.... совокупиль Литвы много и Варягь и Жемоти и прочее и поиде на помощь Мамаю царю» 78). Полаб. ское varag отозвалось и въ польскомъ названіи мъстечка Waręž въ Галиціи (см. Москвит. 1841 г.). Словомъ варяжа областной архангельскій говоръ обозначаеть заморца; заморье, заморскую сторону (Слов. Даля).

Сами Венды себя варягами, въ этническомъ смыслѣ, не называли; это имя, какъ уже сказано, было походнымъ, подобно имени Viking; въ русской цѣтописи (тоже самое должно сказать о договорахъ, о Русской Правдѣ, о похвальномъ словѣ митрополита Иларіона) нѣтъ и слѣда чтобы первые русскіе князья считали себя варягами или отъ варяжскаго рода. У восточныхъ Славянъ слово varag вскорѣ перешло изъ нарицательнаго въ географическое — народное, въ смыслѣ имени Франкъ на востокѣ; имъ стали обозначать всѣ тѣ народности, отъ которыхъ выходили балтійскіе пираты — варяги. Мпогозначущи въ этомъ отношеніи слова лѣтописи: «ти суть людье Ноугородьци отъ рода Варяжьска» (Лавр. 9). Голый фактъ засвидѣтельство-

ванный этими словами тотъ, что еще въ Несторову эпоху, Новгородцы похвалялись, если не прямымъ варяжскимъ происхожденіемъ, то родствомъ съ варягами; отличались отъ прочихъ русскихъ племенъ варяжскими особенностями своего быта. Этихъ словъ Несторъ не могъ бы написать, еслибъ они не были въ самомъ дѣлѣ, выраженіемъ основаннаго на вфрныхъ преданіяхъ и примфтахъ, народнаго убъжденія. Теперь, были ли эти Новгородцы-варяги скандинавскаго происхожденія? Тогда пусть намъ укажутъ на следы Норрены въ новгородскомъ наречіи; на следы Одиновой въры въ новгородскомъ язычествъ; на скандинавское начало въ правъ, обычаяхъ, образъ жизни древняго Новгорода. Если же норманская школа не въ состояніи удовлетворить этимъ, болъе чъмъ справедливымъ требованіямъ исторической логики (а что она не въ состояніи, мы уже видёли), остается допустить, засвидётельствованный и фактическими доказательствами (см.  $\imath A$ . IX), западнославянскій характеръ новгородскаго-варяжства въ ІХ — XII въкахъ. Это варяжство Несторъ относить къ вліянію именно тъхъ дружинниковъ, которые пришли вмъстъ съ Рюрикомъ; но трудно предположить, чтобы въ 17-тилътнее княженіе Рюрика (княженіс, какъ извѣстно, ознаменованное не совству дружелюбными отношеніями Новгородцевъ къ пришлымъ варягамъ), Новгородъ могъ сдълаться варяжскою землею (когда и Кіевъ не названъ варяжскимъ у Нестора), да еще въ томъ, до невозможнаго преувеличенномъ размъръ, о которомъ свидътельствуетъ льтопись: «преже бо бѣша Словѣни». Рюрикъ привелъ съ собою не болѣе трехъ, четырехъ сотъ человъкъ; призывавшія князей племена не

разрѣшили бы имъ дружины, которая при составѣ болѣе многочисленномъ, могла бы немедленно сдѣлаться господствующею силою <sup>74</sup>). Но подъ вліяніемъ ли этихъ 300 — 400 человѣкъ оваряжилась новгородская область въ теченіи нѣсколькихъ годовъ? Всего естественнѣе предположить, что еще до Рюрика (и не позднѣе половины VIII столѣтія) колонія Вендовъ, быть можетъ тѣхъ Маркоманновъ, о которыхъ Гельмольдъ говоритъ: «Sunt autem in terra Slavorum Marcae quamplures, quarum non infima nostra Wagirensis est provincia, habens viros fortes et exercitatos praeliis, tam Danorum, quam Slavorum» (сар. 87), поселилась въ Новгородѣ; у туземцевъ они слыли подъ общимъ названіемъ варяговъ.

Такова, по нашему разумѣнію, была исторія варяжскаго имени до второй половины ІХ вѣка; таковы историческія событія и особенности, съ которыми мы имѣемъ сообразить дошедшія до насъ въ лѣтописи и во многомъ уже противъ прежняго измѣнившіяся понятія Нестора о варягахъ. Но объ этомъ въ главѣ XIV.

О судьбахъ варяжства и варяжскаго имени, послѣ призванія, независимо отъ воззрѣній самаго лѣтописца, должно замѣтить, что, если его сильно занимаютъ Варяги (и потому что Рюриковичи были отъ варяжскаго рода, и въ слѣдствіе того значенія какое получило варяжское имя по учрежденіи въ Греціи дружины варанговъ), то собственно русскихъ людей Х вѣка они мало интересовали. Варяжскіе князья, утвердившіе свой столъ въ Кіевѣ и выселившіеся съ ними поморскіе дружинники, стали Русью; варяжскіе наемники, приходившіе въ Русь по рѣдкому зову

князей, были явленіемъ случайнымъ, мало замѣтнымъ въ русской жизни; варягами Русь себя никогда не называли. Воть почему, идущія оть Руси, извістія арабскихъ писателей о варягахъ, начинаются не прежде второй четверти XI стольтія, то-есть съ того времени когда поъздки Норманновъ въ Кпль усилились до того, что по вестготскому закону, никто изъ сидъвшихъ въ Греціи не могъ пользоваться правомъ наследства въ Готландіи (Вестотск. зак. II. О правы наслыдства XVI), а имя варанговъ пріобрѣю особый почеть и извъстность (даже въ самой Руси), какъ отборнаго византійскаго войска. Если бы основателями государства въ 862 году были такъ называемые Варяги-Русь (Норманны); если бы эти Норманны прилагали себъ всегда и вездѣ названіе варяговъ (Wâring); еслибы наконецъ извъстія Арабовъ о варягахъ шли отъ Норманновъ (см. Кипік, Вегия. І. 72), было бы совершенно необъяснимо почему варяжское имя (Warang, Wareng, Warank) не отозвалось въ сочиненіяхъ Ибнъ-Даста, Ибнъ-Фоцлана, Масуди и другихъ писателей Х въка, такъ подробно разсказывающихъ о Руси, какъ съ 1029 года оно отзывается у Бируни, а за нимъ у Ибнъ-Эль-Варди, Димешки и пр. Ясно, что только съ водвореніемъ варяжскаго имени въ Греціи, оно проникаетъ черезъ Русь и на востокъ; но отсюда и дволкій характеръ арабскихъ извѣстій о варягахъ. Съ одной стороны, подъ названіемъ варанговъ, Арабы понимають уже однихъ Скандинавовъ 75); въ самомъ дѣлѣ, съ принятіемъ христіанства, сношенія Руси съ вендоваряжскимъ поморіемъ должны были прекратиться; при Ярославъ Варяги состоятъ исключительно изъ Норманновъ. Съ другой стороны, въ тѣхъ же арабскихъ извъстіяхъ передаются не скандинавскія, а коренныя русскія понятія о варягахъ. Варангами называется народъ, варенсскимъ — море. У Норманновъ варяжское море Ostersalt; варяжскій путь Austurweg; вэрингами (Vaeringjar) именуются только состоящіе въ греческой службѣ. Но не могли же Норманны, вмѣсто своихъ собственныхъ, передавать Арабамъ словено-русскія понятія о варягахъ.

Мы читаемъ въ летописи, подъ 944 годомъ: «а хрестеяную Русь водиша роть въ церкви святаго Ильи, яже есть надъ ручаемъ, конець Пасынъчѣ бесѣды и Козарѣ: се бо бъ сборная церкви, мнози бо бъща Варязи хрестеяни». Въ этихъ словахъ г. Куникъ (ар. Dorn. 429) видить доказательство отождествленія літописью Руси и варяговъ. Мив кажется они свидетельствують о противномъ. Выраженіе «сборная церкви» прямо указываетъ на церковь св. Ильи (безъ сомнънія единственную христіанскую въ Кіев'в), какъ на общую Руси (туземцамъ) съ варягами (иноплеменниками). Русскихъ христіанъ, въ 944 году, было конечно не много; Святославъ говоритъ еще въ 955 г.: «како азъ хочю инъ законъ пріяти единъ?» По всей въроятности церковь св. Ильи посроена крестившимися въ Греціи варягами. Русинами не называеть лѣтопись и варяговъмучениковъ при Владимирѣ; но объ Ольгѣ, какъ о русской святой, восклицаеть восторженно: «Си первое вниде въ царство небесное отъ Руси, сію бо хвалять Рустіе сынове, аки началницю: ибо по смерти моляще Бога за Русь»; тоже самое о святыхъ Борист и Глъбъ (Лавр. 29, 59). Я уже не говорю о томъ, что противъ исключенія изъ числа присягавшихъ Игоревыхъ людей, всего славянскаго элемента его войска, равно протестуетъ и лѣтопись и исторія.

Я высказаль еще въ 1862 году предположение о зачаткъ варангскаго корпуса въ Греціи въ 980 г., какъ состоящемъ въ прямой связи съ поступленіемъ въ греческую службу, отправленныхъ Владимиромъ къ императору сварливыхъ варяговъ-Норманновъ (Отр. о вар. вопр. 164). Въ монографіи, впрочемъ въ высшей степени замѣчательной, какъ по върности научной оценки скандинавскихъ сагъ, такъ и по собраннымъ въ ней новымъ извъстіямъ и даннымъ о значеніи и составѣ греко-варангскаго корпуса; г. Васильевскій относить начало варангской дружины къ 988 году, а первыми Варангами считаетъ тотъ шеститысячный (по указанію армянскаго писателя Асохика) русскій отрядъ, который былъ посланъ Владимиромъ на помощь императору Василію. Противъ моего предположенія г. Васильевскій приводить, съ одной стороны, свидѣтельство Лаксдэльской саги о Болле Боллесонъ, какъ о первомъ Норманнъ, вступившемъ въ военную службу къ византійскому императору; съ другой, то обстоятельство, что на основаніи этого (моего) предположенія, пришлось бы допустить, что императоръ не послушался совъта Владимира: «не мози ихъ держати въ градъ.... но расточи я разно» и т. д. Слова Лаксдэльской саги, какъ сказано выше, относятся по всей в роятности къ однимъ Исландцамъ; даннаго ему совъта императоръ послушался на половину. Варяговъ въ градъ не пустили; въ градъ не держали; еще въ 1034 году, при первомъ поминѣ о варангскомъ корпусѣ,

онъ квартируеть въ отдаленномъ оракисійскомъ Өемѣ, въ въ малой Азін. Менѣе удобоисполнимою оказалась вторая половина совѣта (быть можеть изобрѣтеніе самого лѣтописца); Норманны не дали бы себя расточить по два и три человѣка, кого въ хазарскій, кого въ фарганскій, кого въ армянскій отрядъ. Къ тому же сила и цѣнность варангской дружины состояла въ ея совокупности; Норманны имѣли свое оружіе, свою тактику, свою сноровку въ битвахъ; всѣ этѣ выгоды исчезали при расточеніи ихъ по другимъ войскамъ. Не могла наконецъ и греческая имперія бояться переворота отъ горсти, въ отдаленную провинцію Малой Азіи отправленныхъ Норманновъ, когда эти самые Норманны не смѣли противостать Владимиру «сольстившему имъ и въ добавокъ выгнавшему ихъ изъ Кіева.

Остается разсмотрѣть на чемъ основана теорія о русскомъ происхожденіи варангскаго корпуса.

Въ приводимыхъ г. Васильевскимъ изъ исторіи Авона преосв. Порфирія, изъ греческой вивліовики г. Савы, изъ византійской исторіи г. Гонфа и пр. грамотахъ 1060, 1075, 1079 и 1088 гг., Варанги и Русь стоятъ рядомъ и притомъ безъ раздѣлительной частицы или (ἢ), которою отдѣляются остальные члены предложенія. Отсюда г. Васильевскій (Ст. III, 129) заключаетъ о равнозначимости, въ греческомъ словоупотребленіи, выраженій Варатусі и Рає и о первоначально русскомъ составѣ варангской дружины, допуская однакоже что Скандинавы, которые ушли въ Византію въ 980 году отъ князя кіевскаго Владимира, могли поступить въ составъ корпуса, организованнаго черезъ восемь лѣтъ (тамъ же, 151).

И здісь, на сколько мий кажется, приміты товарищества двухъ другъ отъ друга различныхъ народностей, произвольно обращены въ приметы родства. Судя по воззреніямъ Норманнистовъ на діятельность Скандинавовъ въ Руси IX — XI въковъ, едва ли не придется допустить что не только Норманны призванные въ 862 году и потемство ихъ, но еще и всв вообще Скандинавы (Шведы въ особенности) хозяйничали по произволу въ землъ восточныхъ Славянъ, приходили на Русь когда и куда имъ хотълось, то малыми партіями, то сотнями и тысячами, отправлялись черезъ Новгородъ и Кіевъ въ Грецію, безъ зова и дозволенія русскаго князя и греческаго императора; однимъ словомъ, видъли въ обреченныхъ «на свое любезное земледѣліе Славянахъ», своихъ поставщиковъ дароваго провіанта, въ Грекахъ-своихъ природныхъ банкировъ. Этого не было и быть не могло, даже если бы призванные варяги и были Норманнами. Изъдошедшихъ до насъ постановленій договоровъ: «приходящіи Русь да витають у святаго Мамы, и послеть царство наше, да испишють имена ихъ.... и да входять въ городъ одиными вороты, съ царевымъ мужемъ, безъ оружья, мужь 50» (Лавр. 13; срвн. Игор. догов. тами же, 21), видно, во первыхъ, что наймомъ Руси у Грековъ распоряжался великій князь кіевскій; во вторыхъ, что Греки не допускали къ себъ иноземцевъ-наемниковъ, иначе какъ при извъстныхъ мърахъ предосторожности. Отъ варяговъ-Норманновъ требовалось, разумъется, тоже, что отъ Руси. Безъ дозволенія новгородскихъ посадниковъ, Шведы не могли прибыть въ Новгородъ; безъ дозволенія и посредничества русскаго князя (конечно взи-

мавшаго съ нихъ установленную пошлину) — въ Константинополь. Уже при Игоръ водились писанные паспорты: «ныне же уведель князь вашь посылати грамоту ко цар-гостье, да приносять грамоту, пишюче сице: яко послажь жорабль селько» (дог. Игор. 20). На писанную грамоту или паспорть указывають прямо слова варяговъ Владимиру: «да покажи намъ путь въ Греки». Отправленное передъ ними посольство имбетъ характеръ извинительнаго (по случаю многочисленности варяговъ 980 года) объясненія. При этихъ условіяхъ, то-есть, съ одной стороны, при выходѣ варяговъ изъ Руси, съ русскою грамотою; съ другой, при естественномъ, почти обязательномъ товариществъ Руси и варанговъ, не удивительно, что Греки соединяли какъ бы въ одинъ, оба корпуса; почти тоже делають они и въ отношенін Хазаръ и Фаргановъ (Const. Porph. de Cerim. ed. Вопп. І. 576). Иные изъ византійскихъ и армянскихъ писателей XI века считали, кажется, варанговъ видомъ Руси; Пселль, въ разсказъ о возмущени Варды Ооки въ 988 году (см. Bacuseeck. Cm. I, 122), указываеть, по всьмъ въроятностямъ, на новоучрежденный въ 980 году варангскій и Василіемъ къ русскому присоединенный отрядъ, словами:  $\hat{\eta}$  ξενικ $\hat{\eta}$  έτέρα δύναμις  $^{76}$ ). Ни одно изъ приводимыхъ г. Васильевскимъ свидетельствъ не оправдываеть его предположенія будто бы «сами Русскіе, служившіе въ Византіи, называли себя Варягами, принеся съ собою этотъ терминъ изъ Кіева» (Ст. I, 143). На Руси, подъ именемъ варяговъ (будь оно принято въсмыслѣ народа или воиновънаемниковъ), постоянно разумфются иноземцы. Никакого

особаго повода прилагать себѣ это иноземное, варяжское прозвище, не могли имѣть тѣ шесть тысячь Руссовъ, которые, въ 988 году, состояли на службѣ у греческаго императора. Византійскіе писатели знають о Руси-наемникахъ въ 902, 935, 949, 962, 963 годахъ; о «работающихъ въ Грецѣхъ Руси у Хрестьяньского царя» упоминается въ договорахъ Олега и Игоря; почему же и эти Русь не называють себя варягами?

Противно мниню г. Васильевскаго, г. Куникъ (ар. Dorn, 655 - 662) полагаеть, на основаніи изв'єстнаго мъста Льва остійскаго о Гуаланахъ, что имя «Варангъ», раздавалось въ Византіи по крайней мъръ уже около 950 года. Я думаю действительно, что подъ названіями Gualani, Guarani, Guarain, южно-итальянскія летописи понимають варанговь; но отсюда еще не следуеть учрежденіе постояннаго варангскаго корпуса въ Греціи, до 980 года. Константинъ багрянородный, исчисляющій (преимущественно по поводу лангобардскаго похода въ 935 и критскаго въ 949 году) всѣ наемныя войска, служившія въ его время у Грековъ, знаетъ между ними: Руссовъ, Далматовъ, Мардантовъ, Фаргановъ, Хазаръ, Мослемовъ, Палермитанцевъ, Турокъ, Армянъ (de Cerim. ed. Bonn. I. 576, 579, 654, 655, 661, 664, 673); но о варягахъ не упоминаетъ, чего, при его точности, нельзя объяснить ни небрежностію, ни умышленны включеніем варангов въ составъ русской дружины (cfr. Kunik, ap. Dorn, 660). По всей в роятности Guarani Льва остійскаго были варягами-наемниками, посланными съ русскимъ отрядомъ и подъ именемъ которымъ ихъ отличала Русь, великою княтинею Ольгою на помощь греческому императору, по случаю одного изъ лангобардскихъ походовъ, между 950 и 964 годами 77). По отбывкѣ своей службы, эти варяги возвратились черезъ Русь во свояси. Это явленіе уединенное, не записанное и забытое Византійцами.

Что касается до другаго мивнія г. Куника, будто бы изъ русской формы варягъ не могло, въ лингвистическомъ отношеніи, образоваться греческое βάραγγος (см. Каспій Дорна, 637), я замічу, что гг. Норманнисты вольны не признавать западно-славянскаго происхожденія Рюрика и варяговь его; для насъ слово варягъ, еще долго послі призванія, произносилось по законамъ вендской фонетики, varag, какъ Святославъ Svętosłâv (у Грековъ Σφενδοσικός); да и въ самомъ русскомъ нарічіи, ІХ — ХІ віковъ, вітроятно еще господствоваль (по крайней мітрі отчасти), ринизмъ общеславянскаго м.

Оть Грековъ приняли Скандинавы имя варанговъ подъ формою Vaeringi — Vaeringjar, замѣняя греческое ang своимъ сѣвернымъ ing, а начальное а въ слогѣ βαρ, скандинавскимъ ае; такъ ἄγια Σοφία — Aegisif, παλάτια — Pólótur и т. д. Названію Vaeringjar прилагался, кажется, смыслъ наемниковъ (см. Отр. о вар. вопр. 165, 166); что этимъ названіемъ отличались исключительно служившіе въ греческой варангской дружинѣ, показано выше. Какъ въ лингвистическомъ, такъ и въ историческомъ отношеніи, скандинавскіе Βάραγγοι — Vaeringjar представляютъ разительную аналогію съ другою греко-германскою дружиною, съ такъ называемыми Нѣмицами. И тѣ и другіе отличаются въ Греціи спеціальнымъ, отъ Славямъ Гре-

ками занятымъ именемъ; и тѣ и другіе знаютъ это имя только въ Грецін; ни Норманны-Варанги, ни Германцы-Нѣмицы не именуютъ себя Варангами и Нѣмицами, внѣ предѣловъ своей византійской дружины. Отыскивать первородную форму варяжскаго имени у Шведовъ VIII вѣка, то же самое, что указывать на греческое №µ(тζок какъ на туземное германское прозвище Геруловъ временъ Одоакра.

### VI.

## вопрось объ именахъ.

## А) Рюрикъ, Синсусъ, Труворъ, Олегъ, Ольга, Игорь, Владимиръ.

Увлекаясь легкостію, съ которою всевозможныя въ мірѣ имена могутъ быть (хотя бы только и приблизительно) объяснены изъ богатой до нев вроятности германо-скандинавской ономатологіи 78), норманская школа выводить изъ скандинавскаго источника, всѣ варяжскія и всѣ русскія имена нашей исторіи, отъ Рюрика до Ярослава (см. Bayer, de Varagis 281-291. — III neu. Hecm. III, 100 — Kunik, Beruf. II. 116 ff). Что некоторыя изъ встречающихся въ ней не-славянскихъ именъ, преимущественно въ договорахъ, дъйствительно принадлежатъ германо-скандинавскому міру (какъ другія, остальнымъ, въ ея развитіи участвовавшимъ народностямъ: Литвѣ, Угрѣ и т. д.) уже слѣдуетъ изъ сказаннаго прежде о тъсной связи бывшей между вендскими Славянами и германскими племенами съ одной, норманскими съ другой стороны; о составъ Рюриковой дружины; о сношеніяхъ варяжскихъ князей съ Норманнами; наконецъ, изъ географическаго положенія самой

Руси. Но выводить всѣ варяго-русскія имена и личности, или хотя большую часть изънихъ, изъ норманскаго начала; относить къ этому началу имена Святослава, Передславы, Володислава и пр. (Байерг у Шлец. Нест. III, 104, 105.— Kunik, Beruf. II. 177); видъть однихъ Норманновъ въ дружинникахъ и мужахъ князей Святослава, Владимира, Ярослава; производить отъ Норманновъ, по имени, князей явно славянскаго происхожденія по своимъ дъйствіямъ и историческому значенію, Рюрика, Олега, Игоря, Рогволода; это значить основывать русскую исторію не на фактахъ, не на исторической логикъ, а на этимологическихъ случайностяхъ и созвучіяхъ. Ни здёсь, ни при изследованіи другихъ явленій народныхъ исторій, лингвистическій вопросъ не можеть быть отдёлень оть историческаго; филологь отъ историка. А въ состояіи ли кто уяснить себѣ начальный характеръ нашей исторіи, когда съ одной стороны, на основаніи однихъ ономастическихъ подобозвучій, норманская школа требуеть отъ насъ безусловнаго в рованія въ скандинавское происхождение князей и пришедшихъ съ ними варяговъ-дружинниковъ; а съ другой, не можетъ указать ни на одну норманскую особенность въ русскомъ правъ, язычествъ, образъ правленія, обычаяхъ; ни на одно норманское слово въ русскомъ языкѣ; ни на одинъ намёкъ самихъ Скандинавовъ на существование у нихъ подъ рукою. громадной свео-славянской колоніи? При отсутствіи иныхъ, положительныхъ следовъ норманскаго вліянія на внутренній быть Руси, норманство, до XI-го стольтія, всехъ историческихъ русскихъ именъ, уже само по себъ дъло несбыточное.

Тѣмъ не менѣе, основанные на созвучіяхъ нѣкоторыхъ варяго-русскихъ именъ съ скандинавскими, этимологическіе выводы о мнимо-норманскомъ происхожденіи призванныхъ Варяговъ, немогуть быть оставлены безъ отвѣта. До сихъ поръ изслѣдователи славянской школы не обращали должнаго вниманія на эту сторону занимающаго насъ вопроса. Одни объясняли норманскій (по ихъ мнѣнію) складъ именъ варяжскихъ князей и ихъ сподвижниковъ, сношеніями Вендовъ съ Германцами, русскихъ Славянъ съ Скандинавами; но такое изъясненіе идетъ къ однимъ только исключеніямъ въ русской исторіи; распространенное на всю массу вярягорусскихъ именъ, оно теряетъ свое значеніе и силу. Другіе признавали исключительное славянство спорныхъ именъ; но, къ сожалѣнію, безъ достаточныхъ доказательствъ. Или эти доказательства дѣйствительно невозможны?

Въ противность германо - скандинавской, славянская ономатологія, въ томъ видѣ, въ которомъ дошла до насъ, не отличается числительнымъ богатствомъ именъ. Съ одной стороны, по самому свойству внутренняго организма славянскихъ народовъ, отдѣльныя личности рѣдко являются двигателями народной жизни, въ славянскихъ племенахъ; славянскія исторіи знаютъ однихъ князей и народъ. Ни Нестору, ни Козьмѣ пражскому, ни Мартину Галлу, не извѣстна такъ называемая анекдотическая исторія; отсюда, соотвѣтствующая малочисленности историческихъ дѣятелей, малочисленность, въ ихъ сказаніяхъ, личныхъ славянскихъ именъ. Съ другой стороны, за немногими исключеніями, исторіи славянскихъ народовъ писаны иноземцами, на иноземномъ языкѣ; они не обращали и не могли обращать

вниманія на частности (срвн. Schafar. Sl. Alt. II. 351). Невыгодность этихъ условій, съ точки зрѣнія ономастическихъ розысканій, очевидна. Сверхъ того, и въ сдѣланныхъ въ послѣднее время опытахъ систематической разработки древне-славянской ономатологіи, при всей неоспоримой цѣнности этихъ трудовъ, насъ все-таки преслѣдуетъ неправильная, а не рѣдко и фантастическая транскрипція выписанныхъ изъ германо-латинскихъ источниковъ, славянскихъ именъ 79).

Напрасно требують ревнители норманскаго мижнія отъ встхъ славянскихъ именъ, какъ опредтленнаго смысла, такъ и непремфиныхъ славянскихъ окончаній на славъ, миръ, гость, владъ и т. д. «Довольно есть древнеславянскихъ именъ, говоритъ г. Куникъ (Beruf. II. 118. Апт. \*\*), у Полабовъ, Ляховъ, Чеховъ и Сербовъ; у нихъ находимъ многочисленные примъры древне-русскимъ Ярославъ, Яромиръ (?), Святославъ, Святополкъ, Владимиръ, . Тюдмила (?) и пр.; у нихъ же должно указать и на соименниковъ князьямъ Рюрику, Трувору, Аскольду, Диру, Олегу, Рогволоду, Свенке, Игорю, Ивору и т. д.; на имена русскихъ княгинь Ольги, Рогнъди и Малфреди; варяжскихъ воиновъ и сановниковъ, если кто и впредь еще вздумаетъ отыскивать родину Варяговъ-Руси внѣ Швецій. На основаніи этихъ ономастическихъ правиль, мы должны выключить изъ славянскихъ исторій болье половины ихъ дъятелей, какъ представляющихъ всѣ требуемыя условія къ подозрѣнію въ германо-скандинавскомъ происхожденів. Еслибы изследователи норманской школы не состояли подъ вліяніемъ извъстныхъ предубъжденій, они въроятно бы

заметили, что, во-первыхъ: кроме составныхъ прозвищъ, съ онкончаніемъ на славъ, миръ, гость, обыкновенно повторяющихся въ извёстной мёрё, у отдёльныхь славянскихъ родовъ 80) (какъ у древнихъ Римлянъ ихъ praenomina), славянская ономатологія знаеть не малое количество простыхъ именъ (nomina simplicia, Varro ap. Valer. Max. de nom. rat.), которыя, по смыслу, для нась уже непонятны; по формф, нерфдко удаляются отъ принятаго славянскаго первообраза; по употребленію, являются и исчезають въ славянскихъ исторіяхъ, безъ повторенія (за исключеніемъ переходящихъ въ родовыя). Таковы у Чеховъ: Čech, Klen, Bech, Heriman, Tetwa, Mun, Tepta, Weš, Chyna, Keien, Česta, Tyra, Porej, Bezprem, Tas, Prkoš, Olen, Čač, Tista, Preda, Chren, Ben, Čuch, Syndal, Nas и пр.; у Сербовъ: Жунь, Жань, Бальде, Гатальдъ, Браіенъ, Бунь, Микъ, Бучь, Мильцъ, Тольчь, Грдань, Плень, Тусь, Грипонь, Гуня и пр. Или эти имена (я беру только чешскія и сербскія, засвидітельствованныя туземными документами, следовательно не искаженныя) звучать по славянски боле нашихъ: Рюрикъ, Труворъ, Игорь, Олегъ, Диръ, Лютъ, Блудъ, Рогволодъ? Или норманская школа знаетъ многимъ изъ нихъ примфры внф чешской и сербской письменности? Во-вторыхъ: какъ наша исторія не Святославами, Всеволодами, Ярополками 81), такъ и прочія славянскія исторіи начинаются не Болеславами, Бранимирами, Спитигнъвами, а являютъ имена, у Ляховъ: Popiel, Piast, Krak, Leško, Wanda; у Чеховъ: Čech, Samo, Krok, Kasi, Teta; у Хорутанъ: Валухъ, Борутъ, Каратъ; у Хорватовъ: Клюкасъ, Лобель, Козенецъ, Мухло, Хрватъ, Туга,

Буга, Порга, Борна, Поринъ. Почему же и ихъ не считать Германо-Норманнами 82)? И въ последствін, какъ у насъ, такъ и у прочихъ славянскихъ народовъ, имена составныя (praenomina, cognomina) рѣдко являются принадлежностію личностей не княжескаго происхожденія; особенность, какъ увидимъ, основанная на извъстныхъ ономастическихъ требованіяхъ. Въ третьихъ: отозвавщаяся въ русской исторіи вендская ономатологія удаляется, болье прочихъ, отъ обычнаго склада обще-славянских именъ; самое племя полабскихъ Славянъ состоитъ, по языку, въръ, обычаямъ, подъ вліяніемъ, съ одной стороны, литовскаго начала; съ другой, германской (преимущественно сакской) и скандинавской народностей. При сравнительно маломъ количествъ составныхъ именъ, обнаруживающихъ съ перваго взгляда славянское происхожденіе, каковы: Sclaomir, Meligastus, Gotzomuizl, Miseco, Praebislavus и т. п., вендская исторія знаетъ много простыхъ славянскихъ именъ, являющихъ отпечатокъ, иныя — по видимому, другія — действительно иноземный, преимущественно германскій. Таковы у Эйнrapдa: Thrasico, Godolaibus, Ceadrag, Borna, Tunglo; у Дигмара: Naccon, Zolunta, Flopan, Connildis, Procui, Deiux; у Адама бременскаго: Estred, Gneus, Anatrog, Sederich; у Гельмольда: Billug, Grin, Race, Mike, Rochel. Въ колбяжскомъ (colbacense) монастыръ хранилась слъдующая надпись, съ именами шести Славянъ, гонителей св. Оттона: «Nomina eorum qui percusserunt d. Ottonem episcopum Bambergensem cum doceret et baptizaret in Wollino anno 1124:

Cistemil, Tredegras, Boydan, Knips, Jesse, Golias,

Ні sex dant plagas o Otto dive tibi (hist. episc. Cammin. in scrpt. rer. ep. Bamberg. II. 519). У Саксона грамматика славяно-вендскими и русскими именами являются: Dagus, Dal, Duc, Floccus, Tranno, Rötho, Regnaldus, Scalcus и пр. Еслибы витесто Рюрика, Синеуса и Трувора, варяжскіе князья назывались западно-славянскими именами: Grin, Borna и Skalk, безъ сомитнія норманская школа привела бы въ доказательство ихъ скандинавизма своихъ Grim'овъ, Вjörn'овъ и Skalk'овъ. И нашъ древлянскій Малъ попаль бы втроятно въ Норманны (отъ ствернаго Amal), не будь его славянство положительно засвидтельствовано летописью 83).

Отсюда еще не следуеть ни невозможность раціональнаго объясневія значительной части варяго-русскихъ именъ, ни право, для славянской школы, оставить вопросъ объ именахъ безъ должнаго разсмотренія. Разумется, это изследование можеть быть основано на законахъ только славянской, а не скандинавской, ономатологіи. Изв'єстно, и всеми славянскими филологами принято за правило, что большая часть местныхъ славянскихъ именъ происходитъ оть личныхъ (Palacky, Gesch. v. Böhm. I. 169. anm. 143.— Jordan, Gramm. d. Wend. Serb. Spr. 49); на этомъ основаніи указываеть Шафарикь на личныя: Krak, въ именахъ городовъ Краковъ, Кракополь, Краковецъ; Witorad, въ имени города Witorazi (Витражъ), нынѣ Weitrach и т. п. (Sl. Alt. II. 360, 426). Мы не можемъ, въ угодность невозможнымъ требованіямъ, исключить изъ круга нашихъ ономастическихъ доказательствъ, утвержденныхъ славянскою наукою аналогій, ни върить, чтобы между названіемъ

города Reric и личнымъ Рюрикъ, не было лингвистической связи, существующей между именами городовъ Ярославль, Олжичи, Володимерь и личными Ярославъ, Ольга, Володимеръ. Не менъе странно и другое притязаніе норманской школы, не допускать къ объяснению простыхъ славянскихъ именъ, тъхъ же именъ въ ихъ составной формф, т. е. славянскихъ Luto-mir, Kasi-mir, Wladi-slaw, къ объясненію славянскихъ Ljut, Kasi, Wlad. (см. Kunik, Beruf. II. 118. Апт. \*\*). Дёло въ томъ, чтобы ономастическія изследованія были основаны не на произволь, не на однихъ, часто случайныхъ созвучіяхъ, а на правилахъ благоразумной филологіи, въ связи съ историческимъ значеніемъ техъ лицъ, имена которыхъ подлежать нашимъ розысканіямъ. Что же до увъренности, съ которою норманская школа полагается на безгръшность своихъ этимологическихъ выводовъ, я замѣчу, во-первыхъ: что до появленія въ свѣтъ изследованій г. Куника, эта школа основывала свое мижніе о скандинавскомъ происхожденіи варяго-русскихъ именъ нашей исторін, на этимологических в изысканіях Байера (de Varagis 281 — 291), представляющихъ, по мненію Шлецера, настоящій образецъ благоразумной и ученой этимологіи и сравненія именъ (Hecm. Шлец. III. 100). Г. Куникъ (Beruf. II. 116) не утверждаеть Шлецерова сужденія, а выводы Байера признаеть крайне невфрными и отчасти принужденными. Удерживая только немногія изъ прежнихъ этимологій, онъ является съ новымъ, политишимъ (и должно сказать, несравненно более раціональнымъ и ученымъ) запасомъ скандинавскихъ именъ; вмъсто Байеро-Шлецеро\_ выхъ Alak, Alogia, Askel, Tyr, Rotwigda, онъ читаеть:

Hölgi, Hölga, Höskuldr, Dyri, Ragnheidr и т. д.; тёмъ не менёе въ продолженіи около полутораста годовъ, мы были обмануты, съ одной стороны, крайне-невёрными и принужденными словопроизводствами Байера; съ другой, положительными увёреніями Шлецера въ ихъ непогрёшность, ученость и благоразуміе; во-вторыхъ: что въ продолженіи тёхъ же полутораста годовъ, было принято въ число аксіомъ русской исторіи, что общеславянскія слова: бояринъ, безмёнъ, вервь, верста, луда, огнищанинъ и пр., происходять отъ скандинавскихъ: boljarl, bismer, hvarf, rasta, lodha, eingandin и т. д. Не могутъ ли наши Рюрикъ, Олегъ, Рогволодъ происходить точно также отъ скандинавскихъ Нтаегект, Hölgi, Ragnwaldr?

Рюрикъ. Въ германо-латинскихъ документахъ среднихъ въковъ, встръчаются формы: Roricus, Roric, Rorigo. «Abiectus est etiam ibi Hugo Remensis pervasor a Romana Synodo excommunicatus, et Odelricus inthronizatus a Widone Suessionensi, Roricone Laudunensi, Gibuino Catalaunensi, Wigfredo Virdunensi, Aistulfo Noviomensi» (Hugonis Chron. I. ad ann. 961 ap. Pertz X. 364). «Karolus rex genuit.... ex concubina Arnulfum, Drogonem, Roriconem et Alpaidim» (Genealog. Comit. Flandr. ib. XI. 303). «... regnante.... piissimo Ludovico augusto.... Rorigo venerabilis comes» etc. (Fragm. hist. Fossatens. ib. 370). «Roricus procurator Frider. duc. Lothar. ad. ann. 1065» (Triumph. S. Remacli de Malmundar. Coenob. ib: XIII. 441). Въроятно имя Roric есть сокращенное Roderich (Байеръ у Шлец. Нест. III. 101. 237); у Датчанъ и у Норвежцевъ оно является подъ формами Hrorecur 84),

Hraerekr (вар. Hraedrekr и Rodrekr); у Шведовъ оно неизвъстно, «Въ древне-шведскихъ памятникахъ, говорить г. Куникъ (Beruf. II. 123), Рёрики (die Röriker) встръчаются, кажется, не часто; я знаю только одного Стефана Рёриксона и одного Анунда Рёриксона, двухъ редакторовъ древняго сюдерманландскаго уложенія» 85). Для шведскаго конунга ими Нгаегект также странио и необычайно, какъ для русскаго князя имена Казимира или Прибислава; въ следствие чего порманская школа должна, или отказаться оть пъведскаго происхожденія нашего Рюрика и выводить его уже не изъ Швеців, а изъ Данів или Норвегів, чёмъ нодрывается все ученіе знаменитьйших корифесиь скандинавизма; или же, по прим'тру сдъланнаго въ отношение къ именамъ варягъ в Русь, прибегнуть къ изобретению (никакими, даже косвенными свидетельствами не утвержденной) формы шведскаго имени, которая бы подходила къ русскому Рюрикъ 86)..

Колларъ (Rospr. o gmen. 358 слюд.) отыскивалъ этимологію имени Рюрякъ, въ чешскомъ гагов, польскомъ
гагод = falco суапория, соколь; гогук = hirundo apus,
стрижъ; въ имени вендскаго племени Рериковъ — Reregi
и города Reric (Мекленбургъ). При отсутствіи указавійс
на историческую и лингвистическую связь между этими
названінии и имененъ Рюрика, предположенія Яна Коллара безъ сомийнія иного теряють изъ настоящаго своего
значенія. Г. Куникъ отвергаеть ихъ по двумъ причинамъ:
1) въ древне-польскихъ и древне-славнискихъ именахъ
исть живыхъ прим'єронь вменя Рюрикъ; 2) гагод вил
по личное, а названіе города или птицы: сходство имен

Рюрика съ названіемъ города Reric и сокола raroh, явленіе случайное (*Beruf. II. 122*, *123*).

На первое изъ этихъ возраженій я могъ бы отвічать что историкъ, не допускающій славянскаго происхожденія Рюрика потому что имя его не встречается у прочихъ славянскихъ народовъ, долженъ, вмѣстѣ съ нимъ, производить отъ Норманновъ и князей Sederich'a, Пяста, Крока, Tunglo, Щека, Хорива и т. п., коихъ имена не только неизвъстны у прочихъ Славянъ, но и въ своихъ собственныхъ исторіяхъ являются только по одному разу. Но мы не имъемъ надобности прибъгать къ этому толкованію. Псковская летопись упоминаеть о польскомъ воеводе Ририкъ, подъ 1536 г.: «Ририка Воеводу убища Лятцкаго» (Карамз. VIII. прим. 48) 87). Имя Рюрика, подъ его основною формою Рерикъ-Rerich, встречается въ числе именъ древне-чешскихъ родовъ (die Ritter-Standes Familien), засъдавшихъ на богемскихъ снемахъ; см. любопытную KHMTY: Das Sehenswürdige Prag. v. Redel. 1710. c. XIV. 103. Оно сохранилось и въ горлицкомъ дипломатическомъ акть 1490 года: «Peter Rerig der Stadschreiber» (Script. rer. Lusatic. II. 1. 117). Если не ошибаюсь, это живые примъры, ничъмъ не уступающіе шведскимъ Рёриксонамъ.

Отвътъ на второе замъчание требуетъ изслъдования болъе подробнаго.

Имя Рериковъ (Reregi) не есть собственно племенное, а прозвище. «Deinde sequentur Obotriti, qui altero nomine Reregi vocantur et civitas eorum Magnopolis» (по славянски Reric. Ad. Brem. c. 64). «Obotriti vel Reregi» (ibid. c. 138). «Abodriti vel Reregi» (Annal. Saxo ad

.

ann. 962). Такъ и о Лутичахъ: «Leutici, qui alio nomine Wilzi dicuntur» (Ad. Brem. c. 66). «Igitur cum multi sint Winulorum populi fortitudine celebres, soli quatuor sunt qui ab illis Wilzi, a nobis vero Leuticii dicuntur» etc. (ibid. c. 140). «Luticii sive Wilzi» (Helmold. I. XXI). Какъ Лутичи волками, такъ Оботриты прозывались соколами, въ следствіе особаго уваженія къ религіозному и символическому значенію этихъ животныхъ, у той и у другой народности. «Должно замѣтить, говорить Шафарикъ (Sl. Alt. II. 692. Anm.), что древніе Слявяне и Литовцы сражались подъ стягами, на которыхъ были представлены изображенія животныхъ, служившихъ имъ религіозными символами; имена этихъ звърей могли весьма легко перейти на роды или племена, состоявшіе подъ этими стягами. Примфромъ служать Кршане т. е. Иллирійцы, обитающіе на островѣ Кркѣ (Veglia) 88) и получившіе отъ изображеннаго у нихъ на стягахъ коршуна, названіе Чучей (Čuči; čuc = bubo). Не есть ли это ключь къ объясненію многихъ родовыхъ и фамильныхъ именъ?» Орелъ (или соколь) изображень у Маша на двухъ фигурахъ (11 и 14) оботритскихъ боговъ; на прозвание Оботритовъ соколами намекаетъ и скальдъ Гутормъ Синдри, прославляющій короля Гакона, за то что онъ покорилъ Зеландію и подчинилъ себъ гнъздо вендскаго сокола, Vinda vals (hist. Ol. Tr.  $f. \ c. \ 18$ ).  $\Gamma. \ {
m Kyhukb.} (Beruf. \ II. \ 122. \ 123)$  читаеть по Шафарику (Sl. Alt. II. 588). Rarožane и Rarog, вмѣсто Reregi и Reric; но Шафарикъ употребляетъ эть формы только въ переводномъ значеніи; онъ самъ говорить въ другомъ мѣстѣ: «Мы замѣтимъ (о древанскомъ нарѣчіи)

что многія явленія, по видимому происходящія отъ позднайшихъ искаженій языка, встрачаются уже въ наидревнышихъ источникахъ и безъ сомивнія берутъ свое начало, не столько въ иноземномъ влілній, сколько въ организмѣ и самобытномъ развитім славянскаго языка, напр. переходъ а въ е; по древански breda, bredawejcja, wilereiz (weleraz, slowak: weloraz, pluries), grenca (граница) ritis (ráкоs); у древнихъ: Redigast, Ridegast, Redari, Redara, Retra, Kemnitz, Reregi, Reric, Brennaborg, Jesne, Riedawice, Gersleff, Jereslaw и т. д.» (Sl. Alt. II. 623). Я прибавлю, что обще-славянское рокъ, рогъ является у древанскаго племени подъ формою rik; такъ wotrok (отрокъ) = woatrik; rog (рогъ) = rik (Hennig въ сп. Гильфердинга) 89). Формы Рерики, Рерикъ принадлежатъ стало-быть не германскому искаженію, не невъденію Эйнгарда, Адама бременскаго и т. д., а грамматическимъ свойствамъ славянскаго шемени, произносившаго рерикъ (соколъ) вмѣсто raroh, rarog. На форму Reric указываеть и постоянно одинаковое чтеніе имени города Reric, Rerich у Эйнгарда ad ann. 808, 809; Reric въ Annal. Fuldens. et Met. подъ теми-же годами. Ту-же форму находимъ и въ названіяхъ впадающей въ Одеръ, подъ Кенигсбергомъ, рѣки Рерикъ die Rörike) и принявшаго отъ нея имя Рерикъ, коммандорства Іоганнитеровъ, около половины XIII стольтія (Barthold, Gesch. v. Rüg. u. Pomm. I. 33. II. 416, 417) 90).

Теперь, въ какихъ отношешіяхъ состоить личное Рюрикь къ нарицательному reric (соколъ); къ племенному Reregi (Рерики); къ названіямъ города и рѣки Рерикъ?

а) Брать Рогволода именуется Туръ; въ Ипатьевской

истописи подъ 1208 г. Петръ Туровичь. Другіе славянскіе вожди и князья называются Волками. Имя Соколъ встрычается между чешскими дворянскими родами. «Thaboritarum Orphanorumque Socol et Czapecus» (Zachar. Theob. jun. bell. Hussit. 158). «der alde von Coldice und her Socol» (Scultet. Annal. in scrpt. rer. Lusatic. I. 2. 242). «Johannes I. Primus hic ex natione et nobilitate Polonica, Accipitri nempe Familia, Pontificalem promeruit in Silesia dignitatem.... ao. 1072 vivere desiit» — «Johannes I, ein edler Pohl aus dem habichten geschlechte» (Henel. ser. ep. Wratislaw. ap. Sommersb. II. 5). «Dietel de Schalitz» (Bocsek, III. № 223). — Рюрикъ (reric — соколъ) можетъ быть личнымъ именемъ, какъ туръ, волкъ, соколъ, дятелъ.

- b) Племенному названію Драговитовъ (Schafar. Sl. Alt. II. 613, 629), отвічаеть личное имя вендсклго князя Драговита (Einhard. Annal. ad ann. 789: Dragawit. Annal. Lauresh. ad ann. 789: Tragwit). Племенному названію Вильцевъ, личное княжеское Wiltzan (Einhard. Annal. ad ann. 789. cfr. Schafar. Sl. Alt. II. 558: Wickowe, племя; 559: Wik, Wican, имя). Племенному Древане (ibid: 593, 594; срвн. у Нестора: Древяня, Лавр. 5), личное княжеское Древанъ илн Дерванъ: «Deruanus dux, qui urbibus praeerat Sclavorum» (Aimoin. de gest Francor. 369. Fredeg. c. 68). Племенному Рерики (Reregi) отвічаеть личное княжее Рюрикъ.
- с) Имени города Оногощь («Podgoria.... zupaniae Onogoste, Moratia» etc. ap. Luc. p. 293) отвъчаеть личное Оногость, имя Славянина патриція у Грековъ, въ 470 г. (Άναγάστος ap. Prisc. ed. Bonn. 162). Имени города

Радогощь (Царств. кн. 39. — Сказ. Курбск. 182. — Anonym. Archidiac. Gnesn. ap. Sommersb. II. 91: Ridgostia), личное Радгость, Radohost (Арбауа́стоς ар. Theophyl. Simocatt. ed. Bonn. 253), Radhost (Bocsek, II. 16) 91). Имени города Olstin (Archidiac. Gnesn. ap. Sommersb. II. 104, 144: Holstin), личное Ольстинъ (Лавр. 162). Имени крѣпости Соколъ (въ сербскомъ Дубровникѣ, Schafar. Sl. Alt. II. 272 и у насъ на рѣкѣ Дрысѣ, Карамз. IX, 117, прим. 223), личное Соколъ. Имени города Вегргет («Urbs quae vulgo Besprem nuncupatur» Steph. reg. Ung. vita min. ap. Pertz, XIII. 227), личное Вегргет и т. д. — Имени города Reric (cfr. villa Roreke, прим. 90), личное Рюрикъ 92).

d) Названію рѣки Radogost (Kollar, Sl. Boh. 74) отвѣчаеть личное Радогость. Названію рѣки Дунай, личное Дунай (Ипат. 209. Dunag, Čas. Česk, m. VI. 62); рѣки Днѣпръ, личное Dnepr (Boczek, II. 67, 176).—Названію рѣки Рерикъ (Rörike), личное Рюрикъ.

Шлецеръ упоминаетъ въ следующихъ, краткихъ словахъ о мнимо-фризскомъ герцогъ Ререкъ: «въ Фрисландіи былъ около 810 года герцогъ Ререкъ» (*Hecm. III, 102*, прим.). Этотъ Ререкъ былъ не фрисландскій герцогъ, а вендскій князь.

Мы читаемъ въ сагѣ Олафа Тригвасона (*I. сар. 60*): «Quo tempore Karlamagnus regnavit, Jotiae praefuit rex, Godefridus dictus; hic Hroerekum, principem Frisonum, interfecit, et Frisonibus tributum imposuit. Postea rex Karlamagnus ingentem exercitum contra Godefridum duxit; tum Godefridus a suis interfectus est, Hemingus vero,

fratruelis ejus, rex creatus est». Почти также Fragm. prim. ad res Danic. pertin: «Quo tempore. Carolus Magnus imperavit, fuit rex, nomine Godefridus; is Raerekum, Frisonum principem, interfecit, et Frisonibus tributum imposuit». Мы знаемъ дъйствительно что Годефридъ (у Саксона грамм. VIII. 433: Gotricus) дълалъ нападеніе на Фрисландію въ 810 году: «Imperator vero Aquisgrani adhuc agens, et contra Godefridum regem expeditionem meditans, nuncium accepit, classem ducentarum navium de Nordmannia Frisiam appulisse, cunctasque Frisiaco littori adiacentes insulas esse vastatas, iamque exercitum illum in continente esse, terrenaque proelia cum Frisonibus commisisse, Danosque victores tributum victis imposuisse, ac vectigalis nomine centum libras argenti a Frisonibus jam esse solutas, regem vero domi esse, quod et revera ita erat.... Sed dum imperator in memorato loco statiua haberet, diversarum rerum nuncii ad eum perferuntur. Nam et classem quae Frisiam vastabat, domum regressam; et Godefridum regem a quodam suo satellite interfectum.... nunciatur» (Einhard. Annal. ad ann. 810. cfr. Annal. Loiselian. ap. du Chesne scrpt. hist. Franc. II. 47). Ни въ одной изъ германскихъ льтописей не упоминается объ убіеніи Готрикомъ, фрисландскаго герцога Ререка; всѣ напротивъ утверждаютъ что Годефридъ не принималъ личнаго участія въ фризскомъ походь: «regem vero domi esse, quod et revera ita erat» (cfr. Dahlmann, Gesch. v. Dänem. I. 25). О герцогъ Ререкъ не знаетъ и Саксонъ грамматикъ (VIII. 437, 438). Молчаніе германскихъ літописей тімъ знаменательніе, что въ 810 году, собственно фризскихъ князей уже не было;

последній изъ древняго рода ихъ, Radbod, бежаль въ Данію, после убіенія майнцкаго архіспископа Бонифація въ 754 году (Einhard. annal. ad ann. 754); Фризією же стали управлять германскіе герцоги, отъ имени императора «duces qui Fresiam providebant» (Regin. chron. ad ann. 809) 98). Но возможно ли допустить чтобы германскіе летописцы (преимущественно Эйнгардъ), описывающіє съ такою подробностію походъ Годефрида на Фризовъ въ 810 году, не знали объ убіеніи имъ нам'єстника императора?

Съ другой стороны, скандинавскія саги, знающія о датскомъ походъ на Фрисландію въ 810 году, не упоминають вовсе о предшествовавшихъ ему походахъ Готрика противъ Оботритовъ, въ 808 и 809 годахъ. Изъ германскихъ лътописей узнаемъ мы что датскій король, съ согласія нарочитыхъ оботритскихъ мужей, недовольныхъ своимъ княземъ Дражкомъ (Thrasico, Drasco, Thrasco, Drosocus; сокр. Драговить), вступиль, вмёстё съ враждебными Лутичами, въ землю Оботритовъ, прогналъ старшаго князя Дражка, а младшаго (въ лътоп. Godelaibus, Godolaibus) повъсиль, разориль торговый городь Рерикь, подчиниль себь двь трети оботритской земли и возвратился во свояси съ огромною добычею, но при утрать лучшаго цвъта своего войска. Въ следующемъ 809 году, Готрикъ велелъ предательски умертвить князя Дражна, въ его городъ Рерикъ: «Thrasico dux Abotritorum in emporio Rerich ab hominibus Godofridi per dolum interfectus est» (Einhard. annal. ad ann. 808, 809. — Chron. Moissac. ad ann. 810 ap. Pertz, I. 309. — Reginon. Chronic. ad ann. 809. ibid. 565).

Если не ошибаюсь, скандинавскія саги соединили въ

одно два различныхъ произшествія и похода и отнесли къ Фризамъ убіеніе славянскаго князя Рерика. Главнымъ поводомъ къ этому смешенію быль тоть действительный фактъ, что при императорѣ Людовикѣ († 840), Норманнт Rorih (соименникъ, по созвучію, оботритскому Рерику держаль на ленномъ правъ, Дорештадскую волость вт Фрисландін: «Rorih, natione Nordmannus, qui temporibus Hludowici imperatoris cum fratre Herioldo vicum Dorestadum jure beneficii tenuit» (Annal. Fuld. ad ann. 850) Къ тому же исландскіе писатели безпрестанно смѣшиваютт Саксонію (Saxland), Фризію (Frisland) и Вендію (Vindland): см. Scrpt. hist. Islandor. XII. 280 v. Holsatia. Между народами этихъ земель существовала действительно тесная связь <sup>94</sup>). Въ 789 году Фризы являются союзниками Оботритовъ противъ Лутичей, союзниковъ Датчанъ (Ann. Lauriss. ad ann. 789). Какъ Датчане съ Норвежцами, Шведы съ Готами, такъ Фризы приводятся у съверныхъ лътописцевъ въ связи съ Вендами (Danos et Norvegenses, Gothos et Swathedos, Wandalos et Freses. Math. Westm. Bromton Chronic. ap. Twysden). Этому сближенію былс причиною, кромѣ сосѣдства обоихъ народовъ, славянское поселеніе въ фризской земль, еще вполнь ощутительное въ первые годы IX-го въка (см. Van Kampen, Gesch. d. Niederl. I. 58. — Schafar. Sl. Alt. II. 570. Anm. 4) Подобныя ошибки не рѣдки у лѣтописателей среднихт въковъ; какъ скандинавскія саги выдають славянскаго Рерика за фризскаго князя, такъ одни только англійскіе льтописцы (первый Флоренцій подъ 1029 г.) знають о небываломъ вендскомъ князѣ Виртгорнѣ (Wirtgeorn, rex

Winidorum), смѣшивая Вендовъ съ датскою землею Wendile (Dahlmann, Gesch. v. Dänem. I. 179. n. 1). У Саксона грамматика вмѣсто побѣжденныхъ Годефридомъ Славянъ, являются не Фризы, а Саксы: «Gotricus, speciosam ex Saxonibus victoriam referens» (VIII. 436).

Теперь, почему убитый Готрикомъ славянскій князь Дражко (Драговить) названъ Рерикомъ въ скандинавскихъ источникахъ? По всей въроятности, имя Рерикъ (соколъ) было прозвищемъ вендскаго Дражка, а городъ его Рерикъ быль civitas Rerici (у Эйнгарда civitas Dragawiti) какъ Wiztrach — civitas Wiztrachi; Bezprem — civitas Bezpremi и т. д. Прозвище Рерикъ могло быть родовымъ въ семействъ оботритскихъ князей, родичей нашего Рюрика 95). Гдъ кралодворская рукопись знаеть Честмира (Čmir), воеводу Неклана, Козьма пражскій и Далимиль именують Тира или Стира (Tyro, Styr), конечно не по ошибкъ; подобно Дражку-Рерику, воевода Неклановъ носить два имени: Čestmir Styr (cfr. Wocel, B. Alt. 72). Туроцъ знаетъ имя Безенъ (срвн. Besenez и Wezen, ap. Boczek I. 126. II. 173) для Ярослава Святополковича (Scrpt. rer. Hungar. Schwandtn. I. 173. — Карамз. II. прим. 226) 96). Какъ прозвище безъ имени, такъ имя употребляется неръдко безъ прозвища; напр. Водовикъ (Карамз. 111, прим. 331), Русалка (Соф. врем.) и т. д.

Замѣчательно, что съ убіеніемъ Дражка, названіе Reric изчезаеть для Мекленбурга.

Синеусъ. «Snio, Sinnuitr, Signiauter, Siniam, Sune» (*Hecm. Шлец. I. 337*, прим. 6). Г. Куникъ (*Beruf. II.* 133 — 138) останавливался когда-то на формѣ Signiautr;

удовлетворительные ли она прочихъ? На сколько мны лично извыстно, ученый авторы призванія Родсовы причисляєть ныны имя Синеуса кы необъяснимымы ономастическимы гіероглифамы.

Длугошь писаль Scyniew, Sciniew; Стрыйковскій Sinaus albo Syniew. Они думали безь сомнѣнія о польскомъ имени Сигнѣвъ, Сигнавъ (см. *Ипат. 185, 203*); въ польской грамотѣ 1256 г. латинизированное Signeus (*Бод. де Куртенъ*, о др. польск. яз. 45).

Корень имени Синеусъ должно искать въ прилагательномъ синій, польск. siny; въ Игоревомъ договоръ одинъ изъ пословъ именуется Синко (Лавр. 20); въ грамотъ сербскаго короля Стефана (1222 — 1228) встречаются имена: Сина, Чърнота, Бълота (Šafar. Pam. drevn. pisemn. Jihosl. C. VII. 7): у Чеховъ Besenez Sina (Borzek, I. 126); у Ляховъ Sinoch (грам. 1136 г. *Б. де Курт. 39*) и т. д. Окончаніе на усъ (камень претковенія для скандинавскихъ нарѣчій) не представляется необычайнымъ явленіемъ въ славянской ономатологіи; у Вендовъ: Blusso (Helmold, I. cap. XXIV. — Plusso Ad. Brem. cap. 168), очевидно тождественное съ русскимъ Блусъ (Ипат. 210); Vitus (Cod. P. ad ann. 1252); у Чеховъ и Моравлянъ: Мочгусъ (Mochus см. Морошк. именосл. 130); у Сербовъ: Тусь (Safar. Pam. d. p. Jihosl. VII. 7) и т. д. На Руси: Бълоусъ (старый Бълоусъ, село въ 6 верстахъ отъ Чернигова; Бѣлоусъ, рѣка у Карамз. II. 256; въ Ипат. 76: Бъловъсъ), Сивоусъ, Прудыусъ и т. д. (см. Маякъ, 1844 г. Іюль, Матер. 61); река Міусь и городь Калміюсь (Кн. больш. Черт.). Быть можеть Синеусь есть ничто иное

какъ передъланное на русскій ладъ (съ окончаніемъ на усъ) западное Синеушъ или Синушъ (срви. Бълеушъ и Бълушъ у Морошк. именосл. 32. — Драгашь и Драгушь у Шафар. изб. хрисов. č. VII, 7 и льтоп. госп. Срибск. 74) то-есть сокращенное Sineslaw, Sinoslaw (срви. Бъловолодъ и Синеволодьско въ Ипат. 132, 178; въ Анатоліи славянскій городъ Синеславль, Sinescla ар. Kollar, Rozpr. 119), какъ Нъгушь, Драгушь, Длугошь — сокращенныя Нъгославъ, Драгославъ, Длугославъ. Примъръ перехода западнаго окончанія на исх въ русское усъ представляеть названіе понизовскаго города Каluscz; въ лътописи Каліусъ (Ипат. 180. — Карамз. III, 248. — IV, прим. 20).

Труворъ, Триворъ, Труберъ. «Thruwar, Truere, Truve, Trygge, Trygr» (Hecm. III.seu. I, 337, npum. 6). «Rurici fratri Trewur, Trubar, Trowur, nomen fuit, ut ruthenicae habent historiae» (Bayer ap. Schloetz. ibid. III. 237). Откуда взяль онъ эти варіанты? Г. Куникь (Beruf. II. 131) указываеть на прозвище thruwar, которымъ, по свидетельству Саксона грамматика, отличался одинъ изъ норвежскихъ воиновъ, участниковъ въ бравалльской битвъ: «Ywarusque cognominatus Thruwar» (Saxo Gramm. VIII. 383). Но thruwar (слово не существующее ни въ древнескандинавскихъ, ни въ древне-германскихъ нарфчіяхъ) есть ничто иное какъ одинъ изъ обычныхъ Саксону грамматику евфимизмовъ, въ родѣ ero Regnaldus вмѣсто Rögnwaldr, Siritha BM. Sigrid, Syfridus BM. Sigfrid HT. II.; это самое thruwar записано подъ своею настоящею формою þrjúgr (treu, върный), въ исландскомъ Сёгуброть, гдъ и является прозвищемъ (пропущеннаго по ошибкѣ у Саксона грамматика) Норвежца Эйнарра. Приводимыя г. Куникомъ въ объясненіе русскому Трувору, формы Thrugillus и Thrugotus, опять таки Саксоновы искаженія скандинавскихъ Thorgill и Thorgot (у Ад. брем. гл. 231: Thurgot, имя перваго готландскаго епископа). Остается передъ нами, вмѣсто вымышленной Саксономъ формы thruwar, только скандинавское þrjúgr (произн. трюгъ), въ которомъ едва ли кому изъ современныхъ лингвистовъ вздумается признать противень славянскому Трувору. Другихъ подходящихъ къ Трувору формъ, сѣверная ономатологія не знаетъ.

Имя третьяго варяжскаго князя является у насъ подъ формами: Труворъ; Триворъ (полет. патр. никон. списки лѣтописи; Нест. Шлец. I, 333, 334; эрмит. хронографъ у Круга, Forsch. I. 95); Труберъ (льтоп. русск. цар. въ Супраслыск. рук. кн. Оболенск. 172). У Длугоша: Trubor; у Стрыйковскаго: Truwor albo Trubor.

Пом'єщенный въ принадлежавшемъ императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й сборникѣ XV вѣка, Литописець Рускихъ царей оканчивается 1214 годомъ; списанъ онъ, по всей вѣроятности, съ одного изъ древнѣйшихъ экземпляровъ начальнаго Русскаго временника (см. предисл. кн. Оболенск. 162, 163). Встрѣчающееся дважды въ немъ чтеніе Трбъгръможетъ быть отнесено къ первородной (вендской) формѣ этого имени; живой противень этой формѣ находимъ въ имени извѣстнаго краинскаго проповѣдника Primus Truber (1508—1586. См. Dobrowsky, Slavin, 194—211). Тоже чтеніе, подъ малоизмѣненною формою Trubor, находимъ у Длугоша и Стрыйковскаго; оно не схвачено съ воздуха и безъ сомнѣнія указываетъ на существованіе въ

западныхъ славянскихъ нарѣчіяхъ славянскаго имени Тrubor. На Руси вендское Trubor (Truber) переходило въ Труворъ, какъ Lutobor (Boczek, I. 192) въ Лютаворъ (Акт. истор. I, 182) и Литаворъ (Сбор. Мухан. 70); Вогеš (Čas. Č. т. VI. 60) въ Воршъ (Ипат. 183) и т. д. Впрочемъ новгородская лѣтопись читаетъ Раковоръ и Ракоборъ, Граворъ и Граборъ (59, 159, 163 см. вар. і). Объ окончаніи на воръ личныхъ славянскихъ именъ см. гл. VIII 97).

Ольгъ (Олегъ) и Ольга. У Байера: Alak; у Шлецера: Олофъ, Олафъ (*Hecm. Шлец. III. 105*); Ольга — Alogia (ibid. — Погод. изслад. III, 91). Г. Куникъ (Beruf. II. 142 ff.) приводить скандинавскія формы Helgo, Hölgi, Helga, Hölga, ссылаясь преимущественно на греческое Еλγα (Ольга) у Константина багрянороднаго (de Cerim. ed. Bonn. I. 594) и у Кедрина (ed. Bonn. II. 329). Нъть сомнѣнія что скандинавскія Hölgi, Hölga, могли бы проявиться у насъ подъ формами Ольгъ, Ольга, какъ западные jedin, jelen подъ формами одинъ, олень и т. д. Но въ предположеніи норманской системы, Греки слышали Ольгино имя не подъ его славянскою, а подъ его скандинавскою формою Hölga; а въ этомъ случаѣ греческое Ехүа едва ли могло обойтись безъ придыханія [ spiritus asper]. Естественные объясняется переходъ русскаго Ольга въ греческое Ехүа, изъ природной греческому и славянскимъ языкамъ равнозначимости звуковъ о и е; такъ: о́хх tractio, tractus π έλχω, έλχύω — traho; όλχάζω traho έλχω, χαλιναγωγώ. Hesych. — όλκός ἄνδρωπος· ὁ έλκυστικος καὶ έπαγωγός. Suid. ν. όλκός (срвн. влеку и волоку). Такъ и сербскій городь Ольгунъ (нынѣ Dulcigno, см. Schafar. Abk. d. Sl. 171 и Sl. Alt. II. 272), у Плинія Olchinium (Hist. nat. III. 26), у Тита Ливія и Птолемея Olcinium, Охисиси (Cellar. Notit. Orb. Ant. II. 617), переходить именно у Константина багрянороднаго въ форму Ехисиси, относящуюся къ Olcinium, Olchinium, какъ греческое Ехүа къ русскому Ольга (de adm. imp. ed. Bonn. 145). Да и на какомъ основаніи будемъ мы допускать переходъ скандинавскаго Hölga въ русское Ольга, когда тоже начальное Нö въ формѣ Höskuldr превращается, по мнѣнію норманнистовъ, въ начальное а въ формѣ Аскольдъ (см. гл. VII)? Всѣ эти созвучія простая случайность, которой можно найти десятки примѣровъ и въ другихъ языкахъ.

Начальный слогь ол входить въ составъ множества мъстныхъ и личныхъ именъ у всъхъ славянскихъ народовъ. У Моравлянъ городъ и погостъ Olomutiči въ 864—882 г., нынъшній Олмюцъ; ръка Ольцава (Schafar. Sl. Alt. II. 501); у Чеховъ личныя: Olata, Olbram, Olek, Olen, Olata (Boczek, I. 115, 233, 226, 176; II. 56) и т. п.; у полабскихъ Славянъ городъ Ольгощь (Andr. V. S. Otton. ap. Ludew. I. 500: Hologost; Inc. auct. chron. Slav. 209: Wolgost; Vita Otton. e passion. monast. S. Crucis 352: Ologast; al: Hologasta, Wolgast, Wolegast); на Руси, рѣки: Олто (Алта), Олычь (Олицъ), Олшаница (Ипат. 43, 46, 51); Ольстинъ Олексичь (тама же, 129); Olimarus rex Orientalium sc. Ruthenorum (Saxo Gramm. V, 231) и т. д. Что этотъ слогъ ол — ol есть ничто иное какъ вел — wel (велій, великій), уже видно изъ того что почти каждое изъ приведенныхъ именъ имтетъ соотвттствующее на вел; напр. Olek — Welek, Olen — Welen, Olimarus — Welemir, Wolin — Welin, Olstin — Welestin, волоть — welet, Волось — Veless и т. д. 98). Теперь, въ какомъ значени проявляется коренное славянское ол въ имени Ольгъ, Олегъ?

Непремъннымъ правиломъ сокращенія славянскихъ именъ кончающихся на миръ, мыслъ, славъ, гость и т. д., должно признать удержаніе, въ концѣ сокращенія, основныхъ звуковъ м, c,  $\iota$ . Радимъ (Лавр. 5. — Radim, брать св. Адалберта, Cosm. II, 40; Radim, Castellanus de Preroue, ap. Boczek, I. 115) сокращенное Radimjr, древне-славянское имя (Čas. Č. m. VI. 65); отсюда и Длугошевы Radzymierzane, Радимирцы. Branim (сынъ Лешка Kadlub. I. cap. 16. — Boguchw. 22, 23. — Cfr. Barnim, Stettini, Pomeraniae, Schlauiae et Cassubiae dux ao 1343. Scrpt. rer. ep. Bamberg. Append. Diplom. I. 555), сокращенное Branimir, имя хорватскаго князя около 879 года (Schafar. Sl. Alt. II. 287). Гостимъ (Gestimus, Annal. Xantens. ap. Pertz, II. 228) сокращенное Гостомыслъ (Gotzomiuzli, Gostomwil, annal. Trecens. 445. — Gestimulus, Lamberti annal. ap. Pertz, V. 47). Нътушь, Драгушь, Мирошь, Радишь, Ярошь, Бранишь, Мстишь сокращенныя: Н'єгославъ, Драгославъ, Мирославъ, Радославъ, Ярославъ, Браниславъ, Мстиславъ. — Anatrog, имя вендскаго князя у Адама бременскаго (гл. 105) сокращенное надрогость, Jadrogost ('Aνδραγάστος, ap. Theophyl. Simocatt. ed. Bonn. 47; у Шафарика, кажется ошибочно, Onodrag. Sl. Alt. II. 535). Billug, (regulus Obotritorum ар. Helmold. I. XIII) сокращенное Бълогость (срвн. личныя: Бѣловолодъ, Бѣлота и пр.). Mileg, Radeg, Jareh, Spitieh—сокращенныя: Milgost, Radhost, Jarohnew, Spitihnew (см. Вослек, І. 114, 115, 125, 233. II. 16, 65, 58) и т. д. Ольгъ, Олегъ сокращенное Ольгость. Но имѣемъ ли мы основаніе полагать личное Ольгость въчислѣ славянскихъ именъ?

Мы уже видѣли что большая часть мѣстныхъ славянскихъ именъ образуется изъ личныхъ. Таковы, безъ исключенія, всѣ мѣстныя имена съ окончаніемъ на гощь, славль, мирь, мышль и т. п. Изъ происходящихъ отъ личныхъ съ окончаніемъ на гощь, намъ извъстны города и села: Оногощь, Радогощь, Оргощь (Ипат. 84; личное Орогость, Лавр. 116), Пирогощь (Пирогощая богоматерь въ Сл. о полк. Иг. и Лавр. 132, 148; срвн. Пειράγάστος ар. Theophyl. Simoc. VII. 4), Домагощь (Ипат. 30. Domagost личное имя ap. Boczek, I. 181) и т. д. Очевидно что форма поморскаго Ольгощь (Hologost, Wolgost, Ologast) предполагаеть личное вендское Ольгость; въ самомъ дълъ, между личными именами, приводимыми у Шафарика (Sl. Alt. I. 55), мы встр $\pm$ чаем $\pm$  форму Wolhost. Какъ Ольгощь и Вольгощь (Hologost, Wolgost), какъ Олимиръ (Olimarus ap. Sax. Gramm.) и Волимиръ (Sommersb. II. 67, 76), какъ Ольга и Вольга въ летописи, такъ Ольгость и Wolhost; Ипат. л. (148) читаетъ Волговичь витесто Ольговичь.

Существованіе личнаго Ольгость, Wolhost несомнѣнно; его сокращеніе подъ формою Ольгъ, Олегъ, непремѣнная потребность лингвистическихъ аналогій. Подъ этою сокращенною формою, находимъ мы личное Oleg или Oley у Че-

ховъ въ 1088 г. (ар. Boczek I. 184. срвн. Olek ibid. 233) 99). Герберштейнъ хорошо владъвшій славянскими языками и произношеніемъ, пишетъ Olech (Comm. 3) 100).

Какъ отъ сокращеннаго Туго (Tungo, Tugost) <sup>101</sup>) женское Туга (Const. P. de adm. imp. ed. Bonn. 143), такъ отъ сокращеннаго Ольгъ женское Ольга.

Г. Куникъ производитъ это имя отъ скандинавскаго Hölga. Но Скандинавы знали русскую Ольгу подъ другимъ именемъ; они называли се Аллогіею, Allogia.

Уже некоторые изследователи (между прочими и протоіерей Сабининъ) догадывались что подъ именемъ Аллогіи, супруги Владимира (Hist. Olavi Tr. f. сар. 46), сокрыта бабка его Ольга. Г. Куникъ (Beruf. II. 148) отвергаетъ это предположеніе; но кажется безъ основанія. Сага Олафа Тригвасона знаетъ объ Ольгъ, съ одной стороны, по преданіямъ вывезеннымъ изъ Руси Норманнами дружинниками; какъ у Нестора Ольга, такъ въ сагѣ Аллогія именуется «мудръйшею всъхъ человъкъ» — «omnium feminarum sapientissima» (Лавр. 46. — Hist. Ol. Tr. f. cap. 57); и въ сагѣ и въ льтописи она является первою христіанкою на Руси. Другимъ источникомъ саги (объясняющимъ почему Ольга— Allogia представлена не бабкою, а женою Владидимира) была древняя германская хроника Imago mundi, о которой сага отзывается следующимъ образомъ: «Haec, quae de annuntiata in Gardarikia ab Olavo Tryggvii filio fide Christiana jam relata sunt, fidem non excedunt (по свидътельству Саги Аллогія, Владимиръ и вся Русь крестились по совъту Олафа) nam liber praestans, et ad rerum cognitionem frugifer, qui inscribitur Imago Mundi, clare testatur, has nationes, quae appellantur Rusci, Polavi, Ungarii, ad christianismum conversas esse diebus Ottonis imperatoris hoc nomine tertii» (ibid. cap. 76). Въ самомъ дълъ мы читаемъ въ Honorii Summa tot. et imag. Mundi ad ann. 1002: «Ruzi, Polani et Ungarii facti sunt Christiani» (Pertz, XII. 130). Составителю саги приходилось согласовать преданіе объ Ольгѣ, какъ о первой христіанкѣ на Руси, съ эпохою пребыванія въ Кіев Олафа Тригвасона и крещенія Владиміра, что онъ и сдёлаль по своему. У Дитмара находимъ тоже извъстіе, но при слъдующихъ обстоятельствахъ: «Amplius progrediar disputando, regisque Russorum, Vlodimiri, actionem iniquam prostringendo. Hic a Grecia ducens uxorem Helenam nomine, tertio Ottoni desponsatam, sed ei fraudulenta calliditate substractam, Christianitatis sanctae fidem eius hortatu suscepit, quam iustis operibus non ornavit» (VII. 103, 104). Какъ въ сагѣ, такъ и у Дитмара поставлена Ольга (Allogia-Helena) супругою Владиміра, вмісто греческой царевны Анны. Ошибка естественная; преданіе соединяло въ одно двь эпохи христіанства и двухъ великихъ просвътителей Руси 102). Скандинавы знали подъ именемъ Аллогіи ту самую Ольгу, которая была извёстна Дитмару подъ именемъ Елены.

И теперь, норманское-ли это имя Allogia, Arlogia (Codd. B. C. Scrpt. hist. Island. I. XXII. 93. 161)? Оно извъстно въ скандинавскихъ сагахъ (см. выше и Hist. Ol. Tr. f. ab. Oddo mon. cap. 5) только о мнимой супругъ Владимира. Г. Куникъ (Beruf. II. 148) называетъ ее Норманкою и утверждаетъ, на свидътельствъ Снорре, что она

имѣла собственныхъ норманскихъ тѣлохранителей — вэринговъ. Но саги не знаютъ ни о норманскомъ происхожденіи Аллогіи, ни о норманскихъ тѣлохранителяхъ, ни о вэрингахъ, а только о тѣлохранителяхъ (satellites), дружинѣ (cohors militum) и придворныхъ (aulici) въ общемъ значеніи 108). Сознавая отсутствіе у Норманновъ имени Allogia, авторъ призванія Родсовъ однакоже говоритъ: «Быть можетъ она (т. е. какая то миоическая Glöd) называлась также и Halôgia; по крайней мѣрѣ должно принять, что норманскія жены носили это имя въ самодревнѣйшія, времена, ибо иначе его присутствіе на Руси необъяснимо» 104).

Имя Аллогіи неизв'єстно какъ на Руси, такъ и у Норманновъ. Этимъ именемъ, занятымъ ради его подобозвучія съ именемъ Ольги, отъ прозвища Hâlogi (Hochlohe) которымъ отличался у Скандинавовъ богъ огня Logi (отсюда по толкованію Fornald. Sögur II. 383. и названіе Гелголанда — Hâlogaland; у Сакс. грамм. Hallogia), с'єверныя саги передаютъ имя русской княгини, которую очевидно см'єшиваютъ съ изв'єстною Ольгою. Называютъ ли он'є эту княгиню Норманкою? Нисколько. Гді же причины приписывать ей скандинавское происхожденіе?

Съ вопросомъ объ имени Ольги тесно связанъ вопросъ о роде ея.

Единственное достовърное объ ея происхождении свидътельство сохранилось въ слъдующихъ словахъ лътошесца: «Въ лъто 6411 (903). Игореви възрастъшю и хожаще по Олзъ и слушаще его; и приведоща ему жену отъ Плескова, именемъ Ольгу» (Лаер. 12).

Въ 903 году Игорю было 25—26 лѣтъ отъ роду. Уже

однимъ этимъ обстоятельствомъ опровергается разсказъ Степенной книги и Макаріевыхъ большихъ рукописныхъ Миней, будто бы Ольга была «отъ рода ни княжеска, ни вельможеска, но отъ простыхъ людей» (Степ. кн. I, 6) срвн. Tp. общ. ист. и древн. Pocc. I, IV, 134). Такихъ дъвушекъ «отъ простыхъ человъкъ» было не мало въ Кіевѣ; при тогдашнихъ обычаяхъ (16-тилѣтній Владимиръ береть за себя Рогнтдь) нтъ сомнтнія что у Игоря были наложницы до 903 года. Бракъ Игоревъ решенъ въ следствіе засвидітельствованных літописью его сыновнихъ отношеній къ Олегу; жену (то-есть будущую княгиню) ему приводять изъ Пскова, не иначе какъ по волѣ и по распоряженію великаго князя. Этотъ заочный бракъ заключенъ на основаніи политическихъ соображеній, какъ, на основаніи другихъ политическихъ соображеній, древлянскій Малъ сватаеся заочно за Ольгу, Владимиръ заочно за Рогићдь, а въ последствіи за царевну Анну, Ярославъ за Ингигерду и т. д. 105). Какъ возрастъ Игоревъ, такъ и Ольгинъ имфетъ особое значение въ спорномъ деле о роде ея. Если допустить съ Шлецеромъ, что въ 903 году ей было около 16-ти лѣть, окажется что въ 942 (годъ рожденія Святослава по літописи), ей было 55 літь, а Игорю 67 - 68. Должно думать (какъ бы оно ни казалось страннымъ, при господствующемъ воззрѣніи на начала общественнаго быта древней Руси) что, Ольга привезена въ Кіевъ младенцемъ, быть можеть двухъ льть отъ роду; въ 942 году ей было бы 41 годъ. Браки по приличію, между малольтними, были въ обычат у встхъ народовъ того времени; такъ Erchempert 25: «Athanasius Landoni iuniori,

filio ultimo Landonis, praestantissimi viri, neptem suam adhuc lactentem in coniugium cessit» а въ Василикахъ: «Міпот annis XII nupta, tunc legitima fit uxor, quum apud virum XII annos expleverit» (см. Krug, Byzant. Chronolog. 221). Въ 1221 году малольтній сынъ Андрея, короля венгерскаго, обручень съ малольтнею же дочерью князя Мстислава (Карамз. III, прим. 196, 197). Этимъ, гронологію льтописи нисколько не нарушающимъ предположеніемъ о возрасть Ольги, объясняется и возможность цревлянскаго сватовства 106).

Была-ли Ольга княжною норманскою? Но въ Швеціи не могло быть недостатка въ взрослыхъ княжнахъ; для чего же было выбирать малольтнюю? Да и льтопись говорить положительно что Ольга приведена изъ Пскова; а мы видъли что норманскихъ князей не было ни въ Псковъ, ни въ иныхъ городахъ.

Татищевъ пишетъ по Іоакиму что Ольга была рода прежнихъ князей славянскихъ, внука Гостомысла (Росс. ист. II, 372). Оставляя въ сторонѣ сомнительное, бытъ можетъ самимъ Татищевымъ члобрѣтенное родство съ Гостомысломъ, нельзя не признать за извѣстіемъ Іоакима, значительной, противъ всѣхъ другихъ сказаній, степени вѣроятности. Мысль о сліяніи посредствомъ браковъ, прежнихъ династій съ новою варяжскою, ясно высказалась въ предложеніи Мала; удивительно ли что, съ своей стороны, Олегъ задумалъ укрѣпить себя и Игоря на владѣніи русскою землею, тѣмъ же простымъ и совершенно естественнымъ политическимъ способомъ? Ольга могла быть одною възъ главныхъ представительницъ правъ прежнихъ кривъ

скихъ князей 107). Отсюда должно быть частію и тѣ княгини родственницы ея, о которыхъ упоминаетъ Константини. 
багрянородный.

Вѣроятностію славянскаго происхожденія Ольги обу словливается въ значительной степени и славянское проис хожденіе именъ: Ольгъ (Олегъ) Ольга <sup>108</sup>). Не знаю втем какой мѣрѣ можно причислить къ языческимъ древне чешскимъ именамъ, встрѣчающееся въ сборникѣ Палацкагом (Čas. Česk. m. VI. 64) Olha <sup>109</sup>).

Игорь. «Ингваръ, Иваръ, Ифваръ, Ифаръ, Ингверъ» (Байеръ у Шлец. Нест. III, 103). У г. Куника (Beruf. II. 156 — 165): Ingwar.

Что ни одна изъ этихъ формъ не могла перейти непосредственно въ русское Игорь, знаютъ нынъ и сами Норманнисты, почему и должны по неволь прибытнуть къ предположенію необходимой для нихъ (но на дълъ не существующей) посреднической формы Inger, Ingari (которую пишутъ Ing(v)ari), признаваемой за сокращение имени Ingwar (Kunik, ap. Dorn. 416. 707. — Beruf. II. 164) 110). Въ вопросѣ ономастическомъ сражаться противъ именъ предполагаемыхъ — безполезно; такова между тымъ, сила полуторастольтняго предразсудка, что едвали не будеть преждевременно (собственно въ видахъ славянскаго ученія) довольствоваться однимъ отсутствіемъ въ скандинавскихъ источникахъ формы имени; которая бы ложилась, по законамъ лингвистики, въ русское Игорь; найдутся върующіе для которыхъ Игорь останется все-таки воспроизведеніемъ норманскаго Ingwar, какъ Синеусъ — Sune, Труворъ — Tryggr'a и т. п. Къ счастію, имя Игоря есть одно

**изъ тъх**ъ, которыя носять въ самихъ себъ достаточныя доказательства противъ мнимаго норманства ихъ происхожденія.

Мы спрашиваемъ: какою изъ двухъ формъ, Ingwar или Игорь быль прозванъ, въ смыслѣ норманской системы, сынъ Рюриковъ при рожденіи? Разумѣется Ingwar. Чтобы дать ему имя Игоря, было бы необходимо чтобы эта (положимъ) славянизированная форма шведскаго Ingwar, уже существовала у новгородскихъ Славянъ; а въ этомъ случаѣ она не доказываетъ ничего въ пользу норманскаго происхожденія варяжской династів, а напротивъ.

Откуда же форма Игорь въ договорѣ; форма 'Іүүюр у византійцевъ?

Греческіе послы были въ Кіевѣ; русскіе въ Царьградѣ. Греки имѣли дѣло, не съ Славянами, а съ господствующею норманскою Русью. Отъ самаго Игоря въ Кіевѣ, отъ приближенныхъ его и пословъ, они слышали имя Ingwar. Между тѣмъ въ договорѣ пишется Игорь. Остается предположить что Несторъ передѣлалъ на свой славянскій ладъ стоявшую въ греческомъ оригиналѣ форму Ingwar.

Но если греческій оригиналь договора гласиль Ingwar, Ίγγουαρ, почему, подписывавшій этоть оригиналь императорь Константинь багрянородный, пишеть въ своихъ сочиненіяхъ не Ίγγουαρ, а Ίγγωρ? почему встрѣчается таже форма Ίγγωρ и у Льва Діакона? Ясно что Игорь быль извѣстенъ Византійцамъ не иначе какъ подъ формою Їγγωρ; что стало быть русскіе (норманскіе) послы говорили не Ingwar, даже не Ingari или Inger (ибо и эти изобрѣтенныя имена явились бы у Грековъ подъ формами Їγγαρ или Түүср) а Ингорь; что и для Руси Святослава Игорь быль не Ingwar, а Ингорь. Но въ такомъ случат окажется что Греки имъли дъло не съ шведскою, а съ единственною въ исторіи извъстною славянскою Русью.

Княжее русское имя Игорь является подъ двоякою формою: 1) въ договорѣ 944-го года, у Нестора и въ лѣтописи вообще, подъ формою Игорь; 2) у Конст. багрянороднаго (de adm. imp. ed. Bonn. 74), Льва Діакона (ed. Bonn. 106. 144), Ліутпранда ( $V.\ cap.\ VI$ ) и въ лѣтописи, при поминѣ о двухъ князьяхъ Рюрикова дома (см. прим. 113), подъ формою Түүшө, Inger, Ингорь. Въ первобытномъ тождествъ объихъ формъ сомнъваться нельзя; варяжскіе князья и ихъ единоплеменники, Славяне поморскіе, произносили Ингорь (Igor) 111); отъ нихъ перешла эта форма къ Византійцамъ и черезъ Византійцевъ къ Ліутпранду; русскіе Славяне говорили Игорь 112). Ту же одновременную двойственность формъ, варяжской или княжей и русской, замъчаемъ и въ другихъ именахъ нашей исторіи; такъ Вольга (Wolha) и Ольга; Володимеръ и Володимиръ; Велесъ и Волосъ и т. п. (см.  $\iota A$ . IX). Въ отношеніи къ имени Игорь, эта двойственность засвидетельствована летописью, безразлично употребляющею названія Инжиръ бродъ и Игоревъ бродъ (Ипат. 127, 87). Въ последстви времени обе формы отдёлились, кажется, совершенно и образовали каждая особое имя: Игорь, Ингорь 113).

Исторія хорутанскихъ Славянъ знаетъ подъ 803 годомъ, славянскаго князя именемъ Инго: «Arnon Episcopus sedis Juvaviensis curam gessit, mittens in Slavoniam, in partes videlicet Charantanas, atque inferioris Pannoniae

illis Ducibus atque Comitibus, quorum unus Ingo vocabatur, multum carus populis» (Convers. Bagoarior. et Carantanor. ap. Pertz, XIII. 9). Hansitz (Germ. sacr. II. 103. 109) считаеть его тождественнымъ съ виндскимъ герцогомъ св. Домиціаномъ 114). У Чеховъ находимъ коренное инг въ составномъ Hynchwog (Инговой), о которомъ Hagek упоминаетъ подъ 736, г.: «Prěmysl a Hynchwog»; въ мѣстныхъ: Ingrowitz (Ингоревичи) у Коллара (Rospr. 254); Ingmerovicz (Ингомировичи) у Бочка (I. 314) и т. д. Мы сами не имбемъ недостатка въ свидътельствахъ о существованіи на Руси, языческаго славянскаго инго, инг. Въ числе Игоревыхъ пословъ, въ договоре 944 года, встречается Ингивладъ. Въ числе литовскихъ городовъ географическаго отрывка у Шлецера (Hecm. II, 781): Ижославъ; между рязанскими XIII стольтія: Ижеславецъ (Сказ. о нашеств. Бат. 33). Какъ формы Ижора, Ижера передають финское Ingeri (Sjögren, Gesam. Schrift. I. 570), такъ формы Ижославъ, Ижеславецъ западныя Ингославъ или Ингиславъ. Тоже начальное Ingoslaw переходить, черезъ среднее Ижеславъ («преставися Святополкъ Ижеславичь» Кратк. новгор. лътоп. изд. кн. Обол. подъ 1113 г.), въ княжее русское Изяславъ 115).

Іпдо форма юго-западная; срвн. Иво, Шварно, Tungo ни Tunglo («unus de Soraborum primoribus» Adelm. Benedict. ad. ann. 826) и т. д. Окончаніе на орь, оръ преимущественно принадлежность восточныхъ нарѣчій; на Руси: Тудорь, Жихорь (Лавр. 87), Лазорь (Ипат. 179), Лихорь (Карамз. V, прим. 145); у Сербовъ: Тудорь, Букорь (Šafar. Pam. Pisemn. Jihosl. I. 7). Впрочемъ у Че-

ховъ и Моравлянъ: Владорь (Vladorius ad. ann. 1227; Именосл. Морошк. 42), Синогорь («Sinogorum Velpridek cum sex filiis» (Boczek, I. 126. срвн. сербск. Синьгоурь Шафар. l. c.) и т. д.

Имя Игоря, подъ формою Ингеръ встрѣчается и у Грековъ въ IX вѣкѣ. Байеръ (Шлец. Нест. III, 103, 104) и г. Куникъ (Beruf. II. 162, 163) полагаютъ что прадъдъ Константина багрянороднаго, Ингеръ или Инкиръ (Leo Gramm. ed. Bonn. 230: IYYEP; Glycas ed. Bonn. 552: Түхүр) изъ рода Мартинаковъ, былъ скандинавскаго или германскаго происхожденія. О знаменитыхъ готскихъ · или скандинавскихъ родахъ въ византійской исторіи той эпохи, ничего не извъстно; о славянскихъ свидътельствуютъ всь льтописцы. Византійская исторія знаеть о греческихъ воеводахъ и сановникахъ изъ Славянъ Добрегостъ, Всеградъ, Татимиръ; о патриціи Оногостъ; о константинопольскомъ патріархѣ Никитѣ (см. Schafar. Sl. Alt. II. 196) и т. д. Нестонги (Андроникъ и Исакъ) двоюродные братья Iоанна Дуки (Georg. Acropol. ed. Bonn. 39, 40, 151, 161), носять славянское прозвище; Нестонгомъ Νεστόγγος именовался братъ хорватскаго князя Срема или Сермона, убитаго Греками въ 1019 году (Cedren. ed. Bonn. II. 476). Изъ греческихъ императоровъ славянскаго происхожденія особенно извъстны Юстиніанъ и Василій Македонянинъ; за последняго выдаль императоръ Михаиль Евдокію Ингоревну (την Ίγγιρίναν, Leo Gramm. ed. Bonn. 248. cfr. Genesius, ed. Bonn. 111), безъ сомнвнія, какъ онъ самъ, славянскаго рода 116).

Владимиръ. Шлецеръ (Hecm. III. 105) считаетъ

имя Владимира совершенно отличнымъ отъ Валдемара: «первое, говорить онъ, есть славянское, а последнее скандинавское, и кажется иметь совсемъ особенное начало и значеніе». Г. Куникъ (Beruf. II. 112) полагаеть, что оба имени испоконная принадлежность германскихъ и славянскихъ племенъ, хотя съ одной стороны окончаніе на миръ занято Славянами отъ гото-германскаго; merjan = verkūndigen; vaila-mêrs = wohllautend; mâri = kund, ruchbar, berühmt; а съ другой, имя Владимира, подъ этою формою, извёстно только сербскимъ и болгарскимъ Славянамъ.

Искусственнаго нёть, кажется, ничего въ этимологіи славянскаго Владимирь оть владёти и міръ; окончаніе на миръ (Friede) соотвётствуеть германскимъ Siegfried, Meinfried, Warnefried и т. п. Форма Владимиръ, кромѣ Болгаръ и Сербовъ, извёстна у Чеховъ: «Wladimir dux de Holomucz cum fratre suo Brecizlao» (Boczek, I. 309 ad ann. 1183); о городѣ или мёстечкѣ Wladimierz въ Моравіи упоминается подъ 1204 г. (ibid. II. 23). Одинъ изъ девяти аманатовъ, врученныхъ польскимъ Премысломъ поморскому Святополку въ 1256 году, именовался Владимиромъ: «Wladimirus, filius Prandothe» (Archid. Gnezn. ар. Sommersb. II. 88); Владимиромъ (Woldemarus) назывался также одинъ изъ сыновей оботритскаго герцога Прибислава — Генриха (Helmold. I. сар. XXIX).

Имя Waldemar, Waldomar, Waldomeris etc. держится у германскихъ племенъ еще въ VIII въкъ (Куникъ, зам. къ Отр. Гедеон. 274); что оно не скандинавское, а зашедшее къ Скандинавамъ отъ Руси, доказано его норманскою исторіею. Первымъ Валдемаромъ былъ великій (род. 1131 г.),

сынъ Канута св. и Ингибіарги, дочери Мстислава — Гаральда; имя Валдемара (по славяно-скандинавскому обычаю того времени) дано ему въ честь Владимира Мономаха, его прадъда по матери, обстоятельство засвидътельствованное съ возможною точностію, Саксономъ грамматикомъ: «Nam octava post hac luce Ingiburga Canuti conceptum ex eo marem enixa proditur; cui et materni avi nomen inditur» (XIII. 641). Дальманнъ замѣчаетъ: «Das Kind erhielt den Namen ihres verstorbenen Grossvaters Wladimir, der sich bei den Dänen in Waldemar oder Woldemar verwandelt. Seitdem war der Name hier eingebürgert» (Gesch. v. Dä $nem.\ I.\ 229$ ). Сумъ ( $V.\ 372$ ) в фриль сомнительному извъстію Книтлинга - саги (сар. 93) о рожденіи и воспитаніи на Руси датскаго Валдемара, единственно потому что русское имя онъ могъ получить только въ Руси; вфроятно и самъ составитель саги не имълъ инаго повода къ обнародованію своего изв'єстія. Мы увидимъ въ сл'єдующей глав'є, что сынъ Кнута Лаварда названъ русскимъ именемъ совершенно правильно и сообразно съ обычаями эпохи; сказаннаго до сихъ поръ, кажется довольно для укрѣпленія за славянскимъ міромъ исключительной (въ Х вѣкѣ) принадлежности спорнаго имени.

Въ древне-русской письменности преобладаетъ почти исключительно форма Володимеръ вмѣсто Володимиръ; между тѣмъ, остальныя имена съ окончаніемъ на миръ (за исключеніемъ имени Ратмѣръ, Лавр. 206) пишутся всегда: Творимиръ, Станимиръ, Судомиръ и т. д. Это явленіе имѣетъ свою причину. «У Славянъ, говоритъ г. Буслаевъ (о вл. христ. 191), миръ сближается своею

рормою съ мѣра, напр. у Лужичанъ: mèr — рах, mèra — modus, соединяющіяся или смѣшивающіяся въ прилаг. mèrny». Въ вендо-нѣмецкомъ словарѣ Бозе: mjer — der Friede; mjera — das Maas. Варяжскіе (вендскіе) князья сохраняли на Руси вендскую форму цан-славянскаго имении Владимиръ 117).

Г. Куникъ (Beruf. II. 124, 159) замѣчаетъ справедиво, что имена Рюрика, Олега и Игоря составляютъ у насъ исключительную принадлежность князей варяжской цинастін; но приводя это явленіе въ доказательство ихъ скандинавскаго происхожденія, онъ забываеть что тоже замое должно сказать и о прочихъ княжескихъ именахъ, каковы Святославъ, Святополкъ, Ярославъ, Ярополкъ, Всеволодъ и т. д. Эти имена, не исключая и святыхъ Владимира, Бориса, Глеба и Ольги, мало известны въ тревней исторіи Руси, внѣ княжескаго рода; изъ простыхъ иодей я знаю только Глѣба Тиріевича (*Ипат. 126*) и Вячеслава Малышева внука (Новг. 42); Святополкъ Одовичь, о которомъ Ипатьевская летопись упоминаетъ подъ 1229 г., былъ родомъ Поморянинъ «Suantopulus, capitaneus Pomeraniae» (Guagn. I. 92). Какъ у древнихъ Римлянъ извъстные роды (gentes) имъли каждый свои особыя прозвища (у Сципіоновъ: Cneius, Lucius, Publius, Marcus; у Клавдіевъ: Appius, Publius, Caius, Marcus, Quintus, Tiberius и т. д.), такъ и княжескіе роды у Славянъ отличались особыми княжескими именами. У Поляковъ господствують: Leško, Boleslaw, Mečislaw или Meško, Casimir, Wladislaw; у Хорватовъ: Branimir, Krjesimir, Trpimir; у Чеховъ: Wratislaw, Wenčeslaw, Spitihnew, Pribislaw. На Руси, съ одной стороны, древне-русскія княжескія имена: Святославъ, Ярославъ, Ярополкъ, Святополкъ, Всеволодъ и т. д.; съ другой, перешедшія къ намъ отъ Варяговъ: Рюрикъ, Олегъ, Ольга, Игорь. Эти послѣднія имена были вѣроятно принадлежностію какой-нибудь особой отрасли одного изъ княжескихъ поморскихъ родовъ, какъ имена Рогволода, Брячислава и Рогнѣди въ отраслѣ князей полоцкихъ. У Вендовъ они должны были изчезнуть съ выселеніемъ въ Русь того княжескаго рода которому принадлежали.

## VII.

## Вопрось объ именахъ.

## В) имена прочекъ князей, княгинь, восводъ, мужей и т. д.

Авторъ «Изследованій» говорить: «Варяжскими воями на войнъ и по городамъ, разумъется, начальствовали Варяги. Этого мало, князья были окружены ими; намъстники, посланники, кормильцы ихъ, даже ближайшіе слуги были Норманны, домашніе и натажіе. Вст важныя мтста предоставлялись имъ. Такъ было и во всёхъ странахъ, гдё поселялись Норманны.... Туземцы совершенно не употреблялись, обреченные на свое любезное земледѣліе» (Погод. изсапд. III, 125). Г. Куникъ (Beruf. II. 119) относить къ Норманнамъ по имени и происхожденію (кромъ князей, бояръ, пословъ и гостей, о которыхъ упоминается въ договорахъ Олега и Игоря): Аскольда, Дира, Рогволода, Тура, Рогитьдь, Малфридь, Глиба, Сфенга, Хрисохира, Голтія, Якуна, Шварна; Ольму, Асмуда, Свенальда, Претича, Икмора, Сфенкела, Люта, Блуда, Варяжка, Ждьберна, Волчій хвость, Рогдая, Ульба. Изъ непричисленныхъ здёсь къ Норманнамъ русскихъ

историческихъ личностей до Ярослава, кажется остаются только Малуша, Малкъ и Добрыня (впрочемъ и они выведены Норманнами у Погодина, Изслюд. III, прим. 159, 160) и пять убійцъ Глѣбовыхъ: Путьша, Талецъ, Еловитъ, Ляшко, Горясѣръ «коихъ имена, говоритъ онъ (тамъ же, прим. 227), звучатъ, кажется, болѣе по славянски».

Съ перваго взгляда на это норманиизирование древней Руси, раждается вопросъ: какимъ образомъ Норманнывяряги, родственники или слуги норманно-варяжскихъ князей, сохраняють до XI стольтія, свои норманскія имена, когда сами князья, уже со втораго поколенія династів, принимають славянскія: Святославъ, Передслава, Володиславъ, Ярополкъ, Владимиръ, Святополкъ и т. д.? Или потомство Норманновъ пришедшихъ на Русь вмъсть съ Рюрикомъ и Олегомъ, воспитанное на Руси вмѣстѣ съ князьями, отличалось отъ нихъ особымъ норманствомъ обычаевъ и образа мыслей? Или въ лицахъ, окружавшихъ варяжскихъ князей, въ ихъ намфстникахъ, кормильцахъ, воеводахъ, служителяхъ, должно видъть не домашнихъ, а только набзжихъ Норманновъ? На какомъ основаніи предполагать норманское Gliph или Glibr въ имени Глѣба, сына Владимира и болгаро-византійской царевны 118), когда . сыновья того же Владимира и Норманки Рогнтди именуются Изяславъ, Мстиславъ, Ярославъ и Всеволодъ? Г. Куникъ (Beruf. II. 155) думаетъ что Святославъ носилъ норманское имя при славянскомъ. Но почему же онъ и у Грековъ извъстенъ подъ именемъ Ефечбоо Эхаво с? Почему въ договорѣ Игоря, актѣ оффиціальномъ и госу-

дарственномъ, Святославъ, Передслава и Володиславъ не являются подъ своими норманскими именами? Я уже не говорю о невозможности исключить изъ русской исторіи не только словено-русскій, но и прочіе, въ ея развитіи участвовавшіе элементы. Вообще воззраніе норманской школы на русскую исторію имбетъ нечто отвлеченное, мертвое; до призванія норманскихъ князей, какіе нибудь двадцать или тридцать славянскихъ народцевъ, не соединенныхъ между собою живою, внутреннею связью, живутъ, разбросанные по огромному пространству Россіи, дикарями въ родъ Ирокойцевъ и Альгонкинцевъ, безъ имени, безъ князей, безъ торговли; являются триста — четыреста Шведовъ и вдругъ все преобразовалось; есть народъ, есть имя, города, торговля, государство; Финны, преобладающая въ дёлё призванія народность, изчезли; Хазары пропадають въ волжскихъ степяхъ; Печенеги и Венгры, ближайшіе сосёди Руси на юго-востокі, Литва на западъ, едва извъстны по имени; вездъ Норманны и Одни Норманны. Полно такъ ли?

Аскольдъ и Диръ. (Лавр. с. Аскольдъ, Оскольдъ, Акольдо; другіе: Аоскольдъ и Сколдъ; см. Нест. Шлец. II. 15. Диръ, поправлено въ ипат. Дирдъ; см. Лавр. 10, грим. ж.). У Байера: Оскель, Ашкель, Аскель (Нест. Шлец. III, 105); у г. Куника (Beruf. II. 138): Höskuldr и Dýri.

Hölgi превращается у насъ въ Ольгъ, Олегъ; почему же Höskuldr не въ Оскольдъ а въ Аскольдъ? (Что форма Осколдъ позднъйшее искажение сознаютъ и Бередниковъ и Карамзинъ и наконецъ самъ г. Куникъ l. с.). Съ другой стороны, скандинавскому Asmôdhr отвѣчаетъ славянское Асмудъ (Kunik, ap. Dorn, 680); славянскому Аскольдъ должно бы отвѣчать скандинавское (несуществующее) Askold, Askuldr. Отъ системы основывающей свои доказательства на однихъ лингвистическихъ соображеніяхъ, мы въ правѣ требовать лингвистической точности.

Аскольдъ и Диръ, если допустить Норманство варяжскихъ князей, были не скандинавскаго происхожденія; это явствуеть изъ словъ летописца: «не племени его но боярина» (Лавр. 9). Кругъ (Forsch. II. 332) переводитъ племя — Stamm и прибавляеть: Askold und Dir konnten also nicht, wie Rurik, unter ihren Vorfahren Könige zählen, welches ihnen nachher Oleg auch vorwirft». Г. Соловьевъ (Отнош. 40) говоритъ: «если у Рюрика было 2 мужа, не племени его, то могли быть мужи племени его — родичи». Но, во 1-хъ) слово племя имфеть, въ древне-русской терминологіи, опредъленный смыслъ; имъ обозначается или потомство (съмя, опериа, Кн. быт. 38, 9), какъ напр. въ-выраженіяхъ льтописи: племя Хамово, Афетово, Хананейское, Авраама, Давыда. «Іаковъ же сниде въ Еюпетъ, сый лътъ 100 и 30, съ родомъ своимъ (т. е. семьею) числомъ 60 и 5 душь; поживе же въ Еюптк лътъ 17 и успе, и поработиша племя его (т. е. потомство) за 400 льть» (Лавр. 40). «Князиже милостиви племя (т.е. потомство) Ростиславле» (Лавр. 215) «А ты, брате, въ Володимери племени старъй еси насъ» (*Unam. 145*) или народъ то-есть совокупность однокровныхъ родовъ (natio, gens, tribus. Откровеніе Іоанна 10, 11, переводить греческое ёдуос словомъ племя); напр. болгарское, эллинское

племя (Miklos. Lexic. Palaeoslov.). Отсюда выражение иноплеменники для иноземцевъ: «и разъгнъвася Богъ, предаяшеть і иноплеменникомъ на расхищенье» (Лавр. 41). «Архіеръи обладаху ими до Ирода иноплеменьника» (тамъ же, 43). «Се бо Ангелъ вложи въ сердце Володимеру Манамаху поустити братью свою на иноплеменникы, Русскія князи» (Ипат. 2, 3), «Придоша иноплеменьници на Рускую землю, безбожній Измалтяне, оканьній Агаряне» (тамь же, 121). О племени Рюрика, въ смыслѣ потомства, не могло быть рѣчи въ 864 году; значить летописець имель въ виду народность. Другимъ выраженіемъ, кромѣ «не племени его», онъ и не могъ передать понятія объ инородствѣ Аскольда и Рюрика; во 2-хъ) имъя означить однокровность Рюрика и Олега, онъ тутъ же, черезъ нѣсколько строкъ, пишетъ совершенно правильно и умѣстно: «Умершю Рюрикови, предасть княженье свое Олгови, отъ рода ему суща» (Лаер. 9); въ 3-хъ) выраженіе «не племени его» указываеть на исключеніе, на особенность. Но, взятое съ точки зрѣнія норманской системы, это выражение являеть тоть смысль что многимъ большая часть дружинниковъ Рюрика, были оть рода ему то-есть его родичи. Это очевидная невозможность. Трехъ сотъ родичей, на, примфрно, четыреста человъкъ дружинниковъ, не могъ взять съ собою ни Рюрикъ, ни какой либо другой князь на свътъ 119). Да и не странно-ли, при подобномъ толкованіи словъ літописи, что изъ этой по истинъ громадной родни Рюрика, она знаетъ только одного его родича, Олега?

Что Аскольдъ и Диръ были въ убѣжденіяхъ народа и 15\*

лѣтописца иноплеменники Рюрику и Олегу, что вся ихъ исторія есть ничто иное какъ развитіе первыхъ словъ лѣтописи: «не племепи его», въ смыслѣ инородцевъ, истина ясная, но конечно не совмѣстная съ системою норманскаго происхожденія Руси; ибо если Аскольдъ и Диръ Норманны, то Рюрикъ, Олегъ и призванные вяряги не скандинавскаго происхожденія; если Аскольдъ и Диръ инаго, не скандинавскаго рода, откуда имя Руси ('Рос) для пиратовъ 865 года у Нестора и у византійскихъ писателей?

Эверсъ (Krit. Vorarb. 237) первый вывель научнымъ образомъ мнѣніе о венгерской народности Аскольда и Дира, основываясь на чтеніи воскресенскаго списка л'ьтописи: «яко гость есмь подугорской.... да придъте къ намъ къ родомъ своимъ» (ibid. 243. прим. 10). Шлецеръ (Hecm. II, 237) находить смёшными слова «подугорскіе гости»; Кругъ (Forsch. II. 383) укоряетъ воскресенскій списокъ вставкою переписчика. Всего более повредилъ своему предположенію самъ Эверсъ, утверждая что «гость подугорской» безсмыслица, ибо никто не знаеть подугорской земли; почему и предлагаеть чтеніе «родоу оугорьска». Названіе «Подугоріе» могло и должно было существовать у славянскихъ народовъ, какъ равносильныя ему Подрусіе, Подляшіе, Подлитовіе, Podczachy (см. Schafar. Sl. Alt. I. 345. Anm. 3). Здёсь не къ чему приводить иноземныя выраженія «inferiores Hungariae partes» (Krug, Forsch. II. 383. Anm.\*) или «Pannonia inferior» (Anonym. de convers. Boioar. ap. Boczek. I. 21), о которыхъ не знали ни Несторъ, ни пъсня или слово изъ которыхъ онъ черпалъ свое преданіе объ Аскольдѣ. Подчехами, Подугоріемъ,

Подлитовіемъ назывались ближайшія къ тому или другому славянскому племени, части этихъ земель, какъ пограничные Латыши (украинскіе) Летгаллами (Летгола), оть латышскаго gall, граница (Kruse, Urg. d. Esthn. Vs. 137). Основательные ли другія возраженія Круга? Онъ думаеть (Forsch. II. 387, 388) что Олегу было естественнъе назвать себя русскимъ т. е. скандинавскимъ купцомъ, чемъ венгерскимъ. Если Аскольдъ и Диръ были Венгры, конечно нътъ; ибо Норманнъ не скажетъ Угрину: «да придъте къ намъ къ родомъ своимъ». Если они были Норманны, еще менъе. Преданіе гласило о убіеніи кіевскихъ династовъ посредствомъ хитрости и обмана; оно признавало между Кіевомъ и варяжскими князьями отношенія враждебныя, недовърчивость; въ самомъ дъль извъстно что вскоръ послъ призванія, Кіевъ сталь притономъ недовольныхъ Рюрикомъ Новгородцевъ и варяговъ (Ник. I, 67, 17). Олегъ таится отъ своихъ враговъ Аскольда и Дира; но предупредить-ли онь ихъ подозрѣнія на счеть выходцевъ съ съвера, если скажетъ: «я норманскій купецъ; иду отъ враждебныхъ вамъ Олега и Игоря въ Грецію; приходите ко мнѣ, вашему (но и Олегову) единоплеменнику, Норманну»? Недовърчивость Аскольда и Дира изчезала только передъ вымысломъ Олега, выдающаго себя за венгерскаго гостя, единоплеменника Венграмъ Аскольду и Диру, изменяющаго варяжскимъ князьямъ (Норманнамъ ни Вендамъ, все равно), въ пользу своихъ соотечественниковъ. Весь разсказъ летописи о походе Олега на Кіевъ, о его хитрости, о убіеніи Аскольда и Дира и ихъ погребенін, безъ сомнічнія взять изъ народныхъ пісень; а народный смыслъ рѣдко обманывается въ затѣйливости своихъ вымысловъ и соображеній.

Другое, изъ саги взятое доказательство венгерскаго происхожденія Аскольда и Дира находимъ въ названів «угорскимъ» мъста ихъ погребенія: «И убища Аскольда и Дира, несоша на гору, и погребоша и на горъ, еже ся нынѣ зоветь (Пол: еже и нынъ нарицается) Угорское, кдѣ нынѣ Олминъ дворъ» (Лавр. 10). О происхожденіи этого названія «Угорское» было довольно прфній; Погодинъ (Изсльд. II, 266, прим. 422) и Кругъ (Forsch. II. 365— ·378) думають что угорскимъ прозвано то мѣсто, на которомъ Угры, при Олегѣ (или еще до него) 120), шедъ мимо Кіева, останавливались вежами: «въ лѣто 898. идоша Оугри мимо Киевъ горою, еже ся зоветь нынъ Оугорское, пришедше къ Днъпру и сташа вежами» (Лавр. 10). Будь это мѣсто гора ( $\Pi$ огод. l. c.) или берегъ (Kругъ l. c.), ясно что Угры становились вежами не на немъ, а прошедъ мимо него. Откуда же для этой горы или части берега название угорскаго 121)? Погодинъ говоритъ: «мѣсто объ Аскольдѣ и Дирѣ въ архангельскомъ спискѣ, испорченное переписчиками, удовлетворительно поправляется лаврентьевскимъ спискомъ: придоста Олегъ.... и приплу подъ Оугорьское, похоронивъ вои своя, и присла ко Асколду и Дирови, глаголя: яко гость есмь, идемъ въ Греки отъ Олга и отъ Игоря княжича; да придъта къ намъ къ родомъ своимъ». Но какъ Погодинъ самое продолжение, такъ Кругъ забываеть объясненіе продолженія этого міста: «и убища Аскольда и Дира, несоща на гору, и погребоща и на горь, еже ся нынь зоветь угорьское, кдь нынь -

Олинъ дворъ». Эти слова очевидно содержатъ этимологическое объяснение слова Угорское, отъ погребения на мъсть, носившемъ это названіе, Венгра Аскольда. На это объясненіе указываеть и самое размѣщеніе словъ «еже ся нынѣ зоветь угорьское», поставленныхъ не послѣ перваго предложенія «несоша на гору», но послѣ слѣдующаго за •нимъ «и погребоща и на горѣ»; и чтеніе полетиковскаго списка: «еже и нынъ нарицается Угорское» (Hecm. Шлец. II, 219), какъ относящееся прямо и исключительно къ мъстоположению могилы Аскольда. Относить эту этимологію не къ первому, а ко второму помину объ этомъ мъсть и его названіи, натяжка тымь менье дозволительная, что повторенія въ родѣ приводимаго Погодинымъ, не рѣдки въ летописи; напр. подъ 915 г.: «Пріидоша Печеневи первое на Рускую землю»; а подъ 968: «придоша Печенъзи на Русску землю первое». Такъ и подъ 898 годомъ, лътописецъ буквально списываетъ уже сказанное имъ подъ 881: «еже ся нынъ зоветь Угорьское».

Взятая съ этой точки зрѣнія сага или пѣсня объ Аскольь и Дирѣ является вполнѣ и логически довершенною. Основные пункты ея: инородность Венгровъ Аскольда и Дира и варяговъ Олега и Игоря; хитрость Олега, основанная на присвоеніи себѣ угорской народности; названіе Угорскимъ мѣста погребенія угорскихъ династовъ. Въ понятіяхъ норманской школы, слова «не племени его» грамматическая невозможность; «придѣта къ намъ къ родомъ своимъ» безсмыслица; «гость подугорской» вставка; «еже ся нынѣ зоветь Угорьское» (о мѣстѣ погребенія Аскольда) случайность необъяснимая.

Къ доказательствамъ взятымъ изъ лѣтописи, я присовокупляю сказанное въ другомъ мѣстѣ (см. гл. XVIII) о существованіи русскаго хаганата въ 839—871 годахъ; о названіи Кіева венгерскимъ именемъ Sambath; о вассальскихъ отношеніяхъ русскихъ династовъ къ хазарскимъ хаганамъ, до водворенія въ Кіевѣ варяга—Славянина Олега и т. д. Азіатское происхожденіе Аскольда падетъ не иначе какъ съ опроверженіемъ приведенныхъ по этому поводу историческихъ документовъ и фактовъ.

Я перехожу къ ономастическому вопросу.

Подъ 556 годомъ Өеофанъ упоминаетъ о посольствъ отправленномъ къ греческому императору, Аскеломъ или Аскелтомъ, княземъ Гермехіоновъ, народа, живущаго на берегахъ океана: «Τῷ δ'αὐτῷ μηνὶ ἦλδον πρέσβεις Ασκήλ τοῦ ξηγός Έρμηχιόνων τοῦ ἔσωδεν κειμένου τῶν βαρβάρων έθνους πλησίον τοῦ ὀκεανοῦ» (Theoph. Chronogr. ed. Bonn. I. 370, 371). Анастасій переводить: «eodem anno venerunt legati Ascelti (οнъ стало быть читалъ: ἀσκήλτου) 122) regis Ermechionorum, qui (populus?) positus est intra barbarorum gentem iuxta oceanum, Constantinopolim» (Hist. eccles. ed. Bonn. 108). Кругъ (Forsch. I. 222) относитъ безъ дальнихь изследованій, это известіе къ германской народности, а имя Аскела считаетъ тождественнымъ съ русскимъ Аскольдъ. Но кому извъстны германскіе Гермехіоны? Думаль, ли онъ о Тацитовыхъ Герміонахъ: «Proximi Oceano Ingaevones, medii Hermiones, ceteri Istaevones» (Germ. 2)? Но въ VI въкъ имя Герміоновъ уже давно изчезло, уступивъ мъсто названію Свевовъ. О настоящей народности Гермехіоновъ свидѣтельствуетъ Өеофанъ византійскій, со-

временникъ имп. -Юстина (557 — 577 г.): «от та прос εύρον άνεμον του Τανάίδος Τουρχοι νέμονται οί πάλαι Μασσαγέται καλούμενοι, ους Πέρσαι οικεία γλώσση Κερμιχίονας φάσι») Exc. e Theoph. hist. ed. Bonn. 484. — Cfr. Fabricii bibl. Graeca, VI. 239). Гермихіоны или Кермихіоны (срвн. έρα μ ήρη, αστήρ μ κάστωρ, Αύλωνία μ Καυλωνία, Άλύβη μ Хαλύβη, Άλαισος и Γάλαισος) 128) были следовательно тюркскимъ племенемъ, обитавшимъ на востокъ отъ Дона, безъ сомнинія на берегахъ Каспійскаго моря, слывшаго у Грековъ подъ именемъ Океана, отъ Страбона до Приска, Прокопія и позднѣйшихъ временъ 124). Сходства тюркскаго Аскелъ или Аскелтъ съ русскимъ Аскольдъ норманская школа в роятно отрицать не будеть; Кругъ почиталъ оба имени тождественными, а Байеръ производилъ русское Аскольдъ отъ скандинавскаго Askel. Прибавка конечнаго д (если остановиться на формѣ Аσхήд) кажется особенность южныхъ русскихъ племенъ; такъ Диръ и Дирдъ, Свенгелъ и Свенгелдъ, Туръ и Турдъ и т. п. Тоже имя Аскольдъ сокрыто можеть быть и подъ именемъ венгерскаго короля Malescoldus (Mal-askold?), къ которому бѣжалъ сынъ англійскаго Эдмунда (Roger Hoveden § 4 ар. Kunik. Beruf. II. 35. Anm. \*) 125). Основное old, olt встрѣчается въ венгерскихъ именахъ Zoltan, Solt, Caroldu, Sarolt, Mykolth, Hadolth I np. 126).

Я не знаю о Дирѣ имѣетъ ли онъ соименниковъ у Мадяровъ; еслибы не слишкомъ произвольная смѣлость предположенія, я счелъ бы его за словенорусскаго князя, васалла и данника хазарскихъ хагановъ. Диръ чисто славянское имя; срвн. у Козьмѣ пражскаго Туг, Туго (І. 9). Туга

мужское имя у Палацкаго (Gesch. v. Böhm. I. 208); Дирекь (Dierek, Arch. Česk. y Mopour.); срвн. Веп — Вепек, Časta—Častek, Hoň — Honěk, Lub — Lubek, Rad — Radeк и т. п. (Čas. Česk. Mus. VI). У Масуди является славянскій князь именемъ Ad-dîr или Aldîr (Charmoy., relat. de Mas'oûdy 314, 331); д'Оссонъ (des peup. du Cauc. 88) читаетъ Dir 127).

Алма и Алминъ дворъ (архангельск. сп. у Шлецера, Нест. II, 221); Олъма прибавлено между строкъ въ ипат.; полет. воскрес. и никон. читаютъ Ольма, Олъма и Олме. Какъ Осколдъ изъ древивищаго Асколдъ, такъ Олма образовалось изъ первобытнаго Алма; срвн. Ондрви и Андрви, Олексви и Алексви и т. д. У г. Куника (Всти Г. 180): Holma.

Татищевъ заключаетъ справедливо о крешеніи Аскольда, какъ изъ свидѣтельства Фотія, такъ и изъ того обстоятельства, что христіанская церковь св. Николы была построена надъ его могилою. Шлецеръ (II, 248), въ слѣдствіе своего изобрѣтенія понтійскихъ 'Ръ́,'совъ, отличныхъ по происхожденію отъ настоящей Руси, не допускаетъ этого факта; послѣ Эверса (Krit. Vorarb. 264 — 271) его опровергать не стоитъ. Удивительно сомнѣніе Карамзина о построенія Альмою или Ольмою церкви св. Николая: «Шлецеръ, говорить онъ, называетъ его строителемъ церкви св. Николая; почему? лѣтописецъ не говорить этого» (Карамз. I, 295). Имя Альмы (Ольмы) стоитъ, кромѣ ипатьевскаго, и въ тѣхъ именно четырехъ спискахъ (пол. воскр. арх. и ник.), которые сохранили намъ чтеніе «гость подугорской» (Нест. Шлец. II, 219 — 221). Пропускъ того и другаго въ

даврентьевскомъ и иныхъ спискахъ одинаково безсмысленъ; ибо что значатъ, безъ имени Альма, слова: «на той
могилъ поставилъ церковь святаго Николу» (Лаер. 10,
см. прим. п.)? Кто поставилъ? Надъ могилою крестившагося Угрина Аскольда, поставилъ церковь св. Николая
христіанинъ Угринъ Альма, Ольма; это имя есть ничто
иное какъ венгерское (латинизированное) Almus. Туроцъ
читаетъ Alm и Alom (Schwandtn. Scrpt. rer. Hungar. I.
99. № 2); у Ранцана: «Alom, quia vero Hunnorum lingua,
somnus vocabatur Alom» (ibid. 440) 128). Окончанія на а
обычны въ венгерскихъ именахъ; напр. Tulma, Oluptulma,
Boyta, (Anon. ap. Schwandtn. I. 15, 8, 39). Венгерское
происхожденіе имени Альма служитъ новымъ доказательствомъ венгерскаго происхожденія самаго Аскольда.

Свенгелдъ, Мстишь и Лютъ. (Свёналдъ, Свёнтелдъ, Свенделдъ, Свингелдъ, Свёнелдъ, Свинделдъ, Свендилдъ, Свёнделъ, Свинделъ, Сведеладъ, Свендъ, Спентелдъ, Свентолдъ, Свентеадъ, Свелдъ, отецъ Мьстишинъ, Мистишинъ, Мстислашинъ и Лютовъ, Лотовъ. См. Лавр. 23, 24, 31, 32; Нест. Шлеи. III, 5, 288, 582, 583, 631; Свентолдичь лютый, въ Эрмитажн. хроногр. у Круга, Forsch. I. 99).

Списки пол. воскр. арх. и никон. знають Свенгелда воеводою Игоря уже въ 915 году (Нест. Шлец. III, 5, 6); о немъ упоминается въ последній разъ подъ 975 (Лавр. 32). На основаніи этихъ хронологическихъ данныхъ, Шлецеръ полагаеть что Свенгелдъ отецъ Мстишинъ отличенъ отъ Свенгелда, отца Лютова въ 975 г. (Нест. III, 293); но кажется безъ достаточной причины. Изъ свидетельства

льтописи видно что Свенгелдъ, воевода Игоря и отецъ Мстишинъ, Свенгелдъ воевода Святослава и наконецъ Свенгелдъ, воевода Ярополка и отецъ Лютовъ, одно и тоже лице. Подъ 971 г.: «Створивъ же миръ Святославъ съ Греки, поиде въ лодьяхъ къ порогомъ, и рече ему воевода отень Свънделъ: поиди княже, на конихъ около, стоять бо Печенъти въ порозъхъ» (Лавр. 31). Слова «воевода отень» опредъляють тождество Свенгелда, воеводы Святослава въ 971 году, съ Свенгелдомъ (отцемъ Мстишинымъ) воеводою Игоря въ 945. Далье, подъ 972 г.: «поиде Святославъ въ пороги, и нападе на нь Куря, князь Печенъжскій, и убища Святослава.... Свъналдъ же приде Кіеву, къ Ярополку» (тамъ же). Очевидно, этотъ Свенгелдъ, пришедшій къ Ярополку въ 972 году, не отличенъ отъ Свенгелда, воеводы Ярополка (отца Лютова) въ 975. Сомнѣніе могло бы пасть только на Свенгелда, воеводу Игорева въ 915; въ 975 ему было бы около 80 леть. Но здёсь должно замётить: 1) что «саны или достоинства, высшія должности, принадлежали у насъ въ древности извъстнымъ родамъ, и передавались какъ-бы по наслъдству отъ отца къ сыну, подобно сану княжескому» (Погод. о наслыдств. др. санова ва Арх. ист.-юридич. свыд. Отд. І, 75). Вышата быль воеводою Ярослава въ 1043 году; Янъ, сынъ Вышатинъ, ходилъ воеводою на Половцевъ еще въ 1106. Между воеводствомъ отца и сына лего, крайней мъръ, 63 года. Свенгелдъ могъ быть сыномъ воеводы Олегова и наследовать двадцати леть должности отца своего; 2) что русскіе князья всегда чтили и держали отнихъ мужей; такъ Лавр. подт 1096 г.: Святополкъ н

Володимеръ послаща къ Олгови, глаголюще сице: поиде Кыеву, да порядъ положимъ о Рустъй земли, предъ Епископы и предъ игумены, и предъ мужи отець нашихъ». Ипат. подъ 1182: «Оставиже (Володимеръ) у нихъ воеводу Өому Назаковича, а другаго Дорожая, то бо бяшеть ему отнь слуга» и пр. (срвн. Лавр. 140. — Ипат. 47). Свенгелдъ переходить отъ Игоря къ Святославу, отъ Євятослава къ Ярополку.

При множествъ варіантовъ Свенгелдова имени, проявляющихся въ трехъ главыхъ формахъ: Свенгелдъ, Свъналдъ и Свентелдъ, этимологическія изследованія теряють необходимую для нихъ прочность лингвистическаго основанія. «Имя Свенделда или Свинделда, говоритъ Байеръ (Hecm. Шлец. III, 105), находившагося между варяжскими воеводами князей Игоря и Святослава, есть настоящее скандинавское, и такъ, что мнѣ совѣствно приводить примъръ изъ такого множества». Г. Куникъ (Beruf.~II.184) избираетъ форму Свѣналдъ (у Скандинавовъ Svenald), относя всъ остальныя къ невъденію переписчиковъ. Но какъ въ лаврентьевскомъ спискъ форма Свъналдъ, такъ въ ипатьевскомъ преобладаетъ форма Свенгелдъ. Я читаю Свенгелдъ потому: 1) что гораздо естественные предположить у переписчиковъ выпускъ, нежели прибавку одной лишней буквы; tywun переходить у насъ въ тіунъ, Mestiwoi въ Мьстіуй, но не на оборотъ; такъ и Свенгелдъ въ Свеналдъ; 2) что тоже имя и, по всей в роятности, таже личность встр вчается и у Льва Діакона  $(ed.\,Bonn.\,135,\,144)$  подъ формою  $\Sigma$ фе́үхе $\lambda$ о $\varsigma^{121}$ ), близко подходящею къ нашему Свенгелдъ, но отнюдь не къ норманскому Svenald. Обыкновенно принимають что Свенкель (Σφέγ-

жедо;) убитъ подъ Дористоломъ; но слова, какъ Льва Діакона, такъ и Кедрина (ed. Bonn. II. 402), могутъ относиться къ раненому въ сраженіи 180). Ни въ какомъ случать нътъ причины отдълять Свенкела, перваго на Руси по Святославъ у Кедрина (ibid. 395. 405) 181), отъ Свенгелда, перваго на Руси по Святославъ, въ лътописи и договоръ съ Греками. При всемъ богатствъ германо-скандинавской ономатологіи, она не знаетъ или еще не отыскала соименника Свенкелу; г. Куникъ (Beruf.: II. 188) указываетъ или на скандинавское Svenke (уже употребленное для объясненія имени  $\Sigma \varphi \epsilon \gamma \gamma \circ \zeta$ , *ibid.* 168), или на составное, предполагаемое Sven-kel, или на миоическое Fen-go, или на женское Fen-ja. Свенкелъ, по всемъ вероятностямъ, литовское Свинкели, Свелкеній (такъ назывался братъ Тройдена, въ 1270 году; см. unam. 204, npum. y), то-есть искаженное Svengiel; срвн. Jagiel, Skirgiel, Popiel и т. п. Конечное д въ форм' ВСвенгелдъ (вм' всто Svengiel), какъ уже сказано, особенность древне-русской ономатологіи 132).

Былъ ли Свенгелдъ родомъ Литвинъ или поморскій Вендъ съ литовскимъ именемъ? При тёсной связи Поморія съ Литвою, оба предположенія равно возможны. На послёднее указываютъ славянскія (западныя) имена его сыновей, Мстишъ и Лютъ. Мстишъ, сокращенное Мстиславъ, является именемъ чешскаго вельможи, подъ 1061 годомъ: «Мхтіз сотез» (Соят. ІІ. 33; срвн. Мстишъ и Мятіз въ именосл. Морошк. и Бод. де Курт.); Лютъ, по чешски Luta, именемъ пустимирскаго жупана въ 1034 г. (Вослек І. 116; сfr. ibid. III. 130. Лютъ у Морошк. Lute, у Б. де Курт.); отсюда уменьшительныя и составныя: Lutek,

Lutik, Lutko, Luten, Luthomissel, Lutmir, Lutobran, Lutohnew, Lutbor и т. д. Погодинъ (Изслюд. I, 169) идить въ словахъ летописи: «тоже отецъ Мистишинъ» римъту что они писаны тогда когда жилъ сей неизвъстный Иистиша, след. не позднее начала XI-го века; сынъ овременника Свѣнельдова не могъ жить долѣе. «Не мокеть быть, прибавляеть онъ, чтобы эти слова принадлекали Нестору; къ чему бы ему означать неизвъстнаго юярина родствомъ съ Мистишею, о которомъ послѣ онъ е говорить ни слова». И г. Куникъ (Beruf. II. 183) полагаетъ, на основани вышеприведеннаго замѣчанія Поодина, что слова «тоже отецъ Мьстишинъ» позднейшая ставка переписчиковъ. Но изъ летописи невозможно заклюить о существованіи двухъ воеводъ Святослава, перваго Венгелда, другаго — неизвъстнаго боярина, отца Мстишина. Арх. списокъ читаетъ: «тоже (т. е. онъ же) отецъ Истишлашинъ и Лютовъ» (Hecm. Шлец. III. 288), а Плецеръ переводитъ правильно: «дядькою былъ у него Ісмундъ, а воеводою Свѣнелдъ, отецъ Мстиславовъ» **тамг же, 290).** Обычай обозначать извъстныя лица апоминаніемъ о родств'є существуетъ у всіхъ славянскихъ ародовъ. У насъ Вышата отецъ Яневъ; Тукы Чудинъ рать, Мирославъ Хиличь внукъ, Ольстинъ внукъ Прохоювъ, Вячеславъ Малышевъ внукъ, Божинъ внукъ и т. д. **Наер.** 66, 85; unam. 23, 129; новг. 42, 107); у Чеховъ: aroslaus frater Galli; Wezmil filius uxoris Martini; Jenik rater Mathei и т. д. (Boczek, III. 143; I. 344, 311). Мы итаемъ и у Менандра: «Μεζάμηρον τὸν Ἰδαριζίον, Κελαγατου άδελφον» (Exc. de legat. ed. Bonn. 284).

Икморъ (Іхрор. Leo Diac. ed. Bonn. 149), по свидътельству Кедрина (ed. Bonn. II. 405) первый, послъ Свенгелда, въ войскъ Святослава. Г. Куникъ (Beruf. II. 185) полагаетъ что Икморъ славянская форма скандинавскаго Ingimar.

Мы уже заключили изъ мѣстнаго Ingmerouitz о существованіи личнаго, славянскаго Ingmer или Ingmir (въ русской формѣ Игомиръ). У Саксона грамматика (VIII. 408, 409): «Ізтагиз гех Slavorum.» Формѣ Їхμορ вмѣсто Їхμηρ соотвѣтствуетъ русское Ратморъ (въ кн. больш. черт. 210: Ратморовъ) вмѣсто Ратмиръ.

Ясмудъ (Арх. сп. у Шлец. Нест. III, 288, 321. — Асмудъ, Асмолдъ. Лавр. 23, 24. — У Татищева Асмундъ), кормилецъ Святослава въ 945 году. У г. Куника (Beruf. II. 183): Asmund и Asmodr.

O существованій у Вендовъ личнаго имени Jasmund, Jasmud, свидѣтельствуетъ мѣстное Jasmund (у Сакс. грамм. XIV, 803 Asmoda и Jasmonda; въ скандинавскихъ сагахъ Asund; см. Scrpt. hist. Islandor. XII. 57), названіе восточной части острова Рюгена, нѣкогда вмѣстилища Ранограда и Арконы (см. Schafar. Sl. Alt. II. 574. — Barthold, Gesch. v. Rüg. u. Pomm. I. 121, 499). Личное Ясмудъ или Асмудъ относится къ волостному Ясмудь (Jasmund, Asmoda), какъ личное Stodor (Stodorchovitz, Cod. Pom. ad. ann. 1170) къ волостному Стодорь, Stodor (Cosm. I. 11; Dalimil, 44); какъ личное Žirmunt, Žirmut къ волостному Žirmunti (Schafar. Sl. Alt. II. 601); какъ личное Нâlogi къ мѣстному Hâlogaland. Впрочемъ до сихъ поръ еще не рѣшено не было ли города Jasmund (Ясмудь)

въ землъ этого имени; Миллеръ (ed. Sax. gramm. 843. N 2) принимаетъ существованіе города Asund (сканд. форма славянскаго Jasmund), на основаніи словъ Книтлинга саги гл. 122: «Quinto idolo nomen fuit Pizamar, in Asunda (id huic loco nomen) culto quod etiam flammis abolitum est». Буде locus означаетъ здъсь городъ, то мъстное Ясмудь отвъчаетъ личному Ясмудъ, какъ мъстныя Радогощь, Домагощь, Ярославль, личнымъ Радогость, Домагость, Ярославъ.

Форма Ясмудъ составилась изъ кореннаго Яс (срвн. поморское Jesse; у Чеховъ Jasco и Jaslo ар. Вослек II. 239, 241; V. 76; II. 206; Jacek, Čas. Č. mus. VI. — Јаśеń, Бод. де Курт.) и конечнаго славяно-литовскаго иунтъ, мудъ; срвн. Olomut, Dymud и т. д. 188).

Малуша (*Лавр. 29*. Въ иныхъ спискахъ Малка; см. *Нест. Шлец. III*, 525), Ольгина ключница, мать Владимира. — Малко Любчанинъ (въ одномъ лавр. Малкъ) ея отецъ.

Погодинъ (Изслюд. III, 95) считаетъ Малушу Норманкою, полагая что Малуша быть можетъ тоже что и Малфрёдь, съ перемёною норманскаго окончанія на славянское. «Малкъ, говоритъ онъ (тамъ же, прим. 159), могъ быть мужемъ, посаженнымъ отъ Олега въ Любечё»; но Малушё, рабё, не доводилось быть дочерью княжаго мужа. Малъ чисто славянское имя; Малко относится къ нему какъ уменьшительное Радъко (Новг. 18) къ имени Радъ, Михалко къ имени Михаилъ и т. д. У Чеховъ подъ 1230 г. Маlko (ар. Восгек, II. 219); у Поморянъ (Cod. Ром. 128) подъ 1219 также Маlko; у Ляховъ Маlkovic и мѣстное Маlušovo (Бод. де Курт.); въ грамотѣ 1519 г. Иванъ Малка (Акт. истор. I, 186). Что женское Малки или Малуша происходитъ отъ мужскаго Малко, не требуети доказательствъ.

Монахъ Оддуръ (Hist. Ol. Tr. f. c. 3) зоветъ Владимирову мать (Малушу) ворожеею, pythonissa, Spakona «Id temporis rex Valdemar regno Gardorum magna cun gloria imperabat. Hujus mater fatidica fuisse dicebatur quae ethnicorum divinatio in libris (въ церковныхъ латинскихъ книгахъ) spiritus pythonicus dicitur. Quae praedixerat, eventu fere probata sunt; tunc autem temporis aetate erat decrepita. Eorum consuetudo erat, ut eam primo fest jolensis vespere ante solium regis sella deferri oporteret Et priusquam potari coeptum esset, rex a matre quaerit an periculum aliquod aut damnum regno suo impendere aut cum tumulto quodam et metu adpropinquare, aliosvo possessionem ejus concupiscere provideat aut praesciat Cui illa: (здѣсь слѣдуетъ предсказаніе о прибытіи въ Русі и о будущей судьбѣ Олафа Тригвасона).... Jam me deportate hinc, nam, cum satis jam superque dicta sint, plura non eloquar». Это древнъйшее свидътельство о колядском гаданіи на Руси. Кругъ (Forsch. II. 552) основывает на словахъ Оддура «primo festi jolensis vespere» мивні будто бы языческая Русь справляла скандинавскій Іулскії праздникъ, Jol-или Julfest. Но скандинавское Jolfest празд новалось какъ общеславянская коляда и римскія brumalia 24 декабря; Оддуръ Мункъ не могъ передать коляды инач какъ своимъ festum jolense. Такъ и въ харатейной кормче XIII въка о врумаліяхъ: «сице глаголемыя коляды» (Снегир

p.n.n. II, 3). У Скандинавовъ самъ праздникъ Рождества Христова сохраниль языческое наименование Іулскаго: «Legibus sanciri fecit (rex Hakon), ut festum jolense ethnici auspicarentur eodem, quo Christiani tempore;.... olim vero a nocte, Hökunott dicta, id est a nocte mediae hiemis, festum jolense auspicabatur, quod per triduum mansit» (Hist. Ol. Trgv. f. c. 21). «Die S. Thomae sacro ante festum Jolense» etc. (Hist. Ol. Sanct. c. 177. — Cfr. Scrpt. hist. Island. VII. 158, 181). Если въ выраженіи «festum jolense» о русской колядь, видьть доказательство ея скандинавскаго происхожденія, то неть причины не допускать поклоненія Юпитеру германскихъ язычниковъ, на основаніи выраженій «a presbytero Jovi mactante» (Bonifac. ep. 25) или «robur Jovis» (Wilibald. ap. Pertz. II. 343), а изваянія греко-римскаго язычества не принимать за изображенія Вольсунговъ и Азовъ (Hist. Sigurdi Нер. с. 13). О волхвахъ, гаданіяхъ и женщинахъ-ворожеяхъ сохранились безчисленныя преданія въ русскихъ пъсняхъ и лътописяхъ; любопытно что, какъ у Скандинавовъ ворожен Spåkonur, такъ у Литовцевъ волхвы именовались Swakones (Hartknoch, Diss. IX. 154. — У Нар-64: Žwakones-wróżbici).

Добрыня, брать Малушинь (Добриня, Густ. л. подъ 975 г.). У Болгарь: Добрина (Букар. Митр.); у Поляковъ: Dobrina (Cod. Pol. Maj. ad ann. 1136) и Dobřiń, Dobryn, Dobrzyn (Бод. де Курт.). Мы находимъ это имя у Менандра (ед. Вопп. 406), подъ двоякою формою: Δαυρέντιος (Добрыня) и Δαυρίτος (Dobrata, Dobreta, Dobrota, см. Восяек, 1. 126, 233, 181); парижское изданіе исказило ихъ въ Λαυρέντιος и Λαυρίτας. Знаменитый славянскій вождь Добрета, перешель къ потомству подъ чужимъ, вымышленнымъ именемъ; авторъ Slawy Dcera поетъ: «Stiny Lawritasů! Swatopluků!»

Прътичь, воевода Святослава въ 968 г. (*Лаер. 28*). Г. Куникъ (*Beruf. II. 185*) считаетъ это имя скандинавскимъ (прозвищемъ) fretr, съ славянскимъ окончаніемъ на ичь.

Претичь Brest. 30. CCLXXIV C. Jub. 1234. 66. — Прети (Pretza) Cod. Pom. 1240 (Именосл. Морошк.) Корень имени Прёть, отъ древне-славянскаго прёть — minae, прёти—contendere (Miklos.); у Вендовъ составныя: Pretslaw, Prethslaw, Pretbor (ap. Sommersb. II. 113, 167, 105) и т. д.

Рогъволодъ (Лавр. 32, вар: Роговолодъ, Ръгьволодъ, Рогволдъ) и Рогънѣдь (Лавр. 32, вар. Ярогнѣдь. Вз Степ. Розгнѣда). Байеръ (у Шлец. Нест. III, 239) приводить германо-скандинавскія: Raghwaltr, Ragnwald, Roegnvald («notus, говорить онъ, Rognvolodus Eysteini filius». Желательно бы видѣть скандинавскую форму Rognvolodus), Rotvidha, Ragnhilda, Ragnilta. Г. Куникъ (Beruf. II. 148—153) указываеть на формы: Rögnvaldr, Ragnheiðr.

Рогъ, Roh древнее общеславянское имя. Подъ 1096 г. летопись знаетъ Новгородца Гуряту Роговича (Лаер. 107); Roh, личное имя у Чеховъ (Čas. Česk. m. VI). Отсюда и Рогволодъ, по примъру составныхъ Всеволодъ, Володимиръ, Бъловолодъ и пр. Напрасно отзывается г. Куникъ объ имени Рогволодъ, какъ о неслыханной въ Славянщинъ

Ономастической форм'ь (Beruf. II. 150). Rohowlad личное имя у Чеховъ (Čas. Česk. m. VI). Срвн. «Vir dotus Girciccus Rohovvladius» (Bell. Hussit. a Zacharia Theob. jun. Francof. 1621. p. 117).

 $\Gamma$ . Куникъ (Beruf. II. 151) полагаетъ, не безъ основанія, что удержаніе звука и въ имени Рогитдь, указываеть на существование этого звука въ производящей, коренной его формъ. Въ самомъ дълъ Рогнъдь не непосредственно отъ Рогъволодъ, а отъ основнаго Рогъ, Roh, черезъ прилагательное гоžni; срвн. Рожне поле вы Лавр. 135. Отсюда четскія Rozněta и Roznět (Cas. Cesk. m. VI), относящіяся къ формамъ Rohneda и Rohned, какъ Božen, Božena къ формамъ Bohun, Bohuna (ibid. 60, 61) 184). У насъ первобытное западное Rožnet сохранилось въ новгородскихъ летописяхъ: «Въ лето 6643. заложи той же князь Всеволодъ Святую Богородицу на Торгу, а Рожнъть Святаго Николу на Яковлевой улици» (Ност. II, 124, вар. Рожнидъ, Аложнидъ). «Въ тоже лето заложи церковь камяну Святыя Богородиця на търговищи Всеволодъ, Новегороде, съ архепископъмъ Нифонтомъ. Томъже жете и рожнеть (вар. Ирожнеть) 185), заложи церковь Святого Николы, на Яколи улици» (Новг. I, 7). Г. Куникъ принимаеть это имя за мужское (ein Rožnid, Beruf. II. 152); но по окончанію (срвн. Лыбедь, Эстредь, Малфредь, Димудь) оно принадлежить къ женскому роду. В роятно эта Рожнъть или Рогнъдь была сестрою или женою Всеволода Мстиславича.

Рогволодъ пришелъ изъ за-моря и является въ лѣтописи владѣтельнымъ полоцкимъ княземъ. Что этотъ, нося-

щій безпорное славянское имя князь вышель изъ того же заморія изъ котораго вышли Рюрикъ и братья его, кажется несомивно; въ Швеціи ли искать это заморіе? Но мы уже видели что норманскихъ князей, владетельныхъ родичей Рюрика, у насъ не было, да и быть не могло. Должно полагать что Игорь имёль сестру или дочь, которую отдаль за поморскаго князя, отца или дъда Рогволодова, а Полоцкъ въ вѣно 186); слова лѣтописца: «бѣ бо Рогъволодъ пришелъ изъ заморья, имяше власть, (вар. волость) свою въ Полотьскъ, а Туръ въ Туровъ, отъ него же и Туровци прозващася» (Давр. 32) доказывають что, подобно быть можеть Олегу, Рогволодъ и братъ его Туръ (см. жиже) вели свое старшинство изъ Поморія, общей отчизны вендоваряжскихъ князей; они не получили, но имъли отъ прежнихъ временъ, по наследству, свою отчину въ Полоцке и Туровъ, состоявшихъ до окончательнаго ихъ присоединенія къ варяго-русской державъ при Владимиръ, въ волостномъ отношеніи къ Поморію.

«Не хочю розути робичича» говорить Рогнѣдь о Влади—
мирѣ. У германскихъ народовъ женихъ обувалъ невѣсту
или дарилъ ее обувью. «Нашъ германскій обычай, говорить
Яковъ Гриммъ (DRA. I. 156), особенно налегаетъ намобутіе невѣсты; русское преданіе на розутіе жениха» —
Ломоносовъ и Татищевъ знали о существованіи обряда
розутія жениха невѣстою у русскихъ крестьянъ (Несм.
Шлец. III. 652, прим. 2); Олеарій упоминаетъ объ этомъ
обыкновеніи въ своемъ Описаніи Россіи XVII-го столѣтія
(Карамз. І, прим. 421) 137); г. Соловьевъ (Ист. Росс. I,
244) указываетъ на тотъ же обрядъ у литовскихъ племенъ.

Но если допустить скандинавское происхождение варяжских князей, какимъ образомъ могла Норманка Ragnheiðr ожидать отъ Норманна Waldemar'a, никогда у Норманновъ не существовавшаго унизительнаго обычая 188)?

О сношеніяхъ и въ поздивите время, потомковъ Рогволода съ Поморіемъ, свидательствуетъ Татищевъ, по латошки Еропкина; Борисъ Давидовичь, князь полоцкій (1217 г.) былъ женатъ вторымъ бракомъ на Святохить (срви. Svatohna, ар. Boczek, І. 139), дочери поморскаго князя Казимира (см. Карамз. III, прим. 208); она замышляла о новомъ подчиненіи полоцкаго княжества Поморію.

Туры (Лавр. 32, вар. Туръ), братъ Рогволода (Арх. сп. у Шлец. Нест. III. 654). Г. Куникъ (Вегия. II. 153) ссылается на имя скандинавскаго громовержца Тора, рогт.

У Чеховъ и Сербовъ: Тига, Тура (Čas. Česk. m. VI. Именосл. Мороши. 195); у Ляховъ: Тиг, Thur (Бод. де Курт. 46); въ ипат. л. подъ 1208 г.: Петръ Туровичь. «Какъ Туровъ и Турецъ, говоритъ Шафарикъ (Sl. Alt. II. 115), такъ Туръ, Туры древнѣйшія славянскія наименованія мѣстъ и людей».

Блудъ, воевода Ярополка въ 980 г. (*Даер. 32*). У г. Куника (*Beruf. II. 188*): Blótmar, Blótsvéinn, Blodlin, Blundkettil, Hrisablundr.

Блудъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ западно-славянскихъ именъ. «Blud filius Onsonis, ao. 1247; Bludo Olomucensis castellanus, ao. 1251; comes Blud dictus de Hycin, ao. 1297» (Boczek, III. 70, 138; V. 76) и т. д.; см. также Čas. Česk. т. VI. и Именословъ Морошкина.

Въ новгор. л. подъ 1230 г. Волосъ Блуткиничь. О Блудкинъ городкъ см. Карамз. V, прим. 137, стр. 461.

Борисъ, по свидетельству Іоакима и тверской летописи, сынъ Владимира отъ греческой царевны Анны. Несторъ (Лавр. 34) называетъ ее болгарыней, безъ сомнѣнія потому что она вела свой родъ отъ Василія Македонянина.  $\Gamma$ . Куникъ (Beruf. II. 168) ссылается на Шафарика, приводящаго имя Борисъ въ числъ гунноболгарскихъ, по славянски будто бы не звучащихъ именъ (Schafar. Sl. Alt. II. 167). Нъть сомнънія что оно было преимущественно въ употребленіи у болгарскихъ Славянъ, но какъ славянское, а отнюдь не финю-уральское имя. Мы встречаемь его во всей славянщине, и подъ его полною формою Бориславъ (Burislaus Sarmatarum princeps, ap. Frodoard. ad ann. 955. Burizlavus Vindlandiae rex, in hist. Ol. Trgv. f. c. 58. Бориславъ Некрутиниць въ новъ. л. 36. Петръ Бориславичь въ ипат. 71), и подъ сокращенною Борисъ. «Mztis Comes urbis Belinae, filius Boris» (Cosm. II. 33). Дитмаръ знаетъ въ 1005 году двухъ поморскихъ бояръ Бориса и Незамысла: «e Slavis optimos Borisen et Nesemuschlen» (VI. 66). У Чеховъ подъ 1174 г.: «Boris cum duobus filiis» (Boczek, I. 287). Въ Силезін подъ 1234 г. мъстечко Borissow (Sommersb. I. 922). Отъ Славянъ перешло имя Бориса и къ Венграмъ; Борисомъ (Βορίσης) назывался воевода императора Ман. Комнина; онъ быль отъ рода Гейзы (Ioann. Cinnam. ed. Bonn. 117).

Глъбъ, братъ Борисовъ отъ одной матери (Лавр. 34)... Г. Куникъ (Beruf. II. 168) приводитъ скандинавскія Gliph... Gliber, Glibor; въ дополненіяхъ къ Каспію г. Дорна (680) онъ останавливается на хазарской формь Гліаб-ар (Гλια-βάρος).

Глёбъ и Хлёбъ одно имя; въ сербскомъ прологё XIII вёка у Калайдовича: «въ тъжде день светою мученику, Рушьскою царю, Борыса и Хлёба» (Экс. бом. 91, прим. 10); Вогув и Сћев (именосл. Морошк. 22). У Чеховъ подъ 840 г. Chleboslaw (Kollar, Rospr. 97. срвн. Хлёбославъ, князь чарторижскій въ 1390 г. именосл. Мор.); Chlebek и Litochleb (Čas. Česk. т. VI). У Поляковъ личное Gleba и мёстное Glebovo (Бод. де Курт. 57); а также Głąb, Głąbo, Głąbovic (тамъ же, 10).

Σφέγγος, брать (вѣроятно двоюродный) Владимира по Кедрину, воевавшій вмѣстѣ съ Греками противъ Хазаръ (Cedren. ed. Bonn. 462 189).

Норманская школа (Kunik, Beruf. II. 169, 170) указываеть на скандинавское Svenki; я съ своей стороны на славянское Zwenko; такъ назывался (по чтенію Шафарика, Sl. Alt. II. 539) упоминаемый около 1128 г. у Гельмольда (I. сар. XLIX), вендскій князь Zuineke; правильность Шафариковскаго чтенія подтверждается одинаковымъ названіемъ полабскаго города Zwencka (нынѣ Zwickau) у Дитмара, II. 24; мѣстечка Свенкевичи (Suenchieci ар. Восзек, II. 151) въ Моравіи и т. д. Сверхъ того должно замѣтить, что германскіе лѣтописцы объжновенно передаютъ славянское с нѣмецкимъ з; такъ у Дитмара Zuentipolcus, Zobislaus; у Ад. бременскаго Zuentifeld, Zuentina и пр. Свенъ (уменьшительное Свенко; срвн. Jacobus Swinka ар. Sommersb. I. 325; Якубъ Свинка въ чуст. л. подъ 1292 л.)

древне-русское имя; новг. л. упоминаеть подъ 1186 г. объ Ивачь Свеневичь. «Sveno superne tonsus» у Сакс. грами. (VIII. 381), какъ увидимъ, славянскаго происхожденія. Оба чтенія передають одинаково върно Кедриново Σφέγγος.

Хоробхего, имя другаго родственника Владимирова у Кедрина (ed. Bonn. II. 478). Г. Куникъ (Beruf. II. 170) считаетъ это имя переводомъ норманскаго Gullhand; съ большимъ правомъ можно бы указать на русское: золотая рука. У Норманновъ прозвища безъ имени не употребляются; напр. Einarr þrjúgr, Harald Harfagr, Harald Blatand, Harald Hildetand, Sigurd Ullstreng, Svein Brygginfot и т. д.; напротивъ у Славянъ: Волчій хвость, Положи пило (имат. 194) и т. п. Впрочемъ Кедринъ (II, 206, 209, 212) знаетъ еще другаго, армянскаго Хрисохира, при имп. Василіи Македонянинъ (срвн. Theophan. Cont. ed. Bonn. 266, 271, 274).

Ждьбернъ. Въ словъ Успение В. к. Владимира читаемъ: «шедъ взя Корсунь градъ; князя и княгиню уби, , , а дщерь ихъ за Ждьберномъ. Не роспустивъ полковъ, и посла Олга воеводу своего съ Ждьберномъ въ Царьградъ къ царямъ, просити за себя сестры ихъ» (Восток. Катал. Рум. Муз. № 435). Г. Куникъ (Вегиf. II. 188) думаетъ о норманскомъ Sigbern; но этому имени, по законамъ линг вистическихъ аналогій, приходилось бы скорѣе проявиться подъ формою Жигобернъ; срвн. Сигисмундъ и Жигимонтъ з звукъ д не имѣетъ смысла при передачѣ норманскаго Sig - Начальное ждь, жди чисто славянскаго свойства и проистхожденія; такъ напр. Жданъ (Карамз. III, 472); Жидиниръ, Жидиславъ (Лавр. 229, 155); Zderad, Zdebor, Zdi-

slaw, Zdik, Ždigod, Ždimir въ собраніяхъ Бочка, Моропкина, Бод. де Куртенэ. Бернъ, какъ увидимъ, равно принадлежитъ славянской и скандинавской ономатологіи. Ждьбернъ могъ быть мужемъ посаженнымь Владимиромъ въ Тмутаракани.

Рахдай, одинъ изъ сказочныхъ богатырей временъ Владимира. «Того же лъта (1000 г.) преставися Рахдай удалой, яко наеждяще сей на триста воинъ» (Ник. І, 111). Г. Куникъ (Вегиf. II. 190, 191) производитъ имя Рахдай отъ предполагаемаго норманскаго Rögn-dagr, германскаго Regintac. Имя Рахдай, быть можеть, монголо-уральскаго происхожденія; срви. Себъдяй, Бурундай и т. п. (Сказ. о наш. Бат.). Съ другой стороны, Рахъ общеславянское имя. «Сынъ боярскій, Михаиловичь, именемъ Рахъ (Ипат. подъ 1281 г.). «Quidam Race de semine Стисопіз» (Helmold. I. LXI). У Чеховъ: Rachać и Rohač (именосл. Морошк.). Форма Рах-дай, Рог-дай, могла составиться и по образцу славянскихъ Доброжай, Буслай, Дунай, Волдай и т. п.

Путьша, Талецъ, Еловитъ, Ляшко, Горясъръ, Торчинъ (Лаер. 57, 58, 59), убійцы Бориса и Глеба. Изъ нихъ славянскими кажутся: Путьша, срви. чешское Роита подъ 1052 г. (Вослек, І. 125), сербское Путко (именоса. Мор.) и т. д., Ляшко и Горясеръ. Шафарикъ (St. Att. I. 55) сравниваетъ последнее съ западными Neužir, Radžir, Wratižir; но окончаніе на жиръ существуетъ у насъ подъ обычною формою; срви. Нажиръ, въ Правде Мономаха (изд. Калач. II, § 48); Жирославъ Нажировичь въ 1160 г. и т. д.—Талецъ имя вероятно половецкое; срви.

гунно-болгарское Тейсос у патр. Никифора (ed. Bonn. 77. У Өеофана: Тейст (с; у Зонары: Тейст (та). Еловить (вар. Еловичь), кажется тоже что половецкое Елчичь (Ипат. подз 1160 г.). Торчинъ (какъ Ляшко, Варяжко, Ятвягъ) личное имя, взятое изъ народнаго; срвн. Торчинъ, именемъ Беренди, овчюхъ Святополчь (Лавр. 111).

Буды (Будый), кормилець и воевода Ярослава (Лавр. 62). Западно-славянское имя, тождественное съ оботритскимъ Buthue (Helmold. I. XXIV). Срвн. чешскія и польскія Вuda, Budata, Budek, Budik, Budislaw и пр.

Якунъ (Акунъ), имя единственнаго намъ извъстнаго, по летописи, варяго-норманскаго конунга (князя), въ 1024 году (Лавр. 64); здёсь, безъ сомнёнія, тождественное съ скандинавскимъ Hakun, Hakon (см. Kunik, Beruf. II. 172). Но следуеть ли отсюда норманское происхождение самаго имени и норманство его для встхъ Якуновъ нашей исторіи? Скандинавы передають славянское Приславъ своимъ Fridlevus (Knytl. S. c. 119); славянскія Рогволодъ и Ратиборъ своими Regnaldus и Rathbardus («Regnaldus Ruthenus, Rathbarthi nepos» Sax. Gramm. VIII. 385, 386) и т. д.; Русь должна была передать норманское Hakun славянскимъ Якунъ, Акунъ. Өеофилактъ упоминаеть о славянинъ Якунъ, иллирійскомъ воеводъ и князѣ въ 531 г.: «ὁ στρατηλάτης Ἰλλυριχοῦ Αχούμ, ὁ Οὖννος, δν εδέξατο βασιλεύς ἀπό τοῦ βαπτίσματος» (ed. Bonn. I. 338. у Анаст. 101: Носсит). У Кедрина (ed. Bonn. I. 651): «ό τοῦ Ἰλλυρικοῦ βασιλεύς ᾿Ακοὺμ ὁ Οὖννος». ᾿Ακοὺμ ΒΜΈςτο Άχουν, κακъ Μεζάμηρος ΒΜΈςτο Nezamir, Μέστος Η Nέστος (Schafar. Sl. Alt. II. 58. Anm. 1. — Abk. d. Sl. 170)

и т. д.; нынешняя крепость Петервардейнъ, известная Птоломею подъ названіемъ Акобрауков, является въ пеутингеровой таблицѣ подъ формою Acunum (ibid. 158) 140). Что подъ именемъ Гунновъ въ VI въкъ, у Ософана и Кедрина разумѣются Славяне, извѣстно; такъ у Кедрина: «об Ούννοι οί καὶ Σλαβίνοι» (ed. Bonn. I. 675). Юстиніянь (Управда), крестившій иллирійскаго Якуна, быль самъ Славянинъ; вивств съ Якуномъ упоминается у Өеофана и ο другомъ славянскомъ вожде Годиле (Γοδήλος, Γοδίλλος). Тоже имя, думаю, подъ формою Naccon, встречается у Дитмара (I. 18) и Адама бременскаго: «Mizizza, Naccon et Sederich» (сар. 69). Въ славянскихъ нарѣчіяхъ буква н часто ставится передъ гласными; напр. у Болгаръ незеро витьсто езеро, небонъ витьсто ибо, Nатібыча витьсто Ат- $\sigma \tilde{\omega} v \alpha$  (Schafar. Abk. d. Sl. 170); у насъ нятство вивсто ятство (Сбори. Мухан. 72); Нянко вмѣсто общеславянскаго Янко 141); иногда и на оборотъ; такъ у Сербовъ Аречтачос вмѣсто Napevtávol (Schafar. Sl. Alt. II. 268) и т. д.

Якунъ составлено изъ кореннаго Якъ (Якъ, личное имя у Миклошича Мопит. Serb. 117; Яке, тамъ же, 168; Іак, cod. dipl. Pol. ad ann. 1122) и суффикса унъ, по примъру общеславянскихъ Вонип, Marun, Perun (Čas. Česk. т. VI), Ярунъ, (Лавр. 212) и одинаковой съ ними формаціи, Видой, Drahoň, Нпемой, Mladoň (Čas. Česk. т. VI), Яронъ (Ипат. 161) и т. д. У Миклошича, Моп. Serb. 117 личное имя: Якуня 142).

Ульбъ, новгородскій посадникъ (Калайдов. о посадн. 68); кіевскій тысяцкій въ 1147 г. (Ипат. 23). Имя Ульбъ встрьчается также въ числь пословь Игоревыхъ. Г. Ку-

никъ (Beruf. II. 192) приводитъ скандинавское Ulifr; Шегренъ отыскалъ даже никоновскаго Ульба въ Ульфь, сынъ Ярла Рагнвальда (Mem. I. VI. 513). Байеръ и Шлецеръ (Hecm. II, 642; III, 107) угадываютъ скандинавское Rolf въ Рулавъ Игорева договора; но если Rolf—Рулавъ, почему же Ulf не Улавъ, а Ульбъ?

Я думаю что Ульбъ русская форма вендскаго Godleb или Hodleb, дошедшаго до насъ въ германизированной формъ Godelaibus у Эйнгарда (Annal. ad ann. 808) $^{143}$ ). Мы увидимъ форму Гуды (срвн. Туры, Буды, Тукы) въ договорахъ Олега ш Игоря; у Чеховъ Hodko и Hodka (Dalim. 21. срвн. Hodiса, дочь Билуга у Гельмольда І. ХІІІ), указывающія на основное Hod, какъ Радъко (новг. л. 18, 4) и Radka (Dalim. l. c.) на основное Радъ. Кромъ Эйнгардова Godelaibus, коренное God, Hod является въ именахъ Godemir (Joh. Luc. de regn. Dalm. 77, 269), Godin (Sommersb. I. 328, 891), Hoda, Hodjk, Hodata, Hodawa, Hodslaw (Cas. Cesk. m. VI), Hodislaw, Hodiso, Godata, Godeg (Boczek, III. 194. IV. 238. II. 36, 50), Года (Бух. Митр.) и т. п. Конечное лѣбъ (само по себѣ личное имя: Leb, Cas. Cesk. m. VI) проявляется въ племенномъ Дульбы (Cesk. Dudlebi; Dudleb, villa ap. Boczek, I. 276), въ личныхъ: Detleb имя чешскаго Премыслида въ 1172 — 1182 г.; Dethleb, castellanus de Bechin ad ann. 1166; Hartleb, Rotleb, civis Olomucensis (Boczek, I. 278. IV. 210) и т. д. Его германизированная форма laib; срвн. chleb и laib, hlaib; Lipa и Leipa; Styr n Steyer; Wisla n Weichsel (Schafar. Abk. d. Sl. 176). Напрасно передаетъ Шафарикъ (Sl. Alt. II. 519) Эйнгардова Godelaibus славянскимъ Godeliub; у Эйнгарда

славянское Ljub является подъ своею формою; такъ подъ 823 г.: «erant (Meligastus et Celeadragus) filii Liubi regis Wiltzorum».

Переходъ западнаго Hodleb или Hudleb (срвн. būh и богъ, пūž и ножъ) въ словенорусское Улѣбъ (вар. Олѣбъ Лагр. 20), совершается по всѣмъ правиламъ славянской лингвистики. Русское нарѣчіе не любитъ придыханій; западное gméno по русски имя; Holgost — Ольгость; греческія Ἑλένη — Олена; Ἡράκλειος — Ираклій. Съ другой стороны будква д выпадаетъ передъ д, какъ въ словахъ: mydlo — мыло; sadlo — сало; Dudlebi — Дулѣбы и т. д. Эйнгардово Godelaibus (Hodleb или Hudleb) не могло бытъ усвоено русскими Славянами иначе какъ подъ формами: Олѣбъ, Улѣбъ 144).

Быть можеть славянское Godleb, Hudleb, сокрыто и въ имени Gudleivus (al. Gudleikus) Gardicus, о которомъ упоминаеть сага Олафа святаго (сар. 65).

Другую родственную форму имени Ульбъ являетъ чешское личное Weleba (величество. Jungm.). У насъ велебный — вельможный (Сборн. Мухан. 87). Ольбъ (Ульбъ) и Вельбъ, какъ Olen и Welen.

Шварно, кіевскій воевода въ 1146 г.; сынъ Данінла Галицкаго въ 1213 (Ипат. 27, 160). У Длугоша «Swarno»; у Стрыйковскаго «Swarno albo Swarmir». Г. Куникъ (Вегия. II. 175, 176) указываеть, впрочемъ только условно, на Саксонова Swarinus или Оссіанова Swaran.

Карамзинъ упоминаетъ о супругѣ Всеволода Георгіевича, Маріи, дочери чешскаго князя Шварна (Лѣт. Синод. 6. № 349, у Карамз. III, прим. 62). Тѣло ея лежитъ въ

Владимирѣ, въ Успенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, въ придѣтѣ Благовѣщенія, въ олтарѣ, и въ надписи сія княгиня именована Мареою Шварновною. Имя Мареы дано ей въ монашествѣ.

Шварно имъетъ опредъленный смыслъ въ славянскихъ языкахъ; по чещски šwarny—опрятный; въ одной изъ чешскихъ пъсенъ изданныхъ Шафарикомъ въ 1823 году:

«Chodila zuzanka около Dunaja, Nosila na rukah švarniho šuhaja».

(Cpbh. J. Kollar, Narodn. spiew. Slowak. NA 4, 6, 7).

Подъ 556 г. Агаеій знаетъ Славянина Шварна (Σουαρούνας τις ὄνομα, Σκλάβος ἀνήρ), служившаго въ греческихъ войскахъ (ed. Bonn. 249).

Мий остается сказать нёсколько словь о дёйствительно норманских именах въ династіи варяго-руссских князей. Таковы: Holti, сынъ Ярослава Владимировича (Sn. Sturles. ed. Perinsk. I. 517; cfr. Holty, ap. Sax. Gramm. VIII. 385); Harald (Мстиславь) сынъ Владимира Мономаха; Malmfrida и Ingibiarga, дочери Мстислава (Кпусл. S. сар. 11,88). Въ этомъ обстоятельстве норманская школа видить — торжество своей системы; она основываеть на немъ мысль—что при своихъ славянскихъ именахъ, князья имели нор—манскія (Кипік, Beruf. II. 155), прилагая впрочемъ это—правило только къ нёкоторымъ князьямъ Рюрикова дома—(ibid. 166); оговорка въ сущности правильная; невёрная—какъ увидимъ, по выводимымъ изъ нея заключеніямъ.

Какъ у славянскихъ (преимущественно вендскихъ), такъ и у германо-скандинавскихъ племенъ, было въ обычаѣ при-

лагать къ туземнымъ именамъ дътей (по крайней мъръ одного изъ нихъ) иноземныя имена, по народности матерей. Что прозваніемъ дѣтей распоряжались преимущественно матери, узнаемъ мы изъ саги Олафа святаго: «Olavus Svionum rex primo pellicem habuit nomine Edlam, Vindlandiae dynastae filiam: horum liberi erant Emundus Astrida 145) et Holmfrida. Edla in Vindlandia capta fuerat, et regis ancilla appellata est. Praeterea filium procrearunt, festo Jacobi natum; qui cum aqua lustraretur, mater ei nomen dedit Jacobi, quod nomen Svionibus minus bene placuit, dictitantibus, nullum ex Svionum regibus unquam fuisse Jacobum appellatum» (Hist. de Ol. S. cap. 84). Отсюда, то-есть въ следствіе брачныхъ союзовъ съ Славянками, происходять по большей части славянскія имена въ скандинавской исторіи; напр. Яромиръ (у Сакс. грамм. VIII 409: Jarmericus; es xponum kop. Ppuna, LXI: Jarmarus Rek filius Sywardi); Войслава (Woizlawa) дочь норвежскаго короля и супруга оботритского князя Прибислава, около половины XII-го стольтія; Бориславъ (Burislef; в хрон. кор. Эрика Buricius, Борисъ), датскій принцъ въ 1167 году. Это обыкновеніе встрѣчаемъ и у Вендовъ и на Руси. «Напс enim (sc. filiam regis Danorum) ut supra diximus, Godeschalcus Princeps habuit uxorem, a qua et filium suscepit Henricum. Ex alia vero Buthue natus fuit, magno uterque Slavis excidio» (Helmold. I. XXIV. cfr. Ad. Brem. c. 137). Сынъ оботритскаго князя 146) и датской королевны прозванъ германскимъ именемъ Генрихъ; сынъ (безъ сомнънія) славянской супруги, славянскимъ именемъ Buthue, Буды. «Filii enim Henrici (оботритскаго Прибислава)

Zwentopolch, nec non Kanutus, qui dominio successere» etc. (Helmold. 1. XLVII. Cfr. Kanutus Prizlai filius; Sax. gramm. XIV. 869). Изъ двухъ сыновей Прибислава и Катарины, сестры датскаго Валдемара, одинъ носитъ славянское имя Святополкъ; другой прозванъ матерью скандинавскимъ именемъ Канутъ. Датскій король Эрикъ, мнимый составитель приведенной выше хроники, быль сыномъ. Вратислава VII, поморскаго герцога и датской принцессы Маріи. Сыновья русскаго Владимира именуются по народности матерей; одинъ изъ сыновей вендской Эдлы (у Іоакима: Адель) носить западное, нерусское имя Станислава; сынъ Чехини (у Іоакима Оловы, жены варяжской; срвн. личное Olaw, мъстное Ohlaw, Wohlaw, ap. Sommersb. I. 935, 936, 455, 898), чешское имя Вышеслава, Waceslaw, Wencel; сыновья болгарыни, болгаро-славянскія Бориса и Глеба. Какъ у Норманновъ сынъ Астриды известенъ подъ именемъ Svein Astridson, такъ у насъ Василько, сынъ Маріи дочери Мономаха, подъ именемъ Маричичь -(Ипат. 13.— Карамз. II, 480); сынъ Анастасін, подъ именемъ Олегъ Настасьичь (Ипат. 136). Всего яснъе выказывается это обыкновеніе въ отношеніяхъ Руси къ языческимъ Половцамъ; мы встръчаемъ у нихъ князей съ славянскими именами; у насъ бояръ и мужей съ половецкими; безъ сомнинія въ слидствіе взаимныхъ браковъ. Подъ 1095 г. упоминается объ Ольбегь (Елбехь) Ратиборовичь, сынь кіевскаго тысяцкаго при Мономахь (Лавр. 97); подъ 1147 о Судимірѣ Кучебичѣ (Ипат. 30); подъ 1159 о Тудорѣ Елчичѣ (таме же, 86); подъ 1162 о Торчинѣ Войбор' Нечечевит (тамаже, 90) и т. д. Въ Синопсисъ

сказано что Андръй Боголюбскій до крещенія своего именовался Китаемъ (Карамз. III, прим. 26, стр. 399). Отецъ Андръевъ, Юрій Долгорукій женился въ 1107 году на Половчанкъ, дочери Аэпиной, внукъ Осеневой (Лаер. 120); по этому Андръй не носитъ княжаго русскаго имени, а половецкое Китай (срвн. Китанопа, Лаер. 119; Kitan, Güldenstaedt, Reisen, I. 470) 147).

Применяя это правило къ норманскимъ именамъ въ династіи руссо-варяжскихъ князей, мы видимъ, что таковыми отличаются только тъ члены ея, которые были норманскаго происхоженія по матери. Holty сынъ Ярослава и Шведки Ингигерды. Harald (Мстиславъ) сынъ Владимира Мономаха и Англо-норманки Гиды. Malmfrida и Ingibiarga дочери Мстислава и Шведки Христины. Имена давались обыкновенно въ честь деда по матери; увдомъ Мстислава-Гаральда былъ Harald Gudinason, король англійскій; дідомъ Ингибіарги, Inge Stenkilsson, король шведскій; о датскомъ Waldemar' в Саксонъ грамматикъ говорить положительно: «cui et materni avi nomen inditur» то-есть Владимира Мономаха 148). Еслибы въ следствіе, не браковъ, а норманскаго происхожденія варяжской династін, нашимъ князьямъ прилагались норманскія имена при славянскихъ, безъ сомнёнія скандинавскія саги упоминающія такъ часто о Владимирѣ и Ярославѣ, знали бы ихъ какъ Голтія и Гаральда - Мстислава, подъ ихъ норманскими именами. Но Владимиръ былъ сыномъ Русинки Малуши; Ярославъ поморской варягини Рогибди 149).

## VIII.

## вопрось объ именахъ.

## С) Имена въ договорахъ Олега и Игоря.

Какъ факть уединенный въ русской исторіи и выходящій изъ круга обыкновенныхъ органическихъ условій русской жизни, письменные договоры Олега и Игоря съ Греками представляють и въ ономастическомъ отношеніи, явленіе отдільное, не подлежащее общимъ законамъ историческаго русскаго быта. Здёсь присутствіе германоскандинавскаго начала несомнънно, хотя далеко не можетъ быть допущено въ томъ преувеличенномъ размѣрѣ, ни при тъхъ историческихъ условіяхъ и значеніи, на какія указывають представители норманскаго мнинія. Въ чемъ же заключается это значеніе? Откуда явились тѣ 12 или 15 скандинавскихъ именъ (я боле допустить не могу), которыя встръчаются въ договорахъ? какой настоящій смыслъ договорной формулы «мы отъ рода Рускаго»? Для разръшенія этихъ вопросовъ необходимы, съ одной стороны, опредъленіе отношеній въ которыхъ Норманны состояли къ варяжской Руси, какъ отдельныя лица и какъ народъ;

съ другой, точное по возможности изложение системы заключенныхъ между Русью и Греками дипломатическихъ актовъ.

Отношенія Норманновъ къ Руси, какъ дружинниковъ и товарищей по войнъ, намъ уже отчасти извъстны. Виъсть съ Рюрикомъ, и, какъ увидимъ, еще до него, появляются на Руси скандинавскіе воины промышленники; ихъ было безъ сомненія довольно въ дружинахъ Олега и Игоря. О составномъ разноплеменномъ характерѣ русскихъ и скандинавскихъ дружинъ въ ІХ — Х вѣкѣ, сохранилось не мало свидътельствъ (см. ниже, ил. XIX); славянскіе и чюдскіе выходцы являются въ скандинавскихъ дружинахъ, какъ скандинавскіе, литовскіе, печенъжскіе, угорскіе, въ дружинахъ варяжскихъ князей. Что Гаральдъ, что Эймундъ и Рагнаръ у Ярослава, то оботритскій Готшалкъ у Канута: «At ille (Godescalcus) dimissus abiit ad regem Danorum Kanutum, et mansit apud illum multis diebus sive annis, variis bellorum exercitiis in Nortmannia sive Anglia virtutis sibi gloriam consiscens. Unde et filia regis honoratus est» (Helmold. I. XIX). Сынъ Никлотовъ Приславъ воевалъ витсть съ Датчанами претивъ Руянъ; онъ былъ женатъ на сестръ датскаго Валдемара (Saxo Gramm. XIV. 760). При Владимиръ стекалось въ Кіевъ множество ускоковъдружинниковъ (fugitivi servi), отъ Норманновъ и Печеньговъ. Дружина Мстислава Владимировича кажется состояла преимущественно изъ Хазаръ и Касоговъ (Лавр. 63, 64) 150). Что при заключеніи мирныхъ договоровъ, храбрые въ битвахъ избирались представителями своихъ набольшихъ и въ посольствахъ, сообразно съ историческою

необходимостію и понятіями вѣка; Норманнъ Сигвальдъ договаривается съ Свейномъ отъ имени поморскаго Борислава (hist. Ol. Trgv. f. cap. 85); Эймундъ является посломъ Ярослава и т. д. Народность дружинниковъ (особенно при многочисленномъ составѣ посольства) не имѣла національнаго значенія; мы видимъ Ятвяга въ числѣ пословъ Игоревыхъ. Заключеніе мирныхъ условій вѣроятно предоставлялось одному или двумъ избраннымъ лицамъ; остальныя принимали участіе въ посольствѣ ради одного блеска и для полученія подарковъ.

Дружинное, чисто воинское начало проявляется яснъе и опредълениве въ характерв похода и формв договора Олегова, нежели въ Игоревыхъ. Олегъ подчинилъ себъ русскія племена и мелкихъ династовъ; но Русь еще далека отъ сліянія съ варяжскимъ началомъ. Его послы-дружинники договариваются отъ его имени, отъ имени его бояръ и сущихъ подъ его рукою русскихъ князей; отдъльныхъ пословъ, представителей общихъ интересовъ Руси, въ лицъ каждаго изъ членовъ-собственниковъ и правителей новоустроеннаго общества, еще нъть; дружина преобладаеть надъ государствомъ; характеръ дружинника надъ характеромъ владъльца земли. При Игоръ уже прежніе князья вошли въ составъ новой монархіи; ихъ интересы неразлучны съ интересами Игоря; военачальники и бояре поморскіе обратились изъ дружинниковъ въ наслёдственныхъ обладателей земли; у каждаго изъ нихъ (такъ у Свенгельда при Игорф) есть свои сподвижники, приближенные; они то являются частными послами въ Игоревомъ договоръ. Понятно что въ числъ этихъ приближенныхъ должны были

находиться личности иноземныя; при тогдашнемъ состояніи русскаго общества, предпрінмчивыхъ, бывалыхъ дружинниковъ, опытныхъ въ морскомъ и ратномъ дѣлѣ, было сравнительно болѣе между Вендами и Норманнами, нежели между туземпами; ихъ назначеніе послами было наградою за услуги оказанныя на войнѣ; Греки дарили пословъ 151); а до какой степени варварскіе народы дорожили подарками извѣстно; Аттила изобрѣталъ предлоги къ посольствамъ, для обогащенія и вознагражденія своихъ приближенныхъ (Ехс. е Prisco, ed. Bonn. 146). Вотъ почему, при исключительномъ славянствѣ княжескихъ и боярскихъ именъ, начало норманское и вообще иноземное проявляется въ именахъ пословъ-дружинниковъ; сверхъ участія въ добычѣ, русскіе князья платили имъ греческими подарками.

Но кром'в особыхъ, случайныхъ отношеній норманскихъ дружинниковъ къ варяжскимъ и русскимъ князьямъ, исторія знаеть о постоянныхъ, преимущественно торговыхъ и промышленныхъ снопненіяхъ Норманновъ съ Русью, а посредствомъ Руси, съ востокомъ и греческою Имперією. Мы уже намекнули (м. V) на это сотоварищество обоихъ народовъ; ниже (м. XIX) увидимъ мы Норманновъ торгующихъ вм'єсті съ Русью въ Болгарі, Итилі, Царьграді; вступающихъ вм'єсті съ Русью на службу къ греческимъ императорамъ. При этой общности интересовъ обінхъ народностей, походы Олега и Игоря противъ Грековъ и послідовавшіе за ними мирные договоры, представляются какъ бы общимъ діломъ и принадлежностію Руси и Норманновъ; присутствіе норманскихъ личностей и именъ въчислі русскихъ пословъ (особенно гостей ноименованныхъ

въ Игоревомъ договорѣ) объясняется само собою. Норманскіе гости являются самостоятельными представителями общихъ интересовъ Норманства.

Не менъе тъсно соединенъ вопросъ объ именахъ и народности лицъ принимавшихъ участе въ договорахъ Руси съ Греками, съ вопросомъ о дипломатической системъ по которой эти акты заключались. Для опредъленія настоящаго смысла заглавной формулы «мы отъ рода Рускаго»; для объясненія причинъ нев роятнаго искаженія именъ въ договорахъ, необходимо установить къмъ и на какихъ основаніяхъ составлены оригиналы; къмъ и для кого сдъланы переводы. О внешней форме договоровъ писаль Эверсъ: «Изготовлять договорныя грамоты въ двухъ экземплярахъ, было обыкновеніемъ греческаго двора; разумъется что при этомъ употреблены были греческіе чиновники и что слѣдовательно первоначальный проекть договоровъ (der erste Entwurf) писанъ по гречески. Варвары получали экземпляръ на своемъ языкъ, неръдко подвергавшемся насилованію. Этимъ объясняется совершенно естественно мудреный языкъ Олегова договора» (Aelt. Recht. d. Russ. 121).

Въ видъ объясненія Эверсъ прилагаетъ (*ibid. 129.* прим. 2) выписку изъ Менандрова описанія договора заключеннаго Греками съ Персами въ 628 году:

"Haec et alia multa cum inter se agitassent, foederum in quinquaginta annos conditiones sunt perscriptae Graece et Persice. Deinde Graeca in sermonem Persicum, et Persica in Graecum sunt translata. Foederibus autem scribendis et faciendis affuerunt e Romanis Petrus, dux militum, qui circa Imperatorem militabant, Eusebius et alii,

ex Persis Jesdegusnaph, Surenas et alli. Quum igitur conventiones ab utraque parte litteris mandatae essent, utramque inter se compararunt, ut verba et sententiae idem valerent. Quae autem pacis libelli continerant, dicentur....

Haec cum ita rite et ordine gesta administrataque fuissent, litteras hi, quibus ejus rei cura demandata erat, duobus libellis exaratas susceperunt, et earum vim et sensum accurate inter se contulerunt, quarum statim altera exempla confecerunt. Et quidem eae tabulae, quibus plenior fides haberetur, diligenter involutae, et securitatis causa cera iterum expressae, et aliis rebus, quae apud Persas sunt in usu, firmatae sunt: tum etiam legatorum sigilla annulis impressa, et duodecim interpretum, sex Romanorum, et totidem Persarum. Sic mutua traditione inter se sibi pacis tabulas Zichus Petro Persarum lingua scriptas, et Graeca Petrus Zicho tradiderunt. Rursus cum Zichus accepisset a Petro aeque ac authenticum approbatum exemplar, e Graeco Persica lingua expressum, sine ulla sigillorum impressione, quod ad solam rei gestae memoriam valeret, eadem itidem Petrus a Zicho pari forma accepit» (Exc. e Menandr. ed. Bonn. 359 — 364. — Corp. Byz. hist. I. 140 - 142) 152)

Въ описаніи Менандра я отличаю три главныхъ момента: 1) конференція; прівнія; проектъ договора составленный каждою стороною, на своемъ языкі; переводъ персидскаго проекта на греческій, греческаго на персидскій языкъ; сличеніе; согласованіе; 2) изготовленіе по одобреннымъ проектамъ, двухъ договорныхъ грамотъ,

нерсидской и греческой; употребленіе каждою стороною своихъ канцелярскихъ и дипломатическихъ формъ; приложеніе печатей; обм'єнь документовь; Персы получають греческую, Греки персидскую грамоту; 3) Зихъ вручаетъ Петру греческій переводъ съ персидскаго оригинала; Петръ Зиху персидскій переводъ съ греческаго оригинала; переводные экземпляры не носять печатей пословъ. Существенное отличіе въ системахъ персо-греческихъ и греко-русскихъ договоровъ, следующее: Греки договариваются съ Персами, на равной ногф; по согласовании въ условіяхъ, каждая сторона изготовляеть свой оригиналь, на своемъ языкъ, по своимъ дипломатическимъ формамъ и церемоніалу двора своего; Менандръ свидътельствуетъ положительно объ этомъ еще въ другомъ мѣстѣ 158). Ничего подобнаго у насъ не было и быть не могло. О составленіи оригинальныхъ грамотъ, одной на греческомъ, другой на славянскомъ (русскомъ или болгарскомъ) языкѣ, не можетъ быть рѣчи; переводъ очевиденъ; см. для частностей, Лавровскаго, о визант. элем. въ яз. догов. Русск. съ Греками. По гречески были писаны оба экземпляра договорныхъ грамотъ, при заключеній мира съ Болгарами въ 765 году: «Conditiones istas scripto mandatas mutuo sibi tradiderunt» (Theophan. ed. Bonn. I. 691); болгарско-славянской или гунно-уральской грамоты въ VIII вѣкѣ не существовало. Императоръ Алексей Комнинъ посылаль еще въ конце XI столетія (1083 — 1096), Синезія къ Печенъгамъ, съ заготовленными договорными грамотами (χρυσοβούλλοις λόγοις), для заключенія мира (Anna Comn. ed. Bonn. I. 356); и здівсь нельзя думать о печенъжскомъ письмъ. Крещеные Хор-

ваты о которыхъ Константинъ говорить: «συνδήκας καί ίδιόχειρα εποιήσαντο» (de adm. imp. ed. Bonn. 149), писали безъ сомценія по латыне; того же мпенія и Добровскій (Glagolit. 29). Какъ содержаніе, такъ и форма дошедшихъ до насъ договорныхъ греко-русскихъ грамотъ, явно доказывають что оригиналы этихъ актовъ, отъ кого бы они ни шли (отъ Грековъ ли къ Руси, или отъ Руси къ Грекамъ) писаны по гречески, императорскою канцеляріею, отъ перваго до последняго слова. Относительно содержанія: въ обонкъ договоракъ обязующими являются одни Греки; въ статьяхъ объ уголовныхъ преступленіяхъ, Русинъ именуется передъ христіаниномъ; въ статьяхъ клятвенныхъ, крещеная Русь передъ некрещеною; общій смыслъ договоровъ явствуетъ изъ заключенія статей въ (идущемъ отъ Руси къ Грекамъ) Олеговомъ: «Си же вся да творять Русь Грекомъ, идъже аще ключится таково» (Доер. 15). Относительно формы: языческая Русь изъясняется чуждыми ей христіанскими формулами; титуляція русских в князей идеть отъ Грековъ (см. ниже) и т. д. Впрочемъ система составленія греко-русскихъ договорныхъ актовъ довольно ясно опредълена словами Игорева трактата: «Мы же совъщаніе все написахомъ на двою харатію, и едина харатія есть Нарства Нашего, на нейже есть кресть и имена Наша написана, а на другой послы Ваши и гости Ваши» (Tobien. 37). Здёсь только два экземпляра, двё хараты писанныя византійскими Греками; они сами объясняють русскимъ князьямъ формальное отличіе объихъ грамотъ; на одной кресть и имена императоровъ (срвн. Menandr. ed. Bonn. 353); на другой, писанныя Греками же, имена русскихъ - пословъ; о двухъ редакціяхъ или двухъ языкахъ (какъ при заключеніи договора съ Персами) не говорится. О договорѣ Святослава сказано въ лѣтописи: «Царь же наутрія призва я, и рече царь: да глаголють сли Рустіи. Они же рѣша: тако глаголеть князь нашь, хочю имѣти любовь со царемъ Гречьскимъ свершеную прочая вся лѣта. Царь же радъ бысть, повелѣ писцю писати вся рѣчи Святославлѣ на харатью; нача глаголати солъ вся рѣчи, и нача писець писати» (Лавр. 30, 31). Писецъ былъ разумѣется или Цимисхіевъ Грекъ, писавшій подъ диктовкою драгомана, или въ крайнемъ случаѣ греческій Славянинъ; писалъ онъ не иначе какъ по гречески; русскій посолъ своего писца не имѣетъ 164).

Письменных договоров требовали разум тется Греки. При заключеній подобных актов съ варварскими народностями, діло византійской канцелярій, относительно витшней формы, было: 1) Обезпечить, по возможности, греческую имперію на счеть ненарушимости со стороны варваров, заключенных съ ними условій; 2) облечь эти условія въ обыкновенную, у Греков установленную форму.

Къ достиженію первой изъ этихъ цѣлей, у Грековъ было два средства:

1) Клятвенныя обязательства со стороны варваровъ.— Греки знали что для варварскихъ народовъ вообще, клятвы имѣли большое значеніе; по этому они обращали особое вниманіе на этого рода обязательства, узнавали подробно религіозные обряды и клятвенныя формулы варварскихъ народностей и не пренебрегали въ этомъ отношеніи ни-какими подробностями 155). Русь они заставляли кляться, по

русскому закону, языческими богами Перуномъ и Волосомъ и оружіемъ своимъ 156). Обнаженіе оружія при клятвахъ («а некрещеная Русь полагають щиты своя и мечъ звов наги») встрвчается и у Аваровъ (Exc. e. Menandr. ed. Bonn. 335). Клятва золотомъ («да будемъ золоти ако юлото» Лавр. 31. Срвн. тама же, 23) имвла, кажется, эмыслъ наговора, накликанія на клятвопреступника желгаго недуга, желтухи (у .Грековъ χουσιασμός, morbus ctericus) или златеницы (лихорадки) 157). О самообреченіи нзыческой Руси на въчное рабство, уже сказано выше и. I). Къ обряду клятвъ, Греки присоединяли заклинанія, какъ языческими богами, такъ и истиннымъ христіанскимъ Богомъ: «И иже помыслить отъ страны Рускія разрушити гаку любовь, и елико ихъ крещенье пріяли суть, да пріимуть месть отъ Бога Вседержителя, осуженья на погибель зъ весь въкъ, въ будущій; и елико ихъ есть не хрещено, ца не имуть помощи отъ Бога, ни отъ Перуна» и т. д. Игор. догов. Лавр. 20). «а иже преступить се отъ страны зашея, ли князь, ли инъ кто, ли крещенъ, или некрещенъ, ца не имуть помощи отъ Бога, и да будеть рабъ въ сій въкъ и въ будущій» и т. д. (тамъ же, 22).... «будеть стоинъ своимъ оружьемъ умрети, и да будеть клятъ отъ Бога и отъ Перуна, яко преступи свою клятву» (тама же, 23). «Да имъемъ клятву отъ Бога, въ его же въруемъ, въ Перуна и въ Волоса скотья бога» и т. д. (догов. Святосл. памъ же, 31).

Нѣкоторые изслѣдователи (*Касторскій*, начерт. Сл. им. 70, 71. — Срезневскій, богосл. 3) указывають на имя Бога, въ приведенныхъ заклинаніяхъ, какъ на доказатель-

ство существованія у Славянъ верховнаго Бога, отличнаго отъ Перуна; я думаю — это ошибка. Слова Прокопія: «unus deus fulguris effector, dominus hujus universitatis» (de b. Goth. III. 14) относятся прямо къ Перуну, богу громовнику; извъстное мъсто у Гельмольда: «inter multiformia vero Deorum numina, quibus arva, silvas, tristitias atque voluptates attribuunt, non diffitentur unum Deum in coelis, ceteris imperitantem, illum praepotentem, coelestia tantum curare. Hos vero distributis officiis obsequentes de sanguine ejus processisse, et unumquenque eo praestantiorem, quo proximiorem illi Deo deorum» (I. LXXXIV) объясняется другимъ мѣстомъ (II. XII), въ которомъ боговъ или прабогомъ у вендскихъ Славянъ XII века, является Руйскій богь Святовить, тождественный, какъ увидимъ, съ русскимъ Перуномъ. Имя Бога, въ договорахъ, означаеть христіанскаго Бога, карателя въ случат клятвопреступленія не только крещеной, но и некрещеной Руси; на первую договоръ призываетъ месть Бога вседержителя; на вторую — Бога и Перуна (дог. Игор. Лавр. 20). Далъе сказано: «аще ли преступить се.... ли крещенъ, или некрещенъ, да не имуть помощи отъ Бога» (тамъ же, 22); Греки видъвшіе въ нападеніи варваровъ на имперію, особое небесное наказаніе, могли полагать что въ гнѣвѣ своемъ, Богъ помогаетъ язычникамъ противъ христіанъ; но отнюдь не призывать на крещеную Русь мести языческаго бога боговъ, ни употреблять о немъ, какъ объ истинномъ Богъ, имени Өбос, безъ прилагательнаго. Не придавая религіознаго значенія нарушенію со стороны варваровъ клятвъ которыми они обязывались своимъ языческимъ божествамъ,

Греки хотвли сдвлать изъ нихъ клятвопреступниковъ, въ христіанскомъ смыслъ, почему и требовали отъ нихъ выраженія втры въ христіанскаго Бога, что и высказано въ договоръ Святослава словами: «да имъемъ клятву отъ Бога, въ его же въруемъ»; следующія за темъ слова: «въ Перуна и въ Волоса скотья бога» искажены переписчиками; въроятно следовало: «и отъ Перуна» какъ въ Игоревомъ договоръ. Исторія народовъ показываеть что язычники всегда допускали существование и могущество чужихъ боговъ; біографъ св. Оттона повъствуеть что славянскій жрець советоваль язычникамь чтить христіанскаго бога наровив съ своими: «Aedificate, ait, hic domum Dei vestri, juxta aedem Teutonici Dei, et colite eum pariter cum deis vestris, ne forte indignatus interitum huic loco quantocyus inferat» (Vita S. Otton. III. I. 492). Въ мирномъ договоръ съ персидскимъ царемъ Хозроемъ въ 628 году, 12-я статья содержала, какъ и въ нашихъ, равныя для язычниковъ и для христіанъ, заклинанія истиннымъ христіанскимъ Богомъ: «ad deum preces et execrationes quoque, scilicet ut deus pacem colenti sit propitius et perpetuus adjutor; contra decipienti et aliquid în conditionibus novare cupienti hostis et inimicus» (Exc. e Men. ed. Bonn. 363). Bz 579 году, Аварскій Хаганъ клянется сначала оружіемъ и своимъ языческимъ богомъ; потомъ христіанскимъ Богомъ и книгами св. писанія (ibid. 335. 336).

2) Число и достоинство присягавшихъ язычниковъ. — У всёхъ народовъ эти условія почитались обезпеченіемъ ненарушимости договоровъ. О многочисленномъ составѣ славянскихъ посольствъ свидѣтельствуютъ Эйнгардъ Annal.

ad. ann. 818, 819, 823, 824, 826; Annal. Fuldens. ad. апп. 888 и т. д. Въ обыча варварских в народовъ отправлять многочленныя посольства для утвержденія мира, Греки находили новое ручательство въ обезпечении своихъ интересовъ. Требуя присяги не отъ одного великаго князя Руси, но вибсть съ нииъ и отъ прочихъ князей, отъ бояръ и мужей его, Греки пріобрѣтали тѣмъ большую увъренность въ ненарушимости клятвъ со стороны варваровъ. Отсюда имена всъхъ пословъ и князей и бояръ отъ которыхъ они посланы, въ договорахъ; а также и грекорусскія формулы: «похоттніемъ нашихъ князь и по повтьленію и отъ всѣхъ иже суть подъ рукою его сущихъ Руси» (дог. Ол. Лавр. 14). «Посланіи отъ Игоря великаго князя Рускаго, и отъ всякоя княжья, и отъ всёхъ людій Рускія земля» (тамг же, 20). «да кленутся о всемъ, яже суть написана на харатьи сей, хранити отъ Игоря и отъ всъхъ боляръ и отъ всѣхъ людій отъ страны Рускія» и пр. (тамъ же, 22). «И иже суть подо мною Русь, боляре и прочін» (тами же, 31). Греки водять на роту Олега «п мужій его» (там эсе, 13); императорскіе послы говорять Игорю: «твои сли водили суть царѣ наши ротѣ, и насъ послаща роть водить тебе и мужь твоихъ» (таме же, 23).

Къ внѣшнимъ дипломатическимъ формуламъ греческой канцеляріи, внесепнымъ въ договорные акты, принадлежали:

1) Заглавная формула (ἐπιγραφή): «мы отъ рода Рускаго, съли и гостье» и т. д. Въ этой формулѣ норманская школа видитъ доказательство скандинавскаго происхожденія Руси «ибо кто, спрашиваетъ Погодинъ (Изслъд. III, 360),

причисляль себя тогда къ роду русскому? Карлъ, Фарлафъ, Ингіалдъ, Рулафъ, Руалдъ, Фастъ, Турбернъ, Иворъ и пр.»  $\Gamma$ . Куникъ (Beruf. II. 177) переводитъ: «Wir vom russischen Geschlecht», въ слъдствіе чего и вынужденъ отнести къ ославянившимся Норманнамъ, имена Святослава, Володислава и Передславы; остальныя имена, по мнѣнію его, чисто норманскія. Съ исторической точки эрвнія, эти положенія решительно невозможны; допустивъ, засвидътельствованное льтописью участіе славянскихъ племенъ въ походахъ Олега и Игоря, нельзя не принять славянскихъ личностей въ числъ ихъ пословъ, ни обозначать этихъ личностей происхожденіемъ отъ русскаго (т. е. скандинавскаго) рода. .Нельзя видёть однихъ Норманновъ и въ поименованныхъ въ Игоревомъ договорћ гостяхъ. Самая формула: «мы отъ рода Рускаго» значить ли: мы отъ племени Россовъ въ Швеціи (Погод. изслюд. II, 151) или: мы отъ племени Гредготовъ въ ..... (Kunik, Beruf. I. 166, 167)? Могли ли Норвежцы и Датчане причислять себя къ русскому роду и племени? или ихъ не было вовсе въ дружинникахъ и послахъ Олега и Игоря?

Формула «мы отъ рода Рускаго» — техническая, заглавная формула византійской дипломатики, соотвётствующая обычнымъ формуламъ договорныхъ актовъ, писанныхъ греческою канцеляріею, отъ имени варварскихъ народностей; она принадлежитъ Руси, не болёе слёдующей за нею: «къ вамъ, Львови и Александру и Костянтину, великымъ о Бозё самодержьцемъ».

Грекамъ не было дѣла до рода (въ смыслѣ благородства происхожденія) тѣхъ двадцати или тридцати варваровъ,

которые являлись въ Византію менте для заключенія договоровъ, чтмъ для полученія подарковъ отъ императоровъ; но темъ более до яснаго определенія той народности которой они были представителями. Обычнымъ выраженіемъ для обозначенія варварскихъ, преимущественно скиоскихъ народностей, было слово убуос. Такъ въ письмѣ Константинопольскаго патріарха Николая († 925) къ Симеону болгар-**CKOMY: «οὐτε Άλανούς, οὐτε Πατζιναχῖτας, οὐτε Ῥῶς, οὐτε** τὰ ἀλλα σκύθυκα (sic) γένη» κ.τ.λ. (Spicil. roman. X. p. 254). У Константина багрянороднаго de adm. imp. ed. Bonn. 44: «τὸ τῶν Βουλγάρων γένος»; p. 172: «περὶ τῶν γενεῶν τῶν Καβάρων καὶ Τούρκων» и т. д. Въ экземплярахъ коммерческихъ и мирныхъ трактатовъ шедшихъ отъ этихъ варваровъ къ Грекамъ, греческая заглавная формула безъ сомнѣнія гласила: «ήμεῖς ἐκ γένους τῶν Τούρκων, Βουλγάρων, 'Рως» и т. д. Но какъ у Болгаръ, такъ и у насъ, греческое еж ує́уоυς было переводимо «отъ рода». Русская лѣтопись (Hecm. Шлец. III, 33) и переводное продолжение Амартола (прилож. къ Лавр. л. 245) передаетъ греческое: «об бж γένους Φράγγων όντες» своимъ: «отъ рода Варяжска сущимъ». Въ древне-сербскомъ житіи св. Симеона: «вста бо нъкто отъ рода гръчска, рода царска сый, именемъ Миханлъ» (Safař. Pam. жит. св. Сим. § XVIII—24). Слово родъ, въ древне-славянской терминологіи, употребляется какъ въ смыслѣ народа («и штъ Бога даноу родоу Словеньскому» Чернор. Храбрь изд. Калайдов. 89), такъ и для обозначенія родства и происхожденія; но въ посл'єднемъ случать почти всегда безъ предлога: «вы нтста князя, ни рода княжа, но азъ есмь роду княжа» (Лаер. 10). «бъ бо

рода князей Сербскихъ» (*Ипат. 227*) <sup>158</sup>). Для Грековъ каждый русскій посолъ, будь онъ родомъ Норманнъ, Славянинъ, Хазаринъ—былъ єх ує́усоς тої 'Рос; переводчикъ не могъ передать греческой формулы иначе какъ своимъ «отъ рода Рускаго».

- ' 2) Титуляціонныя формулы. При заключеніи Греками договоровъ съ народами болъе образованными и грамотными, напр. съ Персами, каждая изъ договаривавшихся частей составляла договорный акть отъ себя и вносила въ него титуль своего государя. Въ договоръ 628-го года Хозрой титулуется: «Divinus, bonus, pacificus, summus Princeps, Chosroes rex regum, felix, pius, beneficus, cui Dii magnum imperium cum magnis opibus indulserunt, Gigas gigantum, ad deorum exemplar compositus, Justiniano Caesari fratri nostro» (Exc. e Menandr. ed. Bonn. 353). О римскомъ императорѣ Менандръ говоритъ: «Et Romani Imperatoris pacis ratihabitio solitam prae se fereba inscriptionem, quae satis nota est» (ibid). Иначе поступали Греки съ народами неграмотными и малообразованными, каковы были Русь; здёсь, какъ редакція обоихъ договорныхъ экземпляровъ, такъ и титуляція русскихъ князей шла отъ Грековъ; при замѣнившемъ скиескій титуль хагановь, словенскомь великокняжескомь тутуль русскихъ князей (μέγας ἄρχων), они прилагаютъ Олегу и его боярамъ греческіе титулы св втлости (λαμπρότης) и св втлыхъ (хартротатог); для побъжденнаго Игоря и его приближенныхъ нътъ особаго титула.
- 3) Христіанскія формулы, при вступленіи и заключеніи договорнаго акта. «Наша свътлость боль инъхъ хотящихъ же

о Бозъ удержати и извъстити такую любовь» — «суть, яко понеже мы ся имали о Божіи въръ и любви, главы таковыя» — «И отъ техъ заповедано обновити ветьхій миръ, ненавидящаго добра и враждолюбыца дьявола разорити» (Лавр. 14, 20) и т. д. — Шлецеръ (Hecm. III, 109) пишеть: «Все это такъ по Христіански! Діявола! Зналъ ли Норманнъ христіанскаго діавола? Зналъ ли его Славянинъ?» Конечно нътъ; и Греки объ этомъ мало заботились. Но такъ какъ редакція договоровъ шла только отъ нихъ, ягычникамъ же не было дёла до иныхъ, кроме договорныхъ статей, они не стеснялись внесеніемъ и въ составленный отъ имени Руси договорный акть, своихъ христіанскихъ понятій и формулъ. Здёсь не было ни небрежности, ни торопливости, какъ думаетъ г. Лавровскій (о визант. элем. 14), а только одно, нъсколько высокомърное преобладаеніе образованнаго начала надъ необразованнымъ.

4) Дипломатическія формулы. — «На утверженіе же и неподвиженіе быти межи вами Хрестьяны и Русью, бывшій миръ състворихомъ Ивановомъ написаніемъ на двою харотью, царя вашего и своею рукою» и пр. (Догов. Ол. Лавр. 15, 16. — Cfr. Cedren. ed. Bonn. II. 289: үраццатиом айто́хвіром). «Мы же съвѣщаньемъ все написахомъ на двою харатью» и пр. (Догов. Иг. тамъ же, 22). «Се же имѣйте въ истину, якоже пинехрусу сотворимъ нынѣ квамъ, и написахомъ на хоратьи сей, и своими печатми запечатиѣхомъ» (Догов. Свят. воскр. сп. у Шлец. Нест. III, 585, прим. 10) 159).

Опредъливъ такимъ образомъ основныя начала ориги-

нальной редакціи, мы обращаемся къ вопросу о дошедшихъ до насъ переводахъ.

Прежде всего я долженъ возстать противъ мнѣнія будто бы мы имъемъ не полные переводы греческихъ оригиналовъ, а только выписки, въ родъ сохранившейся у Менандра (Krug, Forsch. II. 267. Anm.), изодранный лоскуть оть договора Святослава (Hecm. Шлец. III, 592, прим. 4. — Tobien, Aelt. Tract. 2. Anm. 11) и пр. На какихъ доказательствахъ основаны эти предположенія? Въ договорахъ Олега и Игоря, передъ нами совершенно полные документы, содержащіе: вступленіе; договорные пункты; заключеніе; число года, місяца и дня совершенія договорнаго акта. Что въ началѣ и концѣ Игорева договора являются договаривающимися Русь, а въ серединъ Греки, не доказываетъ ничего противъ его полноты; это палеографическая случайность, которой я постараюсь представить въ своемъ мъстъ должное объяснение. Шлецеръ называетъ договоръ Святослава изодраннымъ лоскутомъ (ein zerrissener Lappen), ибо, говорить онъ: «золотой буллы на върное не было въ Святославовой канцеляріи; почему последнія строки въ отрывкѣ относятся только къ Греческимъ императорамъ» (Hecm. III, 597), а выше (III, 592, прим. 4): «въ началѣ говоритъ Святославъ, а въ концѣ Греческій императоръ». Русской золотой буллы конечно не было въ канцеляріи Святослава, не имфвшаго канцеляріи; дошедшая до насъ и Греками, отъ имени Святослава, заготовленная золотая булла — вышла изъ канцелярін императорской. Мы уже виділи какъ отправляя Синезія для заключенія союза со Печенъгами, императоръ

Алексый Комнинъ снабжаль его заготовленными зараные золотыми буллами; что эть золотыя буллы предназначались для вписанія въ нихъ договорнаго акта отъ имени Печенъговъ, очевидно; золотою буллою шедшею отъ Грековъ, обязывался бы только одинъ императоръ. Русскому князю стало быть, не греческому императору принадлежать слова: «се же имъйте въ истину, якоже пинехрусу сотворимъ нынѣ квамъ» и пр. Договоръ Святослава, какъ и прежніе, имъетъ всъ требуемыя условія полноты; краткость его объясняется (кромѣ измѣнившихся взаимныхъ отношеній Руси и Грековъ, о чемъ отчасти уже сказано въ гл. V) и тъмъ обстоятельствомъ, что договорный актъ писанъ не въ Константинополь, а въ Дористоль, походною канцеляріею Цимисхія, спѣшившаго окончаніемъ войны; нъ подобныхъ случаяхъ императоръ Левъ совътовалъ: «Quod si fieri statim possit quod ab hostibus proponitur, non differatur, sed sedulo vel jurejurando, vel alio quopiam pacto transigatur» (Tact. XIV. § 20).

Кругъ, самый последовательный (последовательный до фанатизма) изъ Норманнистовъ, полагаетъ что договоры писаны по гречески и по скандинавски (Forsch. II. 265). Доказательствъ своему мненію онъ, разумется, не представляетъ; да и прежде всего следовало бы доказать, что Скандинавамъ-язычникамъ, IX—X века была известна та беглая, обиходная письменность, которой требовала редакція договоровъ. Но, ни изъ ранняго существованія у Скандинавовъ руническаго письма, ни изъ Римбертова известія о письме короля Біорна къ Людовику благочестивому въ 831 году (literae regia manu more ipsorum deformatae.

Rimb. Vita S. Ansgarii ap. Perts II. 698), нельзя вывести этого по истинъ баснословнаго заключенія. Самъ Кругъ (оставляющій впрочемъ безъ отвёта многія изъ Иревыхъ возраженій; см. Ihre, ap. Schloetz. A.N.G. 584) думаеть что письмо врученное Біорномъ Ансгарію, было только подписано шведскимъ конунгомъ (Forsch. II. 258. Anm. \*\*); Перцъ (l. c. nota 25) поясняеть слова Римберта: «monogramma vel signum regium». Предположеніе будто бы постановленія о пеняхъ Гальфдана Чернаго (841 — 863) были изложены рунами на письм' (Krug. Forsch. II. 268, 269), не имъетъ историческаго основанія; по свидътельству Ари Фроде (род. 1068, † 1148) древніе исландскіе законы, сначала переходившіе изъ рода въ родъ, по преданію изустному, облечены въ письменную форму не прежде 1118 года (Arii Schedae, cap. X. p. 64—67. ed. Bussaei). О законахъ Ульфліота, вывезенныхъ изъ Норвегій въ 928 году, издатели исландскаго Grágás говорять: «litteris runicis, quibus jam tum forte Islandi utebantur, licet paucissimi, ad leges exarandas nunquam usi sunt. Litterae autem Gothicae et Anglo-Saxonicae tempore demum Arii et Saemundi hac in septentrionis parte usu receptae sunt» (Grágás, I. XVII. **Ж** XXX). Еслибы руническое письмо существовало для скандинавскихъ уложеній IX—X віжа, норвежскіе жрецы и именитые люди, переселившеся въ Исландію въ 874 — 930 годахъ, конечно перенеслибы эти законы и это письмо въ свое новое отечество 160). А при доказанномъ отсутствіи юридическихъ документовъ писанныхъ рунами въ Скандинавін, имфемъ ли мы право предполагать подобные документы у мнимо-скандинавской Руси, не говоря уже о томъ что на всемъ протяжении Россіи, отъ балтійскаго до чернаго мора и Волги, не найдено ни одного надгробнаго камня, съ скандинавскою руническою надписью, тогда какъ въ одной Швеціи ихъ насчитано болье 1600 (Strinh. Wikingsz. II. 193. — cfr. W. Grimm. zur Lit. d. Runen, W. Jahrb. d. L. 43 B. 37); тогда какъ съверная и южная Россія изобилують курганами и могилами, изъ коихъ первые, по мивнію Кеппена, всь безъ изъятія принадлежать варягамъ-Норманнамъ?

Олегъ, Игорь и Святославъ клянутся славянскими божествами, Перуномъ и Волосомъ. Какимъ образомъ могли норманскіе жрецы, писавшіе договоры руническими сѣверными письменами «quibus carmina sua incantationes que ac divinationes significare procurant, qui adhuc paganis ritibus involvuntur» (Hraban. Maurus ap. Goldast II. 67), замѣнить славянскими божествами, какъ мнимаго изобрѣтателя сѣверныхъ рунъ Одина, такъ и Тора, Ньорда и Фрею?

Наконецъ если допустить греко-норманскую редакцію или норманскій переводъ договоровъ, откуда взялись славянскіе экземпляры помѣщенные въ лѣтописи? Для кого писались они? Для Норманновъ Hoelgi, Ingwar'a и?... норманское имя Святослава мнѣ неизвѣстно.

Шафарикъ, Погодинъ и всѣ вообще изслѣдователи имѣющіе голосъ въ вопросахъ славянской филологіи, принимаютъ болгарское начало въ языкѣ договоровъ. На болгарскій источникъ указываютъ выраженія:

«хотящихъ же о Бозѣ удержати и извѣстити такую любовь» — «на удержаніе и на извѣщеніе» — на утвержденіе

и извъщение» «извъстити и утвердити» (Лавр. 14, 16). — Срви: «извъщеник и оутверъждение ш сходъ Божйи на горъ Синайстън» (Шестоди. Экс. болг. 154).
«похотъньемъ нашихъ князь и по повельнію»—(Лавр. 14).— Срви.: «божествынымъ хотьніемъ и повельніемъ» (Обід воих тобы кай убурати. Экс. болг. перев. Дамаскина, 54).

«многажды правосудихомъ» (Лавр. 14). — Срвн.: «правосудьство» (біхаюхою біхою Экс. болі. пер. Дам. 46).

Върнъйшимъ признакомъ болгарскаго перевода, должно почесть тъ мъста договоровъ, въ которыхъ Несторъ или его списыватели не замънили своимъ (у Болгаръ не существующимъ) собирательнымъ Русь, болгарское множественное Руси. Напр.: «и жаловатися почнуть Руси» (догов. Ол. изд. Тоб. 36). «да на роту идуть наши Хрестеяни Руси» (дог. Игор. Лавр. 21). Срвн.: «низыплуше Руси на Константинь градъ» — «на Руси поиде братисе съ ними въ кораблехь» — «Руси же приспъвше внутрь быти церкве» (Г. Амарт. въ продолж. Лавр. л. 245, 242) 161).

Договоры переводились въ Константинополѣ, греческими Болгарами, по приказанію византійскаго двора, для лучшаго и вѣрнѣйшаго объясненія принятыхъ со стороны языческой Руси обязательствъ. Русь получала переводы, не въ смыслѣ оригиналовъ, какъ думалъ Эверсъ (Aelt. R. 121), а только для памяти, какъ Греки и Персы — переводные экземпляры договорыхъ грамотъ, въ Менандровомъ описаніи: «sine ulla sigillorum impressione, quod ad solam геі деятае memoriam valeret». Къ торжественной церемоніи ратификаціи, происходившей въ присутствіи императоровъ и всего греческаго двора («Романъ же созва боляре и

сановники» Лавр. 19), въроятно принадлежали: 1) вписываніе поочередно имени каждаго изъ русскихъ пословъ, въ заготовленный уже заранье договорный акть, на греческомъ языкѣ; 2) изустныя клятвы и заклинанія старшаго изъ пословъ (сврн. Menandr. 299, о клятвахъ тюркскихъ пословъ въ присутствіи императора) и присяганіе самихъ императоровъ; 3) приложение императорской подписи къ экземпляру шедшему отъ Грековъ къ Руси; печатей русскихъ пословъ къ экземпляру шедшему отъ Руси къ Грекамъ; 4) торжественный обмѣнъ оригиналовъ. — Выдавались ли туть же русскимъ посламъ или позднее, болгарскіе переводы, решить мудрено; вернымъ кажется что Русь получали: 1) греческій оригиналь (снабженный императорскою подписью) договора шедшаго отъ Грековъ къ Руси; 2) греческую копію съ (писаннаго по гречески) договора шедшаго отъ Руси къ Грекамъ; 3) болгарскіе переводы съ того и другаго. — Что было въ самомъ деле такъ, а не иначе, я заключаю изъ тщательнаго палеографическаго изследованія техъ экземпляровъ, которыми пользовался Несторъ, при внесеній договорныхъ грамотъ въ свою летопись.

Отъ договора Олегова онъ имѣлъ болгарскій переводъ экземпляра шедшаго отъ Руси къ Грекамъ. Онъ внесъ его цѣликомъ въ свою лѣтопись.

Отъ договора Игорева: 1) греческую копію съ договора шедшаго отъ Руси къ Грекамъ; оригиналъ находился въ Константинополѣ; 2) болгарскій переводъ экземпляра шедшаго отъ Грековъ къ Руси. — Переводный экземпляръ договора шедшаго отъ Руси къ Грекамъ, былъ вѣроятно

уже затерянъ, въ концѣ XI, началѣ XII столѣтія. Къ этимъ предположеніямъ я приведенъ слѣдующими соображеніями:

Мы уже видели что въ начале и въ конце Игорева договора, ръчь идетъ отъ Руси; въ серединъ т. е. въ статьяхъ собственно договорныхъ, юридическихъ — отъ Грековъ. Эверсъ ( $Aelt.\ R.\ 122$ ) замътиль эту несообразность. Онъ говорить: «Договоры отличаются другь отъ друга по формѣ; Олеговъ составленъ совершенно какъ настоящій мирный трактать между двумя независимыми народами (?); но въ Игоревомъ, въ противность всемъ формамъ обыкновеннаго договора, являются говорящими и договаривающимися одни Греки». Очевидная и непростительная невърность. Греки являются говорящими и договаривающимися только въ серединъ договора, отъ словъ: «А великій князь Рускій и боляре его да посылають въ Греки» и пр. до словъ: «напсахомъ харатью сію, на ней же суть нияна наша написана» включительно. Выраженія: «мы оть рода Рускаго» «Мы же, елико насъ хрестилися есьмы» принадлежать Руси, а не Грекамъ, почему и Эверсово объяснение, будто бы Игоревъ договоръ былъ только поздный пимъ дополнениемъ Олегова (тамъже, 123), не имъетъ значенія. Самъ Эверсъ сознаеть что оригинальные проекты договоровъ были изготовляемы греческими чиновниками, на греческомъ языкъ, а переводы вручаемы Руси Греками; могла ли византійская канцелярія составить дипломатическій акть, до той степени несообразный съ законами здраваго смысла, акть въ которомъ сначала говорить Русь, потомъ Греки, потомъ снова Русь? Ясно что внесенный въ лътопись Игоревъ договоръ составленъ изъ выбора и соединенія

двухъ различныхъ источниковъ и редакцій. Начало и конецъ переведены самимъ Несторомъ, съ находившейся у него греческой копіи оригинала шедшаго отъ Руси къ Грекамъ и содержавшей греческое начертание именъ пословъ Игоревыхъ. На русскій источникъ указываетъ собирательное княжья вместо князей: «посланіи отъ Игоря великаго князя Рускаго, и отъ всякоя княжья, и отъ всёхъ людій Рускія земля». Срвн. новгор. л. 19, 20: «и прислаша по нь митрополить и вся княжья Русьская»—«Ярославъ—позванъ Полотьскою княжьею». О транскрипціи съ греческаго, и транскриціи именно русской, свидътельствують: двойное г въ именахъ Стеггиетоновъ, Иггивладъ; у Болгаръ двойное г употребляется не часто; Эксархъ пишетъ: кванглисть; въ договорѣ Олега не Иггелдъ (Гүүєдб), а Ингелде (Ингладъ, Ингледъ, Инегелдъ); греческое оф витсто славянского св въ именахъ Сфанедри, Сфирко; срвн. Σφενδοσβλάβος, Σφενδοπόλκ и пр.; Ульпъ (Ουλέπ) вмѣсто Улѣбъ; такъ πèх вмѣсто beg: «ὁ τè Χαγάνος Χαζαρίας καὶ πέχ» (Theoph. Cont. ed. Bonn. 122); «Ακγητ (срвн. Акойр о Ойччо у Кедрина ed. Bonn. I. 651) вм $\pm$ сто Якунъ; русскія формы: Игорь, вмісто греческаго Түүшр; Володиславъ, Передслава, вмѣсто греческихъ Вхад:σθλάβος, Πραισθλάβα, болгарскихъ Владиславъ, Предслава. На переводъ Несторомъ съ греческой копіи, а не Болгарами съ оригинала, указываеть и отсутствіе въ концѣ Игорева договора числа года и мъсяца, выставленныхъ въ договоръ Олеговомъ и безъ сомнънія внесенныхъ и въ оригинальный греческій экземпляръ, хранившійся въ Константинополѣ и въ выданный императорскою канцеляріею

Игорю (но затерянный въ Кіевѣ) болгарскій съ него переводъ. Середина договора вышисана буквально Несторомъ изъ переводнаго болгарскаго экземпляра греческаго оригинала, шедшаго отъ Грековъ къ Руси. Полагалъли Несторъ достаточнымъ предстявить этотъ актъ въ его составной формѣ? думалъ ли онъ переработать его въ последствіи, согласно его назначенію? считаль ли онъ себя неспособнымъ, даже при помощи болгарскаго экземпляра, къ переводу условныхъ статей, русскимъ юридическимъ языкомъ? Каждое изъ этихъ предположеній имъетъ свою долю въроятности. Дъло въ томъ, что русскаго льтописца (уже внесшаго въ свой временникъ копію съ договора Олегова) болье занималь договорь шедшій оть Руси къ Грекамъ, нежели шедшій отъ Грековъ къ Руси; почему, за немиъніемъ славянскаго экземпляра его, онъ счелъ нужнымъ перевести начало и конецъ съ греческаго; середину же, какъ содержащую одинаковыя въ томъ и другомъ экземпляръ условія, выписаль цъликомъ изъ болгарскаго перевода.

При этихъ обстоятельствахъ, искаженіе именъ въ обоихъ договорахъ совершенно понятно. Въ Олеговомъ Несторъ имѣлъ передъ собою болгарскую транскрипцію русскихъ именъ писанныхъ Греками; въ Игоревомъ, греческое начертаніе этихъ именъ. А какъ Греки писали варварскія имена намъ извѣстно; Менандръ, имѣвшій передъ глазами подлинникъ договора заключеннаго съ Персами, называетъ персидскихъ пословъ, небывалыми персидскими именами: Јевдевивпарн и Surenas; у Константина багрянороднаго Смоленскъ — Μιλινίσκα, Черниговъ — Τζερκγώγα, Любечь — Λιούτζα, (Τελιούτζα) и т. д. Да и западно-славянскія

имена, коихъ встрътимъ не мало въ договорахъ, были чужды Руси и Болгарамъ, почти наровић съ иноземными; польское Meško (сокращенное Mečislaw) 169) пишется въ льтописи: Мъжекъ, Межецъ, Межька, Межьско (Ипат. 21, 45, 46); полабское Mstivoi — Мстіуй (тамь же, 168); Leško — Лестько, Лестичь (там же, 160) и пр. Русскій летописецъ XIII столетія пишеть Власловъ вместо Wlaslaw: «той же самодръжецъ Власловъ, его же св. Савва именова Владиславъ» (Карамз. IV, прим. 84). Тоже самое можно сказать и о западныхъ летописцахъ. Сацавскій монахъ списывая кведлинбургскія летописи, сохраняеть нъмецкія искаженія славянскихъ именъ: Abottriti, Misacho н пр. (Monach. Sazav. Cont. Cosmae, ap. Pertz, XI). Длугошь пишеть Radzyn вместо Радимъ; Sczyg вместо Щекъ. Несторъ исправляетъ только уже слишкомъ ему извъстныя имена: Ίγγωρ-Игорь; Σφενδοσ λάβος-Святославъ; "Ελγα--Ольга; Βλαδισθλάβος -- Володиславъ; Прасσθλάβα-Передслава; Σφέν-Свенъ; остальныя поправки: Ульбъ вмысто Ульпъ; Якунъ вмысто Акунъ; Свирко вмысто Сфирко — сделаны позднейшими списывателями, угадывавшими славянскія имена подъ греческимъ искаженіемъ.

Принимая въ соображение многочисленные варіанты русскихъ именъ въ договорахъ (по изд. Археогр. комм. — по Шлец. Нест. II, 637—699. III, 92—95. — по Тобіену, Aelt. Tract. 17—20), я отношу къ славянскому началу, въ договорѣ Олеговомъ, слѣдующія:

Вельмудъ (вар.: Велмудъ, Велмидъ, Веремудъ, Веремудъ, Веремудъ, Вельмудръ, Фьвелимъ). Тобіенъ (Aelt. Tract. 3) думаетъ о составленіи формы Вельмудръ изъ велій в

мудрый. Но конечное p явно пристало къ формѣ Вельмудъ отъ следующаго Ралавъ, какъ начальное p въ формѣ Фьвелимъ, отъ предидущаго Фарлофъ. Я указалъ въ другомъ мѣстѣ (м. VI) на равнозначимость коренныхъ вел и ол: какъ Волинъ и Велинъ, Ольгощь и Велегощь, Олстинь и Велестинь, Olen и Welen, такъ Olomut (личное имя въ грам. 1107 г. у Бочка. Cod. dipl. Morav. I. 192) и Вельмудъ; отличе въ произношении по нарѣчіямъ. Объ окончаніяхъ на мунтъ, мутъ см. гл. VII; переходъ m въ d (и на обороть) обыченъ у всѣхъ славянскихъ племенъ; срви. Живинъбудъ (Žiwibund) и Кинтибутъ (Kintibund) въ Ипат. 161.

Груды (вар. Грудый, Грудый, Груду, Гроды, Гуды). Hrut, Grut, Crut, Hruto — личныя четскія имена у Бочка II. 104, 136, 254, 273. Sdizlawek Grutouich (ibid. 147); Grodyzlaus (ibid. 252). Въ поэмѣ Любушинъ судъ—Сhrudoš Klenowicz, сокр. Chrudoslaw; срвн. Глѣбъ и Хлѣбъ, Grut и Crut. Grotho miles Castellani Lublinensis ad. ann. 1370 (Archd. Gnesn. ap. Sommersb. II. 99.—см. именосл. Мороши. 66). Окончаніе на ы особенность словенорусскаго нарѣчія; срвн. формы Гуды, Тукы, Буды и пр. (гл. VII).

Каринъ (вар.: Карнъ, Каръ). Venator Karen подъ 1108 г. (Boczek, I. 194). С. Martinus de genere Carinensium и городъ Кагin въ Далмаціи (Joh. Luc. 109, 47). У Сербовъ Каринъ и Каранъ (именосл. Мор. 97).

Фославъ (вар.: Фаславъ, Фледавъ, Фредавъ, Фледавъ, Фледавъ). Греческое искажение (Φοσδλάβος; срвн. Свирко и Сфирко, Святославъ и Σφενδοσδλάβος) общеславянскаго Войславъ, Wojslau ap. *Восгек II. 37*. Сокращенное

сербское Фосько (Šafar. Pam. изб. Хрисов. 19) указываеть на полное грецизированное Фославъ, Войславъ; такъ Meško и Mečislaw.

Тріанъ (вар.: Труань, Труане). Trojanus et fratres sui filii Dlugomili» (Boczek, I. 308 ad ann. 1183) «Quidam nobilis adolescens nomine Troyanus Thamislai de Golanza.... filius» (archd. Gnesn. ap. Sommersb. II. 141. cfr. Troyanus prepositus ibid. 113. 131). Форма Тріанъ передаеть буквально греческое Троіа́уоς. У Сербовъ мионческій царь Троянъ, который вытыжаль только по ночамъ, боясь солнца, которое наконецъ его застигло и растопило (Буслаевг, о вл. Хр. 30). Окончаніе на анъ, янъ, находимъ въ именахъ Боянъ, Творьянъ (Ипат. 163, 182) и т. д. См. Бод. де Курт. 46. — Именосл. Мор. 194.

Лидъ. (Списки читають: Лидулфостъ, Лидульфосте, Лидольфость, Лидолфостъ, Лидулъ Фолсть, Лидулъ, Фестъ, Андулъ Фостъ.) Я полагаю что переписчики смѣтали и перепутали три послѣднихъ имени договора: Лидъ, Ульфъ, Стемиръ. Что къ скандинавскому имени Ульфъ (Ulf) окончаніе ст приставлено отъ слѣдующаго Стемиръ, видно изъ варіанта Лидулфо — сте. (Мы видѣли примѣры подобныхъ приставокъ при изслѣдованіи имени Вельмудъ; въ варіантѣ Друлавъ, вмѣсто Рулавъ, начальное д пристало отъ предидущаго Вельмудъ; въ Игоревомъ договорѣ, варіантъ Востіегнетовъ вмѣсто Стеггиетоновъ, произошель отъ приставки къ послѣднему буквы в, отъ предидущаго Колклековъ). Лидъ занадно-славянское имя, какъ видю изъ составныхъ Lido-slaw, Lido-slawa (Kollar, Rospr. 97); Lida сокр. Ludmila, Lidmila (Jungm.).

Стемиръ (вар. Стемидъ). У Бочка Stymir и Sdimir (II. 13, 16, 176); срвн. Ztoimar (Anon. de conv. Carant. ap. Kopit. LXXIV).

Изъ 15 именъ дошедшихъ до насъ въ Олеговомъ договорѣ, семь являють начало славянское; три (Ингелдъ, Фарлофъ и Ульфъ) обличаютъ германо-скандинавское про-исхожденіе. Имя Карлъ (вар. Карлы, Карло, Корло, Каларъ) встрѣчается у тюркскихъ племенъ: Кобякъ Карлыевичь (Ипат. 128 подъ 1183 г.; срвн. «подъячій Карла Юрьевъ» Дополи. къ А. И. І, 78). Остальныя четыре: Рулавъ (срвн. Гроллавгъ, русскій князь у Торфея hist. Norv. І. 273; Карамз. І, прим. 96), Руладъ, Рюаръ, Актеву—сомнительны.

При чтеніи именъ Игорева договора, необходимо придерживаться одной опредёленной системы; эта система намъ указана лётописью; имена пословъ предшествуютъ именамъ пославшихъ ихъ князей и бояръ; послёднія опредёляются прилагательною формою. Этимъ открытіемъ, замёчательнёйшимъ (вмёстё съ хронологическими исчисленіями Круга, Chronol. d. Byzant. 108—112) относительно договоровъ, русская исторія обязана Погодину (Изслюд. I, 141—143). На основаніи указаннаго имъ правила, выписываю я имена Игорева договора (до гостей) въ слёдующемъ порядкё:

- 1) Иворъ солъ 2) Игоревъ великого князя Рускаго.— (вар. 1. Иваръ).
- 3) Вуевастъ 4) Святославль, сына Игорева искусеви 5) Олги княгини.—(вар. 3: Вуефастъ, Фуевастъ, Ибуехатъ пристало отъ преди-

дущаго сли. — Искусеви (вар. Искусевы) кажется не личное имя; быть можеть изъ кусеви, ἐχ χυήσεως, е conceptu; у передаеть греческое υ, какъ въ формѣ Егупетъ (Ипат. 5). Игорь имѣлъ вѣроятно дѣтей отъ наложницъ; одинъ Святославъ былъ отъ княгини. Исторія Рогнѣди доказываеть какъ высоко цѣнилась на Руси знатность происхожденія.

- 6) Слуды Игоревъ нети Игоревъ. (вар. 6: слугъ, слудъ. Нѣтъ причины допускать съ г. Куникомъ Beruf. II. 177, чтенія: нетия Игорева, въ спискахъ не существующаго. По тексту лѣтописи должно принять что Слуды, племянникъ в. к. Игоря, былъ его посломъ въ числѣ общихъ).
- 7) Улѣпъ 8) Володиславль (вар. 7: Улѣбъ; 8: Володиславъ).
- 9) Каницаръ 10) Передъславинъ—(вар. 9: Канецаръ, Канацаръ, Каничаръ, Кагираръ; 10: Предславинъ, предславиъйшихъ бернъ, предславинтыхъ берны, Передаславль).
- 11) Шихбернъ 12) Сфанѣдри, жены 13) Улѣбовы. — (вар. 11: Шигобернъ; 12: Сфаиндръ, Сфандръ, Ефандръ; 13: Убѣгли, Улѣблѣ, Убѣглѣ).
- 14) Прастень 15) Турдуви. (вар. 14: Прастѣнъ, Пристенъ; 15: Тородуби, Тудруви, Тудуродубы, Туродуви, Турдубъ и.)
- 16) Лабіаръ 17) Фастовъ. (вар. 16: Либія, Литія, Либиаръ; 17: Фаставъ, Фристовъ, Рфастовъ; начальное р въ вар. Рфастовъ пристало отъ предидущаго Лабіаръ.)

- 18) Ири 19) Сфирьковъ. (вар. 18: Гримъ, Форкамъ; 19: Свирковъ.)
- 20) Прастенъ 21) Акунъ нетій Игоревъ 22) Кары 3) Тудковъ 24) Каршевъ 25) Тудоровъ; т. е. Праенъ Тудковъ, Акунъ Каршевъ, Кары Тудоровъ. 168) ар. 20: Пристенъ; 21: Якунъ; 22: Карыи; 23 Студьръ, Студековъ; 24: Кашлевъ, Шарко, Чарко; 5: Турдовъ, Судоровъ.)
- 26) Егріеръ 27) Мисковъ. (вар. 26, 27: Егріе лисковъ, Евріалисковъ, Еврейевлисковъ.)
- 28) Войстъ 29) Войковъ. (вар. 29, 28: Войствойзвъ; Иковъ; Войстъ не достаетъ въ лавр. спискъ.)
- 30) Истръ 31) Аминдовъ. (вар. 30, 31: Истръминдовъ, Истреяминдовь, Истрояминдовь, Ами-)довъ.)
- 32) Прастынь 33) Берновъ. (пропущено везды юмы Лавр.)
- 34) Ятвягъ 35) Гунаревъ. (вар. 34: Явтягъ, тьвягъ, Ягвигъ; 35: Нунаревъ.)
- 36) Шибритъ 37) Олданъ 38) Колклековъ 39) Стегетоновъ; т. е. Шибритъ Колклековъ, Олданъ Стегіеновъ. (вар. 36: Шибридъ, Шибринъ; 37: Олдя, леданъ, Алданъ, Алдань; 38: Кококлековъ, Колъвековъ, Колърековъ, Колъре
- 40) Сфирка 41) Евладъ 42) Гудовъ. (вар. 40: фирка; 41: Алвадъ; 42: Губодовъ.)
- 43) Фруди 44) Тулбовъ. (вар. 43: Фудри, Дудри; 4: Тулдовъ, Туадовъ, Долдову.)

- 45) Муторъ 46) Утинъ. (вар. 45: Мутуръ; 46: Устинъ, Успинъ.)
- 47) Купець Адунъ 48) Адуловъ.—(вар. 47: Адунь; 48: Адулбъ, Адублъ, Адолбъ.)

Я начну свой разборъ съ именъ князей и бояръ отправлявшихъ посольства; при каждомъ имени выставленъ соотвътствующій ему нумеръ.

- а 2) Игорь. (см. ил. VI.)
- β 4) Святославъ.
- у 5) Ольга (тамъ же).
- 8—8) Владиславъ (Володиславль). Г. Куникъ (Beruf. II. 177) полагаетъ что Володиславъ Норманвъ, при славянскомъ имени. Но откуда (не говоря уже о другихъ невозможностяхъ) взялось на Руси западное, нерусское Wladislaw? Это имя, какъ принадлежащее Ляху, встръчается еще только одинъ разъ въ лътописи подъ 1167 г.: «и посла Ростиславъ Володислава Ляха съ вои, и възведоща Гречникы» (Ипат. 93). Выходитъ Норманнъ х ославянился не подъ русскимъ, а подъ ляшскимъ или вендскимъ именемъ.
- є—10) Предслава (Передъславинъ).—Тоже самое что объ именахъ Святослава и Владислава, говоритъ г. Куникъ (Beruf. II. 177) и о Предславѣ; тоже самое должны повторитъ и мы; Предславъ, Předslaw не русское, а западное имя; см. Čas. Č. mus. VI. 65 и Мs. 1267 ар. Jungm. v. Předslaw.
- ζ—12) Шварнѣдь (Сфанѣдри) жена Улѣбова. Форма Сфанѣдри указываеть на гречеческое Σφανεδρῆ; вмѣсто Σφανεδῆς, т. е. Шварнѣди, отъ мужск. Шварно

(срвн. формы Рогнѣдь, Лыбѣдь, Эстрѣдь). Шварнѣдь, быть можетъ изъ древняго рода русскихъ князей, могла быть женою варяга Hudleb'а — Улѣба.

- ¬ 15. Турдовая (Турдуви). Я думаю отъ мужск. Турдъ, относящагося къ всеславянскому Туръ, какъ Дирдъ къ Диру или Тиру. «Anno Domini 1383: Tardus Stregouiensis et Sigismundus vadunt Mazouiam et magna dampna faciunt» (Archd. Gnezn. ap. Sommersb. II. 93). Turda, венгерское имя у безимяннаго нотаріуса короля Белы (Schwandtn. I. 18).—Персидскій поэть Низами упоминаеть, въ своей Александріадь, о двухъ русскихъ витязахъ, сражавшихся противъ Александра Македонскаго, именемъ: Džauderech и Turtus (Kunik, Beruf. II. 185). Отъ имени Турда или Турдъя — Турдъевы враги (овраги) подъ Костромою (Царств. Anmon. 187); Turdagouuo (Turd—gau) у Бочка I, 75.—Неизмѣнное во всѣхъ варіантахъ окончаніе на и указываетъ на женское Турдовая; срвн. Яневая, Всеволожая, (Лаер. 91, 112) и т. д. Греки должны были передать словенорусское Турдовой своимъ Τούρδουβής; въ договорѣ: Турдуви.
- 3—17) Фастъ. По всёмъ вёроятностямъ скандинавское имя.
- славянскаго Свиръ, Свиръ; Swer личное имя у Чеховъ (Čas. Č. mus. VI. 66). Swirczo л. имя у Бочка (IV. 165, 349); Swirtic (rer. Lusat. Script. I. II. 249); Zwiretič (отъ личнаго Zwireta) у Палацкаго, G. v. B. III. 139, Апт. 160; Мишко Свирыничь посолъ польскій къ Менгли-Гирею (Сборн. Мухан. № 24, стр. 29); Свирскій Лит-

винъ (Собр. 10с. 1рам. II. 198); Свирскій монастырь (Дополи. 11 дополи. 12 дополи. 12 дополи. 13 дополи. 14 дополи. 15 дополи. 15 дополи. 15 дополи. 15 дополи. 15 дополи. 15 дополи. 16 дополи. 16 дополи. 16 дополи. 16 дополи 16 дополи

- х—23) Тудко (Тудковъ). Уменьшительное всеславянскаго Тукы; срвн. Тукы Чюдинъ брать (Лавр. 85). Лётопись знаетъ подъ 1136 г. «Станислава добраго Тудъковича или Туковича» (Лавр. 133. — Ипат. 13. См. вар. дд. Х. Е. сп.); западное, нерусское Станиславъ указываетъ можетъ быть на поморское происхожденіе; о поморскомъ витязѣ Палнѣ Токовичѣ см. Schafar. Sl. Alt. II. 383.—Barthold, G. v. R. u. P. I. 307.—Thudo, имя иглавскаго монаха подъ 1258 г. (Boczek, III. 262).
- λ—24) Кркъ (Каршевъ). Каршевъ очевидно прилагательная форма всеслявянскаго Кркъ (Kark, Krak, Krok); Иллирійскіе Слявяне обитающіе на островѣ Каркѣ, Krk (Veglia), именуютъ себя Кршанами (Schafar. Sl. Alt. II. 692. Апт.); отъ того же славянскаго Krk, Krok имя Кіевскаго города Коршевъ (древн. геогр. отр. у Шлец. Нест. II. 780). Въ греческомъ текстѣ вѣроятно стояло Каркой. Впрочемъ Кагеъ, потеп viri у Юнгмана.

μ — 25) Тудоръ (Тудоровъ). — Русская форма всеславянскаго Тудрь; у Сербовъ: Тоудръ Магадасикъ, Тоудорь растикъ, Тоудорь, Тоудоровъ доль (Safař. Pam. Изб. Хрисов. č II. č VII. č. XIX); Tudruh, чешское имя у Юнгмана. У насъ: Тудоръ тивунъ Вышегородскій подъ 1146 г.; Тудоръ Сатмазовичь, Тудоръ Елчичь, половецкіе князья (*Ипат. 22, 85, 87*; срвн. гл. VII). Калайдовичь (Экс. болг. 14, прим. 40 и 129) именуетъ черноризца Тудора Доукса, Өеодоромъ; сдва ли не по ошибкъ. Какъ князья и простъцы, такъ и монахи сохраняли унасъ и у Болгаръ свои славянскія имена при церковныхъ; напр. черноризецъ Храбръ. Конечно есть случаи въ которыхъ имена Тудоръ и Өеодоръ, какъ Юрій и Георгій, какъ Янъ и Іоаннъ, Никлотъ и Николай, оказываются однозначущими прозвищами одого и того же лица; но ни Тудоръ, ни Юрій, ни Янъ не происходять отъ Өеодора или Георгія ная Іоанна; это языческія, древне-славянскія имена. Къ тому же у Сербовъ имя Өеодора проявляется не подъ формою Тоудорь, а подъ латинизированною (?) Тешдрь (Safař. Pam. изб. Хрисов. č. XVI. стр. 20); Мстиславъ — Теодорь въ сербскомъ продогѣ у Калайдовича (Экс. болг. 91). У насъ имя Өеодора измѣняется въ Өедорецъ, Өодорка, Өедөркө (Ипат. 215. Нов. 75); о тождествь съ Тудоромъ нътъ следовъ. Языческимъ половецкимъ князьямъ не стали бы прилагать христіанскихъ именъ; это видно изъ приведенныхъ въ предидущей главъ славянополовецкихъ: Судимиръ Кучебичь, Войборъ Негечевичь и пр. О всеславянствъ и древности имени Тудоръ свидътельствуетъ вендское Stodorchowicz (Barth. I. 522), явно тождественное

- съ нашимъ Тудорковичь (*Hom. 45*) <sup>164</sup>). Варіанту Судоровъ отвѣчаетъ личное польское Судръ, Судра: «In eodem anno (1267) Dominus dux Boleslaus edificauit Castrum Dupin in villa Comitis cuiusdam Sodria» (*Archd. Gnezn. ap. Sommersb. II. 88*).
- v— 27) Межко (Мисковъ). Мисковъ (т. е. Мечиславовъ) буквально списано съ греческаго Мусковъ у Германцевъ Мізесо. Варіанту Влисковъ отвѣчаютъ чешскія Wlicech, Wlicek (*Boczek*, II. 56, 58. V. 217).
- 29) Воикъ или Войко (Воиковъ). Wogyk (Восгек, II. 344); Войтъхъ первоначально Войкъ, Woik (Kollar у Бодянск. о слав. письм. СХІІІ, прим. 245). Вовикъ древне-сербское имя (Šafař. Рат. Listiny č. II). Въ Лавр. л. подъ 1086 г.: Радъко, Вънкина вар.: Воикина. Воикъ относится къ формъ Воикина, какъ Мунтъ, Мутъ къ формъ Mutina (Восгек І. 192. 111. 115), какъ Wlk къ формъ Wlkina (Conv. Carantan. ap. Pertz, XIII. 12).
- о—31) Миндъ (Аминдовъ). Кажется литовское имя; Міндова (срвн. Радъ и Радота, Нѣгъ и Нѣгота) славянизированное имя извѣстнаго литовскаго князя: «presidente illi clare memorie Mindota qui post receptum baptismatis sacramentum.... fuit tandem.... crudeliter interfectus» (Ер. Рар. Clem. IV. ao. 1267). У Дюсбурга подъ 1314 г. Міндова, въ числѣ воиновъ (наемниковъ?) тевтонскаго ордена. Въ Ипат. сп. князь Міндова является подъ формами: Миндогъ, Мидогвъ, Миндъвгъ, Минодовгъ, Миндовгъ (188, 189); въ Густ. сп. 343, 344: Мендогъ; у Стрыйковскаго (Guagn. I. 302 305) Mendog, Mindog

- и Mendolphus; но Стрыйковскій выписываль русскія літописи, невітроятно искажающія литовскія имена (см. ипат.
  161 пода 1215 г.) Греческое Άμινδου могло относиться къ
  литовскому Миндъ, какъ форма Ασθλαβοι (Georg. Acropol.
  et Codin.) къ обыкновенному Σθλάβοι, какъ болгарское
  Аспардъ (Экс. болг. 179) къ греческому Σπαρτή и т. д.
  Ср. Сербск. Минда, Мінда въ именосл. Морошк. 125.
- т—33) Бернъ или Берна (Берновъ). Borna, dux Guduscanorum et Timocianorum (Einhard. Annal. ad ann. 818, 820, 821). Dominus Brno ad. ann. 1240 (Boczek, II. 380). Bernis (сокр. Берниславъ) frater Domazlai ad ann. 1186 (ibid. I. 320). Въ Ипат. с. подъ 1208 г.: Судиславъ Бернатовичь изъ Ляховъ. Вагпита (Dreger № 39. р. 70). Берната относится къ коренному Бернъ, какъ Мігата, Мідата къ кореннымъ Міга, Мідо (см. Восzek, І. 111, 126. III. 24). Въ Ростовск. лът.: «до Новоторжды Берновы и Глуховы» (Карамз. VI, прим. 383). Вегно wy castrum Camenetz (Sommersb. I. 33).
- 2—35) Гунарь (Гунаревъ). У Сербовъ личное Гоуня (Šafař. Рат. изб. Хрисов. č. VII). У древнихъ Поляковъ гунями назывался родъ плащей; впрочемъ см. Дюканжа v.v. gunna, үсобра. Окончанія на арь (Лабіарь, Рюарь, Русарь у Карамз. III, прим. 360) кажется принадлежность словенорусскаго нарѣчія.
- о 38) Колклекъ (Колклековъ). Должно быть вендское имя. Salinam quae est in Kolkle cum omni utilitate dedimus (Gercken, Cod. dipl. Brandenb. III. 15). Klech личное имя у Чеховъ (Čas. Č. mus. VI. 63). Въ Новг. л. 65: Клекачевичь.

- т—39) Стегутъ (Стегіетоновъ). Стегутъ Стекынътъ, Стекинтъ имя Ятвяжскаго князя подъ 1227, 1255 гг. (Ипат. 167, 191), въроятно Стенгутъ, передъланное Грекомъ въ Στέγγουτων, Στεγγουτόνος, какъ гуннское (славянское) имя Харатъ (срвн. Carastus ap. biogr. L. Virgil. Caratius въ другихъ рукописяхъ; по Шафарику Sl. Alt. II. 318: Каратъ сынъ Борутовъ) въ Харатъч, Хараточос (Ехс. ех. Olympiod. ed. Bonn. 455). У Нестора греческое Στεγγουτόνος Стеггіетоновъ.
  - υ 42) Гуды (Гудовъ). См. м. VII.
- ф 44) Тулбъ (Тулбовъ). Не то ли же что Столбъ, какъ тѣнь и стѣнь? Въ Ноет. л. 69: Якимовая Столбовича.
- д—46) Ута (Утинъ). Uta личное имя у Чеховъ въ грам. 1197 г. (*Boczek*, 1. 348). Срвн. Uten, сынъ литовскаго Куковойта (*Schloetz. G. v. Litth.* 37).
- ψ—48) Одолъ (Адуловъ). «Na Kacigore terra ad aratrum cum coco nomine Odol» (Грам. Вратисл. подъ 1088 г. см. Восгек, І. 180).

Изъ именъ пословъ и гостей я привожу только тѣ, коихъ славянство мнѣ кажется несомнѣнно:

а—1) Иворъ.—Иво древне-славянское имя у Хорватовъ; см. славословную пѣснь въ честь бога Лада ар. Katancsich, Spec. Phil. Pann. 112. Какъ отъ Инго — Ингорь, отъ Боучь или Бука — Боукорь, отъ Сина — Сингоурь, отъ Лиха — Лихорь (см. ил. VI), такъ отъ Иво — Иворъ. Имя Иворъ является у Чеховъ подъ формою Chivor; такъ назывался пражскій намѣстникъ князя Мнаты въ 791 году (Das sehensw. Prag. 27); русское нарѣчіе при-

дыханій не терпить. Имя Иворъ встрічается по ніскольку разъ въ лістописи; въ Ипат. подъ 1240 г.: «Лазорь Домажирість и Иворъ Молибожьчь, два безаконьника, отъ племени смердья»; въ смердьемъ племени трудно допустить норманское имя. Въ Новгородії: Иворова улица (Нов. л. 93) и Иворовская башня (Доп. къ Лкт. ист. III, 163). О первобытномъ Иво свидітельствуеть форма Ивачь: Ивачь Свеневичь подъ 1186 г. (Новг. л. 19, 60).

- b 3) Воята (Вуевастъ). Если гдѣ либо, то въ ономастическомъ вопросѣ, слѣдуетъ держаться правила что труднѣйшее чтеніе уважительнѣе легчайшаго. Изъ Вуефаста, Улѣба, Свирки никому не вздумается сдѣлать Вуеваста, Улѣпа, Сфирьку, а на обороть. Я подозрѣваю что въ имени Вуевастъ конечное ст пристало отъ слѣдующаго Стославль (Святославль) и что должно читать: Вуева Святославль. Вуева (съ греческаго Вочеъа) безъ сомивнія Воята; срвн. Германъ Воята (Ною. л. 19); Wojtha личное имя у Бочка II, 37. О переходѣ звуковъ т въ Э, Э въ ф см. Thes. Gr. l. ed. Didot. IV. 225. У насъ темьянъ вмѣсто вуміямъ (Лавр. 195) и пр.
- с—6) Слуды, Слудъ. Въ чешской грамоть 1255 года (Boczek, III. 193) встръчается личное Zalud (вмъсто Salud, какъ Zudiwog, Zudomir, Zulislaw вмъсто Sudiwog, Sudimir, Sulislaw). Ближе къ нашему Слуды подходить Дитмаровъ Zolunta: «Henricus miles qui Slauonice Zolunta vocatur» (l. III, 33). Вендское Zlunt, Slunt, (ибо другой формы въ Дитмаровомъ Zolunta кажется нельзя предположить) переходить въ русское Слуды, какъ Welemunt въ Вельмудъ, Јазтина въ Ясмудъ в т. д. Труд-

но указать на коренное значеніе этого имени: слоуды на церкови. нар. то хоприо́и, locus praeruptus (Miklos. gloss. pal. sl. 859); слудъ, тонкій слой льду, наслойка (Слов. Даля).

О словенорусскомъ, туземномъ покроѣ имени Слудъ свидѣтельствуютъ многочисленныя мѣстныя названія: Слудки на Волотовскомъ погостѣ (Ноюг. 2 сп. 161); рѣка Слудица въ новгородской, Слудка въ пермской области (доп. къ Акт. ист. II, 8, 141. — I, 8). «И ту побѣже Игорь и Святославъ въ Слудовы Дорогожьскія» (Ипат. 24). Карамзинъ (II, прим. 292) объясняетъ Слудвы (?) болотомъ: на какомъ основаніи? Отъ личнаго Слудъ и мѣстное Слуцкъ; такъ бѣлая Слуда и бѣлослудцкая слобода (Доп. къ Акт. ист. IV, 294, 291).

- d 7) Ульбъ. Исправленная форма первоначальнаго, съ греческаго Ούλεπ списаннаго Улепъ (см. м. VII).
- е—14) Прастень или Пристенъ. Это имя встръчается три раза въ числѣ пословъ и гостей игоревыхъ. У Чеховъ: «Priestan de stirpe Chotyemiri» подъ 1205 г. (Восгек, II. 32). Пристанъ, Прастенъ (какъ Prislaw и Praslaw. Cfr. Kollar, Rozpr. 97) составлено изъ предлога при, пра, и личнаго стань, стинъ (см. Šafař. Pam. Изб. Хрисов. VII. и русское Ольстинг, Лавр. 162). Пристень (Пріотпусо) сербскій городъ у Кантакузина (ед. Вопп, 261).
- f—18) Ири. Iira, Iiřeta, Iiřik, Iirka, Iirsa, Iiraŭs личныя имена у Чеховъ (*Palacky. G. v. B. III. I. 68*. *Anm. 76*), проявляющіяся и подъ формами Jura, Jurata,

- Jurik (см. Boczek. I. 355, 236, 295, 192, 329) и тождественныя съ нашими языческими Юрій, Гюря, Гюрята (см. Лавр. 173, 107).
- g—21) Якунъ. (Акунъ). Первоначальная въ договоръ форма Акунъ передаетъ греческое Акой или Акойр. См. гл. VII. объ имени Якунъ.
- h—22) Кары. Каггі, имя славянскаго дружинника въ Sögubrot. (Karri et Milva. Саксонъ грами. пишетъ ошибочно Barri: «Wisnam vero, imbutam rigore foeminam reique militaris apprime peritam, Sclava stipaverat manus. Cujus praecipui Barri (Karri) ac Gnizli (князь? Milva) satellites gnoscuntur». Sax. Gramm. ed. Müller. I, 379. Nota 1). Между послами Олега мы уже встрътили имя Каринъ (Кагеп), очевидно происходящее отъ начальнаго Каръ, Кары.
- i 28) Воецъ. (Воистъ). Въ договорѣ Воистъ (Во́ηστ, Βόητζ), западное Woyetz, чешское имя въ грамотѣ 1247 г. (ар. *Восхек, III, 68*). Быть можетъ Wojhost; Воигостъ, въ Новг. л. подъ 1115 г. Срвн. Wojen, Wojmir, Wojslaw и т. д.
- ј 34) Ятвягъ. Какъ Ляшко, Варяжко, Печенъжинъ, Нѣмко, Rucz, Rusin и пр. такъ и Ятвягъ личное имя или прозвище занятое отъ народнаго (см. Schafar. Sl. Alt. II. 395).
- k 36). Шибритъ. Sebrith, чешское имя въ грамотъ 1206 г. (*Boczk*, *II*, 37).
- 1—37) Олданъ. Составлено изъ начальнаго ол (вел) и всеславянскаго Данъ, Дань. Срвн. сербскія: Продань, Гродань (Šafař. Pdm. Изб. Хр. с. VII); Дань-

- славъ Лазутиницъ въ Новг. л. подъ 1169 г.; Олданъ подвойской (тами же, 48).
- m 40) Свирко, Свирка: (Сфирка). Форма Сфирка передаетъ греческое Σφίρκα. См. выше № 19.
- n 41) Явладъ (Евладъ). Евладъ, транскрипція греческаго Έβλάδ. Jawlad западная форма личнаго русскаго Яволодъ (Ипат. 159, 160).
- о—45) Муторъ. Mut, Muteg, Mutin, Mutina, Mutiš всеизвъстныя западно-славянскія имена; отъ кореннаго Mut Муторъ, какъ отъ Иво—Иворъ, отъ Бука—Букоръ и т. п.
- р—47) Адунъ. Hodon sororius Morauconis, capellani Pragensis, ad ann. 1267 (Boczek, III. 394).
- q—) Иггивладъ (вар. Антивладъ, Згейвледіи). Составлено изъ Инго и владъ, какъ ему подобныя Ингославъ, Hynchwog, Ingmir. См. м. VI.
- г) Оленъ (вар. Олебъ, Аліедъ, Олебисъ, Юльдь, Ульбъ). «Borsa filius Olen» (Cosmas, II. 45). Olen ad ann. 1144 (ар. Boczek, I. 226; тоже что Welen, ibid. I. 289). Оленко подъ 1556 г.; Оленъ Челяднинъ подъ 1662 г. (Акт. ист. I, 301, IV, 319).
- s) Гомолъ (вар. Гомемъ). Gamoliče, Jamoliče мѣстныя имена въ чехахъ (*Boczek*, *IV. 264*), предполагающія какъ нашъ Гомій, Гомель (*Геогр. отр. у Шлец. Нест. II. 780*). личное Гомолъ.
- t) Казце (вар. Куци). «Comes Wlodzimir dictus Kacza» (Boczek, V. 76). Варіанту Куци отвѣчаетъ чешское Cussi (грам. 1052 г. тамз же I, 125).
  - u) Моны. Mun древне-чешское имя. «Accedant de

gente Muncia, accedant de gente Irnea» (Cosm I. 23); отъ кореннаго Mun и наше мъстное Мунаревъ (Ипат. 85), черезъ личное Мунарь. Мопесz (Моничь, Монычь) личное имя у Вендовъ (Barthold, Gesch. v. R. u. P. II. 218).

- v) Свенъ. (два раза; вар. Свед.). См. гл. VII.
- х) Стиръ. Štir личное имя у Далимиля (Chron. 32).
- у) Тилей (вар. Телина, Итилина, Тилена). «Tilei filius Smil» (Bocsek, II. 87). «Tylo de Cracovia» (ibid. IV. 265).
- z) Путаръ (вар. Апубкаръ, Пупсаръ, Пубъксарь). — Pouta, чешское имя подъ 1052 г. (*Boczek*, *I.* 125).
- аа) Вузлѣвъ (вар. Бузлѣбъ, Вузелѣвъ, Кузелѣвъ).—Древанская форма западнаго Буславъ сокр. Богуславъ; срвн. «Bouzlaus castellanus de Vranor» ad ann. 1228; Boslaus ad ann. 1218 (ар. Boczek, II. 200, 105). Какъ Ярославъ въ Gersleff (см. Schafar. Sl. Alt. II. 623), такъ Визlаw переходитъ въ Древанское Визlew; у Грека: Воидъв, Воидъв, Воидъв.
- bb) Синко (вар. Исинко, Исинка, Исикинъ, Сикопъ).—Уменьшительное отъ Сина (сербск. имя у Шафар. Изб. Хрисов. č. VII).
- сс) Боричь. Греческое Ворітіль, имя боснійскаго князя въ 1156 г. (*Ioan. Cinnam. ed. Bonn. 131*). Срвн. увозъ Боричевъ въ Кіевѣ (*Давр. 4*).

Что я сказаль въ концѣ предидущей главы о варягорусскихъ именахъ лѣтописи до Ярослава, то самое долженъ я повторить здѣсь объ именахъ въ договорахъ Олега и

Игоря. Нътъ сомнънія что при разнообразіи варіантовъ и неисчерпаемыхъ средствахъ германо - норманской ономатологіи, всё они могуть быть более или менее удачно объяснены изъ скандинавскихъ источниковъ. Но допустивъ требуемое норманскою школою, исключительное Норманство лицъ принимавшихъ участіе въ договорахъ, откуда сходство ихъ именъ съ именами славянскими? Я представиль не одинъ, не два, а сорокъ примъровъ; и если за неимъніемъ на лице живыхъ, славянскихъ соименниковъ Вельмуду, Лиду, Передславь, Ингивладу, норманская школа откажеть имъ въ въроятности славянскаго происхожденія, она не въ правъ отвергать сходства въ именахъ: Груды — Hruto; Каринъ — Karen; Фославъ—Войславъ; Тріанъ—Troyan; Стемиръ— Stymir; Володиславъ—Wladislaw; Сфанѣдрь—Шварнѣдь; Свирко-Swirczo; Тудко-Thudo; Каркъ-Кагк; Тудоръ-Тудоръ; Миско — Межко; Влискъ — Wlicek; Воикъ — Wogyk; Берна—Вогпа; Гунаръ—Гуня; Ута—Uta; Адулъ— Odol; Иворъ — Chiwor; Пристенъ — Priestan; Кары — Karrí; Bouctъ—Woyetz; Адунъ — Hodon; Оленъ—Olen; Куци—Cussi; Шибрить—Sebrith; Стиръ—Štir; Тилей— Tiley; Путаръ — Pouta; Вузлѣвъ — Буславъ; Синко — Сина; Боричь — Боричь. Между остальными есть очевидно германоскандинавскія, напр. Ингельдъ, Фарлофъ, Ульфъ, Фруди, Бруныалдъ. Но отъ сомнительныхъ славянская школа не отказывается; незамъченныя мною будуть открыты другими; имена: Руладъ, Рулавъ, Рюаръ звучатъ по славянски; имени Истръ отвъчаеть сербское Моистрь (Safař. Pam. Listiny. č. II); варіанту Драгунисть у Шлецера (*Hecm. III*, 94), сербское Драгоунь (Safař. l. c.).

Шихъбернъ составлено по всей въроятности изъ двухъ славянскихъ именъ: Šich ( $\check{C}as.\ \check{C}.\ mus.\ VI.\ 66$ ) и Вогпа  $^{165}$ ).

Договоры Олега, Игоря и Святослава — драгоценнейшій памятникъ нашей древней исторіи — не противоръчать, а служать подтвержденіемь мивнію о славянств варяжскихъ князей, въ троякомъ отношеніи къ ономатографіи, къ внышней редакціи и къ содержанію. Въ отношеніи ономастическомъ, они указывають на исключительное почти, славянское происхождение князей и бояръ, территоріальныхъ владыцевь Руси 166), устраняя такимь образомь невозможность согласовать по законамъ исторіи и здраваго смысла, отсутствіе на Руси скандинавской ленной системы и вообще вствъ следовъ Норманства, съ мнимо-скандинавскимъ происхожденіемъ этой территоріальной аристократіи. Утверждая съ другой стороны, присутствіе, въ числѣ пословъдружинниковъ и гостей, иноземныхъ личностей, преимущесвенно изъ Норманновъ, они оказываются вполнъ сообразными съ тогдащнимъ состояніемъ русскаго общества и съ ходомъ русской исторіи; не навязывають ей невозможнаго, исключительно славянскаго или исключительно норманскаго начала; не заставляють насъ, въ противность законамъ здравой этимологіи, отстанвать славянства именъ Фарлофа, Ингельда, Бруныальда; тогда какъ норманская школа принуждена volens-nolens признавать Скандинавами — Святослава, Володислава, Передславу, Войгостя, Синку, Борича и т. д. Внимательное изучение внъшней формы договоровъ, системы по которой они составлялись, наржчія на которое переведены, экземпляровъ которыми могъ пользоваться нашъ лётописецъ, приводитъ насъ къ тому заключеню что они писаны не по нормански, а по гречески и по болгарски, слёдовательно не для норманскихъ конунговъ, а для славянскихъ князей, не для небывалыхъ шведскихъ Росовъ, а для славянской Руси. Наконецъ, по внутреннему содержанію, они не являютъ никакихъ признаковъ норманскаго права, религіи, обычаевъ; источникомъ имъ служили, не скандинавскіе законы, а древнёйшая, изустная Русская Правда; уклады на города не норманскій, а славянскій обычай; замогильное рабство для убитыхъ въ плёну, не скандинавское а собственно русское вёрованіе; Перунъ и Волосъ не скандинавскія, а славянскія божества.

## IX.

## СЛЪДЫ ВАРЯЖСКАГО (ВЕНДСКАГО) НАЧАЛА ВЪ ПРАВЪ, ЯЗЫКЪ И ЯЗЫЧЕСТВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ.

При самомъ вступленіи мы положили что исторія живаго народа не опредъляетъ своихъ началъ изъ однихъ только письменныхъ свидетельствъ и документовъ. Она требуеть указаній на фактическіе следы своихъ измененій; ими повъряется степень въроятія научныхъ теорій и выводовъ. Этого опыта система норманскаго происхожденія Руси не выдерживаеть. То ли самое можно сказать и о славянской системф? Нфтъ сомнфнія что при сліяніи двухъ однокровныхъ народностей, нельзя требовать, какъ при столкновеніи двухъ разнородныхъ и враждебныхъ началь, указанія на всестороннія, многообразные следы вліянія одного племени на другое. Наша письменность начинается въ эпоху уже совершеннаго преобладанія русскаго . элемента надъ вендскимъ; да и вообще она не богата пояснительными памятниками исторіи и литературы; произведенія народнаго русскаго духа, п'єсни, былины, сказанія, изменяясь по мере развитія народной жизни, дошли до насъ въ такомъ видѣ, который едвали позволяетъ угадать ихъ значеніе въ IX, X и XI вѣкахъ. Тѣмъ не менѣе, и, невзирая на всѣ затрудненія и невыгоды, историческая логика не можетъ допустить въ историческомъ русскомъ быту, совершеннаго отстутствія слѣдовъ вендославянскаго вліянія. Мы знаемъ что не смотря на призваніе и единоплеменность, западное начало утвердилось на Руси, не безъ борьбы и сопротивленія; русскія племена не всѣ вдругъ подчинились новой варяжской династіи; о непріязненномъ столкновеніи обѣихъ народностей, свидѣтельствуютъ и слова умирающаго Ярослава дѣтямъ своимъ: «аще ли будете ненавидно живуще въ распряхъ и которающеся, то погыбнете сами и погубите землю отець своихъ и дѣдъ своихъ, иже налѣзоша трудомъ своимъ великымъ» (Лаер. 69). Слѣды варяжскихъ трудовъ должны носить печать варяжскаго начала.

Въ первый моментъ призванія, это начало отразилось безъ сомнёнія во всёхъ частностяхъ новообразовавшагося общества. Если бы западные Славяне имёли, какъ мы, свои туземныя лётописи и грамоты, писанныя на родномъ языкѣ; еслибы германскія войны не истребили даже до воспоминанія о существованіи на берегахъ Эльбы и Одера, богатой и нёкогда славной народности Вендовъ, отличіе составныхъ элементовъ нашей исторіи, варяжскаго и русскаго, выступили бы въ болѣе опредѣленномъ, яркомъ свѣтѣ; при отсутствіи этихъ положительныхъ данныхъ, мы должны довольствоваться лингвистическими догадками и соображеніями, пополняя ихъ сохранившимися у западныхъ, преимущественно германскихъ лѣтописцевъ, извѣстіями о внутреннемъ быту, религіи и обычаяхъ нашихъ варяжскихъ предковъ.

Изъ признаковъ вліянія одной народности на другую, самые върные представляеть языкъ. Не много дошло до насъ следовъ древневендскихъ наречій; вся литература полабскихъ Славянъ состоитъ изъ собранныхъ въ концѣ XVIII стольтія двухъ съ половиною сотенъ древанскихъ словъ и одной древанской пѣсни, уже всей проникнутой германизмами. Мы знаемъ однако, что по языку и происхожденію, поморскіе Славяне стояли между Чехами и Ляхами. «Вендо-лужицкое нарѣчіе, говоритъ Копитаръ (Grammat. Einleit. XX), представляеть смѣсь чешскаго съ польскимъ и, по недостатку характеристическихъ отличій, не можетъ быть включено въ число главныхъ славянскихъ нарѣчій». О полабской рѣчи Шафарикъ: «по особенностямъ языка своего, Полабы принадлежать къ западной половинъ Славянщины и стоятъ между Поляками и Чехами. Три источника бросають некоторый светь на характеристику полабскаго говора: нынфшній сербо-лужицкій языкъ; остатки прежняго древанскаго языка и малое число полабскихъ личныхъ именъ въ старинныхъ латинскихъ летописяхъ и грамотахъ» (Sl. Alt. II. 617, 618. — Срвн. Slov. Narodop. 108.—Jordan, Grammat. 7). Теперь,—мы увидимъ что изъ чешскаго и польскаго языковъ, преимущественно изъ менфе измфнившагося чешскаго, объясняются почти всѣ слова не русскаго склада и происхожденія, встръчающіяся въ древньйшихъ памятникахъ нашей исторіи. Какимъ путемъ перешли къ намъ эти слова и можеть ли ихъ присутствіе на Руси быть объяснено иначе какъ изъ варяжскаго источника, вопросъ который будетъ разсмотрень въ своемъ месте.

Понятно что при обозначеніи признаковъ варяжскаго вліянія на Русь, мы не можемъ придерживаться строгаго систематическаго порядка, ни слѣдить за движеніями варяжскаго духа, во всѣхъ частностяхъ историческаго русскаго быта. Въ трехъ главныхъ проявленіяхъ народной жизни, въ правѣ, языкѣ и религіи (но въ порядкѣ хронологическомъ и безъ притязаній на строго выдержанную послѣдовательность) постараюсь я указать на непреложные, по моему мнѣнію, слѣды вендскаго начала въ древнерусской исторіи.

Я начинаю съ исключенія. Въ договорахъ, древнѣйшемъ письменномъ памятникѣ нашего права, мы не находимъ признаковъ западнаго вліянія. Причина ясная; договоры переведены съ греческаго Болгарами. Къ западнымъ формамъ принадлежитъ только встрѣчающееся два раза въ Игоревомъ договорѣ «ци аще», вмѣсто руссо-болгарскаго «аще ли» (Лабр. 22). Či (Česk.), егу (Polsk.) = или, ли. Прочіе списки читаютъ аще ли, или аще, или. Откуда форма «ци аще» вкралась въ Игоревъ договоръ, довольно трудно угадать.

Олегъ заповъдалъ «даяти уклады на Рускіе городы» (Лавр. 13). — Укладъ не русское слово; за исключеніемъ трехъ списковъ, всѣ остальные читаютъ безмысленное углады (Нест. Шлец. II, 638). Въ польскомъ правѣ układ имѣетъ значеніе возмездія, удовлетворенія (Stat. Lecz. ар. Macieiowsk. Sl. Rg. III. 176). Въ чешскомъ уложеніи (Prawa zeme česke § 119. ibid. II. 117) разсуждается о томъ «kak danie układati». «Staré úklady, gešto gsú králowe zastarodáwna lidem ustawili» (Práwa Praž-

ska 131). Úklad = uložený trest nebo daň (Jungm. v. auklad). Слово укладъ изчезаеть въ русской исторіи вмѣстѣ съ Олегомъ.

Изъ непоименованныхъ въ лѣтописи даней, на западное происхожденіе указываетъ такъ называемое поралье, подать отъ плуга. «Давати имъ поралье.... по старымъ грамотамъ, по 40 бѣлъ» (Акт. Ист. I, 26). Слово рало—плугъ (у Поляковъ и Чеховъ radło, radlo) не-русское; подать отъ рала платятъ Хазарамъ Вягичи-Ляхи (Лаер. 27). Вендскіе князья получали отъ смердовъ вендской земли, оброкъ платимый хлѣбомъ отъ плуга. «....de quolibet агатто contulimus» (Dreger, № 29). Этотъ оброкъ назывался плуговымъ рогаdlne (срвн. Macieiowsk. Sl. Rg. II. 270. Апт. 580).

При Владимир'є и Ярослав вападное начало отзывается во всёхъ отрасляхъ народнаго права; князья занимаются уже не дёленіемъ земли на погосты и установленіемъ даней, а внутреннимъ устройствомъ своей дёдины, законами. «Б во Володимеръ любя дружину, и съ ними думая о строи земленёмъ, и о ратёхъ, и устав земленёмъ» (Лавр. 54). Въ правд дётей Ярослава, въ устав Владимира Всеволодовича поименованы дружинники бывшіе помощниками князей, при введеніи новыхъ уложеній.

1. Церковный уставъ Владимира. (Дополн. къ  $A\kappa m$ . истор.  $I.\ 1-2$ ).

Этотъ уставъ, коего древнѣйшій списокъ восходитъ къ 1280 году, писанъ безъ сомнѣнія церковнымъ лицемъ; но мы знаемъ что Владимиръ гадалъ о немъ съ своею княгинею Анною и съ своими дѣтьми; вѣроятно и съ дружи-

ною. Отсюда встрѣчающіяся въ немъ западныя формы и выраженія:

Пискупія, Пискупъ. «даль немь ты соуды церквамъ. митрополитоу и всёмъ пискоупиммъ по роуськои земли» — «мітрополить, или пискоупь в дакть межи ими. соудь».— Погодинъ (Изслюд. III, 366) выводить слово Бискупъ (Пискупъ) изъ немецкаго источника, а объ уставе Владимира говорить: «Меня затрудняеть еще слово Пискупъ, которое кажется новогородскаго происхожденія» (тамь же, I, 264). Такихъ затрудненій мы встр $\pm$ тимъ много и неразрѣшимыхъ, покуда не обратимся къ настоящимъ источникамъ своего варяжства. Что слово Пискупъ (какъ щлягъ, стерлягъ и пр.) нъмецкаго происхожденія несомнънно; но несомнънно также, что къ своему несчастію, вендскіе Славяне рано узнали нѣмецкихъ бискуповъ; Вадимиръ же (какъ увидимъ) провелъ три года въ Поморіи. Biskup, Biskupstwo, Biskupstwi — епископъ, епископство у Поляковъ и Чеховъ. Западное biskup осталось у насъ въ употребленіи и въ позднѣйшее время: «и поставленъ бысть Иванъ пискупъ, княземъ Даниломъ.... и переведена бысть пискупья во Холмъ» (Ипат. 163 подъ 1223 г.). Подъ 1097 г. упоминается о венгерскихъ (датинскихъ) пискупахъ, пископахъ (Лавр. 115).

Смилное. «а се церковнии соуди, риспоусть. смилнок. заставаньк» и пр. — Карамзинъ (I, прим. 506) пишетъ по догадкъ: брачное. Smilny, Smilnost (Česk.)
безчинный, безчинство, распутство. Smilná žena — meretrix (2. Paral. 16, 14. glag.) Zažženj smilné — libido (Welaš. ap. Jungm.).

Задушный человѣкъ. «а се церковнъі люди.... задоушьный человѣкъ». — Рабъ освобожденный господиномъ для спасенія души, какъ толкуетъ Герберштейнъ (Карамз. І, прим. 506). Но Герберштейнъ (rer. Mosc. Comm. 33) толкуетъ тотъ же уставъ Владимировъ и безъ сомивнія толкуетъ его какъ знатокъ западныхъ славянскихъ нарѣчій и правъ. У Чеховъ žadušní значитъ церковный, духовный; «со za spasenj duše se koná» (Jungm.) Žadušnj obětі—sacrificia pro animabus defunctorum (Aqu.). Žadušnj penjze — церковныя деньги. У Поляковъ и Сербовъ заупокойное пиршество извѣстно подъ названіемъ zadusnice; у Моравовъ zdravidza (Спецр. р. пр. пр. 1V, 109, 111); въ Литвѣ и Польшѣ dziądy, dzien zaduszcny (тамъ же, І, 49). Задоушиє фохихох, eleemosyna (Miklos. Gl. pansl.).

2. Русская Правда.

«Правда Русская, говорить Раковецкій (Prawda Ruska. предисл. пь I т. VIII, у Калач.), есть остатокъ глубочайшей древности; отъ нея въеть законодательствомъ самыхъ отдаленныхъ племенъ славянскихъ. Вст области русскія, не исключая Литвы и Галиціи, а можетъ быть и вст другіе славянскіе народы, должны были руководствоваться этимъ правомъ отъ временъ незапамятныхъ». Въ другомъ мъстъ (ibid. IV) онъ замъчаетъ что въ «правдт и договорахъ (?) встръчаются такія выраженія, изъ коихъ одни употреблялись только старинными польскими писателями, а другія еще донынт слышатся въ разныхъ мъстахъ Польши; одни сохранились въ великой Польшт, другія въ малой, иныя въ Галиціи и т. д., между тты какъ нткоторыя изъ нихъ вовсе неизвъстны въ нынтынемъ языкт русскомъ».

Не къ одной Русской Правдѣ, эти слова могутъ быть отнесены ко всѣмъ памятникамъ древнерусской письменности; не имѣя ключа къ подмѣченному имъ историческому явленію, Раковецкій не могъ объяснить себѣ (и безъ сознанія западно-славянскаго происхожденія варяговъ, оно дѣйствительно необъяснимо) отдкуда западная юридическая терминологія въ Русской Правдѣ; почему встрѣчающіяся въ ней польскія (вендскія) слова и узаконенія не удерживаются ни въ послѣдующихъ русскихъ юридическихъ документахъ, ни въ народномъ русскомъ быту. Весьма понятно что при недостаткѣ надежной опоры своимъ убѣжденіямъ, при всеобщемъ вѣрованіи ученой Европы въ норманское происхожденіе варяжскихъ законодателей, его изслѣдованія не могли отвѣчать потребностямъ инстинктивно - славянскаго направленія духа его.

Еслибы дёло шло о сравненіи русскаго права вообще съ юридическими постановленіями прочихъ славянскихъ народовъ, то не много бы нашлось въ Русской Правдё законовъ и техническихъ выраженій, которымъ бы не оказалось противней въ дошедшихъ до насъ памятникахъ западнославянской юристики. Но само собою разумѣется что къ намъ перешло не слишкомъ значительное количество варяжскихъ постановленій и словъ; къ таковымъ мы имѣемъ право причислить только тѣ, которымъ нѣтъ объясненія изъ русскаго языка, изъ древнерусскаго быта. Наши воеводы, мечники, огнищане, дружина, вѣча, добытокъ, истцы, не отъ западныхъ wojewoda, mečnik, ohnisčenin, družyna, wieča, dobytek, istce; это старинныя всеславянскія учрежденія, за объясненіемъ которыхъ намъ нѣтъ слѣда обра-

щаться къ правамъ другихъ славянскихъ народовъ; какъ на западѣ, такъ и у насъ были свои князья, свои дани, свое дѣленіе на десятниковъ, соцкихъ, тысяцкихъ (см. Macieiowsk. Sl. Rg. IV. 66, 67 № 160), свои оброки, мытъ и т. д. Я ограничиваюсь слѣдующими (по изданію текста Русской Правды Калачова) собранными примѣрами оборотовъ и словъ, обличающихъ западное происхожденіе.

Списокъ I. § 2. «Или боудеть кровавъ или синь надъраженъ, то не искати емоу видока человѣкоу томоу». — Nadraziti, nadrašeti (Česk.) — бить сверху. Польское право опредѣляло пеню за uraženie (Stat. Kasim. w. ap. Macieiowsk. II. 153); чешское знаетъ о синихъ ранахъ — rany modre (Pr. zem. Česk. § 74).

- §§ 4, 8. «Аще оутнеть мечемъ.... то 12 гр. за обидоу». «Оже ли кто вынезь мечь, а не тнеть».—Русское выраженіе ударить: «аще ли ударить мечемъ.... да вдасть литръ 5 сребра, по закону Рускому» (дог. Олега). Въ Правдѣ слово ударить осталось только для тупаго орудія: «аще ли кто кого оударить батогомъ, любо жердью» (І. § 3). Тпошті (Česk.), tnę (Polsk.) рубить, бить; utnoutí (Česk.) отрубить; срвн. «оже ли оутнеть роукоу, и отпадеть роука, любо оусохнеть» (І. § 5).
- § 13. «Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци емоу: мое; нъ рци емоу тако: поиди на сводъ, гдѣ еси взялъ». Срвн. III. § 32: «А оже боудеть въ одномъ градѣ, то ити исцу до конца того свода; боудеть ли сводъ по землямъ, то ити ему до трехъ сводовъ».—Если не считать положенія о сводѣ всеславянскимъ, доисторическимъ постановленіемъ, оно указываетъ на западное происхожденіе:

«Quando ducitur quod dicitur zuod debet adesse castellani nuncius. iudicis. et uillici. et camerarii. et unus uel duo de uicinatu illo et ultra tres non ducatur sed in tercio remaneat» (Privil. Otak. ad ann. 1229). За сводъ платилась особая пошлина: «Jus, quod datur pro capite siue fure, uel pro Zwod.... ad usum abbatis.... concessimus perpetuo obtinendum» (Privil. Wencesl. ad ann. 1240). Въ § 14 и другихъ является форма (быть можеть коренная русская): изводъ. О сводъ см. Čas. Česk. тиз. на 1837 г. 83—85.

§ 26. «а за лоньщиноў поль гривий». — Срвн. III. § 55: «а отъ лоньской кобылици приплода на 9 лётъ, 4 кобылы и съ матерью». — Lonécak (Polsk.) годовикъ; loňský (Česk.) прошлогодній. (Срвн. Карамз. II. 78).

Списокъ П. § 7. «А се покони вирнии были при Ярославлъ.... а пшена 7 оуборковъ; а гороху 7 оуборъвовъ.» — Aubor, Auborek, коробъ, корзина. У Полабовъ Wumberak (*Jungm.*).

§ 15. «а по костехъ и по мертвеци не платить верви, аже имене не въдають, ни знають его». — Каченовскій (у Погод. Изслюд. І. 249. прим. 34) читалъ «на гостъхъ», вмъсто на костехъ, полагая что за найденное мертвое тъло гостя, незнаемаго по имени, никто не обязанъ платить виры. — По чешскому праву (Pr. zem. Česk. § 232), при слъдствіи уголовнаго дъла, должно было вести коморника «к'коstem nebo па гоw» т. е. показать ему мертвое тъло или могилу въ которой оно было зарыто или, наконецъ, одежду (rúcho) убитаго (см. Macieiowsk. Sl. Reg. II. 171). Въ лътописи (подъ 1268 г.) сказано о Новгородцахъ, что они «стояща на костъхъ 3 дни» т. е. на мъстъ сраженія (нові. 1 лют. 60).

;

- § 16. «А отъ виры помечнаго 9».—Тронцкій списокъ читаєть ошибочно помечное вмѣсто помочное: въ Карамзинскомъ § 16: «а отъ виры помочного 9 кунъ». Въ Польшѣ и у Чеховъ помочнымъ (Pomocne) называлась одна изъ многочисленныхъ на западѣ судебныхъ пошлинъ; уменьшеніемъ ея Генрихъ брадатый слезвитскій приобрѣлъ народную благодарность (Macieicwsk. II. 61. 89). Въ уставѣ Отгокара-Премысла: «Item siquis citatus fuerit et obtinuerit ius suum in iudicio neque wrez neque pohonze. sed solummodo denarios duos persoluat. quod pomocne uulgariter appellatur» (ар. Восгек, II. 24).
- § 47. «О мѣсячный рѣзъ, оже за мало, то імати ему; заидуть ли ся куны до того же года, то дадять ему куны въ треть, а мѣсячный рѣзъ погренути». Акад. Слов. переводитъ погренути предать забвенію. Это догадка. Pohrdnouti (Česk.) отбросить, презрѣть.
- § 53. «Аже оу господина роленный закупъ, а погубить войский конь, то не платити ему; но еже далъ ему господинъ плугъ и борону, отъ него него же купу емлеть, то то погубивше платити». — Rolný (Česk.) полевой; rola (Česk. Polsk.) плугъ. Карамзинскій списокъ читаетъ копа. Странно что Карамзинъ предпочитаетъ ошибочное чтеніе Соф. списка «кову емлеть», а самъ приводитъ правильное объясненіе издателей Правды, а именно, что «копа естъ денежная плата; ибо донынѣ въ Малороссіи называется такъ числителяная умственная монета, состоящая изъ 50 копѣекъ» (Карамз. ІІ. прим. 92). Копою (кора) дѣйствительно называлась числительная польская монета, употребляемая при уплатѣ судебныхъ пошлинъ;

счеть копами существуеть и донын въюридической литовской терминологіи (Macieiowsk, IV. 126, 127, 133); о польскихъ и литовскихъ монетахъ подъ 1527 г. Герберштейнъ говорить: «Copa haissen sy Sechtzig Groschen» (Selbstbiogr. in. font. rer. Austriac. 280). У Чеховъ: «кора grošů českých=140 kr.-Kopa liber, talentum, 60 librae vel 600 drachmae» (Wn. 334 ap. Jungm. v. Kopa). Карамзина кажется ввело въ заблуждение незнакомое ему слово воискии. Онъ читаета свойскій и переводить: «ежели наемникъ потеряеть собственную лошадь, то ему не за что отвътствовать» (II. 55). Wojský (Česk.) тоже что войсковой; отсюда и польское Woyski tribunus (срвн. woiski въ Помераніи. Balt. Stud. II. 1857. p. 42. № 160); къ намъ оно въроятно перешло отъ варяговъ: Олданъ подвойской (Новг. л. подъ 1231 г.). Смыслъ приведенняго постановленія следующій: «ежели наемный земледелець потеряеть господскую лошадь на войнъ (воискии конь), то за нее не платитъ: но ежели господинъ далъ ему лошадь, плугъ и борону, и онъ состоитъ у него на оброкъ (отъ него же копу емлеть) то потерявъ коня закупъ долженъ платить за него; буде господинъ услаль его за своимъ дъломъ и конь пропадеть безъ него, то закупу не платить». Эверсъ (Aelt. R. 329) принималъ также копу (Schober) въ смыслѣ оброка.

§ 69. «Аже пчелы выдереть, то 3 гривны продажи, а за медъ, аже будеть пчелы не лажены, то 10 кунъ; будеть ли олѣкъ, то 5 кунъ».— «Ясно, говоритъ Карамзинъ (II. прим. 83), что олекъ значитъ пустой. Сіе неизвѣстное русское слово напоминаеть нѣмецкое leck». Акад. Слов. переводитъ Олекъ: остатокъ. Не происходитъ ли это слово отъ Oul,

уменьш. Oulík (Česk.), Ulik (Polsk.), улей и малый улей? За малый улей Oulik (олекъ) платилось въ половину. Улей на древанскомъ нарѣчіи waul, ul (Slovanka I. 24).

§ 82. «Аже иметь на жельзо по свободныхъ людии рвчи, либо ли запа нань будеть, любо прохожение нощное, нин кимь любо образомь аже не ожьжеться, то про муки не платити ему; но одино желѣзное кто и будеть ялъ» — . Тобіенъ (die Pr. russk. 73. Thes. VIII) производить слово запа отъ греческаго σαπών, sapo, мыло употреблявшееся по обману, при испытаніяхъ жельзомъ: «ein, zur Verhütung des Brandschadens bei der Eisenprobe gebrauchtes Geheimmittel». Но возможно ли предположить законъ явно потворствующій обману, разсуждающій о немъ всенародно? Неужели удовлетвореніе обманутаго при судьяхъ истца, состояло единственно вь неплатежт за муки? а жельзный урокъ падаль все таки на него? а виновный, запасшійся своимъ мыломъ, освобождался отъ всякаго иска? Да и что же значуть слова «прохожение нощное», отдъляющія запу отъ выраженія: «кимъ дюбо образомъ аже не ожьжеться»? Карамзинъ переводиль запу чаяніемъ, подозрѣніемъ, а прохоженіе ночное появленіемъ судимаго ночью въ необыкновенный часъ, близь того мѣста, гдъ свершилось преступленіе (II. прим. 99.— Срвн. Miklos. Gloss. Palaeosl. v. запъ).

Смыслъ приведеннаго закона весь заключается въ отличіи свидётельства свободныхъ людей отъ свидётельства холопа. Вызванное на желёзо, по свидётельству холопа лице, получало, буде оказывалось невиннымъ, гривну за муку «зане по холопы рёчи ялъ и» (II § 81).

Въ людяхъ свободныхъ законъ не допускаетъ возможности ложнаго свидетельства, но предвидитъ возможность ошибки, буде окажется что обвиненный совершилъ преступленіе или во снѣ, или въ припадкѣ лунатизма, или, наконецъ, «кимъ любо образомь не ожьжеться». S s apa, Z ápa на древанскомъ нарѣчіи сонъ, спанье (Dobrowsk. Slovanka I. 15, № 59. II. 221. № 231. — Срвн. Гильферд. Сп. II); отсюда извѣстное только у насъ и въ церк. нар. слово внѣзапный єξυπνος, experrectus. — Прохоженіе ночное σελενιασμὸς, morbus lunaticus. — Во всѣхъ трехъ случаяхъ подсудимый оказывался невиннымъ; но истепъ, какъ бравшій его на желѣзо по свидѣтлеьству свободныхъ людей, не платилъ про муки, а только слѣдующій суду желѣзный урокъ.

Списокъ III. § 65. О сиротьемъ вырядкѣ: «А жонка съ дчерью, тѣмъ. страды на 12 лѣтъ по гривнѣ на лѣто, 20 гривенъ и 4 гривны кунами».—Stradza (Polsk.) утрата; stradać утратить. Сиротій вырядокъ платился за утрату (страду) отца и мужа.

1

3. Уставъ Ярослава о мостовыхъ. (Изд. Калач. текстъ р. пр. III. § 134).

«Отъ великого ряду князя до Неметьго вымога, Немцемъ до Иваня вымола, Гтомъ до Гелардова вымола огнищаномъ до Боудитина вымола, Ильицаномъ до Матеева вымола». — Карамзинъ (II. прим. 108) спрашиваетъ: «не мѣльницы ли?» Wymol (Česk.) рытвина, ровъ образуемый водою. Значеніе этого слова въ уставѣ о мостовыхъ не требуетъ объясненія.

Въ памятникахъ русскаго права XII — XIII стольтій, вліяніе западнаго (варяжскаго) начала уже прекратилось; ны не находимъ западныхъ словъ и учрежденій въ жалованной грамотъ в. к. Мстислава Юрьеву монастырю (1128 — 1132); въ уставной грамот В Ростислава (1150); въ вкладной грамотъ преподобнаго Варлаама (1192 — 1207); въ договорныхъ грамотахъ смоленскаго Мстислава съ Ригою и готскимъ берегомъ (1228—1229); въ договорной грамотъ Новгорода съ в. к. тверскимъ Ярославомъ (1265); въ грамотъ князя владимирскаго на Волынъ, Владимира (1286); въ грамотъ князя Владимира на Волынъ луцкаго Мстислава (1289); въ проъзжей новгородской грамот в ганзейским в купцамъ (1294 — 1303); въ договорной грамотъ Новгорода съ в. к. тверскимъ Михаи**момъ** Ярославичемъ (1317); въ рядной (1314 — 1322); договорной (1327); въ духовной в. к. Ивана Даниловича Калиты; въ договорной грамотъ в. к. Семена Ивановича (1341); въ новгородской купчей половины XIV вѣка; въ договорахъ съ Казимиромъ польскимъ и Іоанномъ московскимъ 167). Терминологія русскаго права, а съ нею и самое право, отбросили все иноземное, внашнее, насильственно или искуственно привитое.

Случайныя ли это явленія?

Какъ въ области права договоры, такъ въ древне-русской письменности произведенія духовныхъ лицъ, писанныя на церковномъ нарѣчіи, представляются исключеніемъ изъ общаго правила. «Чистоту церковнаго языка, говоритъ г. Срезневскій (Мысли объ ист. р. яз. 95), берегло болье духовенство»; въ самомъ дѣлѣ, мы не встрѣчаемъ западныхъ формъ, ни признаковъ западнаго вліянія въ похвальномъ словѣ Митрополита Иларіона, въ вопросахъ Кириковыхъ, въ церковномъ правилѣ Митрополита Іоанна, въ посланія Никифора Митрополита къ Владимиру Мономаху и пр. За то, варяжское начало оставило положительные, неоспоримые слѣды въ письменныхъ памятникахъ, стоящихъ по характеру своему между народными и духовными; въ произведеніяхъ писанныхъ русскимъ литературнымъ языкомъ XI и XII столѣтій. Таковы:

- 1. Поучение Владимира Мономаха. (*Лаер. 100—* 107).
- 100—строка 13. «Аще ли кому не люба грамотиця си, а не поохритаються». Poogrzytać sie (Polsk.) огрызаться, отъ предлога роо и grzytać.
- 101. стр 39. «И сему ся подивуемы, како птица небесныя изъ ирья идуть, и первёе наши руцё, и не ставяться на одиной земли, но и силныя и худыя идуть по всёмъ землямъ, Божіимъ повелёньемъ, да наполнятся лёси и поля».— «Ирь, говорить Карамзинъ (II. прим. 230), и въ нашемъ древнемъ языкё значитъ тоже что греческое иръ, т. е. весну, утро». Но слово ирье (не ирь, коего родительный падежъ былъ бы иря или ири) встрёчается у насъ только въ показанномъ мёстё и мы не знаемъ ему производныхъ; это очевидно не русское слово. Существуетъ ли оно у другихъ славянскихъ племенъ?

Первобытное ир — ir (безъ сомнѣнія родственное греческому ἔαρ, ἢρ ар. Theophrast. Aristoph. Thucid. Pindar. etc. lat. Ver) проявляется въ глубочайшей древности у германскихъ и славянскихъ племенъ, въ двоякомъ значенів,

природномъ и минологическомъ, какъ весна (востокъ) и весеннее божество. У германцевъ Yrias означаетъ извъстный годовой кругь (indic. superst. et paganiar. XXIV. frias опибочно вмѣсто yrias); ear-spica, колосъ, срвн. наше ярь (Grimm, D. M. 183). Ir или Er, по Гримму (l. c.) и Миллеру (Alt. rel. 226, 294) второе название германскаго Zio. Jr, iro и у Славянъ древныйшая форма всеславянскаго јаго — весна. Объ формы проявляются въ наименованіи весенняго бога Славянъ Ировита (Hirowit, Gerovitus, Herovitus. Tkany ap. Hanusch, 176.— Vita S. Ott. ap. Scrpt. rer. ep. Bamberg. I. 502, 698) HJH Яровита; въ личныхъ Jira, Jiraus (сокр. Jiroslaw) = Jaroš, Jaroslaw. Древнъйшее ir, iro сохранилось и донынъ у Чеховъ въ названіяхъ Јітісек, весенняя лягушка; Јітіска, домовая ласточка, провозв'єстница весны. Ir, iro, jiro (у насъ ярь, яро) стало быть древнейшее, только у запад ныхъ Славянъ сохранившееся и отъ нихъ въ поученіе Мономаха перешедшее, наименование весны и востока. На востокъ указываютъ и слова Мономаха: «и первѣе (въ) наши руцѣ» (см. Kapam3. l.~c.); изъ христіанскихъ земель Русь первая на востокѣ 168).

- 102. стр. 27. «и ночь отвсюду нарядивше около вой тоже лязити». Lasiti (Česk.) подкрадываться.
- 103. стр. 3. «Спанье есть отъ Бога присужено полудне, отъ чина бо почиваеть и звърь и птици и чело въци». Čin (Česk.) дъло, трудъ.
- 104. стр. 22. «ко Ромну идохъ со Олгомъ и съ дѣтми на нь, и они (Половцы) очитивше бѣжаша». Въ Акад. Слов. очитити, послышать, ощутить. Этому значенію

соотвётствуеть глаголь: очютити: «како еси не очютил—— скверныхъ и нечестивыхъ пагубоубійственыихъ ворожь —— бить своихъ» (Ипат. 114). Осгус (Polsk.) завидёть, замѣ —— тить; осіте (Česk.) очевидно.

104. стр. 25. «А изъ Чернигова до Кыева нестишк зъ вздихъ ко отцю».—Нестишь, охотно; nestižný (Česk.), nichr ingern (Jungm.).

104. стр. 29. «А самы князи Богь живы въ руцтва ваза: Коксусь съ сыномъ.... и инъхъ кметій молодыхтва ваза. Коксусь съ сыномъ.... и инъхъ кметій молодыхтва ваза. Кмету старъйшины и вельможи у древнихъ Чеховъ «тојі Ктете, Lesi i vládyky» (Lub. S. 63). Въ молитва вазаберта: «Адалберта: «Адалберта: «Адалберта: «Адалберта: «Адалберта: «Адалберта: «Адалберта: «Адалберта: «Адалберта: «Въ послъдствішта вазаначеніе слова ктет измѣнилось; кметами стали называта в у Чеховъ свободныхъ поселянъ: «et insuper duos ктето вазаначения стали называта в у Чеховъ свободныхъ поселянъ: «et insuper duos ктето вазаначено ве сітситве ведены и поселянъ: «et insuper duos ктето вазаначено ведены въ статут въ статут въ статут вазимира великаго слова: «villanus, ктето seu rusticus переведены: ктіес или chlop (Macieiowsk. I. 128).

104. стр. 35. «Конь дикихъ своима рукама связал весть, въ пушахъ 10 и 20 живыхъ конь, а кромѣ того иже по рови ѣздя ималъ есть своима рукама тѣ же кони дикіѣ».— Рисz (Polsk.) кустъ; rowina (Česk.) равнина, гладь.

106. стр. 8. «научиша бо и паропци, да быша собъ налъзли, но оному налъзоша зло». — Porobek (Česk.) рабъ, отрокъ; на Малорусск. нар. испорченное парубокъ.

- 2. Слово Даніила заточника. (изд. Сахарова).
- 43—1. «Якоже Богъ повелить, тако и будеть; поженеть бо единь сто, а оть ста двигнется тысяща».— Zenać (Polsk.), ženu, hnati (Česk.) гнать, преслъдовать.

- 43—2. «Или ми речеши: отъ безумія ми еси мольиль: то не видаль есми неба польстяна, ни звёздь лутовяныхъ, ни безумна мудрость глаголюще». Plst, plstěný (Česk.), войлоко, войлочный. Lut (Česk.) лыко (Jungm.); лутовяный стало быть сдёланный изъ лыка, лыковый.
- 3. Слово о полку Игоревѣ. (изд. Пекарскаю. Зап. Имп. Ак. Н. V. № 2).

Много было толковано до сихъ поръ о языкъ Слова о Полку Игоревъ. Въ своихъ сказаніяхъ русскаго народа, Сахаровъ приводить, а отчасти и разбираетъ мненія Мусина-Пушкина, Шишкова, Пожарскаго, Граматина, Калайдовича, Карамзина, Востокова, Буткова, Полеваго, Каченовскаго, Бъликова, Строева, Давыдова, Вельтмана, Максимовича и другихъ 169). Всѣ они другъ отъ друга отличны; иногія противоръчать самимь себъ; ни одно не представляеть доказательствь основанныхъ на изследованіяхъ систематической и строгой лингвистики. Дёло понятное. Доколъ ученіе о норманскомъ происхожденіи Руси не будеть изгнано безвозвратно изъ области русской науки, ньть того памятника древнерусской исторіи и письменности, коего толкованіе не сокрушило бы всёхъ усилій историка, лингвиста и археолога. Съ одной стороны, Калайдовичь обращаеть внимание на сходство песни Игоревой съ нынешнимъ языкомъ польскимъ; съ другой полагаеть что ея языкъ «утвердительно можно назвать чистымъ славянскимъ; слова въ оной встречающіяся едва ли не все можно пріискать въ языкъ священнаго писанія, а болье въ нарычи **лътописей**, грамотъ и другихъ историческихъ памятниковъ» (Труды общ. и древн. Росс. біогр. Гр. М. Пушкина. II.

39, 40). Почему же онъ ихъ не пріискиваеть? и что значить въ смыслъ филологическомъ, выражение чисто славянскій языкъ»? Востоковъ думаеть что слово писано на стверскомъ нартчін, а между ттмъ считаетъ языкъ птвиа Игоря особымъ произведеніемъ даровитой поэтической индивидуальности, в роятно какою то, въ зародышт увядшею попыткою русскаго Данта. Карамзинъ видитъ въ словъ подражание въ слогъ, оборотахъ и сравненияхъ древнёйшимъ сказкамъ о дёлахъ князей и богатырей; но лингвистическаго опредъленія этому слогу не дъласть. Пожарскій и Вельтманнъ вщуть въ Игоревой пъсни следовъ вліянія западно-славянскихъ нарфчій; но за неимфніемъ прочнаго историческаго основанія своему мнѣнію, не выражають его съ последовательностію ученаго уб'єжденія. У всъхъ проглядываетъ внутреннее сознаніе неразрѣшимости загадки о языкъ Слова, какъ явленіи безпримърномъ въ области русской и всеславянской филологіи.

Слово о Полку Игоревѣ не есть, какъ русскія простонародныя пѣсни и сказки, произведеніе чисто народнаго духа, русской народной фантазіи. Это произведеніе литературное, поэма сложенная въ честь русскихъ князей Игоря и Всеволода Святославичей, сложенная для нихъ, пѣтая имъ самимъ, какъ Боянъ пѣлъ свои пѣсни старому Ярославу, краброму Мстиславу, красному Роману Святославичу. Поэтъ подражаетъ Бояну, соловью стараго времени, какъ въ языкѣ, такъ и въ складѣ, понятіяхъ и картинахъ своей пѣсни. Онъ поетъ старыми словесами т. е. тѣмъ самымъ языкомъ, которымъ пѣвали княжескіе пѣснотворцы стараго времени; которымъ говорили варягорусскіе князья Владимиръ и Ярославъ 170). Какъ Боянъ и его современники, онъ выводитъ въ своей поэмѣ русскія и западно-славянскія божества (см. ниже); смѣшиваетъ христіанскія понятія съ языческими повѣрьями. Русскіе князья, ревностные христіане въ семейномъ и государственномъ быту, оставались на войнѣ и въ пирахъ потомками прежнихъ варяговъ; они любили складъ древнихъ пѣсенъ, слова и понятія которыми ихъ лелѣяли съ колыбели. Для пѣснотворцевъ, внуки св Владимира оставались внуками Даждьбога. Во всѣхъ отношеніяхъ, но преимущественно въ отношеніи къ языку, Слово о Полку Игоревѣ архаическое произведеніе. Само собою разумѣется что западное начало въ немъ ощутительнѣе чѣмъ въ прочихъ памятникахъ русской письменности.

«Не лёполи ны бяшеть, братіе, начяти старыми словесы трудныхъ пов'єстій о пълку Игорев'є, Игоря Святославлича» (стр. 9). — Слово трудный переведено у Калайдовича, какъ слёдуеть, словомъ печальный. Пожарскій ошибается говоря что на польскомъ и на богемскомъ (чешскомъ) языкахъ, трудный значить затруднительный, мудреный, неудобный къ исполненію. Въ молитв'є св Адалберта trud, trudy мученія: «Ješče trudy cierpal bezmierne». По чешски trud — мука, печаль; trudny — печальный, грустный.

«Тогда пущащеть 10 соколовь на стадо лебедьй. Который дотечаще, та преди пысь пояще» (9). — Бутковъ производить слово дотечаще отъ глагола течь, достигать. Dotčenj (Česk.) attactio, осязаніе, отъ гл. dotknauti; dociąć (Polsk.) произить.

«Боянъ же.... своя вѣщіа пръсты на живая струны въскладаніе; они же сами Княземъ славу рокотаху» (9).— Hrochtám (*Linde*), hrochotám (*Jungmann*) — гремѣть.

«А въсядемъ братіе на свои бръзыя комони» (10). — О словѣ комонь (Česk. komon) см. ниже.

«Абы ты сіа плъкы ущекоталь, скача славію по мыслену древу» (10). — «Аву nas uhoval ode vsego zlego» (Мол. Адабл.). Аву (Česk.), utinam.

«Чили въспъти было въщев Бояне, Велесовь внуче» (10).—Czyli (Polsk.) или, аще ли.

«А мои ти Куряни свёдоми къ мети (10). — Кажется должно читать къмети. О слове Кметъ см. выше.

«Игорь къ Дону вои ведеть: уже бо бёды его пасетъ птиць; подобію влъци грозу въ срожать по яругамъ; орли клектомъ на кости звёри зовуть; лисици брешуть на чръленыя щиты» (11). — Pasu; pasti (Česk.), поджидать, стеречь; hrůza (Česk.), horror (Jungm.); sržeti (Česk.), saevire, toben; wrzati (Česk.) stridere, шумъть, яриться; клектъ, klekot (Jungm.) орлиный крикъ, отъ древнечешскаго klekati, кричать («Ти ty prěd nimi klekachu». Dalim. 30). Смыслъ оборота слёдующій: уже птицы (птиць здёсь собирательное) стерегутъ бёды его; волки называютъ страхъ по болотамъ; орлы крикомъ сзываютъ звёрей на кости, т. е. на трупы.

«Ночь мркнеть, заря свёть запала; мъгла поля покрыла, щекотъ славій успе, говоръ галичь убуди» (11). — Mhla (Česk.), туманъ: uspiti (Česk.), усыпить; ubuditi (Česk.), разбудить. Здёсь, какъ во многихъ другихъ мёстахъ пёсни, дурныя предознаменованія противуполагаются свёт-

лымъ надеждамъ. Дружину Игореву усыпила пѣснь соловья; разбудилъ вороній крикъ.

«Съ заранія въ пяткъ потопташа поганыя пълкы Половецкыя; и рассушясь стрѣлами по полю, помчаша красныя дѣвки Половецкыя» (11). — Rozsuć sie (Polsk.), rozsuti se (Česk. Jungm.), разсѣяться, разметаться.

«Ту ся копіемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы Половецкыя» (12). — Акад. Слов. переводитъ: потручатися—приломаться, избиться, притупиться. Potrzusk (Polsk.) стукъ, шумъ; trzaskać — гремътъ; слъдовательно потручати постучать; потручатися постучаться. И въ другихъ мъстахъ пъвецъ говоритъ: «гремлеши о шеломы мечи харалужными»—«гримлютъ сабли о шеломы»— «Позвони своими острыми мечи о шеломы Литовскіе». Въ настоящемъ мъстъ подразумъвается глаголъ придется, доведется. «Тутъ то придется копьямъ приломаться: тутъ то доведется саблямъ позвонить въ Половецкіе племы».

«Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣють съ моря стрѣлами на храбрыя плъкы Игоревы» (12). — Střj (струя?) по моравски роме́тј = aer, aura. Вѣтры внуки западнаго Стрибога, какъ Борей рожденіе эвира: αίτρηγενής Βορέας (in aere genitus. Heyn. Hom. VII. 35. 36).

«Яръ туре Всеволодѣ! стоиши на борони, прищеши на вои стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи харалужными» (12). — Замѣчательное сходство слова съ пѣснями кралодворской рукописи, въ сравненіи своихъ героевъ съ ярымъ гуромъ. Въ поэмѣ Jaroslaw: «Tu Vratislav jak tur jarý skoči»; въ Люб. Суду: «máhnu rukú, zarve jarým turem». Бутковъ производилъ слово харалужный отъ ногайскаго;

сделанный изъ чернаго железа, булата. Мне кажется харалугъ есть ничто иное какъ русская (полногласная) форма западнаго Karoling, Karling. Кругъ (Forsch. I. 143 — 156) доказаль происхождение Несторовыхъ Корлязи отъ франкскаго Carolingi, Carlenses; Karling, переходить у Славянь въ формы Карлягъ, Карлязинъ, Карлузинъ, какъ Frank въ формы Фрягъ, Фрязинъ, Фрузинъ (Schaf. Sl. Alt. II. 692. Anm.). Отъ формы Карлузинъ — карлужный (харалужный), карлугъ (харалугъ). «Ваю храбрыя сердца въ жестоцъмъ харалузъ скована, а въ буести закалена». Харалугъ стало быть западное стальное оружіе; слова харалугъ, харалужный употребляются въ смыслѣ франскаго оружія, франской стали, какъ на западъ слово Sclavina, въ смыслъ одежды славянскаго покроя (см. Du Cange, v. Sclavina). Вендскіе Славяне мало ковали сами; они получали свои мечи и оружіе отъ Франковъ — Корляговъ; Карлъ великій запрещаль вывозъ ихъ въ вендскія земли: «§ 7. De negotiatoribus qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt.... Et. ut arma et brunias non ducant ad venundandum» (Kar. M. Captul. ар. Perts III. 133). О Руси X стольтія Ибнъ-Фоцлань говорить что мечи ихъ были европейской работы, efrandschije (Fraehn. Ibn-Fozl. 5).

«Кая раны дорога братіе, забывъ чти и живота, и града Чрънигова, отня злата стола, и своя милыя хоти, красныя Глёбовны свычая и обычая» (12).—Слова отня злата стола» напоминають тоть же эпическій обороть въ поэмё Любушинь Судъ: «Росе knežna s otnia zlata stola». Бутковъ полагаль что слово хоть, супруга, перешло къ намъ оть Ха-

варъ или Половцевъ; это старославянское слово (см. Miklos. Gloss. Palaeosl.), сохранившееся и донынъ у чеховъ и у венгерскихъ Словаковъ: Chot, consors (Bernolák. Gramm. Slav. 25). «Свычая и обычая, говоритъ Каченовскій, слова употребительныя въ польскомъ языкъ, въ видъ поговорки, какъ напримъръ въ нъмецкомъ: handeln und wandeln и пр. Это пахнетъ чъмъ то новымъ; ибо польскій языкъ XII и XIII стольтій никому неизвъстенъ». Аллитераціи и риемованныя поговорки были всегда и всёми филологами относимы къ древнъйшимъ проявленіямъ народнаго духа (см. Grimm, DRA. cap. I); а что польская поговорка могла перейти къ намъ варяжскимъ путемъ нисколько не удивительно.

«Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе, и на канину зелену паполому постла, за обиду Олгову храбра и млада Князя» (12). — Каня, канюхъ — полевой коршунъ (Слов. Даля); у Чеховъ — Капе; у пол. Капіа; канина можеть быть тёло обреченное на съёденіе коршунамъ. Паполом а (покрывало) отъ среднев коваго латинскаго реріит. «Реріит feminei capitis involucrum, ad ann. 1191» (Du Cange). 171). Впрочемъ это слово могло перейти къ намъ и отъ греческаго техофа, какъ манотъя (Ипат. 33) отъ рачтом, аксамить отъ єбаритос и т. д.

«Тогда по Руской земли рётко ратаевё кикахуть» (13). — «Кикахуть» отъ чешскаго куспаті, чихать, относящагося къ идеи веселія, какъ чехъ и těch (потёха; см. Kollar, Rozpr. 289).

«а галици свою рѣчь говоряхуть, хотять полетѣти на уѣдіе» (13). — Oujed (Česk.) падаль. См. Jungmann, v. Auged.

«За нимъ кликну Карна и Жля по скочи по Руской земли, смагу мычючи въ паламянъ розъ» (13). — Карна и Жля должно быть злые духи древнеславянской миоологін; Карна оть чешскаго krněti, изрѣзать, измаять; křnawý — измаянный, изведенный. Kar (cfr. хῆр, fatum, mors) epulae ferales у Чеховъ (Jungm.). Въ Лузичахъ находилась Карнова гора, Karnberg (Scrpt. rer. Lusat. I. I. 8. ad ann. 1344), в роятно посвященная Карн в, какъ другія Триглаву, Перуну и т. д. (Hanusch 99, 100). Krňow, Jägerndorf воеводство въ Чехахъ (С. Cesk. M. VI. Swaz. II. 202) 172). Zelú, Zela у Неплаха, Гела у Мартина Бѣльскаго, западно-славянское божество (см. Palacky, Gesch. v. B. I. 179 Ann. 162.—Kollar, Sl. Boh. 253.— Hanusch, 119, 120. — Снегир. I. 122); у насъ жля или желя = печаль. «Наведе на ня Господь гнъвъ свой, въ радости мъсто наведе на ны плачь и во веселье мъсто желю, на рѣцѣ Каялы» (Ипат. 131). Значеніе этого божества опредъляется названіями техъ местностей, въ которыхъ существують следы древнеславянскихъ могилъ; таковы въ Чехахъ Žalkowice, Žalkow, Žalany (Boczek III. 161.-Wocel. Grundz. d. B. A. 17); у насъ Желянь (Ипат. 96), городище Ельня, ръки Елань и Желень (Кн. б. Черт. 82. 47. 90) и т. д. По Стоглаву кладбища назывались у назъ жальникями. — Smaha (Česk.), пожаръ, огонь, дымъ отъ пожара; какъ у насъ кресникъ, такъ у Лужичанъ смажникъ, мѣсяцъ огня, іюнь (Буслаевъ въ Акт. ист. юр. свъд. отд. IV. 34 — 35). — Мычючи (срвн. далье: «чему мычеши Хиновьскыя стрыкы») оть чешскаго myceti, метать. Смыслъ и картина следующіе: «за нимъ

взвыли Карна и Жля, поскакали по русской земль, бросая огонь изъ пламеннаго рога».

«У Плёсньска на болони, бёша дебрь Кисаню» (14).— Скептическая школа причисляла слово болонье къ свидетельствующимъ о подложности Слова о Полку Игореве; мы находимъ его и у Данівла паломника и въ лётописи: «Володимеръ же мня ако къ нему идуть, ста исполчивъся передъ городомъ на болоньи» (Лаер. 135. подз 1144 г.). Акад. Слов. толкуетъ болонье: «пространство между двумя валами окружавшими городъ». На какомъ основаніи? Віопіе (Polsk.), blana (Česk.), лугъ, болотистое мёсто.

«рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати» (15). — Kwilić sie (Polsk.), kwiliti (Česk.), плакать, выть; мучать (Jungm.). Въ волынской л. подъ 1263 г. «сестра твоя умираючи велѣла ми тебѣ поняти за ся, ати инаа дѣтіи не цвѣлить» (срвн. Карамз. III. прим. 71.—IV. прим. 119. стр. 336).

•...съ Черниговьскими былями, съ Могуты, исъ Татраны и съ Шельбиры (15). — О значени слова быль см. гл. І.; mohuty (Česk.) могучій. Не указывають ли Татраны на Карпатцевъ?

«Нъ рекосте му жа имѣся сами, преднюю славу сами похитимъ, а заднюю ся сами подѣлимъ» (15). — «Мужай-мося, мужаймѣся, польскій и донынѣ еще существующій оборотъ» (Калайдов. Труд. Общ. И. и др. Р. II. 40 178). Срвн. «Помышляймо о своихъ головахъ» (прибавл. къ Ипат. л. 283).

«Нъ се зло Княже ми не пособіе: на ниче ся годины обратиша» (15). — Въ польскомъ: «na nice sie godziny

obuloćili» (Калайдов. l. c.). Niče — ничто; ničeti — w nic se obraceti — обратиться въ ничто (Jungm.). Къ тому же корню niče — ничто, должно отнести встръчающіяся въ Словъ выраженія: «ничить трава жалощами» — «а веселіе пониче» «пониче веселіе».

«Ярославнынъ гласъ слышитъ: зегзицею незнаемь, рано кычеть» (17).—Зегзица (Česk. žežhulka. Kralodv. r. 58), кукушка. Куháti (Česk.), кричать по журавлиному, по гусиному.

«Уныша цвёты жалобою, и древо стугою къ земли преклонило, а не сорокы встрошкоташа» (19). — Stauha (Česk.) stúha (ol. et. slc.), ligula, привязь. — Troskotati (Česk.), трещать.

Я не думаю чтобы въ виду этихъ примъровъ, било возможно отвергать присутствіе западнаго начала въ языкв Игоревой песни. Слова: трудный (печальный), рокотать (гремъть), комони (кони), абы (utinam), чили (аще бы), пасти (стеречь), срожати (яриться), клектъ (орлиный крикъ), успити (усыпить), убудити (разбудить), разсушаться (разсыяться), потручати (позвонить), хоть (супруга), уфдіе (падаль), кикати (чихать, тышиться), (пожаръ), мычети (метать), болонье (лугъ), цвѣлити (мучать), ниче (ничто), кычати (кричать по гусиному), стуга (привязь), троскотать (трещать), встръчаются по большей части только въ Игоревой пѣсни; у Чеховъ и у Поляковъ они существують и донынѣ въ тѣхъ же формахъ и при одинаковомъ значеніи. Кромѣ отдѣльныхъ словъ, мы указываемъ и на тождественные съ нашими, западно-славянскіе эпическіе обороты и выраженія:

jar tur, otnia zlata stola, váleno deň, váleno deň vterý (BB Словъ: бищася день, бищася другый), свычая и обычая и пр. — Форма Русичи (въ двухъ мъстахъ Русици), которую г. Куникъ напрасно считаетъ безсмысленною (Beruf. I. 82 и II. и. 2), принадлежить языку того народа коего племена назывались Лутичи, Лютомиричи, Ветничи, Вятичи, Радимичи и т. д. (У Дюсбурга: Russici; см. гл. XII). Само собою разумѣетси что языкомъ, на которомъ писано Слово, не говорили ни русскіе люди XII стольтія, ни потомки первыхъ варяжскихъ князей; какъ духовныя лица XII въка выражались славянскимъ наръчіемъ IX-го, такъ пъвецъ Игоревъ старыми слове сами X-го и XI-го; такъ и въ наше время, Лермантовъ поддѣлывался подъ ладъ древне-русскаго сказочнаго слога, въ песне про купца Калашникова. Слово о Полку Игоревъ, какъ по минологическимъ представленіямъ, такъ и по слогу, принадлежитъ не XII-му а XI-му и даже X-му въку; оно даетъ намъ живое понятіе о княжескомъ языкъ и народныхъ повъріяхъ временъ Владимира и Ярослава.

- 4. Латописи (изд. археогр. комм.).
- А. Лаврентьевская и Троицкая латописи.
- Стр. 11: «о́ни бо ны онако учать». Onako (Česk.), aliter, иначе.
- 23. «Бѣ бо тогда вода текущи въздолѣ горы Кіевскія». — wzdélj, wzdýlj (Česk.); wzdluž (Polsk.), вдоль.
- 24. «И повеле людемъ своимъ съсути могилу велику, яко соспоша, и повелѣ трызну творити». Ssutj (Česk.), ссыпать; ssuty ссыпаный.
  - 28. «Изъ Угоръ сребро и комони». см. ниже.

- 37. «си бо омывають оходы своя» и пр. Ochod (Česk.), intestinum rectum, vagina uteri (Jungm.) 174).
- 50. «Перуна же повелѣ привязати коневи къ хвосту, и влещи съ горы по Боричеву на Ручай, 12 мужа пристави тети жезльемъ». Тјti, tětj (Česk.), бить, рубить; tjti bičem, сѣчь 175).

«Яко пустиша и проиде сквозѣ порогы, изверже и вѣтръ иа рѣнѣ, и оттолѣ прослу Перуняна рѣнь».— Reyna (Česk). aupor, лугъ, пажить.

- 52. «Володимеръ же приде въ товары, посла биричи по товарамъ». Biřic (Česk. biruc, mat. verb.), proclamator, глашатай.
- 62. «да то ти прободемъ трѣскою черево твое толъстое». Treska (pro trestka ex tresť), das Rohr, камышъ. (Jungm. срвн. Погод. борьба и пр. 258, 259).
- 62. «Онъже въ немощи лежа, въ схопивъся глаголаme; о се женуть, побъгнъте». — Wzchopiti se (Česk.), wspiac sie (Polsk.), привстать, приподняться. Слово «женуть» см. выше.
- 73. «Се бо по дьяволю наученью кобь сію держать, друзін же и закыханью в рують, еже бываеть на здравье главь». Ков, кова hádánj z ptačjho letu, augurium. koba, kobjk, kubjk—corvus. (у Экс. болг. 182: Кобникъ). Zakycháti (Česk.), чихнуть; zakýchati koho, чиханьемъ помянуть. Другіе списки вмъсто западнаго закыханіе читають «чиханью» «зачиханью» (Лавр. тамъ же, вар. ф.).
- 76. «Сима же тепенома и брадѣ ею́ поторганѣ проскѣпомъ, рече има Янъ. Proštěp, proštěpec (Česk.), клещи, клещики.

- 114. «Поиди съ нами Берестью, яко се вабить ны Святополкъ на снемъ». (срвн. 192: «благоразумный князь Юрги призва ихъ на снемъ въ Суждаль»). — Одно изъ иногозначащихъ для нашего предмета варяжскихъ словъ. То что у насъ вече, у Сербовъ сборы, у Ляховъ зеум, zyem, syem (см. Macieiowsk. Sl. Rg. I. 55. № 50 слыд.), то у Чеховъ снемы, snem, snem у — собраніе кметовъ, леховъ и владыкъ, подъ верховымъ началомъ великаго князя; въ последстви всякаго рода собраніе. Znem — сопventus (Mat. verb.); sněm řjšský, германскій Reichstag. Отсюда перешедшее и къ намъ выражение snjti se, сняться. «Snawse se w hromadu» (Zlob.). «Kda sě sněchu leši i wladyky u Wyšehradě» (Ms. Krok I. c. 52 ap. Jungm.). Въ летописи: «братья вся снящася, Святополкъ, Володимеръ, Давыдъ, Олегъ» — «и сняшася у Сакова» — «и снястася думати на Долобьскъ (Лавр. 116, 117, 118). Русское не княжеское слово: сонмъ. «бяхуть же въ то время иніи князи Русьтіи на сонмѣ въ Кыевѣ» (Лавр. 194). Ермоловскій списокъ ипатьевской літописи читаеть подъ 1229 г.: «Льстько убьенъ бысть, великый князь Лядьскый, на сеймѣ»; въ ипат.: «на сонмѣ».
- 214. «Князь Мстиславъ проёхавъ 3-жды сквозѣ полкы княжи Юрьевы и Ярославли, сёкучи люди, бѣ бо у него топоръ съ паворозою на руцѣ». Паворозъ осталось у насъ въ употребленіи и до нынѣ; такъ называется снурокъ, вдѣваемый въ отверстіе кошелька для открытія и закрытія онаго (Акад. Слов.). Но корень этого слова находимъ только у Чеховъ. Рошах (Мат. verb. povraz; польск. рошаго) искаженное Prowaz, веревка, funis, retsis. Plachtowý

prowaz — парусный канать; na powrazech — funibus (glagol. bibl. ap. Jungm. v. prowaz).

В. Ипатьевская летопись.

стр. 9. «И поёха Ярославъ преёхати отъ города, и бывшу ему въ увозѣ, идѣже Ляха та ловяшета его, съсунувшася въ увозъ пободоста ѝ оскепомъ». — Оščер, Оštěp. (Česk.), копье. Маt. verb. jaculum. «Оčšероч lom jako rahot hroma» (ruk. krldv. 17). Слово оščер является въ послёдствіи уже подъ обрусѣлою формою скепище (Ипат. 174).

104. «Володиславъ же замысли взяти стягъ Михалковъ, и натъче на нь прилъбицю, и собрашася и толкнуша на нѣ». — Přjlbice (Česk.), Przłybica (Polsk.), шлемъ.

125. «князь кыевьскый.... за Глёба поя Рюриковну, а за Мьстислава Ясыню изъ Володимера Суждальского, Всеволожю свёсть». — Swest (Česk.), Swiecz (Polsk.), своячина, fratria vel fratrissa. Mat. verb.: fratris uxor vel uxoris soror.

168. «и возводный мость и жеравець вожьгоша». — Анад. Слов. толкуеть жеравець: «Столбъ на которомъ утверждается поперечина съ привязанномъ въ концѣ блокомъ или какою либо тяжестію, для поднятія другаго конца ея на случай надобности; глаголь, журавецъ». Здѣсь дѣло идеть о кострѣ разложенномъ подъ городскими воротами; корень слова жеравецъ чешское žеřаwy, žerewý—распаленный; žarowiště, руга, rogus, lignorum constructio, in qua mortui comburuntur (Mat. verb.). Въ самомъ дѣлѣ лѣтопись прибавляеть: «Ляхове же врата одва угасиша градьская».

185. «падшу снъту и серену». — Бутковъ произво-

дить слово серенъ оть финскаго sieraun, siereyn, земля, покрытая зимою твердою корою. Но мерзлая земля падать съ неба не можетъ. Памва Берында (у Буслаев. о вл. Христ. 22 прим. Х) толкуетъ: «Слана: серенъ — роса змерзлаа, слота. слань: слота». — Sřjn (Česk.), śrzeń и śrzoń (Polsk.) gefrorner Reif, мерзлый иней (Jungm.).

- С. Новгородская летопись.
- стр. 4. «единъ отъ дьякъ зараженъ бысть отъ грома». — Zarasiti (Česk.), забить, убить. Howado k oběti zarasiti — mactare victimam (*Řes. ap. Jungm.*).
- 6. «И бысть встань велика въ людьхъ». Wstánj (Česk.), возстаніе. У Экс. болг. 50: встань ανάστασις, возстаніе изъ мертвыхъ.
- 7. «Въто жельто стрышша князя милостьници Всеволожи, нъ живъ бысть» (срвн. 16. «Убища Володимири князя Андрея свои милостьници»). — Milostnjk (Česk.), любимецъ. «Сјѕати služebnjk, geho weliký milostnjk» (Lom. kanc. 236 ap. Jungm.).
- 19. «и паде головъ о стѣ къметьства». Kmetstwj и kmetstwo (Česk.) staw neb řád kmetský, senatoria dignitas. О словѣ кметъ см. выше.
- 35. «и погорѣ до удьнія все полъ, не остася ни хорома». — Udněnj, (Česk.), разсвѣтъ. «na udněnj, diluculo» (Job. 38, 10. Glag.).
- 36. «и бысть заутра пусти князь Матея, учювъ гълку и мятежь въ городѣ». Hluk (Česk.), шумъ, сборище. Hluk činiti шумѣть; od hluku de turba (*Mar. 7. 33. ap. Jungm.*).
  - .37. «нъ зряху перезора». Přezor (Česk.), осмотръ.

- 38. «и възвади всь городъ» Wzwadeti (Česk.), взвести, возбудить.
- 45. «и ради быхомъ небози». Напрасно сомнѣваются новые издатели новгородской лѣтописи въ тождествѣ по смыслу этого слова, съ русскимъ убогій. Nebožák, nebože (Česk.), бѣдняжка; niebože, niebožatko (Polsk.), бѣдное дитя. «Ach, ach, bieda mnie nebohu» (Dalim. 61). «...dajte, nebožatka, dajte striebro, zlato, zbožice» (Ben. Herm. 12). Jaz nehoščiek túžiu po tobě lěpá (P. pod. Vyšehr. 66).

Любопытное варяго-русское слово сохранилось случайно у Льва Діакона. Въ описаніи войны Святослава съ Греками, онъ говорить что русскій князь собраль боярскій совътъ — βουλήν των αρίστων —, называемый на русскомъ языкѣ коментосъ. «ήν καὶ κομέντον τῆ σφέτερω διάλεκτω φασίν» (Leo Diac. ed. Bonn. 150). Κομέντος, πο Βεέμτο в фроятностямъ, есть ничто иное какъ komonstwo, боярская конная свита князей у западныхъ Славянъ. «Лехи, говорить Палацкій, высшее чешское дворянство, любили показывать себя народу, въ полномъ блескъ и величіи, выражая ихъ преимущественно посредствомъ многочисленной конной свиты — komonstwo» (Gesch. v. B.I.168) $^{176}$ ). Тоже самое было и у вендскихъ Славянъ; вліяніе и могущество поморскаго дворянства опредълялись количествомъ конныхъ дружинниковъ (см. сльд. главу). Отсюда зашедшее къ намъ западное слово komoň («Vskoči Vojmir na svój ruči komoň» ruk. kralodv. 32), для означенія княжескаго коня. Святославъ говоритъ: «отъ Грекъ злато, паволоки, вина, овощеве розноличныя, изъ Чехъ же, изъ Угоръ сребро и комони» (Лавр. 28). «А Изяславъ же отъ себе, и дарми многыми одариста ѝ, и съсуды, и порты, и комонми и паволоками, и всякими дарми» (Ипат. 57). Въ словъ о полку Игоревъ: «Комони ржутъ за Сулою». Самое учрежденіе комонства держалось у насъ не долго подъ этимъ названіемъ; комонствомъ въ XII стольтіи уже означается доблесть коня: князь Андрей Юрьевичь приказалъ похоронить своего коня на берегу Стыря «жалуя комоньства его» (Лавр. 140).

Только у Древанъ и у насъ существують слова jeweran — и́верень (осколокъ); ninka — нянька (кормилица. см. Schafar. Sl. Alt. II. 624).

Къ поморскому вліянію на русскій языкъ должно отнести и западно-славянскій ринизмъ, проявляющійся въ греческой транскрипціи вендо-русскихъ именъ Ἰγγωρ, Σφενδοσ λάβος Σφενδοπόλα, Βάραγγοι; въ арабскомъ Wareng; въ русскомъ Ингорь, и т. д. Г. Куникъ (Beruf. I. 28) ищетъ здѣсь слѣдовъ болгарскаго вліянія; но къ Болгарамъ обращаться не за чѣмъ, когда намъ извѣстно что Венды говорили: Zuentipulcus (Ditmar VII. 113), Zuentifeld и Zuentina (Ad. Brem. c. IX), Zwantewith (Helmold I. c. LIII), Lonzicin (annal. Hildesh. ad ann. 932), Zwenticz (Scrpt. rer. Lusat. I. 2. 248), Zuentech, Swentz, Slaventicz (Sommersb. 1. 816, 860, 887) и т. д. О Древанахъ Добровскій говоритъ: «der Rhinesmus bey diesen Wenden ist оft ganz abscheulich» (Slovanka, II. 222). Ринизмъ преобладаеть въ польскомъ языкѣ и донынѣ.

Мы видѣли что какъ старославянскій языкъ, такъ и древнерусскій придыханій не терпитъ. Они передаютъ

греческія έζάμιτος, Όμηρος, ώσανά формами: аксамить, Омиръ, Осана. Откудаже, вмѣсто русскихъ формъ Олегъ, Вольгъ. Ольга, закравшіяся въ летопись западныя Вольга? «Вольга же бяше въ Кіевъ съ сыномъ своимъ»— «и иде Вольга по Дерьвьстьй земли» «ажь вязить у Волговичь» (Лавр. 23, 25. Ипат. 148). Лужицкіе Венды говорять до сихъ поръ wobaj (оба), wohen (огонь), woko (око), wokno (окно), worač (орать), worech (орѣхъ) и т. д.; у Древанъ, по Генигу, widginn (огонь), watgi (око), wakni (окно), wrěch (орѣхъ). Не сохранилась ли для варяжскихъ князей на Руси, древнъйшая, варяжская форма ихъ имени, какъ у германскихъ летописцевъ среднихъ вековъ древньйшія формы Hludowicus, Hlotharius (annal. Bertin. ad. ann. 831, 849), при латинизированныхъ Ludovicus, Lotharius?

Замѣчательно что изо всѣхъ славянскихъ языковъ, только русскому свойственно одновременное и безразличное употребленіе формъ изъ и вы, раз и роз. Извѣстно что нарѣчія восточной отрасли отличаются формами изъ и раз; западной—формами вы и роз (см. Ганка, начала священн. яз. Славянз).

Въ литературномъ языкѣ западное вліяніе держится долѣе чѣмъ въ юридическомъ; между тѣмъ и здѣсь оно уже примѣтно слабѣетъ со второй половины XII столѣтія. Слово о Полку Игоревѣ, писанное архаическимъ слогомъ, исключеніе. Начиная съ первой четверти XIII столѣтія т. е. оксло эпохи нашествія Татаръ, это вліяніе прекращается совершенно. Въ сказаніи о нашествіи Батыя на русскую землю, въ современныхъ лѣтописяхъ и грамотахъ, въ ска-

заніи о Мамаевомъ побоищѣ, почти уже нѣтъ западныхъ оборотовъ и словъ; а изъ оставшихся отъ прежняго времени, многіе или измѣнили свое значеніе, или возвратились къ первобытному русскому; таковы: уборъ, заразити, трудный, ткнуть и уткнуть, пасти, мутный и пр.

Къ какимъ заключеніямъ ведетъ совокупность представленныхъ нами лингвистическихъ особенностей? Если варяги Норманны, откуда въ русскомъ языкъ, въ русскомъ правъ западное славянское начало? Принять ли что эти мнимо - западныя слова были исконною, незапамятною принадлежностію древне-русскаго языка? Но въ такомъ случат, почему изчезають они въ XIII вткт? Почему изчезаютъ именно тѣ, которыя живутъ и донынѣ въ чешскомъ и польскомъ языкахъ? Почему почти каждое изъ нихъ имъетъ современную, соотвътствующую ему русскую форму? Такъ: пискупъ и епископъ, войскій и войсковой, запа и спанье, чили и или, кихать и чихать, мычети и метати, онако и иначе, ссути и ссыпати, снемъ и сонмъ. Почему гадательное объяснение этихъ словъ изъ русскихъ источниковъ, привело и Карамзина, и Каченовскаго, и Калайдовича, и Буткова къ однѣмъ только ошибкамъ? (срвн. слова: смилное, на костъхъ, воискии, олекъ, запа, вымолъ, пасти, смага и пр.). Безъ пособія западныхъ славянскихъ нарѣчій, памятники древнерусского права и письменности, отъ Х до XII стольтія необъяснимы; отъ чего же не требуется познанія русскаго языка для уразумёнія чешскихъ поэмъ кралодворской рукописи?

Быть можеть присутствіе на Руси западнаго начала объясняется изъ раннихъ ея сношеній съ Польшею, изъ

сліянія ляшскихъ племенъ (Радимичей и Вятичей) съ словенорусскими?

Характеръ нашихъ сношеній съ Польшею въ первые два въка нашей исторіи не таковъ чтобы допустить возможность подобнаго вліянія польскихъ обычаевъ и польскаго языка, на русскій языкъ и русское общество 177). Тѣснѣйшія сношенія южной Руси съ Польшею начинаются со времени политического развитія галицкаго княжества, около половины XII столетія, т. е. именно съ той эпохи когда вліяніе западныхъ нартчій на русское изчезаеть; волынскія и галицкія летописи, начинающіяся 1200 годомъ, не содержатъ почти вовсе западныхъ словъ; въ государственныхъ актахъ не встръчаются они ужъ и прежде. Еще труднъе предположить вліяніе на Русь забредшихъ въ нее польскихъ племенъ, Вятичей и Радимичей, или покоренныхъ Владимиромъ червенскихъ земель; такому вліянію следовало бы обнаружиться въ произведеніяхъ народнаго духа, въ пъсияхъ, а не въ документахъ юристики и литературы. Ни въ томъ, ни въ другомъ случат, вошедшія въ русскій языкъ западныя слова не могли бы выйти изъ народнаго употребленія; ихъ добровольное воспріятіе отъ соседнихъ или покоренныхъ лящскихъ племенъ, свидътельствовало бы о необходимости, по крайней мфрф объ удобствъ подобнаго займа, въ слъдствіе потребностей языка и народа. Иноземныя слова, внесенныя завоевателями въ языкъ покореннаго племени не изчезаютъ; не изчезають и занятыя оть покоренныхъ племенъ; не изчезають и введенныя въ употребленіе внёшними случайностями развивающагося народнаго образованія. Прим'тровъ

находимъ довольно въ составѣ романскихъ и англійскаго языковъ; въ германскихъ словахъ вошедшихъ въ итальянскій языкъ; въ германскихъ, французскихъ и англійскихъ, получившихъ право гражданства въ русскомъ языкѣ, послѣ Петра великаго. Ни одинъ изъ этихъ примѣровъ не можетъ быть примѣненъ къ настоящему случаю. Какъ водвореніе на Руси варяжскихъ князей, такъ и вліявіе варяжскаго начала на Русь имѣло характеръ преимущественно династическій; большая частъ приведенныхъ нами понятій и словъ принадлежить не народу, а князьямъ и дружинѣ; они могли держаться только покуда сохранилась память о варяжскомъ, не-русскомъ происхожденіи владѣтельнаго рода.

Составленіе древныйшей новгородской льтописи восходить не далье XIII — XIV стольтія; сверхъ того, первыя пятнадцать тетрадей, въ которыхъ заключалась летопись Нестора, утрачены; этимъ объясняется незначительное количество дошедшихъ до насъ въ синодальной харатейной рукописи, западно-славянскихъ словъ. тыть, мы имыемъ доказательства что, въ формахъ своего нарѣчія, Новгородъ хранилъ болѣе Кіева, печать лингвистическаго вліянія варяговъ. Извѣстія о Руси, внесенныя Константиномъ багрянороднымъ въкнигу de administrando imperio, вышли, какъ увидимъ (ил. XX), изъ Новгорода; отсюда встрѣчающіяся у него западно-славянскія prah витсто порогъ; wlany витсто волнистый и т. д. Въ первой новгородской летописи, подъ 1058 г., Годлядь вместо Голядь; такъ, въ западно-славянскихъ наръчіяхъ sadlo, modlitba, Dudlebi — вмъсто русскихъ сало, молитва,

Дульбы. Слово бискупъ вмьсто епископъ, употребляемое на югъ подъ формою пискупъ, только въписьменныхъ памятникахъ, является народнымъ названіемъ новгородской бискоупли улицы. Русское выраженіе «срубить городъ» встрѣчается въ новгородской лѣтописи подъ формою «чинить городъ». «И начаша чинити городъ на Наровъ» (перв. новг. л. 56). У Далимиля: «Chtiecé svéi řéci užiti, Jechu sie hrada činiti» (16. 351). Вмъсто южнаго (малороссійскаго и польскаго) названія червецъ для Іюня мѣсяца (Карамз. I. 71. прим. 159 и 529), новгородцы употребляли западное Исокъ (Yzok = Majus, tertius mensis. Mat. Verb.). Къ варяжскому вліянію отношу я и форму Ильмень вмѣсто древне-русской Илмеръ (Halmyris?); Ильменью называлась одна изъ рѣкъ протекавшихъ по вендской земль: «inter fluvios Salam, et Unstrod et Ilmena» var. Ilmina (Chron. Episcop. Merseburg. ap. Pertz, XII. p. 165). Наконецъ, новгородское нартче являеть одинъ изъ главныхъ признаковъ, отличающихъ по мненію лингвистовъ (см. Ганка, начало св. яз. Слав. 3), западныя нарфчія отъ восточныхъ, а именно употребленіе и вмісто ч и щ. Такъ въ новгородской лістописи: Церниговъ, луце, церезъ, Свеневиць, Твердятиць и пр.

Мы указали уже выше на въроятность варяжскаго (вендскаго) поселенія въ новгородской области, еще за долго до Рюрика. Съверное преданіе сохранило память о Валить — Варенть (Лутичь-варягь), новгородскомъ поселенць и данникь, въ эпоху доисторическую; другое преданіе знаеть о незапамятномъ поселеніи Вендовъ на берегахъ ръки Wyndo въ Курляндіи (Henr. L. ap. Pertz. XXIII.

257); Dicuil писавшій de mensura orbis около 825 года, полагаеть Вендовъ на чюдскомъ берегу балтійскаго моря (Letronne, rech. sur Dicuil. 22). Нельзя, разумъется, придавать особаго значенія этимъ сказаніямъ; въ связи съ темъ что намъ известно о славянскихъ поселеніяхъ въ Германін, Батавін и т. д. (Schaf. Sl. Alt. II. 568 ff.), они свидътельствують, по крайней мъръ, о колонизаціонномъ духѣ полабскаго племени. Болѣе положительные слѣды варяжскаго поселенія въ Новгородъ, представляеть его собственный историческій быть; западно-славянскимъ началомъ проникнута вся домашняя новгородская жизнь. Новгородскія м'єстности носять западныя названія: Волотово, Прусская улица, Боркова, бискупля, Иворова. Боркова улица указываеть на знаменитый и древнъйшій въ Поморіи родъ Борковъ. Концы въ Новгородъ въроятно тоже что Штетинскія Кончины. «Erant autem in civitate Stetinensi Continue quatuor» etc. (Scrpt. rer. ep. Bamberg. I. 680). Эть Кончины (особый родъ храмовъ) имъли каждая свое вече, conciliabula et conventus, какъ безъ сомнънія и концы въ Новгородъ 178). Въ первой новгородской летописи находимъ намекъ и на позднейшее знакомство Новгорода съ Штетиною. «Томъ же лътъ (1165), поставища церковь святые Троиця Шетициници (вар. Шетеничи), а другую на Городищи Святаго Николы князь Святославъ». Карамзинъ (II. прим. 415) принимаетъ слово Шетициници въ смыслѣ прилагательномъ и читаеть «Троицы Шетициницы»; но значенія этого слова не даеть 179). Да и кто же «поставища церковь святые Троиця»? Единственнымъ правильнымъ чтеніемъ я полагаю

варіантъ Шетеничи (Щетеничи) т. е. обитатели города Штетени (Штетень, отъ Štet — щеть, щетина; въ Книтлинга - сагъ § 125: Burstaborga). Извъстно чго въ христіанскомъ Богь, Штетинцы преимущественно и ненавидъли бога нъмецкаго «Teutonicum deum»; не разъ отлагались они отъ христіанства изъ отвращенія късвоимъ германскимъ и польскимъ преследователямъ; удивительно ли что иные изъ нихъ обратились за христіанскимъ ученіемъ, къ своимъ новгородскимъ родичамъ? На подобное принятіе въ Новгородъ православнаго исповъдованія Вендами, указываеть и другое мъсто льтописи: «въ тоже льто (1156) поставиша заморьстіи церковь святыя Пятницъ, на Търговищи» (перв. новг. л. 12). Что дело идетъ не о латинской, а о православной церкви уже видно, какъ изъ ея посвященія Преп. Параскев (Пятниць), греческой, но не латинской святой, такъ и изъ приводимаго по этому случаю объясненія третьей новгородской літописи: Въ льто 6664. Заложиша церковь каменную, въ Великомъ Новеграде, въ Торгу заморскіе купцы, святыя Пятницы; а совершена бысть въ лето 6853, при Василіи архіепископъ, что порушилась въ великій пожаръ, повельніемъ рабъ божінхъ Андрея сына тысяцкого и Павла Петровича» (Новг. тр. л. 215). Подъ этими заморскими купцами, кажется трудно разумьть кого либо другаго кромь поморскихъ гостей 180). «Имя Новгорода, говоритъ г. Котляревскій (Древн. и ист. Пом. Слав. 142), становится совершенно понятно, когда вспомнить о Старьград (даже не одномъ, а двухъ), находившемся на балтійскомъ Поморьѣ; имя Славьно кажется противнемъ такаго же балтійскаго

Славна (slauna, slauene); характеръ новгородской вольницы и торговой знати точно тотъ же, что и поморской; характеръ въча (cf. Thietm. Chr. VI. 18), въчеваго устройства и въчевой степени сходенъ до подробностей; одинаково и устройство княжьяго двора».

У насъ отвергали въроятность призванія князей изъ Поморія, на томъ основаніи что у Нестора вибсто Святовита и Триглава, поставлены Перунъ, Волосъ и т. д. (Бутковъ у Погод. Изслъд. II. 197). При племенномъ значеніи большей части славянскихъ божествъ, очевидно что многія изъ нихъ разнились между собою только названіями; Святовить — Триглавъ — Білбогъ — Перунъ были прироками одного и того же верховнаго бога Сварога, какъ прирокомъ германскаго Zio былъ Ir. Варяжскіе князья на Руси поклонялись Святовиту въ Сварогъ-Перунъ, какъ въ Римѣ авинскій Грекъ поклонялся Авинѣ въ Минервѣ, Афродитъ въ Венеръ. Замънить своими вендскими племенными названіями народныя русскія названія боговъ (если даже и допустить что внѣ Арконы Святовитъ, внѣ Ретры Радегасть им вли общеславянское значение и смыслы), значило принести на Русь стмя новыхъ, безконечныхъ раздоровъ; возобновить, въ большемъ размъръ, кровавые безпорядки вынудившіе призваніе; ибо нѣтъ сомнѣнія, что какъ въ прочихъ славянскихъ земляхъ, такъ и у насъ, княжескія усобицы и вражда племенъ имѣли и религіозное основаніе. Первымъ условіемъ призванія, со стороны словено-русскихъ племенъ, была конечно неприкосновенность ихъ языческаго богослуженія; Новгородцы хотели князей, которые бы ихъ судили по русскому праву;

и мы видимъ что Олегъ и мужи его клянутся по русскому закону, Перуномъ и Волосомъ. Не должно забывать и того, что извъстія о язычествъ прибалтійскихъ Славянъ — Дигмара, Адама, Гельмольда, Саксона и другихъ, относятся не къ ІХ, а къ ХІ и ХІІ стольтіямъ т. е. къ эпохъ сильнъйшаго искуственнаго развитія идолопоклоненія въ вендской землъ: «invaluitque in diebus illis per universam Slaviam multiplex idolorum cultura, errorque superstitionum» (Helmold I. cap. 53) 181). Мы не можемъ требовать отъ варяговъ-язычниковъ ІХ-го и Х стольтій, перенесенія на Русь обрядовъ, суевърій а, быть можеть, и названій боговъ ХІІ-го.

Начальная летопись сохранила память о факте, уже не разъ обращавшемъ на себя вниманіе изследователей; а именно о переворотъ произшедшемъ въ русскомъ язычествъ, годы княженія Владимира. Г. Соловьевъ въ первые (Отнош. 52) толкуетъ поведение Владимира въ эти первые годы, торжествомъ языческой стороны надъ христіанскою; объяснение представляющее всь признаки исторической въроятности 182). Но проявление этого торжества, постановленіе новыхъ кумировъ на холму въ Кіевѣ, идола Перунова въ Новгородъ, едвали не окажется прямымъ слъдствіемъ трехгодичнаго пребыванія Владимира, въ земль варяжской т. е. въ балтійскомъ поморіи. Изъ приводимыхъ Несторомъ славянскихъ божествъ, по крайней мъръ Дажьбогъ являеть положительные следы вендскаго происхожденія. О значеніи Дажьбога въ славянской миоологіи, свидѣтельствуетъ внесенный въ ипатьевскую летопись изъ болгарскаго переводнаго хронографа отрывокъ, въ которомъ

эллиноегипетскія божества объясняются славянскими, имъ соответствующими языческими названіями боговъ. Болгарскій хронографъ переводить изъ Іоанна Малалы; основою извъстіямъ оригинала служать, по обыкновенію, Евсевій и Манеоонъ. Местремъ у Малалы: Местрайц; Ермія— Έρμης; Феостъ — Сварогъ — "Ηφαιστος; сынъ его Солнце — Дажьбогъ — Ніко 188). Сварогъ отвічаеть стало быть египетскому Фта ("Нфаготос); Солнце—Дажьбогъ — Сварожичь — Геліосу, сыну Фта и Изиды. Съ другой стороны, мы читаемъ въ Словъ Христолюбца: «и огневи молятся, зовуть его сварожіцем.... и огневи молятся подъ овин (о) м». (Сварогъ (индійское Svar; см. Kollar, Sl. Boh. 37, 303) богъ свёта, Свётовить (Святовить); его дети Солнце-Дажьбогъ и Огонь. Теперь, нашъ Дажьбогъ-Сварожичь является у Вендовъ подъ формою Zuarasici: «Quorum (deorum) primus Zuarasici dicitur et prae ceteris a cunctis gentilibus honoratur et colitur» ( $Ditmar\ VI.\ 65$ ) 184). Но этотъ Сварожичь (Zuarasici) тождественъ съ Радегастомъ; по Дитмару, Сварожичь быль главнымъ божествомъ города Радгоща, Redigost, Ретры; но Гельмольду (I сар. 2) главнымъ божествомъ города Ретры, былъ Redegast. Очевидно Радогость, и Дажьбогъ прироки одного и того же божества, выражающіе, быть можеть, одно и то же понятіе о гостепріимствъ. Неизвъстный Нестору и въ русской миоологіи незнаемый Сварогъ, тоть же вендскій Перунъ, сокрытый въ Аркон в подъ прироком ъ Святовита; Дажьбогъ, занесенный Владимиромъ изъ оботритской земли въ русскую, тотъ же Zuarasici — Сварожичь — Радегастъ.

На западное происхождение Дажьбога указываетъ и первобытная форма его имени. Лаврентьевская и ипатьевская летописи читають: Дажьбогъ. Но въ Слове о Полку Игоревъ, сохранившемъ древнъйшія преданія вендскаго края, удержана западная форма Даждьбогъ, проявляющаяся и въ названіи Мазовецкаго урочища Dadzibogi у Ходаковскаго (Погод. Изсл. II. 412). Въ этомъ Словъ варяжскіе Князья являются внуками, не русскаго Перуна, а западнаго Радогостя - Даждьбога. «Тогда при Олзф Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами; погибашеть жизнь Даждь-Божа внука; въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомъ скратишась». — «въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука». Какъ гомеровскіе цари отъ Зевса, какъ скандинавскіе богатыри отъ Одина и Ньорда (см. Grimm, D. M. 358), такъ варяжскіе князья ведуть свою родословную отъ Ратарскаго Сварожича; какъ Владимиръ внукъ Даждьбога, а не Перуна, такъ и Боянъ внукъ не русскаго Волоса, а западнаго Велеса. «чили въспъти было вѣщей Бояне, Велесовъ внуче». Veless-pan (Mat. Verb.). Мы видым какь въ XII выкы св. Авраамій ниспровергнуль въ Ростовъ идолъ Велеса; не забудемъ что о Ростовъ лътопись говорить: «и по темъ городамъ суть находници Варязи; а первіе насельници.... въ Ростовѣ Меря» и пр. 185).

Не одними названіями боговъ, приведенное мѣсто лѣтописи замѣчательно и извѣстіемъ о постановленіи въ Кіевѣ и Новгородѣ новыхъ кумировъ. Что у насъ были кумиры и до Владимира, намъ извѣстно по лѣтописи и изъ Ибвъ - Фоцлана; но сохранившееся и до Несторовыхъ временъ преданіе о невиданномъ дотолѣ великолѣпіи Перу-

нова идола («постави....Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ»), напоминаетъ объ изваяніяхъ вендскихъ боговъ у Масуди, Дитмара, Сефрида, Саксона грамматика и другихъ. Какъ у нашего Перуна серебряная, такъ у вендскаго Сатурна голова золотая (Charmoy, relat. de Mas. 320); идолъ Черноглава въ Книтлинга Сагъ является «Argenteo mystace insignis»; у нашего Перуна «усъ златъ». Не наводитъ ли это на мыслъ что Владимиръ вывезъ изъ Поморія или готовыя уже изображенія боговъ, или по крайней мѣрѣ вендскихъ художниковъ? 186).

О присутствіи вендскаго начала въ нашемъ идолопоклоненіи свидітельствуєть и другое любопытное обстоятельство. Въ исторіи изящныхъ искуствъ Аженкура (Storia dell 'arte D'Agincourt, Prato, 1829. VI. 380. Atl. tav. СХХ), приводится русская икона (XIV въка?), на которой между прочимъ изображены, подъ видомъ попираемыхъ крестомъ и изгоняемыхъ въ преисподнюю демоновъ, древнеславянскія, вендскія божества, въ чемъ меня преимущественно убъждаеть сходство иконы съ описаніемъ Поренутова идола у Саксона Грамматика: «Haec statua, quatuor facies repraesentans, quintam pectori insertam habebat, cujus frontem laeva, mentum dextera tangebat» (Saxo Gramm. XIV. 843). Поликефализмъ — отличительный знакъ вендскихъ идоловъ; о включеніи въ грудь или чрево идола добавочной головы (какъ у двухъ изъ изображенныхъ на нашей иконъ демоновъ), мнъ неизвъстно никакое другое свидътельство, кромъ Саксонова о Поренуть 187). Собачья фигура должно быть Чернобогъ (срвн. Hanusch, 187). Помъщенную надъ рисункомъ у Аженкура

11 .



EWA WOWLOUT ROTE WOWLOUT ROTE WOWLOUT REPARE WOWLOUT REPARE надпись, какой то Mickiewicz перевель безъ смысла: «О amici: et fortitudo mea adjuvabit me, uti lingo vulnerabit Dei genitrix Maria intemerata». Сатана, подъ видомъ языческаго бога взываетъ къ своимъ демонамъ: «О друзи сила моя, подвёгнетесь по мит, яко древомъ мя уязвъ въ сердце Мария изъ Въолиема». Какимъ путемъ, если не варяжскимъ, могло перейти на Русь, однимъ только Вендамъ извъстное изображеніе языческихъ идоловъ? И не доказываетъ ли сохранившаяся до XIV стольтія память объ этомъ не русскомъ языческомъ представленіи, что дъло идетъ здёсь о фактъ когда то сильно взволновавшемъ народное воображеніе? 188).

Изъ Поморія же перешло къ намъ и выраженіе дынять, дёлать дыню, которымъ означалась у западныхъ Славянъ, обрядная пляска совершаемая надъ могилою усопшихъ. Въ житіи св. Константина муромскаго читаемъ: «Невёрніи людіе видяще сія, дивляху ся, еже не по ихъ обычаю погребеніе творять, яко погребаему благовёрному Князю Михаилу въ знакъ на востокъ лицемъ, а могилы холмомъ не сыпаху, но ровно со землею; ни тризнища, ни дыни не дёяху, ни битвы, ни кожи кроенія не творяху, ни пица дранія» (у Солов. ист. Росс. І. прим. 72). Dyna, польскій припёвъ въ родё нашихъ гой, люли и т. д.; тупас — плясать; dynda — качели; dyndac, dyndati качаться (Linde, Jungm.).

Олегъ говоритъ о Кіевѣ: «се буди мати градомъ Рускимъ» (Лаер. 10). Это не русское выраженіе; оно не эстрѣчается болѣе въ лѣтописи и въ исторіи; оно неизвѣстно въ простонародіи, въ пѣсняхъ. Народъ называетъ

Москву матушкою, но не матерью городовъ; этимъ названіемъ не отличаются на Руси ни великій Новгородъ, и древніе Ростовъ, Суздаль и пр. Къ тому же нельзя допустить чтобы это названіе было дано въ первые, городу носившему, подобно Кіеву, имя мужскаго рода. По всеі въроятности, варяжскіе князья перенесли на свой русскій стольный городъ, то прозвище которымъ знаменитая Штетень славилась у Поморскихъ Славянъ: «hanc enim civitatem antiquissimam et nobilissimam dicebant in terra Pomeranorum, matremque civitatum» (Hist. Anonym. de Vita S. Otton. in Scrpt. rer. ep. Bamberg. I. 673).

Въ спискахъ лѣтописи древняго текста, кромѣ лаврентьевскаго, читаемъ: «и придоша къ Словѣномъ первѣе
(пръвое), и срубиша городъ Ладогу (Лагоду) и сѣде старѣйшій въ Ладозѣ (Ладогѣ) Рюрикъ» (Ипат. Хавби. «
Лавр. 8. прим. аа). Выраженіе срубища городъ обыкювенно принимаютъ въ смыслѣ: пристроили крѣпость, острогъ (Lelewel у Погод. Изслад. III. 51). Допуская возможность этого толкованія въ другихъ случаяхъ, я не
могу принять его здѣсь, потому что имя, а слѣдователью
и построеніе Ладоги, варяжская принадлежность.

Настоящимъ древнѣйшимъ названіемъ ладожскаго озера было Нево; такъ называется оно и у Нестора: «изъ него же озера (Илмеря) потечеть Волховъ и вътечеть въ озеро великое Нево». (Лаер. 3). Въ-книгѣ большаго Чертежа: «а корѣльское озеро пало въ озеро Нево, а Ладожское озеро тожь» (177. срвн. 178, 184—186). Теперь откуда два названія для ладожскаго озера? откуда два новое имя ладожскаго?

Имя озера Нево и ръки Невы производять отъ финскаго Newa-топь, болото (Renvall. Lex. l. finn. II. 9.— Савельевъ, Мухам. Нум. CLX. прим. 294); имя Ладога оть финскаго Altokas, волнистое (Sjögren, mém. 6 Série. II. 227, 228. № 143). Савельевъ думаетъ что финское имя Нево перенесено на озеро новгородскими Славянами, потому что Финны не могли же назвать озера «болотомъ». Но если отъ болотистыхъ береговъ Невы, Финны могли прозвать ее Newa — топь, болота, то по какой причина не допустить того же названія и для озера? Находимь же мы въ Панноніи извъстное Блатное озеро (Blatno, Platten-See), соотвътствующее по значенію финскому Newa; городъ Мосбургъ, лежащій при впаденіи Салы въ блатенское озеро, именуется Urbs Paludarum (Annal. Fuld. ad. ann. 896); древнее Labeatis (озеро въ Далмаціи у Лив. Страб. Плин. Птолем.) нынъ Crnogorsko Blato и т. д. Дъло въ томъ что двухъ финскихъ названій для одного и того же озера принять невозможно; еще менье одно финское Altokas, данное Финнами; другое финское же Newa, Нево --Славянами. Да и когда же и въ следствіе какихъ причинъ последовало это изменение имень? По мнению Шегрена и Савельева озеро Нево именовалось ладожскимъ еще до Рюрика, ибо отсюда имя Ладоги для города въ которомъ онъ поселился. Откуда же у Нестора имя Нево? Почему держится оно и въ последствій т. е. еще и въ XVII веке при названіи ладожскаго? Въроятно Шегренъ не впаль бы въ смѣшную ошибку, если бы зналъ что имя Ладоги для озера, отъ роду не существовало и есть ничто иное какъ переводъ съ нѣмецкаго der Ladoga-See; русское же названіе

озера Нево, отъ Нестора до нашихъ дней, всегда и безъ исключенія является подъ прилагательною формою «ладожское озеро», отъ построеннаго на его берегу города Ладоги 189). Этимъ объясняется совершенно естественно двойное названіе ладожскаго озера; и адріатическое море слыветъ подъ названіемъ венеціанскаго залива, Golfo di Venezia. Излишнимъ считаю доказывать что имя города Ладоги не отъ финскаго Altokas; волнистые города неизвѣстны въ географической номенклатурѣ народовъ.

Нево финское; ладожское — славянское имя ладожскаго озера. По прибытій въ землю новгородскихъ Славянъ, Рюрикъ выстроилъ или срубилъ на южномъ берегу озера Нево, городъ Ладогу — Лагоду (см. Лавр. 8. прим. аа. вар. хамби. сп.) т. е. увеселеніе, voluptas (Lahoda, Česk. любезность; łagodny, Polsk. любезный; лагодить — тёшитъ, и въ Поученіи Мономаха), названіе соотв'єтствующее по смыслу славянскимъ: Любечь, Любно, Т'єшень, Ротесь и т. д. Перестановка согласныхъ въ формахъ Ладога — Lahoda (не говоря уже о варіант'є Лагода хлібниковскаго списка) явленіе обыкновенное, какъ у вендскихъ Славянъ (срвн. вендскія Belgard, Stargard, Derwan, worna, — вм'єсто Belhrad, Starhrad, Drewan, wrana, Schafar. Sl. Alt. II. 616), такъ и у насъ.



## ОВЩЕСЛАВЯНСКІЯ ОСОБЕННОСТИ ВАРЯЖСКИХЪ (ВЕНДСКИХЪ) КНЯЗЕЙ И ДРУЖИННИКОВЪ.

Какъ въ занесенныхъ къ намъ съ балтійскаго поморія вендскихъ словахъ, учрежденіяхъ, формахъ язычества и т. д., мы находимъ доказательства западно-славянскому происхожденію варяжскихъ князей; такъ изъ дошедшихъ до насъ общеславянскихъ особенностей ихъ быта, мы заключаемъ о невозможности ихъ не-славянскаго происхожденія. Избъгая повторенія уже всъмъ извъстныхъ доказательствъ, я только для памяти указываю на совершенное тождество княжескаго родоваго начала у насъ и у прочихъ славянскихъ народовъ; на поклонение Олега, Игоря, Святослава — Перупу и Волосу, по русскому закону; на постановленіе Владимиромъ славянскихъ идоловъ въ Кіевъ и т. д. Только для памяти повторяю, что мнимо-норманское начало не оставило у насъ ни одного следа ни въ языке, ни въ религіи, ни въ правъ, ни въ обычаяхъ. Оспоривать общія міста на которыхъ, за недостаткомъ болье существенныхъ доказательствъ, норманская школа утверждаетъ

свое мнѣніе о скандинавизмѣ варяжской Руси, я не буду; всякій пойметь что если на примѣры воинственности, сластолюбія, гордости, мстительности и т. п. у Норманновъ и русскихъ князей, я не отвѣчаю сотнями подобныхъ примѣровъ изъ прочихъ славянскихъ исторій, я это дѣлаю не по педостаку матеріаловъ, а потому что одна только частная, характеристика вяряжскихъ князей можетъ вести насъ къ опредѣленію ихъ народности.

Изъ мало изследованныхъ до сихъ поръ общеславянскихъ частностей домашняго быта варяжскихъ князей, особенно замечательны следующія:

Бритье головы и бороды. — Левъ Діаконъ описываетъ следующимъ образомъ наружность Святослава: «έψιλωμένος τον πώγωνα, τῷ ἄνωθεν χείλει δασείαις καὶ ἐις μήχος καβειμέναις βριξί κομών περιττώς την δε κεφαλήν πάνυ έψίλωτο παρά δε Σάτερον μέρος αυτής βόστρυχος άπηώρητο, την του γένους εμφαίνων ευγένειαν (Leo Diac. ed. Bonn. 156). Боннскій переводъ невѣренъ: «barba rara, praeter labrum superius, densis et in longitudinem promissis capillis bene pilosum. Capite item erat admodum glaber, nisi quod ad utrumque latus cincinnus dependebat, nobilitatem generis declarans». ψιλόω — attenuo, nudo, privo; deglabro, depilo: ψιλοῦμαι — glabresco; εψιλώμενος nudatus (Gloss. vet.). Следовательно έψιλώμενος τον πώγωνα не значить что у Святослава борода была радкая, barba rara, а бритая; онъ же самъ безбородый, nudatus barba. — Βάτερον μέρος переведено utrumque latus. Βάτερος, Затероч — alteruter, alterutrum; одинъ, одно изъ двухъ; έπὶ βατερά — in diversum, in alteram partem. «ὁ βάτερος

μέν τοῖν δυοῖν Διοσχόροιν» (Menand. ap. auctor. de barbar. 195) — одинъ изъ двухъ Діоскуровъ. «Χρύσιππος δε λέγων τόν βάτερον των Διοσκούρων, εσχάτως βαρβαρίζει, ως φησι Παυσανίας» (Eustath. p. 1573, 60 in Thes. Gr. l. ed. Didot, v. βάτερος). Неопредъленность значенія испорченнаго греческаго βάτερος, допускаеть двоякое объясненіе мѣста Льва Діакона. Слова: «παρά δὲ βάτερον μέρος αὐτῆς βόστουχος ἀπηώρητο» могуть значить: ad utrumque latus capitis cincinnus dependebat n ad unum capitis latus. Kaрамзинъ (I. 192) избралъ послѣднее чтеніе, безъ сомнѣнія какъ указывающее на малороссійскій казацкій чубъ; между темъ, Козьма пражскій говорить о знатномъ Чехѣ временъ Болеслава грознаго (932): «Quos ut vidit Dux buxo pallidiores prae timore, unum qui fuit primus inter seniores, apprehendens per circinnos (cincinnos) verticis, ut fortius valuit, percutiens amputanit ceu teneri papaueris caput» (I. 13). Зд $\pm$ сь д $\pm$ ло идеть, кажется, какъ у Святослава по боннскому переводу, о раздвоенномъ чубъ, висъвшемъ по объимъ сторонамъ головы. Венгерскіе язычники носили тройные чубы: «Primus autem inter Hungaros, nomine Vatha, de castro Belus, dedicavit se daemoniis, radens caput suum, et cincinnos dimittens sibi per tres partes, ritu paganorum» (Thwrocz ap. Schwandt. Scrpt. rer. Hung. I. 129).

Руяне брили голову и бороду; волосы на головъ иногда подстригали коротко. Такъ Саксонъ грамматикъ объ идолъ Святовита въ Арконъ: «Corrasae barbae, crines attonsi figurabantur, ut artificis industriam Rugianorum ritum in cultu capitum aemulatam putares» (XIV. 823).

Тоже самое объ идолѣ Святовита въ Hist. episc. Cammin: «Idolum autem erat quadriceps, humanam staturam adaequans, resecta barba et capillis, oblonga veste talari amictum» (Scrpt. rer. ep. Bamberg. II. 509). Мы видъли совершенное сходство въ описаніи Перунова идола у Нестора, съизображениемъ кумира Черноглава въ Книтлинга Cart; у одного «усъ злать»; у другаго «mystax argenteus»; ни русская лътопись, ни скандинавская Сага не упоминають о бородѣ и о волосахъ. Только одинъ верховный \* жрецъ у Руянъ, носилъ длинные волосы и бороду, противно народному обычаю: «Hujus (Svanteviti) sacerdos, praeter communem patriae ritum, barbae, comaeque prolixitate spectandus» (Saxo Gramm. XIV. 824). И у насъ бълозерскіе волхвы являются съ бородами: «Янъ же повель бити я, и потергати брадь ею» (Лавр. 76); обстоятельство подтверждающее мн вніе Моне о финолитовскомъ происхождении арконскихъ жрецовъ  $Heid.\ I.\ 183)^{190}$ ). Ибнъ-Гаукалъ свид ${}^{\circ}$ ьтельствуеть о языческомъ обычав Руси брить бороду другь другу (Fraehn, Ibn-Foszl 266); Димешки разсказываеть что изъ Руссовъ · одни брѣютъ себѣ бороду, другіе окрашиваютъ ее сафраножелтымъ цвътомъ (ibid. 73); Эдриси (Хвольс. Ибнъ-Даста, 50), что некоторые изъ Руссовъ брется, между темъ какъ другіе отращивають себѣ бороды; въ послѣднихъ (см. гл. XIX) мы угадываемъ или Норманновъ сокрытыхъ подъ общимъ названіемъ Руси или крещеную Русь 191). На миніатурныхъ рисункахъ вольфенбиттельской легенды и вышеградскаго кодекса (1006 и 1129), древніе Чехи представлены съ коротко подстриженными волосами, длинными усами и безъ бороды. Славяниномъ, по бритой головъ, оказывается Саксоновъ «Sveno, superne tonsus» (VIII. 381), уже тождественный по имени съ славянскимъ Свеномъ (Sven ac Sambar), о которомъ упоминается въ числъ Гаральдовыхъ спутниковъ (ibid. 377). Мы не имъемъ положительныхъ данныхъ о славянскихъ чубахъ; носили ли ихъ одни князья у извъстныхъ племенъ или отличались только длиною чубовъ? Дитмаръ говорить о Лутичахъ: «pacem abraso crine supremo et cum gramine, datisque affirmant dextris» (VI. 65). Изъ этихъ словъ Воцель  $(Grundz. \ d. \ b. \ Alt. \ 216)$  заключаеть что Славяне им'вли обыкновеніе носить пучекъ волосъ на передней части головы; мн кажется что Дитмаръ указываетъ именно на чубъ и на темя; при совершеніи клятвъ, Лутичи в роятно обръзали конечные волосы своихъ чубовъ, а быть можетъ и самые чубы, crinis supremus; слово чубъ, чуприна (польск. czub, czupryna, чешск. čub, čupryna) существуетъ у всѣхъ славянскихъ народовъ. На Руси стали отпускать волосы и бороду, только въ следствіе принятія христіанской веры; такъ монахъ Адемаръ объ эпохѣ Владимира: «post paucos dies quidam Grecus episcopus in Russiam venit, et medietatem ipsius provintiae, quae adhuc idolis dedita erat, convertit, et morem Grecum in barba crescenda et ceteris exemplis eos suscipere fecit» (Adem. hist. l. III. ap. Pertz, VI. 129. 130). Въ договорахъ, памятникъ языческихъ временъ, нѣтъ статьи о бородѣ; въ Правдѣ, составленной подъ вліяніемъ новыхъ христіанскихъ обычаевъ, положено 12 гривенъ продажи за порваніе бороды: «а кто порветь бородоу, а въньметь знамение, а вылъзуть людие,

то 12 гривенъ продажѣ; аже безъ людии, а въ поклепѣ, то нѣту продажи» (Р. Пр. II. § 60).

Приношеніе волось въ жертву богамъ было у всёхъ народовъ обычаемъ глубокой древности; постоянное бритье головы отличительною чертою азіатскихъ религій, преимущественно фригійскаго идолопоклоненія; у Гомера (Il. IV, 533). Өракійды названы чубоносцами, акоокорог, Плутархъ (Thes. V) указываетъ на аравійское происхожденіе бритья бороды и волосъ у еввійскихъ Абантовъ. Отъ того же восточнаго источника ведутъ в роятно свое начало и постриги славянскія. О польскихъ пострижинахъ свидьтельствують Мартинь Галль, Кадлубекь, Длугошь и прочіе 192); у насъ языческія постриги переходять (подобно другимъ древнеславянскимь религіознымъ обычаямъ) въ соотвътствующій имъ христіанскій обрядъ восточной церкви, удерживая отъ первобытнаго своего значенія, сажаніе на коня и духовное свойство между постригающимъ и родственниками постригаемаго (см. Карамз. III. прим. 143. 331. — Cherup. p. np. I. 210, 211. — Jasp. 172, 173.—Ипат. 141.—Новг. 46). Мацеевскій, нисколько не заботящійся объ изученіи источниковъ, силится доказать чисто христіанское (восточное) происхожденіе славянскихъ пострить (Ист. первоб. церкви у Слав. 175 — 189); онъ не поняль существеннаго отличія обоихь обрядовь; языческимъ, знаменовалось пожизненное соблюдение народнаго обычая постриженія или бритья; христіанскій — быль временнымъ символическимъ жертвоприношеніемъ.

Какъ славянскіе источники свидѣтельствуютъ о всеславянскомъ обычаѣ бритья или постриженія бороды и волосъ,

такъ, напротивъ, германскіе о неприкосновенности и религіозномъ значенім той и другихъ, у всёхъ народовъ германскаго племени. Длинные волосы были отличительнымъ знакомъ свободнаго мужа; бритая голова клеймомъ раба. Франки признавали только reges crinitos; у Григорія турскаго Клодвигь названъ Chlodovaeus Comatus. Германскіе язычники клялись волосами и бородою (Водановой); клятва per capillos воспрещается въ Новеллахъ 77.с. 1. § 1. Скандинавскій Одинь прозывался Harbardr, Sîdranı, (haarreich), Siðskeggr (bartreich); Торъ — краснобородымъ, rauðskeggiadr (Grimm, D. M. 134. 161). Въ древней Эддъ (Rigsmal) говорится о волосахъ и бородѣ свободныхъ людей, ярловъ и конунговъ. Jomsvikinga Cara сохранила преданіе о томъ, какъ осужденные на обезглавление норманские викинги заботились передъ смертію, о неприкосновенности своихъ волосъ. «mox vir juvenis producitur, magna coma et bombycis instar flava. Thorkel solitam quaestionem proponit. Ille .... hic comam a capite expeditam teneat, caputque raptim attrahat, ne coma sanguine madescat» (Scrpt. h. Isl. XI. 139, 140). Обрите головы почиталось у германскихъ и скандинавскихъ народовъ высшимъ безчестіемъ; о примърахъ см. у Гримма (DRA. I.239-241.283— 286. II, 702. 703) 193). И теперь, на скандинавское ли происхожденіе указываеть бритая голова Святослава? И возможно ли допустить что бы уже во второмъ поколеніи династіи, знаменіемъ благородства норманскаго конунга (τοῦ γένους εὐγένειας), явилось то, что у Норманновъ почиталось клеймомъ позора и рабства?

Верховая взда. До XII столетія Норманны не знали

у себя верховой ізды. О Датчанахъ временъ короля Николая, въ началѣ XII столѣтія, Саксонъ грамматикъ говорить: «nec dum enim Dani externas obequitando pugnas conficere noverant» (Saxo Gramm. XIII. 619). При Эрикъ III (1137) они переняли у поморскихъ Славянъ обычай сражаться верхами; «и съ тъхъ поръ, говорить Саксонъ (XI.~661), потомство тщательно хранило этотъ обычай». О неумъніи ъздить верхомъ Норманновъ IX въка въ Англіп и во Франціи, свидетельствують все летописцы. «Irruptionibus namque creberrimis cuncta vastando circumeuntes, primo quidem pedites, eo quod equitandi peritia deesset; deinde equis vecti more nostratum per omnia vagantur» (Willelm. Gemmet. II. c. 7. p. 219). «Pervenit magnus paganorum exercitus in Anglorum terram, et hiberna coeperunt in Orientalibus Anglis, ibique equites facti sunt» (Chron. Sax. ad ann. 866 p. 78). «Hoc anno pagani transibant in Franciam, et Franci cum iis proeliati sunt; ibi autem facti sunt pagani equites» (ibid ad ann. 881 p. 86) 194). Кругъ (Forsch. II. 421. Anm. \*) и г. Куникъ (Beruf. II. 100 ff.) переносять эту особенность скандинавскихъ народовъ и на варяжскую Русь. Что какъ у прочихъ славянскихъ племенъ, такъ и у Руси простое войско сражалось пъшимъ и не знало верховой фады, явствуеть и изъ разсказа Льва Діакона о неумѣніи Руси 972 года сражаться верхами (Leo Diac. ed.  $Bonn. \ 134)^{195})$  и изъ позднѣйшихъ свид ${
m transformation}$  нашихъ льтописей: «и рекоша Новгородци; княже, не хочемъ измерети на конихъ, нъ яко отчи наши билися на Кулачскъ пъши; князь же Мьстиславъ радъ бысть тому. Новгородци же, съсъдавъше съ конь и порты съметавъше, боси сапогы съметавъше поскочища, а Мьстиславъ потха за ними на конихъ (Новг. 34, 35). Въ воскресенской летописи и другихъ, Новгородці! отвѣчаютъ: «на конехъ не ѣдемъ» (Карамз. III. прим. 168). Но если простое войско сражалось пешимъ, то по западному, преимущественно вендскому обычаю, князья и ихъ приближенные были всегда на коняхъ. Біографъ св. Оттона разсказываеть объ одной вендской боярынъ въ Каменцъ: «erat autem multam habens familiam, et non paruae auctoritatis matrona, strenue regens domum suam, et, quod in illa terra magnum videbatur, maritus ejus, dum viveret, in usum satellitii sui (дружины), triginta equos cum adscensorisuis habere consueverat. Fortitudo enim et bus potentia nobilium et capitaneorum secundum copiam vel numerum aestimari solet caballorum: Fortis, inquiunt, et potens ac dives ille, tot vel tot potest habere caballos; sic que audito numero caballorum, numerus militum intelligitur» (Anonym. de Vita S. Otton. in Scrpt. rer. ep. Bamberg. I. 668). Здёсь передъ нами славянская конная дружина — komonstwo. Въ 1010 году вендскій князь Мстивой предпринималь походь въ Италію, съ тысячью отборныхъ конниковъ (Ad. Brem. c. 85. — Helmold 1. cap. XVI). У языческихъ Чеховъ воеводы были всегда на коняхъ: «Vskoči Vojmir na svój ruči komon» (Cestm. a Vlasl. 32). «Vzhóru na kone, s koni za vrahu Preže vše vlasti. Ruči koni neste Vpatáh za nimi našu krutost» — «Zábojevi voji rozehnahu še v šir, Vezdě po vlasteh hnahu luto po vrazeh; Vezdě srázehu je i stupahu koni» (Záboi, 48, 49).

(Beruf. I. 36. — cfr. Dahlmann, G. v. Dän. I. 124). По этимъ огромнымъ сѣкирамъ получили варанги у Грековъ, спеціальное названіе сѣкироносцевъ πελεκυφόροι.

Дъю другое русскіе топоры, и донынъ неразлучное домашнее орудіе русскаго селянина; они употреблялись состоявшими на собственномъ иждивеніи простолюдинами и на войнъ, и на корабляхъ; только напрасно видитъ въ нихъ норманская школа огромныя двуострыя норманскія съкиры, Streitaxt. Изъ иноземныхъ писателей упоминающихъ о топорахъ у Руси, мнъ извъстны: 1) Никита Давидъ Пафлагонскій. — Онъ говорить о топорахъ (αξίναι) которыми въ 865 году, Руссы изрубили на кормъ одного изъ своихъ кораблей, 22 служителей патріарха Игнатія (Нест. Шлец. II. 43). 2) Ибнъ-Фоцинъ. — «Каждый изъ нихъ, говоритъ онъ о Руссахъ, имъетъ ири себъ топоръ, ножъ и мечь. Безъ этого оружія ихъ никогда не видать» (Fraehn, Ibn-Foszl. 5). 3) Константинъ багрянородный. — Въ числъ снарядовъ для 9 русскихъ кораблей, отправлевныхъ въ ноходъ противъ Крита въ 949 году, выведено: 500 топо--ровъ (τζικουρίων φ') на суиму 50 нумизмовъ; 200 топоровъ ( $\pi$ ехехію  $\sigma$ ) на 20 пумизмовъ (de Cerim. ed. Bonn. I. 674) 198). 4) Левъ Діаконъ. — Императорскій воевода Іоаннъ Куркуа изрубленъ Руссами въ 972 году, мечами и топорами ξίφεσι καὶ πελέκεσι ( $L\epsilon o$  Diac. ed. Bonn. 148). Какіе это были топоры, видно изъ свидътельства нашихъ льтописей: «пъщии же не ожидаючи Ивора, удариша на Ярославлихъ пъщевъ и кликнуща, они веръгше кій, а они топоръ, отбъжати имъ» (Троицк. 214). Конечно здъсь дъю идеть не о норманскихъ съкирахъ, ибо сражаются босью

Новгородцы в Смоляне. Такими же домашними топорами были вооружены и вендскіе простцы: «Securibus et gladiis, aliisque telis armati» (Anonym. de Vita S. Otton. in Scrpt. rer. ep. Bamberg. I. 670); и Печенъти въ XI столътіи: «ἀξίνας γεωργικάς...λαμβάνοντες» (Cedren. ed. Bonn. II. 589). Летописецъ удивляется Сбыславу Якуновичу, который «бьящеться единымъ топоромъ» (Лаер. 206); странно было бы удивляться норманской съкиръ. Ибнъ-Фоцланъ подробно описывающій харалужные мечи Руссовъ, молчить о бранныхъ съкирахъ 199); значить овъ видълъ не скандинавскія, серебромъ и золотомъ обитыя оха (см. Strinholm, Wikingz. II. 358), а простые славянскіе топоры. Цена каждому русскому топору, у Константина багрянороднаго, составляеть на наши деньги, около 35-ти копъекъ серебромъ (см. о нумизмъ-золотникъ, Круга, zur Münsk. Russl. 48. 132); неужели Кнуть требоваль оть Норвегіи двинадцать рублей шестьдесять копфекъ дани?

Кромѣ топоровъ которыми сражались смерды простолюдины, наша лѣтопись знаетъ потѣшные топорцы, оружіе князей, воеводъ и дружинниковъ, въ мирное время. Таковы топорецъ Яна, топоръ который Глѣбъ держалъ подъ скутомъ (Лавр. 75, 78 подъ 1071 г.) и пр. Кругъ (Forsch. II. 426. Апт.) мечтаетъ и здѣсь о норманской сѣкирѣ, Streitaxt; какъ справедливо видно изъ текста лѣтописи: «Они же сташа исполчившеся противу, Яневи же идущю съ топорцемъ, выступиша отъ нихъ 3 мужи.... Они же сунушася на Яня единъ грѣшися Яня топоромъ, Янъ же оборотя топоръ удари ѝ тыльемъ, повелѣ отрокомъ сѣчи ѓ; оии же бѣжаша въ лѣсъ». Топорецъ Яна съ тыльемъ

является у Круга двуострою норманскою съкирою, въроятно öxi mikla! Гльбъ держить «подъ скутомъ» норманскую съкиру, величиною въ человъческій рость 900). Изъ примъровъ употребленія на Руси настоящей бранной сѣкиры (но только не норманской), древнерусская исторія знаеть, кажется, только одинь, почему о немъ и упоминается особо въ летописи; это топоръ съ паворозою на рукъ, которымъ князь Мстиславъ былъ вооруженъ въ знаменитой Липицкой битвѣ (Троицк. 214). Какъ на Руси, такъ и у западныхъ Славянъ, бранная съкира мало извъстна; въ кралодворской рукописи упоминается о ней только разъ: «Krvacéti Kruvoj pod sekerú mestnu» (Cestm. a Vlasl. 30). Безимянный біографъ св. Оттона величаетъ напрасно именемъ бранной съкиры (bellica securis) простой топоръ, которымъ вендскій поседянинъ (possessor agri) ударилъ епископа, хотъвшаго срубить оръховое дерево, посвященное идоламъ (Anonym. in Scrpt. rer. ep. Bamberg. I. 175).

Народнымъ славянскимъ оружіемъ былъ мечь. О крещеныхъ Руссахъ, бывшихъ при пріемѣ тарсійскихъ пословъ въ Константинополѣ въ 946 году, Константинъ багрянородный говоритъ, что они держали въ рукахъ небольшія знамена н были вооружены щитами и своими (національными) мечами: феройутеς кад та єаитой отабіа (de Cerim. ed. Bonn. I. 579)  $^{201}$ ). Эти раптирыє 'Рос не варанги ни по имени, ни по вооруженію; гдѣ у нихъ славянскій обоюду острый мечь опабіо (такими мечами платять Поляне казарскую дань Лаєр. 7), тамъ у варанговъ датская сѣкира: «фероутеς тас педехас айтой, єпі той кар-

ποχείρων αὐτῶν» (Codin. Curop. de offic. ed. Bonn. 49). Обоюду острыми мечами были вооружены и славянскіе телохранители у Калифовъ (Charmoy, 379, 380). Претичь, воевода Святослава въ 968 году, меняясь оружиемъ съ печенъжскимъ княземъ, даетъ ему броню, щитъ, мечь (Лавр. 28). Греческій императоръ посылаеть Святославу не съкиру, а мечь, по сказочному, но тъмъ болъе народный обычай обличающему преданію Нестора (там же, 30). Въ договоръ Олега: «Аще ли ударить мечемъ или бьеть кацъмъ любо съсудомъ, за то удареніе или убьеніе да вдасть литръ 5 сребра по закону Рускому». Въ Игоревъ: «Ци аще ударить мечемъ, или копьемъ, или кацъмъ любо оружьемъ Русинъ Грьчина, или Грьчинъ Русина, да того дъля гръха заплатить сребра литръ 5, по закону Рускому». Въ Русской правдъ: «Аще оутнеть мечемь а не вынемь его, любо роукоятью: то 12 гривенъ за обидоу» (I. § 4. срви. §§ 5, 6, 7, 8). Некрещеная Русь 944 года клянется полагая «щиты своя, и мфчф своф наги, обручф своф и прочая оружья» (Лавр. 82). Неужели, еслибы Русь и варяжскіе князья были отъ Норманновъ, не было бы упомянуто ни въ одномъ изъ этихъ мъсть о норманской съкиръ? Въ словъ о полку Игоревъ изчислены изъ различныхъ орудій: мечи, копья, сабли, сулицы, шереширы, стрѣлы, луки, шеломы, щиты; о съкирахъ ни слова. Сами Скандинавы свидетельствують о существенномъ отличіи между норманскимъ и русскимъ оружіемъ. Въ прибавленіяхъ къ исторіи Олафа святаго, читаемъ: «Vaeringorum aliquis in Gardis ad orientem juvenem servum emerat, qui etsi mutus linguaeque usu destitutus esset, tamen bene cordatus et

circa multas res sollers erat. Cum loqui non posset, nemo, qua de gente ortus esset, novit; plerique eum Norwegum esse autumabant, eo quod arma, quibus Vaeringis opus est, fabricavit et ornavit» (Additam. hist. Ol. S. F. F.). Нѣмой рабъ, купленный на Руси, признанъ Норвежцемъ, потому только что умѣлъ выдѣлывать оружіе, употребляемое вэрингами. Очевидно это оружіе было отлично отъ туземнаго русскаго. Магнусъ выѣзжаетъ изъ Руси «russica armatura indutus» (hist. de Magno B. cap. 10) 202).

За исключеніемъ сабель и, кажется, шереширъ перешедшихъ къ намъ отъ степныхъ народовъ, все остальное оружіе Руси обрѣтается и у другихъ славянскихъ племенъ, подъ одинаковыми названіями.

Мореходство. — Эверсъ справедливо замѣтилъ что Русь не переняли отъ Норманновъ ни одного названія своихъ кораблей и принадлежащихъ къ нимъ снастей и орудій; онъ ошибается утверждая что, за исключеніемъ ладіи, остальныя русскія названія кораблей заняты отъ Грековъ (Vorarb. 157, 158). Славяне охотно плавали по морямъ и по рѣкамъ; въ особенности Венды и Русь (черноморская Русь по преимуществу) отличались наклонностію къ мореходству. Они находили въ своемъ языкѣ всѣ нужныя слова для обозначенія морскихъ и рѣчныхъ судовъ, снастей и т. д. Но сохраняя туземныя названія для своихъ туземныхъ кораблей, они (по крайней мѣрѣ Русь) обыкновенно прилагали кораблямъ иноземныхъ народовъ, названія взятыя изъязыковъ этихъ народовъ.

Для финскихъ судовъ лѣтопись знаетъ финское слово лойва, laiwa, которымъ до сихъ поръ Чухны называютъ

большія суда (Renvall, I, 262). «Въ то же лѣто ходиша Корѣла на Емь, и отбѣжаша 2 лоиву бити» (новгор. 9. срен. 64).

Для германо-норманскихъ, 1) Шнека. По Скандинавски Snaeka, Англо-Сакс. Snacca (Ihre, Gloss. Sueo-Goth.); на средневъковомъ латинскомъ Isnecia vel Ilnechia; Teutonibus Snack et Sneck (Du Cange v. naca). «Вь то же льто приходи Свынскый князь съ епископомъ въ 60 шнекъ на гость, иже изъ заморья шли въ 3 лодьяхъ» (Новгор. 9, срви. 13). «Единъ именемъ Гаврило Олексичь: се наъха на шнеку, видъвъ королевича мча подъ руку» и пр. (Лавр. 206). 2) Byca. «Busse, navigii genus grandioris, a similitudine pyxidis, quae Anglis Busse dicitur, appellatum.... Philippus Mouskes in Philippo Augusto: Roges, et Busses, et Vissiers» (Du Cange v. Busse-Busa). «Того же льта пришедши Мурмане воиною, въ 500 человъкъ, въ бусахъ и въ шнекахъ, и повоеваща въ Варзугѣ погостъ корѣльскын» (Новг. 108). «и побища Нѣмецъ много, овыхъ на мори въ бусахъ побища и истопиша» (Псковск л. подъ 1447 г. у Карамз. V. прим. 318). «а будеть товаръ у Нѣмчина въ бусѣ, и Новгородцу той товаръ у нѣмчина добровольно взяти и съ бусы черезъ край въ лодью ит. д. (Сборн. Мухан. 40 подъ 1482 г. <sup>208</sup>).

Для греческихъ судовъ, 1) Дроманы. «Романъ же царь посла на дроманы, елико бяху въ Константине градѣ, сфеофаномъ патрикіомъ, на Русь лодейныя вой» (Пол. сп. у Шлец. Нест. III. 35). «Посланъже на ня въ трырѣхъ, рекше оляди дромоны (рета триром кай брорайми), елико бяху въ Костянтини градѣ, патрикій Өеофанъ, породина-

стевонь и протовестіарій саномъ» (прилож. ка Давр. л. 245. cm. 2). Δρόμων, navigii genus. Zonar. Lex. p. 570:  $\Delta$ ρόμων, είδος πλοίου (Thes. g. l. v. δρόμων). Dromones, naves cursariae, expediti cursus navigia.... Isidorus lib. 19. orig. cap. 1: Longae naves sunt, quas Dromones vocamus, dictae, quod longiores sunt ceteris» etc. (Du Cange, v. dromones). 2) Кувары, Кубары. «И о томъ, аще обрящють Русь кубару (въ проч. сп. кувару) Гречьскую въвержену на коемъ любо мѣстѣ» и пр. (Лавр. 22. Доюв. Игоревъ)». «Она же (царевна Анна) съдъщи въ кубару, цъловавши ужики своя, съ плачемъ поиде чрезъ море» (παμε οκε, 47). Κουμβάριον, κυμβάριον, κομπάριον (Du Cange, Gloss. Gr.), длинное судно, ходящее на веслахъ, и называющееся теперь галерою (срвн. Theoph. Contin. ed. Bonn. 196). 3) Оляди. «Феофанъ же устръте я въ олядъхъ (въ одномъ Лавр.: въ лядъхъ) со огнемъ» и пр. (Давр. 19). «Темже пришедшимъ въ землю свою, и поведаху кождо своимъ о бывшемъ и олядьнъмь огни» (тамъ же). Срвн. Амартолово: «въ трырѣхъ (τριήρις — triremis), рекше оляди дромоны». Шлецеръ (Hecm. III. 59) пишетъ: «оляднемъ огни или о ляднемъ, слова необъяснимыя; нъть ли отъ ладіи прилагательнаго слова ладній, т. е. огонь употребляемый на корабляхъ, какъ греческое Задабσιον πύρ, морскій огонь?» Оляди ничто иное какъ словенская (руссо-болгарская) форма греческаго χελάνδια. О древнеславянскомъ, преимущественно вендскомъ ринизмѣ говорено уже выше; греческое придыханіе всегда выпускается у русскихъ Словенъ; превращение е въ ο (χελάνδιαоляди) совершается по примъру русскихъ олень (jelen),

озеро (jezero) 204) и т. д. 4) Скедін, скеди. идуть Русь на Царьградъ скедій 10 тысящь» (Лавр. 18). «приплу Русь на Костянтинь градъ лодіами, тысящь 10, иже и скеди глаголемъ» (прилож. къ Лавр. л. 245. ст. 2). Это слово очевидно тождественно съ греческимъ: σχεδία, navis quae subito et tumultuariè fit, et q. d. ex propinquo sumta, referendo id ad tempus, ἐκ τοῦ σχεδον καὶ έγγυς κατά χρόνον. Eusth. Τόσσον έπ ευρείην σχεδίην ποιήσατ΄ 'Οδυσσέυς. Hom. Od. E. 251. (Thes. g. l. v. σχεδία). «Schedia a Gr. σκεδία. Festo genus navigii inconditum, id est, trabibus tantum inter se nexis factum; cui accedit quod Galli Radeau, train dicimus. Ulpian. leg. I § 6 ff. de exercit. ait: Sive in stagno sit, sive Schedia sit». Şaxon. Sceg&, Danis vett. skeid, est navis constrata et militaris (Du Cange v. Schedia). Норманская школа не преминула указать на это сходство датскаго skeid съ русскимъ скеди (Kunik, ap. Krug. Forsch. II. 810. Anm.\*); но едвали есть что общее между этими словами. Русская редакція передаеть вь этомъ мість буквально продолжателя Георгія Амартола (Cod. Vatic. ined. 153. Cfr. Theoph. Cont. ed. Bonn. 423, 424). Откуда же взялись въ ней, не существующія въ оригиналь слова: «иже и скеди глаголемъ»? Мић кажется что переводчикъ решительно не зная что ему дѣлать съ греческимъ: «οί καὶ Δρομῖται λεγομένοι, приняль слово броріта за однозначащее съ дромонами (онъ и не подумаль о среднемь родь предъидущаго πλοίων) и передалъ греческую фразу своимъ: «иже и скеди глаголемъ». Назвать русскихъ кораблей дромонами онъ не могъ, такъ какъ дромоны тутъ же являются императорскими

кораблями «μετά τριήρω» καὶ δρομώνων» а въ переводѣ: «въ трырѣхъ, рекше оляди дромоны»; всего проще ему показалось замѣнить одно греческое названіе кораблей, другимъ греческимъ же σχεδία — скеди; тѣмъ болѣе что въ этимологіи какъ того, такъ и другаго слова лежитъ тоже значеніе быстро ты. Его промаху нечего удивляться. Онъ переводить нарѣчіе ἀκολούδως, pone, своимъ яко лувьже; σκόπος (meta, цѣль) славянскимъ стража; вмѣсто ἱερατικοῦ κλήρου читаетъ στρατικοῦ и обращаетъ монаховъ въ ратный чинъ и т. д.

Общеславянскими названіями судовъ оказываются:

1. Лодія, ладія; у Чеховъ lod, lodj, lodie; polsk. lódz, lodzia; vind. ladja (срвн. Срезневск. мысли объ ист. р. яз. 153 205). Мы находимъ въ льтописи собирательныя лодь и лодье (Новгор. І. 41). Лодьями назывались однодеревки на которыхъ Русь отправлялись для торговли или войны къ Царюграду; у Константина багрянороднаго μονόξυλα (de adm. imp. ed. Bonn. 74). Такими однодеревками или лодьями были еще посланныя Ярославомъ противъ Грековъ въ 1043 году: «καὶ πλοίοις έγχωρίοις τοίς λεγομένοις μονοξύλοις εμβαλών κατά τῆς πόλεως εξορμά» (G. Cedren. ed. Bonn. II. 551). «И пойде Володимеръ въ лодьяхъ, и придоша въ Дунай, поидоша ко Царюграду» (Лавр. 66 подт 1043 г.). На такихъ же туземныхъ (Еүхыρια) лодіяхъ-однодеревкахъ нападали на Царьградъ черноморскіе Руссы VII стольтія (Тавроскивы), въ качествь аварскихъ союзниковъ (см. Отр. о вар. вопр. Гедеон. 54-57). Константинъ Манассій называетъ ихъ лодіи αὐτόξυλα πλοία (C. Manass. ed. Bonn. v. 3766); патріархъ Никифоръ

μονόξυλα ακατια (ed. Bonn. 20); пасхальная хроника μονόξυλα (Chron. Pasc. ed. Bonn. 1. 724). Замъчательно что по числу людей, Олеговы лодіи совершенно схожи съ большими хорватскими, о которыхъ упоминаетъ Константинъ багрянородный; и ть и другія вмъщали каждая по 40 человъкъ (Лавр. 12.— de adm. imp. ed. Bonn. 151); тоже число и у Вендовъ: «Rettibur, Vindorum rex.... adduxit trecentas liburnas Vendicas, quarum singulae quadragenos quaternos viros, binosque equos vehebant» (hist. Har. Gill. et Magn. caec. in Scrpt. h. Island. VII. 185); лишніе 4 человіка для двухъ коней. Савельевъ (Мухам. Нум. CXXXVIII. прим. 251) говорить что «однодеревками μονόξυλα, эть лоды названы не потому, чтобы выдолблены были изъ одного дерева, то были бы челны, а по той причинъ что не зная еще искусства распиловки досокъ, тогда употребляли для постройки судна цъльныя деревья, распластанныя на двое». Я не могу согласиться съ этимъ объясненіемъ. Во первыхъ, распиловка досокъ искусство довольно первобытное; во вторыхъ, μονόξυλα πλοία всегда означають у Грековъ суда выдолбленныя изъ одного дерева (см. Thes. g. l. v. μονόξυλος); по свидътельству Зонары, сами Русь называли свои лодьи однодеревками: «Ex eo Rossorum princeps (Владимиръ въ 1043 году) occasione sumpta, statim plurimis nauigiis compactis, quae apud eos monoxyla vocantur, .... Propontidem penetrat etc. (I. Zonar. annal. III. ed. Feyerab. 125). О германскихъ однодеревкахъ у Плинія: «Germaniae praedones singulis arboribus cavatis navigant, quarum quaedam et triginta homines ferunt» (XVI. 76) Мнъ кажется всего естественные объяснение Круга (zur Münzk. R. 66. 69, 70), взятое изъ Бопланова описания казацкихъ судовъ въ XVII столыти, что однодеревками наши лодин назывались потому что въ основу имъ полагалось одно выдолбленное дерево.

2. Корабль. Шлецеръ (Hecm. III. 152) производиль русское слово корабль отъ греческаго χάραβος. Кругь ( $zur\ M.\ R.\ 62$ ) полагаеть что «выраженія хара $\beta$ о $\varsigma$ , καράβιον, carabus очевидно тождественны съ славянскимъ корабль и постройка ихъ была, по всей в роятности одинакова. Родство этихъ названій съ словами кора, корзина, corbis, korb наводить на мысль, что стены тогдашнихъ русскихъ судовъ были сплетены изъ прутьевъ (какъ во время Гельмольда ствны домовъ у поморскихъ Славянъ, или въ наше время въ Украйнъ и эта въроятность вполнъ подтверждается свидътельствомъ нъкоторыхъ писателей. На пр. Исидоръ говорить: Carabus малая лодія изъ сплетеныхъ прутьевъ, обтянутыхъ кожею. Общивка кожею быланеобходима противъ всасыванія воды; въ числь припасовъ для снаряженія этихъ судовъ, Константинъ упоминаеть именно о кожахъ».

Заняли ли Славяне слово корабль отъ Грековъ? этому предположенію (кромѣ существованія слова корабль во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ) противорѣчитъ и его чисто славянская этимологія. Кога́в по чешски древесная кора и большая лодія, magna navis, Mat. verb. Форма корабль прилагательное кореннаго korâв; такъ Святославъ — Святославль; Премыслъ — Премышль. У Эксарха болгарскаго встрѣчаемъ формы корабъ, кораби и ко-

рабль (Шестодн. 139, 142, 159). Первобытный славянскій корабль быль стало быть сплетень изъ прутьевъ и древесной коры; въ последстви это название могло перейти на лодьи общитыя воловьею кожею, о которыхъ Исидоръ: «Carabus parua scafa ex vimine facta, quae contexta crudo corio genus navigii praebet» (Orig. s. Etymol. XIX. I. p. 1286), и въ глоссахъ: «Carabus, parua scapha ex vimine et corio» (Auctor. l. lat. ed. s. Gervasii 1602). Такіе корабли изъ прутьевъ и кожи существовали и у Британцевъ, и въ Лузитаніи, и даже въ Египть (J. Caesar. Comm. de b. c. I. cap. 54. — Plin. VII. 57. — Sidon. Apoll. v. 369 — 371. — Strabo III. 3. 415. — Lucan. IV. 130 — 136). О половецкихъ лодіяхъ (безъ сомнанія сооруженныхъ на подобіе славянскихъ) Михаилъ Атталіота говоритъ подъ 1059 — 1067 Γ.: «ξύλοις μακροῖς καὶ λέμβοις αὐτοπρέμνοις καὶ βύρσαις — lignis longis et lembis radicitus factis et pellibus» (ed. Bonn. 83).

Перешло ли славянское корабъ, корабль въ греческое ха́раβоς, въ латинское carabus? Можетъ быть; въ смыслѣ корабля эти выраженія являются уже поздно; между тѣмъ греческое ха́раβоς (корабль) могло произойти и отъ ха́раβоς — cancer (J. Polluc. Onomast. VI. с. IX. Segm. 47), какъ скандинавское snaecka отъ snäcka — улитка, малороссійское чайка отъ чайки (larus) и пр. 206). Вѣрнымъ кажется то, что сходство обоихъ названій (ха́ра-вос, корабль) имѣло рѣшительное вліяніе на практическое значеніе этихъ словъ въ Византіи; подъ названіемъ хара́вом, Константинъ багрянородный разумѣетъ только русскіе корабли въ греческомъ флотѣ: 'Ръ́с хара́ва, фойска

хара́віа (de Cerim. ed. Bonn. I. 660, 673). Императоръ Левъ премудрый (отъ славянскаго рода) далъ начальникамъ императорскихъ дромоновъ титулъ протокарабовъ — протокарабов (id. de adm. imp. ed. Bonn. 237).

Русская летопись не отличаетъ корабля отъ лодін (Лавр. 9, 12, 19, 66); кораблемъ называется лодія и въ церковномъ языкъ (Еванг. от Матв. XIII. 1); въ Олеговомъ договорф вездф лодія, въ Игоревомъ корабли. Въ сущности лодія однодеревка словенорусское судно; мы знаемъ изъ Константина что изготовляемыя Кривичами, Лучанами и прочими съверными племенами, русскія лодіи спускались до Кіева по р'вкамъ и по волокамъ, а оттуда по Дибпру и вдоль береговъ плыли въ Царьградъ, совершая такимъ образомъ свое трудное путешествіе «полное заботъ и опасности» (de adm. imp. ed. Bonn. 74 — 79). О мелкодонныхъ русскихъ лодіяхъ упоминаетъ и императоръ Левъ Ліутпрандъ: «Russorum etenim naues ob paruitatem sui ubi aquae minimum est transeunt, quod Graecorum chelandia ob profunditatem sui facere nequeunt» (hist. V. 144). Вдоль береговъ, на лодіяхъ и на коняхъ совершались и русскіе походы на Царыградъ (Лавр. 19. 31); ратный обычай совершенно противный тому что намъ извъстно о Норманнахъ; эти не знали конной ѣзды и плавали по открытому морю. Корабль, Koráb быть можеть судно вендскаго происхожденія: Вендами (если обратить вниманіе на слово τζικούρια) были вфроятно первоначально снаряжаемы русскіе корабли въ греческомъ флоть; они вмѣщали до 60-ти человъкъ (Const. P. de. Cerim. ed. Bonn. I.660).

- 3. Насады или носады. «князь же съ Новогородьци въсёдавъще въ насады» (Носл. 49). «ты делёяль еси на себё Святославли носады до плъку Кобякова» (Сл. о п. Иг. п. 10). Быть можетъ слово перешедшее къ намъ отъ варяговъ: násadiště, малый челиъ употребляемый на Дунаё (Wrat. cest. ap. Jungm.).
- 4. Челнъ. (*P. пр. II. § 73*). У поляковъ czoln, czolno; у Чеховъ člun,
- 5 и 6. Стругъ (Р. Пр. II. § 73) и учанъ (догов. грам. Мстислава, изд. Тобіена, 70) принадлежать едва ли не одной Руси.

Скандинавскіе корабли отличны отъ славянскихъ, какъ по названіямъ, такъ и по формѣ, постройкѣ, величинѣ и т. д. Норманны не знали кораблей изъ плетеныхъ прутьевъ и ножъ; почему Кругъ считаетъ таковыми Снорроновы: «nigricantes ex pice naves.... ex austro per undas saltantes» (Zur MK. R. 64), остается неизвъстнымъ; не знаю также на какомъ основания г. Куникъ ( $Beruf.\ II.$ 422) передаетъ Константиново μονόξυλα (однодеревки построенныя славянскими племенами) германо - скандинавскимъ ask, означающимъ ясневое дерево и корабль (Esche. fraxinus exselsior. Du Cange v. Ascus, Ascomanni), no отнюдь не однодеревки. Между прочими, русскимъ судамъ совершенно чуждыми особенностями, скандинавскіе корабли отличались изображеніемъ звѣрей, оть которыхъ получали свое названіе: «Species erat navis rostratae (snekkja), triginta interscalmiorum, prora puppique excelsis, alveo tenuiore, lateribus non altis; quam navem rex (Олафъ Тригвасопъ) Gruem appellavit» (hist. Ol. Trgv. f. c. 169).

«Navis ista fuit draco, ad instar draconis formata, quem rex Olavus ab Halogia duxerat, eum tamen haec navis magnitudine, nec non structurae arte et elegantia longe praestabat; hunc draconem vocavit rex serpentem Longum (Ormen Långe), illum Serpentem Brevem» (Ormen Korte. ibid. cap. 223). «Rex Sverrer navi suae nomen imposuerat, Hugroamque appellarat; Halvardus navem duxit Skalpum dictam» etc. (Scrpt. hist. Island. VIII. p. 269). Другіе корабли назывались Tranan, Buffeln, Karlshufrud (Strinholm, Wikingsz. II. 318. Anm. 406). Такая особенность не могла бы не остаться въ памяти греческихъ и русскихъ льтописцевъ; о ней упомянуль бы и Ибнъ-Фоцланъ видъвшій русскіе корабли на Волгѣ, и Левъ Діаконъ при описанін однодеревки (Σχυβικοῦ ἀκατίου), на которой Святославъ переправлялся черезъ Дунай 207). «Странно, говоритъ Шлецеръ (Hecm. III. 152), что Руссы, мореходныя названія, которыми такъ богатъ норманскій языкъ, зяняли отъ Грековъ». Что Руссы не получили отъ Грековъ ни одного названія своихъ кораблей, а вмість съ варягами — Вендами употребляли свои туземныя, словенскія, кажется можно считать доказаннымъ; а что умъя отличать финскія суда названіемъ лойва, шведскія и германскія названіями шнека и буса, греческія названіями дромоны, оляди, кувары и скедіи, варяжская Русь не удержала для себя ни одной клички норманскихъ кораблей — Byrdinger, Snaeka, Knorrar, Bussa, Skep и т. д., было бы не только странно, но даже совершенно непонятно, если бы варяжскіе князья происходили изъ Скандинавіи 208).

Кормильцы и воспитаніе. — «Вольга же бяше въ Кіев съ сыномъ своимъ съ дётьскомъ Святославомъ, и кормилець его Асмудъ» (Лавр. 23). «И бъ у Ярослава кормилець и воевода, именемъ буды» (тамъ же, 62). — Эти слова указываютъ на постоянный обычай, на учрежденіе; о немъ упоминается и въ Русской Правдъ: «а за кормильца 12, также и за кормилицю, хотя си буди холопъ, хотя си роба» (II § 14).

Кормиљцы и воспитатели были у Франковъ: «Wandelinus nutritor Childeberti Regis obiit; sed in locum ejus nullus est subrogatus, eo quod regina mater curam velit propriam habere de filio» (Greg. Turon. l. VIII. cap. 22). У Визиготовъ: «Alii Bajuli, i. servuli, vel nutritores,.... quia consueverunt nutrire filios, et familias dominorum» (Vitalis Episcop. Oscensis ap. Blancam de reb. Aragon.). У Грековъ: «Gregorius Bajulus Imperialis» (ap. Eckempert. in. Hist. Langob. Chron. Vulturn. l. III); въ числъ чиновъ византійскаго двора находился μέγας βαίουλος, Magnus Bajulus (v. Du Cange v. v. Bajulus, Nutritor). Y Норманновъ: educator Олафа Тригвасона (Odd. mon. hist. Ol. Trgv. f. cap. 4); Ингигерда обязываеть Эйнара быть кормильцемъ одинадцатилътнему Marhycy: «te ei nutricium fore, ejusque regiam auctoritatem omni nomine adserturum» (hist. Magni B. cap. 10). Самъ Эйнаръ: «At parum mihi recordari videris, quod in regnum Gardorum profectus, te ab oriente reduxi, et nutricius tuus factus sum» (ibid. cap. 45). У Славянъ: «Conradum vero Juniorem Imperator Cunradus, awus eiusdem, ut quidam referunt, Abbati Wlad commiserat nutriendum» (Boguph. ap.

Sommersb. II. 43). a....Dux (Neclan)....tradidit et ciuitatem eam et puerum paedagogo, cui antea pater suus eum commiserat, nomine Duringo, qui fuit de Zribia gente» (Cosm. I. 10). a ... Boleslaus mittit Paedagogum suum Zkarbimir» (ibid. III. 55). Какъ скандинавскіе конунги, такъ и славянскіе князья отдавали своихъ дётей на воспитаніе иноземнымъ князьямъ; Романъ волынскій воспитанъ при дворъ польскаго Казимира, «apud quem pene a cunabulis extitit educatus» (Boguph. ap. Sommersb. II. 51); Олдрикъ чещскій при двор $\pm$  императора Генриха ( $Cosm.\ I$ , 19) и т. д. Но этими общими чертами и ограничивается сходство въ обычаяхъ того и другаго народа; у Норманновъ воспитатель считался ниже отца или рода своего воспитанника: «verum est illud a veteribus dictum; inferiorem esse, qui alterius gnatum educet» (hist. Magni B. cap. I); что у Славянъ ничего подобнаго не было, можно заключить изъ готовности съ которою русскіе, оботритскіе и польскіе князья берутся за воспитаніе норманскихъ и иныхъ княжичей. Должно еще замътить что у Скандинавовъ было въ обыкновеніи между частными людьми, брать къ себъ на воспитаніе дътей друзей своихъ; въ знакъ принятія на себя обязанности отца, воспитатель сажаль ребенка къ себъ на колтна: такіе воспитанники назывались Knetsetringr, а въ отношеніи къ другимъ своимъ совоспитанникамъ Fosterbruder; отсюда, по мнѣнію Стрингольма (Wikingsz. II. 302 - 304), начало норманскихъ общинъ или гильдъ именуемыхъ Fosterbrödrlag. Все это совершенно чуждо нашимъ обыкновеніямъ и понятіямъ.

Кругъ (Forsch. I. 200. II. 244. А.\* 249 А\*) основы-

ваеть на извъстіи Константина багрянороднаго мивніе будто бы русскіе князья посылали своихъ дѣтей въ Новгородъ, какъ норманскіе герцоги своихъ въ Баиё, для изученія скандинавскаго языка. Вильгельмъ I, герцогъ нормандскій († 943), говорить о своемъ сынѣ Рихардѣ: «Quoniam quidem Rotomagensis civitas Romana potius quam Dacisca utitur eloquentia et Baiocacensis fruitur frequentius Dacisca lingua quam Romana.... ibi volo ut.... enutriatur et educetur. cum magna diligentia, feruens loquacitate Dacisca, tamque discens tenaci memoria, ut queat sermocinari profusius olim contra Dacigenas» (hist. Norm. Scrpt. ed. A. Duchesn. 112). О Святославъ Константинъ багрянородный: «Lintres ab ulteriore Russia Cpolim appellentes a Nemogarda proficiscuntur, ubi Sphendosthlabus Ingor Russiae principis filius habitabat» (ἐν ις Σφενδοσβλάβος ὁ υίὸς Ἰγγωρ τοῦ ἄρχοντος Ῥωσίας ἐκαβέζετο (de adm. imp. ed. Bonn. 74).

Латинскій переводъ Мёрзіуса передаеть неправильно греческое ἐκαθέζετο своимъ habitabat. καθέζεσθαι значить sedere, sedem habere, сидѣть. Aesch. Prom. 229: «τὸν πατρῷον ἐς θρόνον καθέζετο». Въ томъ же смыслѣ употребляется у Византійцевъ глаголъ καθίζω: «ἐπὶ τὸν βασίλειον ἐκάθισεν θρόνον» (Theoph. Contin. ed. Bonn. 41 о Миханлѣ аморійскомъ) 200). Какъ у германскихъ народовъ неразлучна съ идеею о кияжеской власти идея о возвышеній (elevatio), поднятій на щитъ (Grimm DRA. I. 234 — 236), такъ у насъ и у прочихъ славянскихъ народовъ идея о сажаній, сидѣній на столѣ. Извѣстіе, внесенное Константиномъ въ свою книгу, относится къ эпохѣ, въ ко-

торую Святославъ, какъ единственный сынъ великаго князя, сидълъ на княженіи въ Новгородъ. Мы знаемъ что вследствіе перенесенія Олегомъ великокняжескаго стола въ Кіевъ, Новгородъ сталъ после Кіева старшимъ городомъ на Руси; туда обыкновенно посылался на княженіе старшій въ семь великаго князя (см. Солов. Отнош. 54); прочіе князья сиділи по старшинству (єха с борто. срвн. Нестерово: «по тъмъ бо городомъ съдяху князья подъ Ольгомъ суще») по другимъ городамъ. На это основное славянское учрежденіе возрасть князей не имъль никакого вліянія. Въ 970 году Святославъ посылаеть своихъ трехъ сыновей на княженіе: «Въ льто 6478. Святославъ посади Ярополка въ Кіевъ, а Ольга въ Деревъхъ. Въ се же время придоша людье Ноугордьстій, просяще князя собъ: аще не поидете къ намъ, то налъземъ князя собъ.... и пояща Ноугородьци Володимера къ собъ, и иде Володимиръ съ Добрыною уемъ своимъ Ноугороду, а Святославъ Переяславьцю» (Лавр. 29). Если принять годомъ рожденія Ярополка 961 (см. Солов. Ист. P. I. прим. 233), въ 970 году сыновьямъ Святослава было отъ 6 до 9 летъ. Въ 980 шестнадцатилетній Владимиръ взяль за себя первую жену Рогнѣдь (Лавр. 31); въ 988 у него было отъ разныхъ женъ двенадцать сыновей, которыхъ онъ сажаетъ по городамъ: «И посади Вышеслава въ Новъгородъ, а Изяслава Полотьскъ, а Святополка Туровъ, а Ярослава Ростовъ» и т. д. (Лаер. 52). Старшему изъ этихъ двѣнадцати князей было 7 лѣтъ. Тоже самое видимъ и въ последствіи: «Присла великій князь Всеволодъ въ Новъгородъ, и рече тако: въ земли

вашей ходить рать, а сынъ мой, а вашь князь Святославъ малъ. а вдаю вы сынъ мой старфишій князь Костантинъ» (тамъ же, 179). Обряду сажанія на столь малыхъ княжичей должно-быть предшествовали ихъ постриги. «Въ то же лето князь Михаилъ створи постръгы сынови своему Ростиславу, Новъгородъ, у святъи Софін; и уя власъ архенископъ Спиридонъ, и посади его на столь, а самъ поиде въ Цьрниговъ» (Ноет. 46). Дътей княжескихъ постригали 2, 3 и 4 лътъ; послъ постригъ они переходили изъ женскихъ рукъ въ мужскія (Карамз. III. прим. 132). В фронтно, новгородские послы спъшили въ Кіевъ къ постригамъ Ярополка, Олега и Владимира, какъ означавшимъ ихъ близкое распредъленіе по волостямъ; сидъть безъ князя было безчестно для города и для земли: «Новгородци не стерпяче безо князя съдити» (Лавр. 134). Они и въ послъдствіи любили князей вскормленныхъ у себя: «И рѣша Новгородци Святополку: се мы, княже, прислани къ тобъ, и ркли ны тако: не хочемъ Святополка, ни сына его; аще ли 2 главъ имъеть сынъ твой, то пошли ѝ; сего ны далъ Всеволодъ, а въскормили есмы собъ князь, а ты еси шель отъ насъ» (тамъ же, 117). У каждаго изъ этихъ малыхъ князей быль, разумбется, свой кормилець, представитель его княжеской власти и правъ; не сами Ярополкъ и Олегъ, а ихъ пъстуны «отпръся» за нихъ отъ Новгородцевъ; пестилътній Владимиръ пошель въ Новгородъ съ своимъ кормильцемъ-дядею Добрынею. Я заключаю: малольтній Святославъ, еще при жизни Игоря сидълъ (екадецето) въ Новгородъ на столъ, какъ русскій князь, а вовсе не для

изученія шведской грамматики; иначе пришлось бы спросить, какимъ языкамъ и грамматикамъ обучались осьмильтній Олегъ Святославичь у Древлянъ, двух-, трех- и пятильтніе Вышеславъ, Изяславъ, Святополкъ, Ярославъ, Станиславъ, Позвиздъ и т. д. въ Полоцкѣ, Ростовѣ, Туровѣ, Муромѣ, Тмутаракани?

Воеводство. — Первообразомъ скандинавскаго общества, основаннаго подобно германскимъ союзамъ, на воинскомъ постановленіи, былъ Hårad или дружина; отсюда неразлучная съ достоинствомъ конунга обязанность военачальника; названія hårkonungar (князья дружинъ), sjökonungar (князья морей) для предводителей скандинавскихъ викинговъ въ IX и следующихъ векахъ. Учреждение воеводства въ славянскомъ смыслѣ, неизвъстно Норманнамъ даже но имени, противно норманскому характеру (см. Gejer, Gesch. Schwed. 103 — 107). У славянскихъ племенъ оно было прямымъ слъдствіемъ высокаго нравственнаго значенія княжеской власти. Славянскій князь не быль герцогомъ (heer-zog, dux), воеводою, предводителемъ и военачальникомъ по преимуществу; его первобытное значеніе было законодателя и жреца. Вотъ почему и въ последствін, при изменившихся обстоятельствахе и понятіяхе, у каждаго славянскаго князя, какъ бы воинствененъ онъ самъ ни былъ (такъ на пр. у Святослава) являются воеводы; но и самое воеводство представляется не исключительно воинскимъ, а какъ увидимъ, и правительственнымъ постановленіемъ. О воеводахъ у Вендовъ, Ляховъ, Чеховъ свидътельствують всъ западные историки (M. Gall. 177, 194. — Kadlubek, 542, 564, 213, 482. — Boguph. ap.

Sommersb. II. 29, 31, 34. — Hagek, II. 141. — Rkp. kralodv. — Mat. Verb. и пр.); мы видъли въ другомъ мъсть, что уже въ VI и VII стольтіяхъ, Греки умьли отличать славянскихъ воеводъ (στρατηγοί, ήγεμόνες) отъ князей (δήγες, άρχοντες). У насъ воеводство проявляется какъ коренное учрежденіе, отъ Игоря до позднайшихъ временъ: «И бѣ у него (Игоря) воевода, именемъ Свентеадъ (Свенгелдъ), и премучи Угличи, и возложи наня дань Игорь, и даде Свентеаду» (Ник. л. І. 41). «Вольга же бяше въ Кіевь съ сыномъ.... воевода бъ Свинделдъ» (Лавр. 23). «Рѣче же воевода ихъ именемъ Прѣтичь» (тамъ же, 28). «Володимеръ же посла къ Блуду, воеводъ Ярополчю» (там» же, 32). «бъ у него воевода Волчій хвость» (тамъ же, 36). «Посла Ярославъ сына своего Володимера на Грькы, и вда ему вой многъ, а воеводьство поручи Вышать, отцю Яневу» (таме же, 66). «И взя князя въ корабль Иванъ Творимиричь, воевода Ярославль» (тамо же). Основываясь на словахъ летописи: «воеводьство держащю кыевскыя тысяща Яневи» (Лавр. подъ 1089 г.), г. Соловьевъ (Ист. Росс. 1. 223) полагаетъ что воевода и тысяцкій одно и тоже т. е. предводитель земскихъ, гражданскихъ полковъ, выбиравшійся княземъ изъ дружины. Объясненіе правильное только отчасти; уже при Ярославъ воеводство уклонилось отъ первобытнаго, всеславянскаго своего значенія; для Мономаха и современнаго ему літописца, воеводою каждый начальникъ воевъ безразлично. Но чёмъ дале восходимъ въ древность, темъ ярче выдается двоякое значеніе воеводы-судін, воеводы-намфстника, въ славянскихъ земляхъ. По свидетельству Мартина Галла, воево-

да быль облечень и верховною гражданскою властію, творилъ судъ и расправу именемъ князя (М. Gall. 177. 194. — cfr. Macieiowsk. Sl. Rg. I. 92). Въ томъ же самомъ значенім является русскій воевода у Ибнъ-Фоцлана въ началѣ X-го вѣка: «Онъ (т. е. русскій князь) имѣетъ намъстника (Chalifa), который предводительствуеть его войсками, сражается съ непріятелемъ и занимаетъ его мѣсто у подданныхъ» (Fraehn, Ibn-Foszl. 23). О Славянахъ говоритъ почти тоже самое Ибнъ-Даста (см. изд. Хвольсона, 32 прим. 84). Какъ у Льва Діакона Икморъ, у Кедрина Свенгельдъ считаются первыми по Святославъ, такъ Честииръ Styr у Козьмы пражскаго первымъ по Неклань: «erat ea tempestate quidam vir praecipuus honestate corporis, aetate et nomine Tyro; et ipse post Ducem secundus imperio, qui ad occursum mille oppugnantium in praelio nullum timere, nemini sciuit cedere» (Cosm. 1. 9). Въ договоръ съ Греками имя Свенгельда упомянуто при великокняжескомъ: «Равно другаго свѣщанья, бывшаго при Святославъ велицемъ князи Рустъмъ и при Свънальдъ» (Давр. 31). О высокомъ значеній вое водства у всёхъ славянскихъ народовъ свидетельствують и позднейшіе летописатели; такъ о датскомъ Пьотрекъ въ жизнеописаніи св. Оттона: «habebat autem (scil. Boleslaus) Petrum quendam militiae ductorem virum acris ingenii et fortem robore, de quo dubium, utrum in armis an in consilio major fuerit; qui erat praefectus a duce super viros bellatores» (Anon. in Scrpt. rer. ep. Bamberg. I, 650). У Богухвала польскій воевода Доморадъ названъ «magnus Judex Poloniae» (Sommersb. II. 86) 210). Ничего подобнаго нѣтъ у Норманновъ 211).

Характеръ. — Не по однъмъ частностямъ, но и по общимъ чертамъ своего характера, варяжскіе князья и окружающія ихъ личности принадлежатъ исключительно славянскому міру, не допуская и мысли о возможности ихъ скандинавскаго происхожденія. Пов'єтствуя о воинской дъятсльности Аскольда, Олега, Игоря, Святослава, норманская школа восклицаеть на каждомъ шагу: кто кромъ предпріимчивыхъ, безстрашныхъ Норманновъ былъ въ состояніи совершить такіе походы, боротья съ такими опасностями? Общее избитое мъсто, на которое легко отвъчать примърами изъ всевозможныхъ исторій, не исключая славянскихъ. Что отъ IX до XII въка Норманны, то отъ IV до VI, IX и XII, Гунны, Авары, Сарацыны, Венгры; походы дунайскихъ Славянъ на имперію извъстны; и они, подобно Олегу, стояли не разъ подъ ствнами Царьграда. Дело въ томъ что въ нашихъ варягорусскихъ походахъ (не смотря на то что въ нихъ безъ сомнънія участвовали и скандинавскіе воины наёмники) інть решительно ничего норманскаго; они совершаются массами; набыти Норманновъ, по большей части, малочисленными партіями; русское войско идетъ въ лодіяхъ и на коняхъ вдоль береговъ; Норманны коней не знають, а корабли ихъ плывутъ по открытому морю; у насъ воеводы; у нихъ о воеводствъ ньть и помина. Подобно прочимъ народамъ германской крови, Скандинавы цёнять выше всего подвиги личнаго удальства, личной силы, ловкости въ телесныхъ упражненіяхъ, дерзости въ частныхъ, отдѣльныхъ предпріятіяхъ, все вообще необыкновенное и не доступное другимъ. Исландскія саги полны разсказовъ объ удальствъ и ловко-

сти въ разныхъ идротахъ (Idrott, удалая игра) сѣверныхъ конунговъ и мужей. Исландецъ Гунаръ изъ Глидаренны прыгаль выше человъческого роста, въ полномъ вооруженін; норвежскій конунгъ Олафъ Тригвасонъ, на всемъ ходу корабля своего Ormen Långe, бѣгалъ по его краямъ. играя тремя, на воздухъ брошенными мечами; такая игра называлась Handsaxa-lek. Гаральдъ Блатандъ отличался ловкостію въ катаніи на лыжахъ (skidor) и на конькахъ. Одни были необычайными пловцами, другіе лазили и корабкались съ неимовърною быстротою по крутизнамъ и утесамъ; Скальдъ Hallerstein называетъ эти идроты художествами князей, artes principis (hist. Ol. Trgv. f. cap. 236): а Гаральдъ Гардредъ удивляется равнодушію Ярославны къ его осьми хитростямъ (hist. Har. Sev. cap. 15). Гдъ черты подобной характеристики нашихъ князей и мужей ихъ? Гдъ упоминается о личномъ удальствъ Рюрика, Олега, Игоря, Святослава, Владимира? Латописецъ говорить о Святославъ: «князю Святославу възрастъшю и възмужавшю, нача вои совкупляти многи и храбры, и легко ходя аки пардусъ, войны многи творяше. Ходя возъ по собъ не возяще, ни котьла, ни мясъ варя, но потонку изрѣзавъ конину ли, звърину ли, или говядину, на углехъ испекъ ядяще, ни шатра имяще но подъкладъ постлавъ и съдло въголовахъ; такоже и прочін вон его вси бяху. Посылаще къ странамъ глагола: хочю на вы ити» (Лавр. 27). Здёсь пётъ ни игры въ мечи, ни катанья на лыжахъ, ни необычайныхъ прыжковъ. Точно такимъже описанъ Святославъ и у Византійцевъ. На предложеніе Цимискія решить войну поединкомъ, онъ отвечасть что лучше врага своего знаеть что ему делать;

если же римскому императору жизнь наскучила, то есть безчисленное множество родовъ смерти, изъ которыхъ онъ можеть выбрать любой (G. \*Cedren. ed. Bonn. II. 409)  $^{212}$ ). Никакихъ подвиговъ съвернаго фиглярства не знають и богатырскія пісни времень Владимира, Слово о полку Игоревѣ и т. д. Въ разсказахъ о подвигахъ и трудахъ своей жизни, Мономахъ упоминаеть только о войнъ и объ охоть, какъ о занятіяхъ приличныхъ русскому князю. Богатырь и князь встретились на поле битвы подъ Линицами: «и пріиде на него (Мстислава) Александръ Поновичь, им'ья мечь нагъ, хотя разсъщи его, бъ бо силенъ и славенъ богатырь. Онъ же возони глаголя: яко азъ есмь князь Мстиславъ!.... и рѣче ему Александръ Поповичь: княже, то ты не дерзай, но стой и смотри; егда убо ты глава убпенъ будеши, и что суть иныя, и камо ся имъ дъти?» (Ник. льт. II, 330, 331). Этотъ характеръ, основанный на сознаніи русскаго достоинства въ князѣ и простомъ человъкъ, выдержанъ въ русской исторіи отъ Рюрика и Олега до поздивишихъ временъ. Петръ великій прямой потомокъ святаго Владимира; Карлъ XII — Рагнара Лодброка.

2 745 Barren Blanco 1 miles 

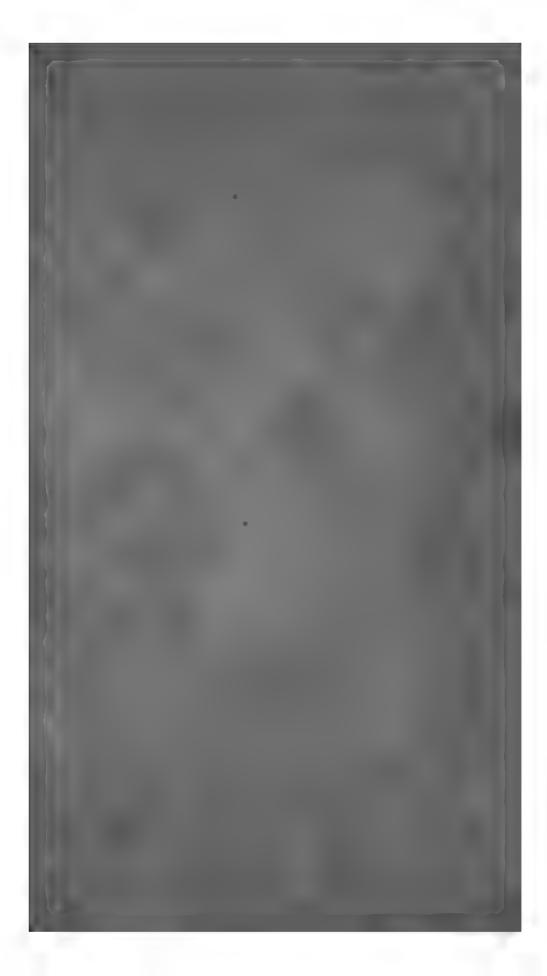

#### ВАРЯГИ И РУСЬ

И СТОРИЧЕСКОЕ ИЗСЛЕДОВАНІЮ

C. FEREDHOE

часть вторая.

CONFIDENCES PTW

#11 coally completed Control Annay (DASEs)

Free contract 1 /

1870.



# ВАРЯГИ И РУСЬ.



Gedecion, Elipan Alkkandicii

## ВАРЯГИ И РУСЬ

### ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСЛЪДОВАНІЕ

С. ГЕДЕОНОВА.

часть вторая.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ПМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІП НАУКЪ.
(Вас. Остр., 9 лип., № 12.)
1876.

DK 71 ,G32 V,2.



РУСЬ.

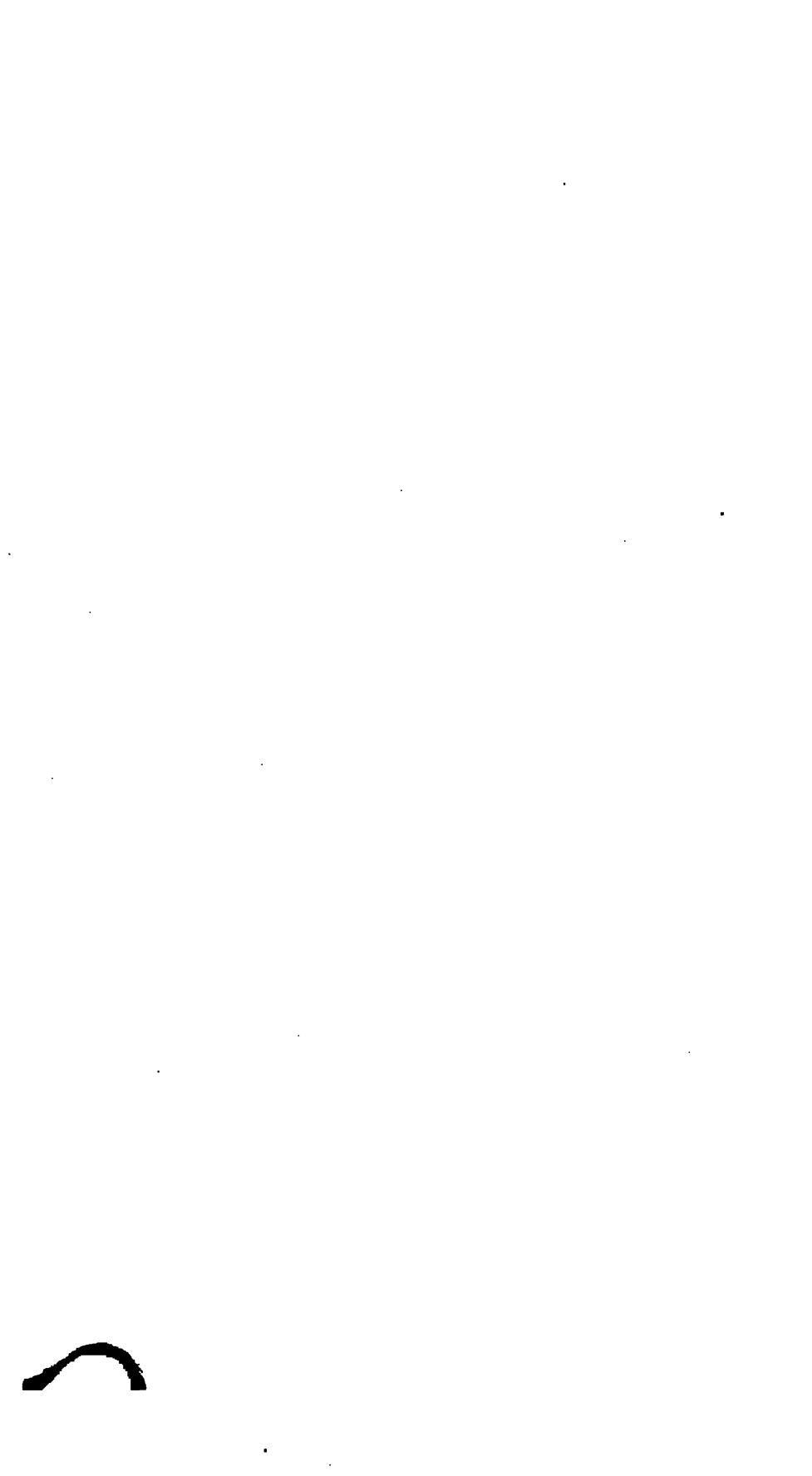

Jul Hust Fil 27-73 17805-293

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

|        |                                        | Стр.                      |
|--------|----------------------------------------|---------------------------|
| XI.    | О мнимо-норманскомъ происхождении Руси | <b>397 — 416</b>          |
| XII.   | Славянское происхождение Руси          | 417 — 427                 |
| XIII.  | Словене и Русь                         | 428 — 443                 |
| XIV.   | Лътописецъ Несторъ                     | 444 — 465                 |
| XV.    | 'Ρως у патріарка Фотія                 | 466 — 470                 |
| XVI.   | Дромиты и Франки                       | 471 - 477                 |
| XVII.  | 'Рῶς у Симеона Логоеета                | 478 — 482                 |
| XVIII. | Бертинскія літописи                    | 483 — 505                 |
| XIX.   | Ахмедъ-эль-Катибъ. — Ліудпрандъ        | 506 - 528                 |
| XX.    | Константинъ багрянородный              | 529 - 551                 |
| XXI.   | Argumentum a Silentio                  | <b>552</b> — <b>559</b> . |
|        | Примъчанія кінареймицП                 | I — CXIII.                |
|        | Опечатки                               | XV — CXVI.                |



#### XI.

## О МНИМО-НОРМАНСКОМЪ ПРОИСХОЖДЕНИИ РУСИ.

(См. Прилож. къ II т. Зап. Имп. Акад. Наукъ. № 3. Отрывки изъ изследов. о вар. вопр. С. Гедеонова. Стр. 1—17).

Полныхъ системъ норманскаго происхожденія Руси есть двф: Тунманно-Шлецеровская (къ которой отчасти примыкаетъ и Кругъ) и Погодинская, съ варіантами Крузе, Буткова, г. Куника и другихъ. Согласуясь въ основномъ положеніи то-есть въ происхожденіи такъ называемыхъ варяговъ-Руси отъ Скандинавовъ, онъ существенно разнятся въ образъ толкованій и доказательствъ. Тунманнъ, Шлецеръ и Кругъ не знаютъ ни славянской, ни скандинавской Руси; по митнію Тунманна, Славяне прозвались Русью отъ финскаго Ruotsi, названія которымъ и донынѣ народы финскаго происхожденія отличають Швецію и Шведовъ (J. Thunmann's Unters. über d. Gesch. der östl. europ. Völker, 369 ff); Шлецеръ дополняетъ его предположение объясненіемъ финскаго Ruotsi изъ шведскаго Рослагена (Hecm. Плец. I. гл. XIX); Кругъ выводить имя Руси отъ греческаго δούσιος, δοῆς, соотвѣтствующаго по смыслу формь об вауче, которою Греки обозначали народности

германскаго происхожденія (Forsch. I. 211, 212). Другая

система утверждаетъ что, будто бы перешедшее къ намъ отъ Финновъ, скандинавское имя Руси имъетъ свое начало въ предполагаемомъ туземномъ скандинавскомъ наименованіи Россами, Руссами, Рюссами—или шведскаго племени Россовъ въ Рослагенъ (Погодинг, Изслъд. II. 151 слъд.), или обитателей фризской области Рустрингенъ (Гольманъ, перев. Снегирева), или датскихъ поселенцевъ сакскаго Rosengau (Kpyse, M. M. H. IIp. m. XXI, 55 cand.) HIH готскихъ обладателей финскаго Risaland'a (Бутковъ, Сынъ Отеч. № 1, 32 слпд.) и т. д. Впрочемъ и та и другая одинаково стараются умалить важность точнаго указанія на происхождение русскаго имени. «Принесеноль было имя Руси Норманнами, или только усвоено, говорить Погодинъ, основателями государства, въ томъ и другомъ случав остаются Норманны» (Изслыд. II, 279. Срвн. тамъ же; 1167 и Thunmann, Unters. 372). Но на чемъ же основана вся система норманская, если не на доказательствахъ (конечно не совству убълительныхъ) скандинавскаго начала

Тунманно-Шлецеровскому мнѣнію возражаль Эверсъ (Vorarb. cap. X), съ одной логической точки зрѣнія, но съ послѣдовательностію и успѣхомъ, открыто сознаваемыми и въ средѣ противнаго лагеря (Погод. Изслюд. II, 142—150). Оно иначе и быть не могло. Какъ всѣ системы основанныя не на исторической дѣйствительности, а на однихъ соображеніяхъ, такъ и эта разрѣшаетъ только извѣстные отдѣльные пункты вопроса, оставляя другіе не только безъ объясне-

John John

имени Русь?

нія, но и безъ возможности удовлетворительнаго отвѣта. На первый взглядъ, случайное сходство между финскимъ Ruotsi, шведскимъ Рослагеномъ и славянскимъ Русь, можеть соблазнить изследователя уже предубежденнаго въ пользу скандинавизма Несторовыхъ варяговъ-Руси; но этою случайностію и ограничивается торжество Тунманно-Шлецеровской ипотезы; она не объяснить намъ ни перенесенія на славяно-шведскую державу финскаго имени Шведовъ, ни невъденія лътописца о тождествъ именъ Свеи и Русь, ни почему Славяне, понимающие Шведовъ подъ именемъ Руси, прозывающие самихъ себя этимъ именемъ, перестають называть Шведовь Русью, после призванія; еще менте, почему Свеоны бертинскихъ лтописей и Норманны Ахмедъ-эль-Катиба отличають себя въ Константинополь и Севильь, тымь названиемь подъ которымь они извъствы у Чюди.

историческихъ предположеній не доказываютъ. Да и едвали кто повърить чтобы Славяне, ближайшие сосъди Шведовъ, заняли отъ Грековъ, съ которыми еще не вступали въ сношенія, ими новоизобрѣтенное для этихъ Шведовъ имя 'Ρως — красные. Вся системя Круга расчитана въ виду только одного извъстія бертинскихъ льтописей; греческому 'Рос до Ингельгейма ближе чёмъ финскому Ruotsi. Онъ говорить: «Греки, не Финны употребили впервые (въ 839 году) названіе 'Ρως, δούσιος для обозначенія Норманновъ; Несторъ нашелъ его въ первый разъ въ греческой льтописи; византійскіе императоры въ своихъ письмахъ къ германскимъ называютъ ихъ Рос; Ліутпрандъ также; Славяне заняли это имя отъ Грековъ. Почему жъ бы Норманнамъ 839 года было не принять этого имени для самихъ себя?» (ibid. I. 207, 208). Но если Славяне заняли отъ Грековъ форму 'Рос — Русь для обозначенія Шведовъ, если приняли ихъ къ себъ подъ названіемъ Руси, то когда и почему, спрошу я опять, перестали Шведы называться Русью у этихъ Славянъ? Какимъ образомъ могло греческое 'Ρως перейти на всѣхъ Шведовъ, отъ трехъ-четырехъ Норманновъ случайно попавшихъ въ Константинополь въ 839 году?

Оставить вопросъ въ этомъ положеніи было невозможно. Единственнымъ средствомъ, если не къ спасенію самой системы, то по крайней мѣрѣ, къ болѣе раціональному объясненію извѣстій бертинской лѣтописи и Ахмедъзыь-Катиба, было открытіе генетическихъ шведскихъ Россовъ, нашихъ варяговъ-Руси. Ихъ открыли. Сначала Погодинъ просто предполагалъ существованіе въ ІХ вѣкѣ

шведскаго племени Россовъ, будтобы давшихъ свое названіе Рослагену; но вследствіе замечаній о Рослагене и о Rodhsin (гребцахъ) барона Розенкампфа, принялъ что нарицательное Rodhsin перешло со временемъ въ собственное или племенное (Изслюд. II. 154). Объ этихъ Rodhsin было довольно писано въ 1862 — 63 годахъ (см. Гедеон. Отр. о вар. вопр. 4-8; примъч. Куника 122); подъ вліяніемъ возбужденныхъ въ то время на счеть ихъ исторической состоятельности сильныхъ сомненій, авторъ Изследованій отказался окончательно и отъ Rodhsin и отъ финскаго Ruotsi и возвратился къ своему прежнему, самовольному тезису (Гедеон. и его сист. 6). «Для меня, говорить онъ (тамг же, 30), очень просто и ясно: было племя норманское Русь, которое въ 838 году посылало пословъ въ Царьградъ (бертинскія летописи), въ 844 г. нападало на Севилью (Ахмедъ-эль-Катибъ), въ 862 году призвано Словенами въ Новгородъ (Несторъ)».

Въ самомъ дѣлѣ очень просто и ясно; только едвали помирится наука съ этимъ уже черезъ-чуръ незатѣйливымъ способомъ рѣшать силою аксіоматическаго приговора, одинъ изъ самыхъ трудныхъ и сложныхъ вопросовъ всемірной исторіи.

Г. Куникъ, выводившій когда-то славянскую Русь изъ шведскихъ гребельныхъ общинъ (Rodslagen, Rodhsin), является нынѣ съ новооткрытымъ (пятымъ или шестымъ, по порядку старшинства), мнимо-народнымъ, у Шведовъ ІХ вѣка, именемъ Русь. Это имя отозвалось ему въ эпическомъ прозвищѣ Hredhgot'aми понтійскихъ Готовъ II— III-го вѣка по Р. Х. (Дополн. къ Касп. Дорна, 430 слюд.).

форму hrêdh объясням размично (см. Förstem. altd. namenb. I. rad. hrad); Кониберъ (Conybeare) переводить hreada here — ferox exercitus. Г. Куникъ отождествляетъ англо-сакское hrêdhe (gloriosus) съ сѣвернымъ hrôdr gloria; hrôdr наводить ферстеманна (ibid. 717) на догадку о готскомъ hrôþs; г. Куникъ (ар. Dorn, 438) также думаетъ что «основная первоначальная шведская (или гото-шведская?) форма могла быть Hrôds». Это основное hrôds и слышится, по мнёнію автора призванія Родсовъ, и въ финскомъ Ruotsi и въ славянскомъ Русь. Съ мингвистической точки зрёнія, догадка г. Куника зам'єчательна по ученой замысловатости своихъ выводовъ; требованіямъ исторіи она не удовлетворяетъ.

Миоическіе Hrêdhgot'ы и приводимое съ ними въ связь полу-сказочное Reidgotaland, не имъютъ ничего общаго съ исторією шведскаго племени, въ IX вѣкѣ. Баснословная Hervararsaga полагаетъ Reidhgotaland на берегахъ Дивира, во времена Гунновъ; главнымъ городомъ Рейдготаланда называеть Danpstadir, Danparstadis, въроятно Кіевъ (днъпровскій городъ). Англо-сакская поэма VII въка, извъстная подъ названіемъ «Пъснь странника» указываеть на Гредготовъ, съ ихъ королемъ Эрманарикомъ, въ привислянскомъ краю. Въ Швеціи нѣтъ и помину о Рейдготаландъ и Гредготахъ; да и вообще имя Гредготовъ принадлежить не въ IX, а въ III вѣкъ по Р. X. Съ другой стороны нътъ причины подагать чтобы готское племя, отличавшее себя прозвищемъ Hrêdhgot'овъ (gloriosi Gothi), сказывало народамъ съ которыми входило въ сношенія, только первую половину своего имени, hredhe-gloriosus;

по крайней мёрё, нётъ примёровъ чтобы Остготы называли себя остами, Новгородцы новыми, Лангобарды лангами. Откуда же тогда имя 'Рос у Грековъ для Шведовъ 839-го года, имя Ruotsi у Финновъ, имя Русь у славянскихъ племенъ? Мы въ правё, наконецъ, требовать отъ системы выводящей славянскую Русь изъ Швеціи, отъ Гредготовъ, нёкоторой опредёленности въ этнографическихъ, съ этимъ новымъ ученіемъ необходимо соединенныхъ понятіяхъ: всё ли Шведы въ ІХ вёкё прозывались Гредготами? или имёется въ ІХ вёкё особое шведское племя Гредготовъ? или Гредготами (чит.: Русь) назывался одинъ только княжескій (шведскій) родъ, призванный незадолго до 865 года изъ за балтійскаго моря (К. ар. Dorn, 459)? Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ я разъясненія у г. Куника не нахожу.

Впрочемъ, ни самовольное предположеніе Погодина о какомъ то, никому въ мірѣ неизвѣстномъ шведскомъ племени Русь въ ІХ вѣкѣ, ни указанія г. Куника на мнимую связь этого небывалаго племени съ Гредготами Эрманарика, не спасутъ норманской теоріи отъ противорѣчій и несообразностей. Непонятно было почему Славяне, издавна внающіе Шведовъ подъ ихъ финскимъ названіемъ Русь (Ruotsi), перестаютъ называть ихъ этимъ именемъ послѣ призванія; еще непонятнѣе почему имя Руси для Шведовъ прекращается у Славянъ, когда сами Шведы зовутъ себя Русью; почему генетическое шведское Русь не встрѣчается какъ народное или племенное, ни въ одномъ изъ туземныхъ шведскихъ памятниковъ, ни въ одной изъ германо-латинскихъ лѣтописей, такъ много и такъ часто говорящихъ

о Шведахъ и о Норманнахъ; почему наконецъ шведская Русь не именуетъ Русью своей словено-русской колоніи.

Объ этихъ фактахъ, положительно уничтожающихъ всякую систему иноземнаго происхожденія Руси, норманская школа молчить. Но за недостаткомъ прямаго отвѣта, есть косвенные намёки. Погодинъ утверждаетъ неоднократно, но безъ окончательно выводимаго заключенія, что Рюрикъ взялъ съ собою всѣхъ Руссовъ (Изслюд. II. 241, 242. III. 41); Крузе думаетъ что о ютландскихъ Руссахъ, послѣ Рюрика, нѣтъ помина, потому что онъ взялъ съ собою всѣхъ Руссовъ (Urgesch. d. Esthn. Volksst. 463); г. Куникъ, хотя и относилъ выраженіе лѣтописи «пояща по собѣ всю Русь» къ подражанію греческимъ хронографамъ, однако признаетъ и возможнымъ объяснить изъ него отсутствіе шведской Руси въ Скандинавіи (Beruf. I. 104. Апт. \*).

Предположить выселеніе, откуда бы то ни было, цёлаго племени, съ женами и дётьми, довольно трудно; намъ извёстны выселенія Англо-Саксовъ, Франковъ, Болгаръ, Норманновъ; ни одно изъ нихъ не представляетъ подобнаго историческаго явленія. «Полное выселеніе многочисленнаго народнаго племени, говоритъ Луденъ, совершенное удаленіе изъ земли въ которой покоится прахъ отцевъ, безъ сомнёнія рёдкій до крайности случай, быть можеть даже и никогда не имёвшій мёста». Въ настоящемъ случаё вопросъ затрудняется и отъ противорёчій норманской школы; гдё дёло идеть о выселеніи къ Славянамъ всёхъ шведскихъ Руссовъ, она должна по неволё принять и совокупное съ ними выселеніе женъ, дётей, стариковъ, всего, по выра-

женію г. Куника, что носило русское имя; норманскихъ женщинъ (skialdmeyar) находитъ она еще въ войскахъ Святослава (Погод. Изслад. III. 43. — Kunik, Beruf. II. 452); норманскими женами надъляеть и нашихъ первыхъ. князей. Напротивъ, гдъ ръчь идетъ объ отсутствіи слъдовъ скандинавизма въ русскомъ быту, языкъ и религіи, оказывается что «юные норманскіе воины, приходившіе по большей части безъ женъ, заводили себъ маленькіе славянскіе гаремы въ славянскихъ земляхъ, почему славянскій языкъ и сдълался роднымъ языкомъ ихъ дътей» (Krug, Forsch. II. 276, 277. cfr. Kunik, ap. Dorn, 398). Предоставляя норманской школь окончательный выборъ между тьмъ и другимъ предположеніемъ, я спрашиваю: какое значеніе, общее или племенное, им'то и могло им'ть въ IX въкъ у Финновъ и у Славянъ, ихъ финское Ruotsi, ихъ славянское Русь, названія подъ которыми они понимали призванный ими шведскій народъ? Извѣстно что въ настоящее время Финны и Эсты понимають всёхъ Шведовъ подъ именемъ Ruotsi, Roots; это финское Ruotsi краеугольный камень норманской системы. Теперь, кого понимали Финны подъ именемъ Ruotsi, въ IX столътіи? Особое шведское племя, однихъ поселенцевъ приморскаго Шёланда? Но тогда должно принять, что по выселеніи къ Славянамъ и Финнамъ, всего племени шведскихъ Россовъ, съ женами и дътьми, Финны не только что не оставили росскаго имени за его единственными законными обладателями-то-есть за выселившимися изъ Швецін Россами (которыхъ, съ самой минуты призванія, смішивають съ Славянами-Вендами, Wennelaiset), но еще перенесли это имя на прочихъ, въ

Швеціи оставшихся Шведовъ, между коими уже не было ни одного Росса. Было ли имя Ruotsi у Финновъ общимъ, народнымъ именемъ Шведовъ въ ІХ вѣкѣ, какъ нынѣ? Тогда оно было общимъ народнымъ именемъ Шведовъ и у Славянъ, узнавшихъ его отъ Финновъ, прозвавшихъ самихъ себя Русью, отъ имени своихъ шведскихъ покорителей, подъ его финскою (по мнѣнію Норманнистовъ) формою. Но всѣ Шведы выселиться изъ Скандинавіи не могли. Почему же имя Руси для Шведовъ изчезаетъ и въ лѣтописи и въ народномъ говорѣ? Какимъ образомъ является оно у Нестора племеннымъ, на ряду съ именами Свеевъ, Урмянъ, Готовъ, Англянъ? Видно, слова лѣтописи «пояща по собѣ всю Русь» имѣютъ какой то другой, особенный смыслъ.

Г. Соловьевъ, а за нимъ и нъкоторые другіе изслъдователи останавливаются на следующемъ решеніи вопроса о происхожденіи Руси. «Подъ именемъ Варяговъ разумьлись дружины, составленныя изъ людей, волею или неволею покинувшихъ свое отечество, и принужденныхъ счастія на моряхъ или въ странахъ чуждыхъ; это названіе, какъ видно, образовалось на западъ, у племенъ германскихъ; на востокъ у племенъ славянскихъ, финскихъ, у Грековъ и Арабовъ такииъ же общимъ названіемъ для подобныхъ дружинъ было Русь (Росъ), означая, какъ видно, людей-мореплавателей, приходящихъ на корабляхъ, моремъ, входящихъ по ръкамъ внутрь странъ, живущихъ по берегамъ морскимъ. Прибавимъ сюда, что название Русь было гораздо болбе распространено на югб, чемъ на съверъ и что по всъмъ въроятностямъ. Русь на берегахъ Чернаго моря была извѣстна прежде половины IX-го

much april we prestrain the

въка, прежде прибытія Рюрика съ братьями» (Ист. Росс. изд. V. I. 94).

Какому именно народу и какому именно языку принадлежить это название Руси для морскихъ дружинъ, не сказано; не могло же однако оно быть въ одно и то же время, словомъ славянскимъ, финскимъ, арабскимъ и греческимъ! Норманновъ г. Соловьевъ исключаетъ изъ числа народовъ называвшихъ Русью морскія дружины; значитъ имя Руси не норманское; значитъ Рюрикъ и братья его не были Русь; между тъмъ г. Соловьевъ основываетъ, на сказаніи лътописи, мнѣніе о скандинавскомъ происхожденіи варяговъ Руси (тамъ же, 93). Русь, думаетъ онъ, была извѣстна на берегахъ Чернаго моря, до призванія Рюрика; но это сознаніе, уничтожая Несторово сказаніе о призваніи Руси, уничтожаетъ съ тъмъ вмѣсть и всю, г. Соловьевымъ однаво же допускаемую, теорію Скандинавистовъ (см. Кипік, ар. Dorn, 458, 459).

Въ изследовании подъ заглавіемъ: «Источникъ летописнаго сказанія о происхожденіи Руси» (Ж. М. Н. Пр. 1874 г.), г. Ламбинъ ищетъ согласованія норманской системы съ историческимъ воззреніемъ г. Соловьева на начала русской земли. Онъ говорить:

«Никакого народа Русь никогда и нигдѣ не бывало, и ни откуда къ намъ не приходило, а пришли къ намъ изъ-за моря князья, три брата «съ роды своими», и привели съ собою «всю Русь», то-есть, всю дружину, называвншуюся Русью (Rôds), какъ назывался и самый родъ княжескій» (Ст. І. 261). Эта дружина была скандинавская морская (тамъ же, 235).

7

Мнѣніе о существованіи въ древней Швеціи дружиннаго Rôds, Ros, основано преимущественно на томъ обстоятельствъ, что у нынъшней Чюди (Финновъ и Эстовъ) Шведы именуются Ruotsi и Roots (тамъ же, ст. II. 67). Ho Suomi именуются у Шведовъ Finnar; у Руси Чюдь. Заключить ли отсюда что имя Finnar было нѣкогда туземнымъ, народнымъ именемъ Суми; а Чюдь наименованіемъ морской сумской дружины? Да и когда же и въ следствіе какихъ побужденій, стали чюдскія племена понимать Шведовъ подъ именемъ Ruotsi? Г. Ламбинъ (l. c. 68) утверждаеть что имя Rôds перешло къ Финнамъ и Эстамъ изъ усть техь Шведовъ или Готовъ, которые при первой съ ними встръчъ, сами такъ называли себя, въкакомъбы то ни было смыслъ. По мнънію г. Куника (ad. Dorn, 437) эта встръча, а слъдовательно и названіе, восходить къ временамъ Тацита. Но въ Тацитовскую эпоху, судя по малочисленности выселившагося къ намъ сполна княжескаго рода Rôdhs въ IX вѣкѣ, этотъ родъ по всей вѣроятности состояль изъ одной только первобытной четы давшей ему свое имя. Оть этой ли уединенной четы чюдское Ruotsi для всей шведской народности?

Сътою же цёлью доказать существованіе для шведской дружины въ ІХ вёкё, имени Rôds, приводятся слова бертинскихъ лётописей «qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant». Въ какой мёрё эти слова могутъ служить опорою скандинавской систем в происхожденія Руси, будетъ показано ниже (гл. XVIII); здёсь я замёчу только что бертинскія лётописи говорять о народё Rhos, gens; подътімъ же выраженіемъ gens, понимаетъ Пруденцій и весь

шведскій народъ: «comperit eos gentis esse Sueonum». (И Несторъ говоритъ что призванные варяги назывались Русь, какъ другіе Шведами, Норвежцами, Датчанами). Гдѣ же дружина?

Или намъ скажутъ что Греки, не угадавшіе и шведскаго имени Håkon (Гаконъ), подъ его тюркскою формою Хаканъ, не разобрали что Шведы 839 года назвали себя Rhos, не по народности, а по вмени своей дружины и своего княжескаго рода Rôds? Но тогда мы въ правъ спросить: есть ли примъры чтобы Шведы или имъ однокровные Норвежцы и Датчане именовали себя у другихъ народовъ, не своими народными, а своими дружинными именами? Морскихъ дружинъ, подобныхъ дружинъ Rôds, было много въ IX вѣкѣ на водахъ окружавшихъ Скандинавію, говорить г. Ламбинъ (ст. II. 82); княжескихъ родовъ было также не мало въ Норвегіи, Даніи, Швеціи. Между тыть въ дошедшихъ до насъ письменныхъ памятникахъ, мы встръчаемъ только названія: Normanni, Sueones (Suebi, Suevi) Dani. Никогда Датчане не именуютъ себя Гаральдцами, Шведы Инглингцами или Сигурдцами. Тоже самое можно сказать и о земляхъ принявшихъ имя своихъ скандинавскихъ или германскихъ завоевателей; Британія не прозвалась ни Генгистіей, ни Горсландіей; Нормандія Рольфіей.

О самомъ призваніи князей г. Ламбинъ говоритъ: «и хотя вскорѣ потомъ эти племена (чюдскія и славянскія), вслѣдствіе возникшихъ между ними раздоровъ и междоусобій, и принуждены были обратиться опять къ тѣмъ же Варягамъ-Руси и призвать отъ нихъ князей для устано-

вленія наряда, но они призвали не прежнихъ своихъ властителей, не техъ вассалловъ Руси, которые были изгнаны, а ихъ верховныхъ господъ, сюзереновъ, то-есть самихъ князей Руси, и призвали при томъ, по своей волъ, на основаніи договора, какъ племена свободныя» (Ст. II, 94). Не останавливаясь на изображаемой г. Ламбинымъ нѣсколько странной картинѣ устройства морской скандинавской дружины въ ІХ въкъ, я замъчу что признанная всъми изследователями невероятность призванія Славянами Финнами князей изъ тъхъ же самыхъ, только что ими изгнанныхъ варяговъ — грабителей, остается и нынѣ тою же историческою нев роятностію. Что касается до справедливой въ сущности мысли, о предшествовавшемъ призванію варяговъ договорѣ (pacta conventa), какъ согласовать ее съ основнымъ положенінмъ г. Ламбина (Ст. 1. 261): «Князья привели съ собою «всю Русь» то-есть всю дружину, называвшуюся Русью (Rôds)»? Стало быть князья не только пришли сами, съ своими ближниками, но еще возвратили съ собою и всёхъ тёхъ варяговъ-Русь, которые взимали дань съ славяно-чюдскихъ племенъ и были изгнаны? Ибо эти варяги-Русь были же частію всей той дружины которая, называлась Rôds и которая, вкупт съ Рюрикомъ, сполна выселилась изъ Швеціи, въ землю принявшую отъ нея имя Руси. Этого ли наплыва шведскихъ Rôds'овъ, въ гораздо большей противъ прежняго силь, требоваль договоръ заключенный съ ними славяно-чюдскими свободными племенами? Впрочемъ г. Ламбинъ говорить въ другомъ мѣсть о дружинь Rôds: «Ея князья пришли, чтобы княжить и владъть племенами, ихъ призвавшими; а она — дружина,

которую не призывали, пришла, чтобы воевать другія племена и пріобрётать себё и князьямь новыхь данниковь, чтобы продолжать свое ремесло завоевателей на новомь общирнейшемь поприще» (Ст. II. 77). А договорь? а раста conventa? а самый факть призванія? Шведскія дружины, изгнанныя и вновь не прошенныя, разъёзжають свободно по славяно-чюдскимь рёкамь и озерамь, для прі-исканія себё новыхь данниковь, а глядя на нихь, Славяне и Чюдь не нарадуются своей дипломатической предусмотрительности? Но противь кого же, если не противь этихь изгнанныхь варяговь, срубиль Рюрикь крёпость Ладогу, тотчась послё призванія, сътёмь чтобы запереть имъ входь въ Волховь, а по Волхову въ Новгородь?

Намъ остается сказать нёсколько словъ о грамматической формё имени Русь, съ точки зрёнія его мнимоскандинавскаго происхожденія.

Имя Руси является впервые въ 839 году, подъ формою Rhos, въ извъстномъ мъстъ бертинскихъ лътописей: «misit etiam cum eis quosdam, qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant». Что здъсь латинское Rhos буквальный переводъ греческаго 'Ρως, а безпримърное въ греческомъ языкъ, этническое, несклоняемое ὁ 'Ρως, οἱ 'Ρως, των 'Ρως, по существу своему, совершенно противно духу греческаго словосочиненія, два лингвистическихъ факта, ясныхъ до очевидности, сознаваемыхъ изслъдователями всъхъ системъ и всъхъ мнѣній (Kunik, Beruf. II. 201.—cfr. Krug, Forsch. II. 832). Отсюда логически слъдуетъ, что Греки могли принять неудобную, безпримърную для нихъ форму 'Рως, только по крайней необходимости то-есть если этого тре-

бовало непремѣнное употребленіе формы Роз у того народа, который отличаль себя этимъ именемъ и первый имъ его передалъ.

Теперь спрашивается: могли ли Шведы отличать себя именемъ, грамматически соотвътствующимъ несклоняемой формъ Рос? За исключениемъ собирательныхъ словенорусскихъ именъ, народныя и племенныя не являются ни въ одномъ изъ европейскихъ языковъ, подъ формою единственнаго числа; никакой народъ не именуетъ себя Римляниномъ, Франкомъ, Германцемъ, Шведомъ. Ясно, что безпримърному греческому 'Ρως соотвътствуетъ только одна собирательная, славянская форма Русь; эта собирательная форма именъ, одинаковая въ единственномъ и множественномъ числь, неизвъстна, какъ сказано, германо-скандинавскимъ нарѣчіямъ 213). Древне-готское предполагаемое hrôps, pl. hrôpsar, новъйшее шведское Ryss, pl. Ryssar, или какая бы то ни была другая германо-скандинавская форма имени Русь, проявилась бы у Грековъ не иначе какъ подъ формами: ὁ 'Ρῶσος, 'οἱ 'Ρῶσοι, ὁ 'Ρῶσσος, οἱ 'Ρῶσσοι и т. п. Такимъ образомъ передавали они всъ германо-скандинавскія имена: ὁ Γότζος, οἱ Γότζοι; ὁ Δάν, οἱ Δανεῖς; ὁ Νορτμάνος, οξ Νορτμάνοι 214). Мы видимъ что и вынужденное необходимостію у Грековъ несклоняемое 'Рώς переходить со временемъ въ болте удобное простонародное 'Росос, 'Ροῦσος, 'Ρώσσος, съ соотвітствующимъ ему множественнымъ числомъ 215), а обыкновенно склоняемое готское hrôps, hrôpsar проявилось бы у нихъ подъ безпримфрною, крайненеудобною формою Рас? Это Рас прямо указываеть на подобную ему форму въ томъ языкѣ, изъ котораго оно

занято; стало быть Шведы бертинскихъ лѣтописей передали Грекамъ, не свое (положимъ) готское hrôbs, а славянское Русь. Но возможно ли чтобы Шведы склоняли свое собственное туземное имя, не по шведски, а по славянски?

Г. Куникъ ищетъ нынѣ объясненія этому, не иначе какъ изъ славянскаго Русь объяснимому  $P\tilde{\omega}_{\zeta}$ , въ томъ предположеніи что Греки, увлекаясь воображаемымъ тождествомъ библейскихъ (Езехіиль, XXXIX. 1. cfr. XXXVIII. 2, 3) и балтійскихъ (?) Росовъ, приложили этимъ (впрочемъ никогда не существовавшимъ) балтійскимъ Росамъ, несклоняемую библейскую форму  $P\tilde{\omega}_{\zeta}$  (Дополн. къ Касп. Дорна, 673). О происхожденіи Руси отъ Езехіилевыхъ  $P\tilde{\omega}_{\zeta}$  заговорилъ первый Левъ Діаконъ (ed. Bonn. 150); ему вторятъ и позднѣйшія русскія лѣтописи (см. густинск. льт. 236).

Мнѣ кажется весьма сомнительнымъ чтобы канцелярія императора  $\Theta$ еофила сочла Rhos совъ 839 года тождественными съ закавказскими 'Р $\mathring{\omega}_{\varsigma}$  пророка Езехіиля и сверхъ того еще повѣрила, что изъ Константинополя всего легче попасть на Кавказъ, черезъ Ингельгеймъ. Еслибы совершенно уединенное этимологическое умничаніе Льва Діакона, было въ ходу уже въ первой половинѣ ІХ вѣка, невозможно чтобы Фотій не коснулся его ни въ своемъ энциклическомъ посланіи, ни въ своихъ проповѣдяхъ  $\mathfrak{el}_{\varsigma}$   $\mathfrak{th}_{\mathsf{V}}$   $\mathfrak{epo}_{\mathsf{V}}$   $\mathfrak{epo}_{\mathsf{V}}$  (км. Быт. XLVI, 21), акцентируются отлично отъ народнаго 'Р $\mathring{\omega}_{\varsigma}$ ; да и у самаго Льва Діакона 'Р $\mathring{\omega}_{\varsigma}$  (Езехіилево) и 'Р $\mathring{\omega}_{\varsigma}$  (народное) разнятся по акцентировкѣ  $\mathfrak{el}_{\mathsf{V}}$ ). Не странная ли, наконецъ, эта случайность перенесенія несклоняемаго библейскаго 'Р $\mathring{\omega}_{\varsigma}$  на то именно племя, кото-

рому суждено, около той же эпохи, проявиться въ исторіи подъ склоняемою только въ единственномъ числѣ, собирательною славянскою формою Русь?

Мнѣ кажется пора бы ученымъ представителямъ скандинавизма отстать отъ системы основанной, съ одной стороны, на изобрѣтенномъ Wâring, а съ другой, на изобрѣтенномъ Rôdhs, да и то еще подъ несуществующею у Норманновъ грамматическою формою.

Я ожидаю вопроса: откуда же, за отсутствіемъ шведской Руси, Финское Ruotsi, эсткое Roots для Шведовъ?

При разборѣ предположеній Шлецера о происхожденій этихъ именъ отъ названія Рослагеномъ приморской части Шёланда, Парротъ замѣчаетъ:

«Если бы вълексиконѣ Гупеля, изъ котораго Шлецеръ приводитъ переводное имя Шведовъ, онъ отыскалъ настоящее значеніе слова Roots, онъ конечно бы не вздумалъ опираться на его созвучіе (съ Рослагеномъ). Оно означаетъ вообще хребетъ (Grat), ребро (Rippe), а въ особенности стволъ (Stengel) на листѣ. Перенесеніе этого понятія на береговые утесы или скалы (Scheren), коими преимущественно изобилуетъ Швеція, дѣлаетъ понятнымъ почему Финны назывяютъ Швецію Ruotsimaa, а Эсты Rootsima, страною утесовъ, Scherenland» (Versuch einer Entwick. d. Sprache, Abstamm. der Liv. Lett. Eesth. Erl. № 20).

Эстское roots передаетъ стало быть значеніе нашего шестъ, хребетъ, скала, какъ латинское crista значеніе пѣтушьяго гребня и горной вершины, какъ наше гребень значеніе горнаго хребта. Какъ германскіе народы понимали Чюдь подъ именемъ Finne, скандинавскіе подъ име-

немъ Finnar, то-есть луговыхъ жителей (отъ сѣвернаго fen, fenne, лугъ; см. Schafar. Sl. Alt. I. 313), такъ Эсты м Финны называли Шведовъ Ротсами, отъ слова гоотя, хребетъ, скала. Rootsmaa, Швеція, утесистая страна; Rootsmees, Шведъ, обитатель утесовъ, горецъ. Точно въ такомъ же смыслѣ прозваны и Хорваты, отъ слова Ногьу, Сһгьу, обитателями горныхъ хребтовъ, Поляне отъ полей, Древляне отъ деревъ и т. д.

Окончательный свёть на значение этническаго эстскаго Roots, финскаго Ruotsi, проливаеть то имя которымъ прозвали себя шведскіе Лопари. Шведа они зовуть не Шведомъ и не Родсомъ, а Taro, Tarolats (купецъ) или Laddelats (обитатель страны, Landbewohner); себя же отличають названіями Ruothi и Ruotteladz (Geijer, Gesch. Schwed. I. 93, 95). Гейеръ (еще производившій финское имя Шведовъ оть Рослагена) полагаеть что это имя перешло, неизвъстно когда, и на Лопарей; г. Куникъ (Beruf. I. 95) приводить замічаніе Гейера, но безь объясненій. Я оставляю за шведскимъ историкомъ высказанное имъ, съ осторожною небрежностію, предположеніе; факть о которомъ онъ свидътельствуетъ по собственному дознанію, стоитъ особеннаго вниманія. Горные Лопари въ Швеціи (Fjälmann, Fjällfolk, Gebirgsleute), называють себя Ruothi и Ruotteladz. Если принять что они перенесли на себя генетическое, древнъйшее имя Шведовъ Rôds, hrôps или какое либо другое, выйдеть что въ то самое время (около половины IX въка) когда Славяне прозвались шведскимъ именемъ Rôdhs-Русь, Лопари прозвались тымъ же туземнымъ именемъ Шведовъ Rôdhs-Ruotteladz; что подобно Славянамъ,

они тогда же перестали звать Шведовъ Росами, hrôps ами; что наконецъ Шведы, уступивъ свое родское имя, съ одной стороны Славянамъ, а съ другой Лопарямъ, отказались отъ своего древнъйшаго туземнаго наименованія. Пусть върить что хочеть въ эту фантасмагорическую, да и сверхъ того на отжившемъ рослагенскомъ миеть основанную операцію.

Приняли ли для себя шведскіе Лопари имя Ruothi и Ruotteladz отъ Эстовъ и Финновъ или сами прозвались этимъ, на общемъ имъ чюдскомъ языкъ обозначавшимъ горныхъ жителей именемъ 217), ясно что начало его восходить къ эпохѣ древнъйшаго ихъ поселенія на восточномъ берегу Скандіи. Когда оттёснивъ Лопарей къ сѣверу, Шведы заняли ихъ мѣста (Geijer I. 94), имя Ruothi, Ruotteladz перешло у Эстовъ и Финновъ (подъ формами Roots, Ruotsi) на новыхъ поселенцевъ приморскаго Шёланда, какъ у Грековъ скиеское имя на разныя, другъ друга изъ Черноморія вытёснявшія племена, какъ у Литовцевъ имя Gudai (Готы) на наследившую отъ Готовъ днепровскія земли, южную славянскую Русь. Быть можеть знатоки финскихъ нарвчій пріищуть еще другія, болве научныя объясненія указанному историческому явленію; какъ отголосокъ мнимо-туземнаго названія Шведовъ Родсами, эстское Roots, финское Ruotsi можеть отнынъ стать на ряду съ варяжскимъ происхожденіемъ Фаргановъ.

### XII.

# СЛАВЯНСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНІЕ РУСИ.

Какъ у германскихъ народовъ племенныя названія преимущественно основаны на историческихъ особенностяхъ, на политическомъ или воинскомъ значеніи племенъ, такъ названія славянскія взяты по большей части отъ природныхъ, мѣстныхъ отличій, т. е. отъ названій рѣкъ, горъ, лѣсовъ, озеръ и т. д. Таковы народныя и племенныя Морава, Хорваты, Дубрава, Загорцы, Озеряты, Полабы, Полочане, Чрезпѣняне, Бужане и пр. Законы исторической аналогіи наводятъ на вѣроятность одинаковаго происхожденія имени Русь.

Коренное рс, рьс, проявляется по преимуществу въ названіяхъ рѣкъ, источниковъ и озеръ у славянскихъ народовъ (см. Kollar, Rozpr. o gmen. 183). Удивленный необъятнымъ множествомъ (eine unübersehbare Menge) происходящихъ отъ этого корня славянскихъ названій рѣкъ и лежащихъ близь нихъ городовъ и селеній, Шафарикъ произодить эти названія отъ предполагаемаго праславникаго гиза—рѣка, соотвѣтствующаго по ономатопінти-

ческому выраженію подобнымъ звукамъ и у прочихъ европейскихъ народовъ (Cas. Cesk. Mus. VII.—Abk. d. Sl. 160). «Корень этого слова», говорить онъ, «находится и въ другихъ, особенно древнихъ языкахъ, въ томъ-же смыслѣ и значеніи; Байеръ, отличный знатокъ европейскихъ и азіатскихъ языковъ, говоритъ о немъ: имена га, гоз изъ древнѣйшаго общаго языка перешли къ Скиеамъ и къ другимъ народамъ и значили рѣку; въ кельтс. языкѣ гиз, гоз значитъ озеро; съ нимъ сродно и нѣмецкое rieseln; и быть можетъ слово роса, гоз».

Допуская отчасти основательность замічаній Байера и Шафарика, я однако вижу что ими опредълено только ономатопіитическое значеніе кореннаго рс, въ техъ словахъ индо-европейскихъ языковъ, которыя означаютъ воду или теченіе воды. Форма, поль которою каждый изъ европейскихъ народовъ усвоилъ себъ коренное рс, особое значеніе, которое онъ придаль у себя производнымъ отъ этого корня, наконецъ историческая судьба этихъ производныхъ, оставлены безъ объясненія. Слова Эεός, deus, Teut, Tiv, Div, также происходять оть одного общаго, древняго корня и представляютъ одинаковое значеніе во всёхъ языкахъ (cfr. Grimm, D. M. 175 ff.). Противоръчить ли это происхожденію народнаго германскаго имени Teutsch отъ первобытнаго Teut? Или мы не должны признавать народнаго германскаго начала въ Тевтонахъ Пиоеаса и Плутарха, въ названіяхъ Теутобургскаго ліса и Теутендорфа, потому что есть греческій городъ О вобобіа и греческое имя Θεοφάνης? У скандинавскихъ народовъ первобытное alp, elb перешло въ название ръкъ вообще, подъ формою

elf и elv. Заключить ли отсюда о нарицательномъ значеніи германскаго Elbe, славянскаго Лаба, а Нордальбинговъ и Полабовъ объяснять обитателями рачныхъ береговъ? Между германскимъ Teut и греческимъ Зεός, между скандинавскимъ elf и германскимъ Elbe, какъ между славянскимъ Русь и кельтійскимъ гоз, существуетъ различіе имени отъ слова. У Грековъ, Латиновъ, Германцевъ, Кельтовъ производныя отъ общаго кореннаго рс сохранили первобытный смыслъ воды и теченія; отсюда греческое δοή, латинское ruo, rivus, германское rieseln, кельтское гов; отсюда, пожалуй, и наше славянское рѣка. Но ни одно изъ этихъ словъ не перешло въ собственныя имена ръкъ и озеръ у Грековъ, у Римлянъ, у Германцевъ, у Кельтовъ. Откуда же у однихь Славянъ это множество названій рось, русь для славянскихъ водъ? Неужели это явленіе случайное, не представляющее особеннаго значенія? Ошибка славянскихъ изследователей, и преимущественно нашихъ русскихъ, состоитъ не въ указаніи на очевидную связь между народнымъ именемъ Русь и коренными рось, русь въ рѣчныхъ и мѣстныхъ названіяхъ у всѣхъ вообще славянскихъ народовъ, а въ невърномъ и нелогическомъ производствъ этихъ названій отъ народнаго, по всей Славянщинъ произвольно проводимаго Русь. Это значитъ отыскивать Тевтоновъ въ греческой Өеодосіи. Напротивъ, въ производстви народнаго Русь, отъ общеславянскаго Рось, Русь (при настоящемъ опредъленіи этихъ названій для славянскихъ водъ), я вижу столько же произвола и случая, сколько въ производствъ народнаго Морава отъ Моравы, Полочанъ отъ Полоты, Нордальбинговъ отъ Эльбы (Albis).

Уже Нарбуттъ (Dzicje Starož. nar. Litewsk. I. 175) напаль на ту мысль, что святыя рѣки у Будиновъ (которыхъ онъ считаетъ предками Литвы, а Шафарикъ Славянами Sl. Alt. I. 184 ff.) именовались ross. Оставляя въ сторонъ схваченное съ воздуха предположение о Будинахъ и ихъ переселени съ береговъ Волги на берега Нѣмана, я останавливаюсь на двухъ фактахъ, имѣющихъ особое значение для русской истории.

- І. Отъ Волги Рось до Нѣмана Русь и до Куришгавской Русны, все пространство земли занимаемое словенскими и родственными имъ, по языку и по вѣрѣ, литовскими племенами, покрыто рѣками, носящими названія Рось, Русь, Роса, Руса.
- 1) Волга-Рось. Агаеемеръ, писавшій около 215 льть по Р. X., говорить: «reliquorum vero per Asiam fluminum et in diversa maria se emittentium Jaxartes et Oxus, et Rhymnus et Rhos, et Cyrus et Araxes Caspio mari miscentur» (Hudson II. 48). Нубійскій географъ: «.... Verum influit in illud (sc. mare Chozar) pars fluminis Ross, Athel vocati» etc. (Geogr. Nubiens. 243). Г. Куникъ (Beruf. II. 7. Anm.) опровергаетъ 'Рос Агаеемера Птоломеевымъ 'Ра, Анміановымъ Rha, именами Волги, совпадающими съ существующимъ и донынъ у Мордвы именемъ Волги-Rhau (Schloez. N. G. 306). Но развѣ прусское Memel исключаеть литовское Нѣманъ 218), германское Elbe славянское Лаба? Все, что можно заключить изъ разногласія между Агаеемеромъ и Птоломеемъ, между Эдриси и Амміаномъ, состоитъ въ томъ, что одни получили свое названіе Волги отъ народа славянскаго, говорившаго Рось,

а другіе отъ народа финскаго, произносившаго Rhau. На древность существованія имени Рось для Волги указываеть и названіе Роксалановъ т. е. приволжскихъ Алановъ (Schafar. Sl. Alt. I. 352. — Abk. d. Sl. 107); этому имени Рось отвѣчаеть можеть-быть и названіе Волги у Геродота  $O\acute{\alpha}ρος$  (IV, 122, 125), напоминающее венгромонгольскую форму имени Русь Orosz, Urus. (См. Mannert, Geogr. IV. 110. — Müller, Stromsyst. d. Wolga, 84, 103, 104. — Klaproth. tabl. hist. 23 — 24).

- 2) Осколъ-Рось (Narbutt. I. 176).
- 3) Нѣманъ-Рось. Такъ называется часть этой рѣки, протекающая волковскій повѣтъ (тамъ жс).
- 4) Нѣманъ Русь. Названіе нижняго Нѣмана (праваго рукава его) до самаго устья; иные называють его также Рось (тамъ же).
- 5) Куришгафъ-Русна. «Addo, probabile quoque esse Prussos ab amne Russo nominatos, quasi dicerentur Porussi et Prussi, i. e. accolae Russi fluminis. Est enim in Russia ostium amnis Memelae, quod hodieque Russa vocatur <sup>219</sup>). Notum insuper est ipsum lacum Curonensem (das Churische Haff) olim vocari solitum Rusna, ut disertis verbis habent verba Privilegii Pacis inter Vladislaum jagellonidem Regem Poloniae et Paulum de Rusdorf Magistrum Ordinis Teut. in Cujavia dati» (Hartknoch, Dissert. III. 64).
- 6) Рось, впадающая въ Наревъ съ праваго берега ниже Остроленки (Narbutt, I. 176).
- 7) Рось, впадающая въ Szesczup съ лѣваго берега не далеко отъ Новаго Мѣста (тамъ же).
  - 8) Русь или Руса (Синоп. Роса) въ новгородской гу-

бернін, впадающая въ озеро (Нест. Шлец. І. 150). По сохранившемуся въ нѣкоторыхъ спискахъ лѣтописи преданію, Славяне прозвались Русью отъ этой рѣки. Царевичь Іоаннъ передъ службою Св. Антонію, Сійскому: «Приписано бысть сіе .... многогрѣшнымъ Иваномъ, во второе по первомъ писатели, колѣна Августова, отъ племени Варяжскаго, родомъ Русина, близь восточныя страны, межь предѣлъ Словеньскихъ и Варяжскихъ и Агаряньскихъ, иже нарицается Русь по рѣкѣ Русѣ» (Карамз. ІХ., прим. 612). Густинскій лѣтописецъ (с. 236) говорить, что имя Русь производятъ «иныи отъ рѣки глаголемыя Рось».

- 9) Рось украинская, впадающая въ Днѣпръ съ праваго берега, ниже Канева. По этой Рси завелъ Ярославъ поселение изъ плѣнныхъ Ляховъ и ставилъ города (Лаер. 65).
  - 10) Руса, впадающая въ Семь (Кн. больш. черт. 91).
  - 11) Рось, вцадающая въ озеро Jeziorozy (Narbutt, l. c.).
- 12) Эмбахъ-Рось, по Кодину у Шлецера (*Hecm. II*. 328).

Сверхъ того: Роска въ Волыни (см. *Карамз. III.*, прим. 77); Порусье или Порусья, падающая въ Полисть (Кн. б. черт. 182) и множество другихъ <sup>220</sup>).

II. Названія Русь, Рось для славянскихъ водъ проявляють особое религіозное начало и значеніе святости.

О русскихъ Славянахъ, какъ водопоклонникахъ по преимуществу, дошло до насъ не мало прямыхъ и достовърныхъ свидътельствъ, какъ въ лътописи Нестора, такъ и въ современныхъ ей памятникахъ: переводъ С. Григорія Назіанзина, правилахъ митрополита Іоанна и т. д.; для

Alexander of the Control of the Man.

подробнъйшихъ указаній отсылаю къ изслъдованіямъ Снегирева, Гануша г. Срезневскаго и т. д. (см. также Отр. о вар. вопр. Гедеон. 63, 64). Принимая покуда преимущественное господство водопоклоненія у русскихъ Славянь за исторически доказанный фактъ, я въ повтореніи одного и того-же названія для рѣкъ и источниковъ, вижу явно религіозную мысль, тѣмъ болѣе что имя Рось, какъ не рѣдко прилагаемое къ другому рѣчному имени (напр. Волга - Рось, Нѣманъ - Рось, Осколъ - Рось и т. д.), обличаеть первобытно - нарицательное значеніе; а какое же могло оно имѣть у Славянъ водопоклонниковъ, если не значеніе святости?

На это значеніе указываеть и этимологія словено-русскаго, (только у рускихъ Славянъ существующаго) названія русалокъ. Шафарикъ (Cas. Cesk. Mus. VII. 299 sq.), а за нимъ Юнгманнъ (Slown.~IV.~959) производятъ ихъ отъ русла; того же мивнія и г. Буслаевъ. «Понятіе о свъть», говорить онь (O ва. Христ. 15, 16), «глубоко лежить въ названіи Русалокъ и въ в рованіи въ эти существа. Хотя онъ живутъ въ водъ, но свътъ былъ начальною ихъ стихіею. Рѣчное названіе Руса, откуда Русалка черезъ форму русло, ведеть свое происхождение отъ слова: русый, распространившагося не только на северъ, где находимъ Фин. rus, красный, рыжій, но и на югъ, такъ что у Сербовъ руса постоянный эпитетъ головы: «и русу му осијече главу». Въ значении же воды встръчаемъ не только въ Чехахъ: na potoku Rusawě, но и въ кельт. rus, ros. озеро. Въ древнъйшемъ періодъ языка санскритскаго, именно въ языкѣ Ведъ, находимъ русат - rutilans, глаголъ

же рус остался и въ последствіи, но только въ значеніи ferire, occidere, съперемѣною же небнаго c въ u, перешелъ въ руч lucere, splendere». Начальная мысль этимологіи г. Буслаева быть-можеть вфрна; но если не ошибаюсь, основное смѣшано въ ней съ производнымъ. По санскритски ruć — splendere; въ зендскомъ языкѣ raoć splendere и lux (Bopp, Vergl. Gramm. 128, 28); отсюда, съ одной стороны, производныя δούσιος, russaeus, rutilans, русый, фин. rus и т. д.; съ другой, значение блеска и свъта для водъ и росы (срвн. alp. elb, albus и формы Elf, Elbe) въ индоевропъйскихъ языкахъ. У славянскихъ племенъ Скр. и Зендское: гис, гаос переходить изъ нарицательнаго въ собственное, подъ формою Рось, Русь; здёсь начало минологическаго (славянскаго, а въ тъснъйшемъ смыслъ, словено-русскаго) періода его. Этому періоду принадлежить существующее только въ русскомъ языкѣ (подобно названію русалокъ) слово: русло, быть-можетъ первоначально божественное олицетвореніе русла; и русло, и русалка отъ рѣчнаго, священнаго Русь 221). «Овь рѣку богынію нарицаеть и звърь живущь въ ніеи іако Бога нарицая требу творіть» (перев. Григ. Наз. 88, 89). Какъ отъ Немана и Свитязя Нъмнянки и Свитезянки (Снегир. I. 119), такъ отъ Рси ни Русы, русалки. Литовская русалка именуется гуделкою, gudielka; но по литовски guddusemme-украинская Русь; gudas-Русинъ; gudai-Русь въ множ. числѣ (Schafar. Sl. I. 456. Anm. 4).

Отъ первобытно общаго всёмъ славянскимъ племенамъ вёрованія осталось извёстное у всёхъ почти славянскихъ народовъ подъ названіемъ русалій, rusadla, весеннее

The

празднество. «Rusádla plur. gen. Rusadel, slav. Gömör. Pfingsten, feriae pentecostes» (Palkowiču Slownjk, II. 2005). «Swátky a gisté časy gakožto na Kračun, na Welikau noc a na Rusadla». (Bartholomaeid. Memor. ap. Kollar. Rozpr. 354). «Na Rusadlnie swiatky podle starjeho obyčege králow staweti, tanze wywázeti, do starje kožuchy se obláčeti i gakžkolwěk se blázniti pod štraffanjm zakázáno bude» (Акты Щитницкаго евангел. собора вз 1591 г. тамъ-же. 355). Въ толкованін на 62 канонъ Трулльскаго собора, Өеод. Вальсамонъ (около 1100 г.) упоминаеть о русаліяхъ фоцбадіа, какъ о празднествѣ, справляемомъ, по худому обычаю, во внѣшнихъ земляхъ, ѐν ταῖς ἔξω χώραις (Du Cange v. Rosalia); извѣстіе относимое Шафарикомъ (Sl. Alt. II. 179) къ Славянамъ болгарскимъ. О нашихъ русаліяхъ см. Снегир. IV. 1—17.

Сюда, быть можеть, принадлежить и народное выраженіе святая Русь, какъ отголосокъ нашей языческой старины. Въ книгахъ до XVI вѣка не встрѣчаемъ его; у Курбскаго: святорусская земля (Сказан. 46). Какъ у германскихъ народовъ (Grimm, D. M. 1195), такъ и у насъ, понятія языческія нерѣдко переходили въ христіанскія; миоъ объ Иванѣ Купалѣ вошель въ соединеніе съ праздникомъ въ честь св. Іоанна, и т. д.

«Несторъ справедливо ведетъ происхожденіе моравскаго имени отъ рѣки Моравы», говоритъ Шафарикъ (Sl. Alt. II. 499), названіе которой было такъ древне и уважаемо у Славянъ, что едвали есть славянская земля, гдѣ бы не нашлась или рѣка, мѣстечко, или область, носящія имя Моравы». Тоже самое можно сказать и о СлавянахъРосопоклонникахъ. Какъ Морава, такъ и Русь — имя рѣки и народа.

На странное заявленіе г. Куника (Beruf. I. 48—86) относительно предполагаемаго имъ не-славянства формы имени Русь, я скажу только, что это имя составлено по первообразу и следуеть лингвистическимъ законамъ простыхъ собирательныхъ, — грамматической формы, принадлежащей къ древнейшему слою языковъ 222); что следовательно неть ни малейшей причины принимать обязательнофинскаго происхожденія русскихъ народныхъ собирательныхъ именъ, съ окончаніемъ на ь. Форма Чюдь, по всей вероятности, древнее племенныхъ Любь, Ямь, Пермь, Весь; 223) къ какому же финскому первообразу должно ее отнести?

Въ другомъ мѣстѣ, на основаніи принимаемой имъ за неизмѣнное лингвистическое правило, мнимой невозможности перехода звука у въ звукъ о, г. Куникъ утверждаетъ что Греки и Мадяры, произносящіе Огозг, узнали имя Руси не отъ Славянъ, а отъ призванныхъ Славянами Шведовъ-Россовъ (ibid. 71, 72. Срвн. Замич. къ Касп. Дорна, 671). Ученый изслѣдователь конечно не обратилъ вниманія на свойственную греческому языку наклонность къ передачѣ своимъ ф, звука у въ словахъ заимствованныхъ изъ иноземныхъ нарѣчій; такъ на пр. латинскія зитма, зирредапешт, culus, mularium — у Грековъ обра, офебоо, кбос, рфрадко (рго родарого). О словѣ gutta (подагра) мугерзиз МЅ. sect. З. сар. 82: «кадєїтая кая адтт πаф Іттадої Гъта» (Du Cange, Gloss. med. et. inf. Gr.). Римскій царь Numa у Плутарха и другихъ греческихъ

писателей Νόμας (Thes. gr. l. ed. Didot, V, 1540). Франкскій рыцарь Rousseau de Soli у Пахимера 'Ρώς Σολυμᾶς. Да и въ самомъ греческомъ языкѣ можно указать на μοῦσα, dor. μῶσα и т. п. 224).

Мадяры произносять Orosz; Персіяне и Татары Urus; Нѣмцы Riuze и Reussen; Шведы Ryss, Голландцы Ruysschen. Единственное заключеніе которое можно вывести изъ различности этихъ формъ, то, что каждый народъ передаеть по духу языка своего, имя другаго народа.

### XIII.

## СЛОВЕНЕ И РУСЬ.

Изследователи, не хотевшіе отличить полу-ученыхъ затый печерскаго монаха отъ сокрытой въ его льтописи прямой и без-искусственной исторіи фактовъ, доводили систему его до безвыходныхъ заключеній. Шлецеръ допускаеть по Нестору, что тотчась после пришествія варяговъ, имя Руси превратилось въ общеславянское народное имя (Нест. Шлец. 11. 603), явленіе, которому у другихъ европейскихъ народовъ исторія опредѣляетъ пѣлые въка. Это не мъшало ему дълить Олегово войско на Руссовъ, т. е. Норманновъ и на Словенъ, представителей всего прочаго войска, не исключая Чюди и Мери (тамъ же, 681), а въ другомъ мъстъ утверждать что Руссами при Олегъ и Игоръ были еще одни только Норманны т. е. варяги (тамъ же, 703. III. 97). Однихъ Норманновъ подъ именемъ Руси (до Ярослава включительно) понимаютъ и последователи Шлецеровского ученія. У Круга норманская Русь вездѣ противополагается Славянамъ, подъ именемъ которыхъ мы должны разумъть всъ славянскія пле-

мена, подвластныя варяжской династіи. «Ръзкое отличіе между собственною Русью (Норманнами) и Славянами, Финнами и т. д. продолжается до позднихъ годовъ XI стольтія», а въ доказательство: «Nest. 98; въ льто 6526 (1018): Ярославъ же совокупивъ Русь, и Варягы, и Словене....Правда русская 1: Аще ли боудеть Роусинъ, ли Словенинъ».... Далъе: «въ договорахъ упоминается только о Руси (мы отъ рода Русскаго), но ни о Славянахъ ни о Финнахъ» (Krug, Forsch. II, 280, 281. Anm. \*. — II. 358. Anm. \*. срвн. І. 116). У г. Куника: «Такъ какъ и поздняя Русь отличается у Нестора отъ славянскихъ племенъ, мы и здёсь должны («тёмъ и Русь корятся Радимичемъ») разумъть подъ именемъ Руси, господствующее (норманское) племя, въ противоположность Славянамъ» (Beruf. II. 189). По примъру Шлецера и Круга онъ приводить начальную формулу договоровъ: «мы отъ рода Русскаго», въ доказательство существеннаго отличія Руси (Норманновъ) отъ Славянъ (тамъ же, 177). Погодинъ: «Ясное показаніе отношеній между Русью и Славянами; народъ платилъ только дань, а жилъ по прежнему въ полной свободъ» (Изслъд. III. 247, прим. 585).

Всё эти изслёдователи подмётили факть, дёйствительно существующій въ нашей исторіи, а именно, дёленіе Руси на Словенъ и на собственную южную Русь. Они, кажется, ошиблись только въ опредёленіи причинъ и значенія этого факта, относя къ началу норманскому коренное явленіе словенорусскаго быта. Настоящій смыслъ этого явленія ясно высказанъ въ лётописи; отъ самаго Нестора узнаемъ мы два начальныхъ положенія нашей исторіи:

- 1) Имя Руси, какъ народное, принадлежитъ всѣмъ племенамъ союза восточныхъ Славянъ; какъ племенное, одному только югу.
- 2) Имя Словенъ, исключительно племенное, принадлежитъ только Новгороду и его области; на Руси оно никогда не имъетъ общаго значенія народнаго Славяне.

Аскольдъ и Диръ, мнимо-русскіе выходцы изъ заморья, оставляють Новгородъ, притонъ мнимо-русской (варяжской) народности. Они говорять Кіевлянамъ: и мы есмя Князи Варяжскіе», не русскіе (Арх. сп. у Шлец. Нест. II. 12). При поселеніи въ Кіевьони призывають своихъ единоплеменниковъ изъ Новгорода: «Аскольдъ же и Диръ остаста въ градь семъ, и многи Варяги скуписта, и начаста владъти польскою землею» (Лавр. 9). До сихъ поръ мы не видимъ Руси; но при выступленіи изъ Кіева въ походъ противъ Грековъ, Русь является единственною дъйствующею народностію, какъ въ греческихъ летописяхъ, такъ и въ Несторовой; изъ Новгорода они вышли варягами; изъ Кіева выступаютъ, изъ Царьграда возвращаются Русью.

«Въ лѣто 6389. Поиде Олегъ, поимъ воя многи, Варяги, Чюдь, Словѣни, Мерю, Весь, Кривичи» (Лаер. 10). И здѣсь при выступленіи изъ Новгорода, исчисляются только сѣверныя племена; о Руси пислова; это имя является уже по водвореніи Олега въ Кіевѣ, переходя не отъ Олега на Кіевъ, а отъ Кіева на Олега и Варяговъ его: «и рече Олегъ: се буди мати градомъ Русскимъ. Бѣша у него Варязи п Словѣни, и прочи прозвашася Русью» (тамъ же) 225).

Игорь посылаеть за море къ Варягамъ: «и посла по Варяги многи за море, вабя е на Греки» (тамъ же, 19); но изъ Кіева идеть съ Русью: «Въльто 6452. Игорь же совокупивъ вои многи, Варяги, Русь, и Поляны, Словьни, и Кривичи, и Тъверьцъ, и Печенъги» и пр. (тамъ же). Поляне-Русь кат εξοχήν названы поименно въ противоположность Словенамъ-Новгородцамъ.

Владимиръ изъ Новгорода: «Володимеръ же собра вои многи, Варяги и Словѣни, Чюдь и Кривичи, и поиде на Рогъволода» (тамъ же, 32). Ярославъ изъ Новгорода: «И събра Ярославъ Варягъ тысячю, а прочихъ вой 40» (тамъ же, 61). Святополкъ изъ Кіева: «Пристрои безъ числа вои, Руси и Печенѣгъ» (тамъ же). Ярославъ на Святополка изъ Кіева: «совокупивъ Русь, и Варягы, и Словѣнѣ» ((тамъ же, 62). Ярославъ на Печенѣговъ изъ Новгорода: «Ярославъ събра вой многъ Варягы и Словени, приде Кыеву» (тамъ же, 65) 226).

Имѣютъ ли эти факты особое историческое значеніе? А если имя Руси не случайнымъ образомъ выпущено во всѣхъ мѣстахъ Несторовой лѣтописи, гдѣ дѣло идетъ о Новгородѣ и сѣверныхъ племенахъ, какимъ образомъ могло это имя исчезнуть для тѣхъ именно городовъ (Новгородъ, Полоцкъ, Ростовъ, и т. д.), въ которыхъ находниками были Варяги? Какимъ образомъ, если имя Руси было принадлежностію призваннаго племени норманскихъ Родсовъ, именуются Русью только перешедшіе въ Кіевъ? 227) Новгородъ и сѣверные города были главнымъ притономъ варяжства, поселеніями тѣхъ самыхъ варяговъ-Руси, что

вышли съ Рюрикомъ изъ заморья: «Ти суть людье Ноугородьци отъ рода Варяжьска, преже бо бѣша Словѣни»; а въ другихъ спискахъ: «и суть Новгородстій людіе и до днешняго дне отъ рода Варяжска» (Нест. Шлец. I.340, 341). «И по темъ городомъ суть находници Варязи; а перьвін насельници въ Новѣгородѣ Словѣне, Полотьски Кривичи» и т. д. (Лавр. 9). Въ Новгородъ норманская школа видить русскій Вауеих: «Первые обитатели Новгорода и его области, говоритъ» Кругъ (Forsch. II. 248), «были нѣкогда Славяне; но въ эпоху Рюрика тамъ поселилось такое множество Скандинавовъ, что языки объихъ народностей слышались одновременно; даже нъть сомнънія, что нѣкогда Норрена была господствующимъ нарѣчіемъ.» Куда же дъвалось имя Руси для этихъ Новгородцевъ-варяговъ говорившихъ Норреною еще во времена Святослава? Подъ какимъ именемъ (Словенъ или Кривичей или Чюди) должны мы искать ихъ въ войскахъ Олега, Игоря, Владимира, Ярослава? Мы благодарны Нестору за его противоръчія; забывъ съ первыхъ строкъ льтописи, о своей систем' в происхожденія Руси, онъ приводить факты въ ихъ настоящемъ, историческомъ видѣ; Словенами зоветь исключительно стверныя, Русью южныя племена; о небывалой варяжской Руси нътъ болъе и помину.

Только изъ этого основнаго факта могутъ быть объяснены иныя, досель неистолкованныя или превратно понятыя особенности нашей исторіи. Таково сохранившееся у Нестора народное преданіе или сага о паволочныхъ парусахъ для Руси и кропивныхъ для Словенъ. Шлецеръ (Hecm. II. 681) и Кругъ за нимъ (Forsch I. 115. II.

358. Апт. \*.), полагаютъ что имя Руси означаетъ Норманновъ, а Словене все остальное войско Олега; г. Соловьевъ, что «подъ именемъ Руси здѣсь должно принимать не Варяговъ вообще, но дружину княжескую, подъ Славянами остальныхъ ратныхъ людей изъ разныхъ племенъ» (Ист. Росс. І. 107). Но гдѣ же и когда употребляеть лѣтопись имя Словенъ (Новгородцевъ) въ его ученомъ общеславянскомъ значеніи XIX стольтія? И то не для однихъ славянскихъ племенъ, а вмъстъ съ ними и для Чюди и Мери? Мы не имфемъ права, вопреки здравому смыслу и неизмѣнному словоупотребленію нашихъ лѣтописей, предполагать въ имени Словенъ на возвратномъ пути, не тотъ же самый смыслъ, что при выступлении въ походъ. А что Словене въ исчисленіи Олегова войска («поя же множьство Варягъ, и Словенъ, и Чюди, и Кривичи, и Мерю и Поляны, и Сѣверо» и т. д.) означаютъ Новгородцевъ, кажется ясно. Какъ Новгородъ-Словене въ главъ сверныхъ племенъ (Словене, Чюдь, Кривичи, Меря), такъ Поляне - Русь поименованы въ главѣ южныхъ (Поляне, Съверъ, Древляне и т. д.). Народному преданію, взятому безъ сомивнія изъ пісни, не было діла до великой Скуои грамотья, ученика Византійцевь; оно знаеть только объемлющія всь русскія племена названія Русь и Словене, и прямо указываетъ на древній антагонизмъ юга и сѣвера. «И рече Олегъ: исшійте прѣ паволочиты Руси, а Словѣномъ кропійныя....«И въспяща Русь прѣ паволочитые, а Словъне кропійныя, и раздра я вътръ; и ркоша Словыны: имымся своимы толыстинамы, не даны суть Словыномъ прѣ кропинныя» (Лаер. 13). При всей испорченности

Несторова текста, здѣсь видна одна основная мысль; умышленное униженіе Олегомъ словенскаго племени передъ новогосподствующимъ русскимъ; Новгорода передъ Кіевомъ.

На томъ же этнографическомъ дѣленіи Руси основана и древнъйшая терминологія Русской Правды. «Еще въ Правдѣ Ярослава», пишеть Кругъ (Forsch. I. 116), «Руссы и Славяне формально противополагаются другь другу». Погодинъ не могъ, разумъется, впасть въ эту ошибку, ни принимать выражение Словенинъ въ общеславянскомъ значеніи. Для согласованія текста съ своею системою, онъ обращаеть Русскую Правду въ волостной, новгородскій уставъ. «Русская Правда», говорить онъ (Изслыд. III. 336), «написана въ Новгородъ, ибо въ первой стать в сказано: аще ли будеть Русинъ.... любо Словенинъ, и пр. Словенами назывались только Новогородцы; въ Кіевъ были бы упомянуты Поляне, въ Черниговѣ Сѣверяне» и т. д. И въ другомъ мѣстѣ: «Правда называется Русскою, следовательно она принадлежала Руси. Какой Руси? Той Руси, которая отличаетъ себя отъ туземцевъ въ первой строкъ документа: если будетъ Русинъ, Словенинъ» и пр. (тамъ же, 359), т. е. норманской <sup>228</sup>).

Отъ документа юридическаго мы въ правѣ требовать нѣкоторой точности. Если Русинъ означаетъ Норманна, а Словенинъ Новгородца, значитъ, что въ Правдѣ, данной кіевскимъ княземъ, нѣтъ мѣста для туземцевъ, Славянъ кіевскихъ, черниговскихъ и т. д.? Положимъ, что Ярославъ Норманнъ, что Правда дана въ Новгородѣ и

однимъ Новгородцамъ: развѣ между ними и южными племенами сношеній не было? А въ такомъ случаѣ, какую пеню платилъ Новгородецъ за убіеніе Полянина и обратно? Или Кіевъ, Черниговъ и пр. были внѣ права? Древнегерманскій законъ исчисляетъ не только туземныя, но и иновемныя племена; по праву Рипуарскихъ Франковъ Тіт. 36, платилось виры за салійскаго Франка (advena Francus) 200 сол.; за Бургундца, Аламанна, Фриза, Баварца, Сакса 160; за Римлянина только 100 сол. (Grimm. DRA. I. 398).

Дошедшій до насъ подъ заглавіемъ Русской Правды юридическій уставъ, есть, въроятно, первый письменный сводъ древнихъ законовъ, искони извъстныхъ на Руси подъ названіемъ Русской Правды. Быть можеть, первоначальная, изустная редакція статьи о душегубствѣ восходить къ эпохи древнъйшаго дъленія Руси на Словенъ и на Русь; но и въ XI въкъ выраженія Русинъ-Словенинъ были совершенно понятны, какъ обозначавшіл съ полною точностію всь племена, входившія въ составъ русской народности. Таковы были на югѣ (кромѣ коренныхъ четырехъ русскихъ племенъ), и слившіяся уже съ собственною Русью, славянскія племена Уличей, Тиверцевъ, Хорватовъ и т. д.; на стверт Новгородъ и Кривичи. Чюдь, Меря, Мурома и прочіе данники (быть можеть, также Вятичи и Радимичи) были внѣ права, если не принадлежали къ одному изъ исчисленныхъ въ первой стать ваній, т. е. если не были ни гридями, ни купцами, ни мечниками, ни ябетниками, ни изгоями. Варяги и Колбяги подлежали, безъ сомнѣнія, особому праву, опредъленному особыми условіями.

Первобытное племенное дѣленіе Руси проглядываеть и въ сказаніи о Словенѣ и Русѣ, какъ о прародителяхъ русскаго народа (см. Карамз. І. прим. 70). Слѣды преданія, на которомъ основана эта басня, восходятъ до Х вѣка, до временъ Игоревыхъ (см. м. XVI).

И у иноземныхъ писателей встръчаемъ намёки на этотъ самый историческій факть. Константинъ Багрянородный называетъ Новгородъ внѣшнею Русью, ή έξω 'Ρωσία (de adm. imp. ed. Bonn. 74), выражение крайне счастливое и безъ сомнънія переводное; у Нестора его уже не находимъ; въ позднъйшихъ льтописяхъ говорится о верхнихъ земляхъ: «Изяславъ да дары Ростиславу что Рускый земль и отъ всихъ царьскихъ земль, а Ростиславъ да дары Изяславу что отъ верьхнихъ земль и отъ Варягъ» (Ипат. 39). Изъ арабскихъ писателей, копхъ извъстіями однако трудно пользоваться, потому что подъ именемъ Славянъ они часто разумбютъ волжскихъ Болгаръ (Сенковскій у Шармуа 408), Масуди (943 по Р. Х.) причитаетъ Ладожанъ, т. е. Новгородцевъ къ русскимъ племенамъ (Fraehn, Ibn - Foszl. 174. Bem. § 7) 229) и знаеть что Словене и Русь обитали въ особомъ кварталъ города Итиля, подъ управленіемъ одного общаго судін и служили вмѣстѣ въ хазарскихъ войскахъ (ibid. 71. Anm. 22. Charmoy, 317). Къ тому-же источнику относимъ н смущавшую Эверса (Krit. Vorarb. 171. Anm. 7) терминологію исландскихъ сагъ, отличающихъ Русь отъ Гардарикін: «dux aut magistratus, omnibus regibus Russiae et totius Gardarikiae praefectus» (Ol. Trygv. cap. 138). Подъ названіемъ Гардарикій (Gardaríki) он в понимали всю Русь

вообще: hodiernas scilicet ferè regiones: Russiam magnam et parvam appellatas (Scrpt. hist. Island. XII. 177); подъ названіемъ Голмгарда (Hòlmgarðr) новгородскую область, Словенъ. Собственную Русь, въ племенномъ смыслѣ, онѣ называли Кенугардъ (Koenugarðr), т. е. кіевской областью (у Гельмольда lib. I. cap. I. Chunigard), а въ исторіяхъ баснословныхъ или позднѣйшаго времени Русью, Rússland (Scrpt. h. Isl. XII. 508, v. Russia). Отсюда наконецъ и двойное названіе Руси у литовскихъ племенъ; они понимали Словенъ подъ именемъ Кгее wy; Русь подъ именемъ Gudai (см. Schafar. Sl. Al. II. 111).

Ни лѣтопись, ни исторія не знають на Руси, двухъ другь другу противоположныхъ народностей, скандинавскую и славянскую (см. *слъд. гл.*).

Дѣленію Руси на Словенъ и на собственную Русь, отвѣчаеть у прочихъ славлискихъ народовъ, дѣленіе Полабовъ на Оботритовъ и Лутичей, Моравы на Мораву и Словаковъ, иллирійскихъ Словенъ на Хорутанъ и Словенцевъ. Но если въплеменномъ значеніи Словене противополагаются Руси, въ общемъ смыслѣ они Русь, какъ въ общемъ смыслѣ Словенцы Хорутане. Для Нестора Русью всѣ восточныя племена, говорившія словенскимъ нарѣчіємъ: «Се бо токмо Словѣнескъ языкъ въ Руси: Поляне, Деревляне, Ноугородьци, Полочане, Дреговичи, Сѣверъ, Бужане, зане сѣдоша по Бугу, послѣ же Велыняне» (см. гл. ІІ.). О Новгородѣ онъ не могъ бы скааать: «отъ тѣхъ (Варягъ) прозвася Русская земля, Новугородьци», если бы дѣйстви тельно имя Руси не было, въ общемъ смыслѣ, принадлежтельно имя Руси не было.

ностію какъ южныхъ, такъ и сѣверныхъ племенъ. Отсюда и выраженіе о Ярополкѣ: «Слышавъ же се Володимеръ въ Новѣгородѣ, яко Ярополкъ уби Ольга, убоявся бѣжа за море; а Ярополкъ посадники своя посади въ Новѣгородѣ, и бѣ володѣя единъ въ Руси» (Лагр. 32). По Словамъ Всеволода Георгіевича, Новгороду слѣдовало старѣйшинство во всей русской землѣ (Лагр. 177). Выраженіе Константина Багрянороднаго ἡ ӗξω 'Рωσία, свидѣтельствуетъ какъ о племенномъ, такъ и объ общемъ значеніи имени Русь.

Какъ общее достояніе всей словенорусской народности, въ сношеніяхъ съ иноземцами, употребляются исключительно имена Русь, и Русинъ. Олегъ, Игорь, Святославъ договариваются съ Греками отъ имени Руси, Русинъ противополагается христіанину.

У Адама Бременскато новгородская область именуется Русью: «Deinde latissima Polanorum terra diffunditur, cujus terminum dicunt in Russia regnum connecti. Haec est ultima et maxima Winulorum provincia, quae et finem illius facit sinus» sc. Baltici (Ad. Brem. cap. 221).

Въ любской привилегіи императора Фридриха I, въ 1187 г., Новгородцы названы Русью: «Ruteni, Goti, Normanni et cetere gentes orientales ad civitatem saepius dictam veniant et recedant» (см. Карамз. III. Прим. 243).

У Гельмольда на берегахъ Балтики Русь: Slavorum populi multi sunt, habitantes in littore Baltici maris. Normanni septentrionale littus obtinent. At littus australe Slavorum incolunt nationes, quorum ab oriente primi sunt Ruzi, deinde Poloni» etc. (Lib. I. c. 1).

Въ жизнеописаніи св. Оттона: «Itaque Pomerania post se in Oceano, Daciam habet et Rugiam insulam, parvam sed populosam; super se autem, id est, ad dextram septentrionis Flaviam habet, et Prussiam, et Russiam» (Script. rer. ep. Bamberg. I 648).

Въ латинскомъ текстъ договоровъ Новгорода съ Любекомъ и Готландомъ, Новгородцы именуются Русью: «Si ruthenus deliquerit in hospitem, intimabitur duci et oldermanno nogardiensium, qui causam complanabunt» etc. (Изд. Тобіена 89).

Смоляне, отличаемые, какъ и Новгородцы, отъ собственной Руси въ лѣтописи, названы Русью въ договорахъ 1229 г. съ Ригою: «Аже Латининъ дасть Роусиноу товаръ свои оу дълго оу Смольнске, заплатити Немчиноу първѣе, хотя бы инъмоу комоу виноватъ былъ Роусиноу» (мамъ же, 59).

Въ новгородской лѣтописи подъ 1314 г.: «Избиша Корѣла городчанъ (т. е. Новгородцевъ), кто былъ Руси въ корѣльскомъ городкѣ» (Новг. І. 70).

При выселеніяхъ Русь всегда сохраняетъ общее народное имя; такъ галицкіе и венгерскіе Русины; Русь Пургасова въ мордовской землѣ.

Изъ этихъ двухъ историческихъ данныхъ, о дѣленіи Руси на Словенъ и на собственную южную Русь и съ другой стороны, объ общности имени Русь для всѣхъ словенорусскихъ племенъ, мы можемъ составить себѣ довольно вѣрное понятіе о значеніи имени Русь до Нестора и въ эпоху его.

Какъ народное, оно принадлежность всъхъ славян-

скихъ племенъ, входившихъ въ составъ словенорусскаго союза. Только этимъ именемъ отличаетъ себя русскій народъ въ сношеніяхъ съ иноземцами.

Какъ племенное, имя Руси принадлежитъ южнымъ племенамъ, искони признававшимъ старъйшинство Кіева; сначала только Полянамъ, Древлянамъ, Съверянамъ и, кажется, южнымъ Дреговичамъ; въ послъдствіи, и прочимъ, съними слившимся юго-славянскимъ народностямъ.

Въ тъснъйшемъ смыслъ Русью именуются только Поляне и Кіевъ; русскій синонимъ кіевскаго; Кіевъ быль настоящимъ центромъ Руси. Мы читаемъ у Нестора: «Бѣ единъ языкъ Словѣнескъ: Словѣни, иже сѣдяху по Дунаеви, ихъ же пріяша Угри, и Марава, Чеси, и Ляхове, и Поляне, яже нынѣ зомовая Русь» (Лаер. II). И далье: «А словѣнескъ языкъ и Рускый одинъ, отъ Варягъ бо прозващася Русью, а первѣе бѣша Словѣне: аще и Поляне звахуся, но Словѣньская рѣчь бѣ» (тамъ же, 12). Олегъ названъ русскимъ княземъ въ смыслѣ кіевскаго, старшаго: «А отъ перваго лѣта Михаилова до перваго лѣта Олгова Русскаго князя, лѣтъ 29; а отъ перваго лѣта Олгова, понѣже сѣде въ Кіевѣ, до перваго лѣта Игорева лѣтъ 31» (тамъ же, 8) 230).

Значеніемъ имени Русь опредѣляется и соотвѣтствующее ему словенское.

Словенами, въ общемъ смыслѣ, именуются славянскія племена, признававшія областное старѣйшинство Новгорода, т. е. Новгородцы съ ихъ подраздѣденіями на Псковичей, Ладожанъ, Новоторжцевъ; Полочане и бытьможетъ верхніе Дреговичи; по крайней мѣрѣ при выступле-

ніи въ походъ изъ верхнихъ земель, въ войскахъ варяжскихъ князей не упоминается ни о Полочанахъ, ни о Дреговичахъ; они должны быть сокрыты подъ общимъ названіемъ Словенъ.

Въ теснейшемъ смысле Словенами именуются одни Новгородцы.

Таково было древнъйшее этнографическое дъленіе Руси до половины XI стольтія; Несторъ зналь о немь по преданіямъ и по дошедшимъ до него прежнимъ запискамъ; въ лътописи дъленіе на племена прекращается съ смертію Ярослава; встръчающіяся въ извъстіяхъ XII стольтія племенныя названія являють уже чисто географическій характеръ, напр. «Паки же Олговичи.... почаща воевати....и до Вышьгорода и до Деревъ» (Ипат., п. 1136). «и тогда взя Курескъ и съ Посемьемъ, и Сновьскую тисячю у Изяслава, и Случьскъ, и Кльчьскъ, и вси Дрегвичѣ» (тамъ же, п. 1149). Причиною прекращенія древняго порядка деленія на племена было съ одной стороны введеніе христіанской въры, сравнявшей религіозныя отличія племенъ, посредствомъ одинаковаго уничтоженія народнаго и племеннаго языческихъ богослуженій; съдругой, возникшее отсюда, (на размноженіи княжескаго рода и колонизаціи съверовосточнаго края основанное) развитіе вотчиннаго начала. Уже при Несторъ имена Словенъ, Полянъ, Съверянъ, смѣнились названіями Новгорода, Кіева, Чернигова; по мфрф размноженія новыхъ центровъ княженій (въ Ростовъ, Смоленскъ, Суздалъ и т. д.), русское имя, какъ принадлежность собственно днъпровскихъ земель, переходитъ изъ племеннаго въ территоріальное; отсюда неизвъ-

стныя Нестору выраженія его продолжателей: «Иде архепископъ Новъгородьскый Нифонтъ въ Русь, позванъ Изяславомъ и Климомъ митрополитомъ» (Новг. 10, п. 1149). «Въ тоже лѣто поиде Гюрги съ сынми съ своими, и съ Ростовци, и съ Суждалци, и съ Рязанцы, и со князи Рязаньскыми въ Русь» (Лавр. 145, п. 1152 г.) «Се ся уже тако створило, князь нашь убъенъ, а дътей у него нъту, сынокъ его въ Новъгородъ, а братья его въ Руси» (тамъ же, 158, п. 1175 г.). Названіе Руси все болье и болье сосредоточивается на одномъ Кіевь; въ конць XII стольтія является для Кіева особое имя русской области: «да то ты, а то Кіевъ и Русская область» (Ипат. 144, п. 1195). Русскимъ именемъ отличаются кіевскіе князья отъ черниговскихъ: «И пріиде ту вся земля Половецькая, и вси ихъ князи, а изъ Кіева Князь Мстиславъ со всею силою, а изъ Галича князь Мстиславъ со всею силою, Володимеръ Рюриковичь съ Чернъговци, и вси князи Рустін и вси князи чернѣговскій» (Троиц. 217, п. 1223 г.). Русскимъ именемъ ругается Владимиръ галицкій Кіевлянину Петру Бориславичу: «Повха мужь Рускый объимавъ вся волости» (Ипат. 72, п. 1152 г.) Съ перенесеніемъ въ Москву великокняжескаго стола, имя Руси, какъ областное, пропадаетъ и для Кіева. Здѣсь изумленный изследователь останавливается и спрашиваеть: что же сталось съ народнымъ именемъ Русь? гдѣ оно? Его нътъ нигдъ, потому что оно вездъ, отвъчаю словами Пфистера на вопросъ объ изчезновеніи въ средніе въка народнаго германскаго имени (Gesch. d. Teutsch. I. 30). Смоленскъ не Русь, но Смолянинъ XIII въка Русинъ;

Новгородъ не Русь, но Новгородецъ XIV стольтія Русинъ. По соединеній въ одно цілое всіхъ частей государства при Іоаннахъ, собрателяхъ русской земли, русское имя, сокрытое для историка, но никогда не изчезавшее для народа, внезапно является общимъ, связующимъ наименованіемъ всіхъ частей обновленной и окрышей Россіи.

## XIV.

## ЛВТОПИСЕЦЪ НЕСТОРЪ.

Норманская школа не допускаеть сомний въ непреложности Несторовыхъ извъстій о началахъ Руси 231); но странная бы вышла исторія народовъ, основанная на сказаніяхъ о ихъ происхожденіи, первыхъ льтописцевъ! Не говоря уже о римской волчицъ, я напомню о Григоріъ турскомъ, выводящемъ Франковъ изъ Трои, о Дудо, производящемъ Датчанъ отъ Грековъ. Намъ говорятъ, Несторова повъсть отлична отъ прочихъ, какъ достовърностію и простотою разсказа, такъ и совершеннымъ отсутствіемъ чудеснаго; это правда; на мѣсто легенды у него система; но съ этою системою мы свыклись только вследствіе несчастной, въ продолженій полутораста лътъ повторяемой мысли о скандинавской основѣ русской исторіи. Изследователю, не посвященному въ литературныя тайны варяжскаго вопроса, не вфрится ни въ изобрфтенную Несторомъ, небывалую варяжскую Русь, ни въ изобрѣтенную Шлецеромъ небывалую скандинавскую 232).

Несторъ писалъ около двухъ съ половиною столътій по

основаніи государства; откуда могь онъ узнать что достовърное о началахъ русской земли? Положимъ, что до него были монастырскія записки, даже краткіе хронографы (см. Погодина, Изслъд. І. 89); но этъ записки начались не прежде XI стольтія, не прежде введенія на Русь христіанской въры 388). Извъстно что на съверъ христіанство принялось очень медленно; первые монастыри построены въ Кіевѣ; кіевскіе монахи не знали и не заботились о новгородскихъ дълахъ. Для нихъ, судя по внесенной въ Несторову лътопись, древнъйшей хронологической таблицъ (Лавр. 7, 8. срвн. прим. 1), первымъ русскимъ княземъ, представителемъ новой династіи, былъ Олегъ. Что извъстіе о варяжскомъ происхожденіи Руси взято Несторомъ не изъ письменныхъ, достовърныхъ источниковъ, видно уже изъ совершеннаго отсутствія подробностей, какъ о предшествовавшихъ призванію варяговъ съверныхъ происшествіяхъ, такъ и о семнадцатилътнемъ княжении Рюрика 984).

Имѣлъ ли онъ матеріальныя доказательства основанію государства варяжскою Русью? Въ его лѣтописи не находимъ и намёка на какой нибудь, съ этимъ событіемъ неразлучный историческій памятникъ; ни одного положительнаго факта, который бы свидѣтельствовалъ о варяжской Руси, какъ на примѣръ свидѣтельствуютъ о варягахъ пазванія варяжскаго моря, варяжской пещеры и острова; преданіе о варягахъ мученикахъ при Владимирѣ, о варягахъ убійцахъ Ярополка и Бориса; какъ свидѣтельствуетъ о убіеніи Аскольда и Дира извѣстіе о мѣстоположеніи ихъ могилъ близь Кіева.

Но если Несторъ не взялъ своихъ извъстій о варяж-

ской Руси ни изъ письменныхъ свидетельствъ, ни изъ живыхъ историческихъ памятниковъ, ясно что заняты изъ народныхъ преданій, изъ сагъ и изъ песенъ, какъ напр. сказанія о Славянахъ; или основаны на исторической системь, имъ самимъ выведенной, вследствіе соображенія извъстныхъ историческихъ фактовъ. О норманскихъ извъстіяхъ и сагахъ говорить и Погодинь: «Варяги точно также могли разсказывать Нестору о своихъ подвигахъ и подвигахъ предковъ, какъ ихъ соотечественники разсказывали дома сочинителямъ сагъ. Норманны и саги неразлучны, и безъ всякаго сомнънія ихъ было у насъ много. Варяги-то наговорили ему сказокъ, извъстныхъ также на стверт, и о колесахъ, на которыхъ Олегъ въ лодкахъ подътхалъ къ Царюграду, и о змът, которая ужалила его по предсказанію волхвовъ, и о воробьяхъ съ голубями, которые сожгли Коростень, и другія баснословныя извъстія, въ которыхъ есть однакожъ историческое основаніе. Несторъ спокойно пом'єстиль всів ихъ разсказы въ свою летопись. Они-же сообщили ему известія о разныхъ иныхъ илеменахъ, жившихъ преимущественно (не горячій ли это следъ правды, не крепкое ли доказательство достовърности?) по берегамъ морей балтійскаго и нъмецкаго, столько имъ извъстнымъ; они-же сообщили ему извъстіе и о пути изъ Варягъ въ Греки, о своемъ Auster-Wegi и Vestr-vegi» (Изслъд. І. 102, 103). То есть, они разсказали ему все, кромѣ касающагося до ихъ скандинавскаго міра. Они разсказали ему о призваніи Руси, но не сказали что Русь и Шведы одинъ и тотъ же народъ, вследствіе чего Несторъ и не знаетъ что делать съ заморскою

Русью послѣ призванія; они разсказали о Рюршкѣ, но скрыли отъ Нестора его шведское происхождение, и кто были его родственники, и гдт княжили до призванія трехъ братьевъ Славянами; они разсказали и о колесахъ, и о змѣѣ, и о воробьяхъ, по поводу юго-русскихъ событій; а о Новгородъ и семнадцатилътнемъ княженіи Рюрика не сказали ни слова; ни слова о норманскихъ предпріятіяхъ и подвигахъ въ Германіи, въ Англіи, во Франціи, въ Испаніи. Точно также поступали они и у себя дома; разсказывали преимущественно о колесахъ, о змѣѣ и о воробьяхъ; но что Русь тьже Норманны, что на востокъ отъ упландскаго берега огромное скандинавское государство, коего конунги Hraerekr, Helgi, Ingwar, Svenotto (по Байеру Святославъ) и т. д. доходили завоевателями до Волги и Миклагарда, этого они не сказали, чтмъ и объясняется молчаніе о словено - русской Нормандіи въ источникахъ съвера <sup>235</sup>).

Взяль ли Несторь свои изнѣстія о началѣ Руси изъ туземныхъ преданій? Но въ преданіяхъ Славянь, Русь всегда отдѣляется отъ варяговъ; народъ производилъ имя Руси отъ рѣки Рось, отъ Русса сына Лехова, отъ разсѣянія; грамотѣи, отъ Езехіилева 'Рю'ς или отъ русыхъ (фойсос) волосъ 236).

Остается допустить в роятность существованія системы, по которой Несторъ могъ производить имя Руси отъваряговъ.

Но быль ли Несторъ, по образованію своему и своего времени, въ состояніи соображать историческія системы?

Норманская школа выставляеть въ личномъ характерѣ.

лѣтописца преимущественно двѣ черты: добросовѣстность и невѣжество. «На всемъ этомъ обширномъ поприщѣ», говоритъ Шлецеръ (Нест. І. мз), «Несторъ есть одинъ только настоящій, въ своемъ родѣ полный и справедливый (выключая чудесъ) лѣтописатель». А въ другомъ мѣстѣ, по поводу мнимыхъ побѣдъ Святослава надъ Греками: «глупый монахъ, лгавшій такъ безразсудно, вѣрно, думалъ, что патріотъ непремѣнно долженъ лгать» (тамъ же, ІІІ. 160). Характеристика поверхностная и одинаково несправедливая въ порицаніи и похвалѣ.

Въ Несторъ должно отличить двъ индивидуальности: льтописца и писателя. Какъ льтописецъ, въ сравненіи съ первыми историками другихъ народовъ, онъ замѣчателенъ болье по отсутствію неправдоподобнаго, нежели по безусловному правдолюбію. По крайней мере, его добросовестность подчинена вліянію какъ національнаго, такъ и христіанскаго чувства. Если изъ греческихъ лѣтописей онъ имъль, какъ думаю, въ рукахъ одинъ только переводъ Амартолова времянника, съ продолжениемъ по 963 годъ, понятно что ему остались невъдомы льтописныя извъстія Грековъ о крещеніи Руси въ 865 году и подробности о войнъ Святослава съ Цимискіемъ. Но онъ не могъ не знать о крещеніи Аскольда и вообще о разспространеніи христіанства на Руси до Владимира, по другимъ, не менъе достовърнымъ источникамъ. На могилъ Аскольда поставлена перковь св. Николы; русскіе епископы именовались Фотіевыми еще при Владимирѣ; при императорѣ Львѣ, Русь считалась 61 епископствомъ восточной церкви; при Игоръ была въ Кіевъ церковь св. Иліи, куда водили къ

присягь христіанскую Русь и т. д. При этихъ живыхъ, положительныхъ фактахъ, нельзя допустить въ духовенствѣ XI столѣтія невѣденія общественнаго явленія, коего они были представителями; между тъмъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ указаній, именно свид тельствующихъ о его знаніи предмета, Несторъ молчить о христіанствъ до 988 года; молчить, безъ сомнѣнія, изъ ложно понятаго рвенія къ варяжской династіи и памяти св. Владимира. Онъ не знаеть о почти современныхъ ему западныхъ миссіонерахъ и мученикахъ св. Адалбертъ, Бруно и другихъ; но разсказываеть подробно о двухъ мученикахъ-варягахъ, пришедшихъ изъ Грекъ. Все это не ложь, но и не простодушіе, добросовъстность. Тъже догадки, тъже намёки нахожу я и у Круга по поводу исторіи Рогн'єди (Forsch. II. 425. Апт.); я указываю въ другомъ мъсть на причины молчанія летописца о малыхъ князьяхъ, о язычестве, о самомъ варяжскомъ поморіи. Его правдолюбіе сообразно съ идеями въка и неръдко проистекаетъ отъ недостатка послъдовательности въ понятіяхъ; оно проявляется особенно внесеніемъ въ літопись и тіхть фактовъ, которые явно противорѣчатъ предшествующимъ имъ положеніямъ. Мы видѣли это на дълъ. Онъ знаетъ варяжскую Русь за моремъ, только въ той мере, которая ему необходима для поддержанія системы о происхожденіи русскаго имени отъ варяговъ; но не жертвуетъ этой системъ ни историческою истиною, ни существовавшею на Руси этническою терминологіею; онъ не выводитъ ни разу Руси изъ Новгорода, чѣмъ и опровергаетъ прежде-сказанное о варяго - русскомъ населеніи стверныхъ городовъ. Точно также поступаетъ онъ и

въразсказѣ о взятіи Кіева Олегомъ; отъ Кіева переносить онъ имя Руси на Олега и его варяговъ, а не на обороть. Изъ преданій и пѣсенъ заимствуеть онъ разсказъ о побѣдоносной войнѣ Святослава съ Греками; а вслѣдъ за разсказомъ вноситъ въ лѣтопись договоръ, свидѣтельствующій о ея неудачѣ. Эгими противорѣчіями мы обязаны не его честности, какъ пишетъ Погодинъ (Изслъд. І. 225), ибо честность противорѣчій не допускаеть, а свойственнымъ всѣмъ первоначальнымъ историкамъ забывчивости и неумѣнію согласовать свои положенія съ извѣстными фактами.

Какъ писатель, Несторъ прежде всего ученикъ Византійцевъ и ихъ болгарскихъ учениковъ; отсюда почти совершенное въ немъ отсутствіе языческаго сказочнаго начала, такъ не кстати превозносимое Шлецеромъ, подъ вліяніемъ, всемогущимъ въ его время, энциклопедической школы. Изъ народныхъ преданій, сохранившихся въ пъсняхъ и въ былинахъ древнихъ Славянъ, выбралъ онъ свою исторію переселенія славянскихъ племенъ, очистивъ ее предварительно отъ встхъ минологическихъ легендъ и намёковъ, связавъ ее по византійски съ библейскимъ преданіемъ о столпокрушеній; подвигь благочестія и разумности, которому радоваться мы не можемъ, но обличающій въ лѣтописцѣ критическую сообразительность до которой не возвысился и Тить Ливій. Критикомъ является онъ и въ разсказъ объ основаніи Кіева: «Ини же не свѣдуще рекоша, яко Кій есть перевозникъ былъ; у Кіева бо бяще перевозъ тогда съ оноя стороны Днепра, темъ глаголаху: на перевозъ на Кіевъ. Аще бо бы перевозникъ Кій, то не бы ходилъ Царюгороду» и т. д. ( $\it Лавр. 4$ ) <sup>287</sup>). Такой складъ ума далекъ

отъ первобытной наивности какого нибудь нотаріуса короля Белы, съ его: quid plura? iter historiae teneamus. Греческій разсказъ о пораженіи Игоря онъ умѣетъ и сократить и облечь въ историческую русскую форму; умѣетъ приноровить къ Руси и самыя греческія присловія, ибо знаменитая, чисто библейская притча: («есть притъча въ Руси и до сего дне) погибоша аки Обрѣ, ихъ же нѣсть племени, ни наслѣдъка» была извѣстна Грекамъ уже за два столѣтія до Нестора; въ письмѣ къ Симеону болгарскому патріархъ Николай говорить объ Аварахъ: «а̀дда жаі оїтої а̀тю́дочто, жаі оїдъ дє́фачоч той ує́чоч; ύфістатас» (Spicil. roman. X. p. II. 201).

Несторъ былъ, стало быть, въ состоянии соображать историческия системы; на системѣ основано и его сказание о происхождении Руси.

Прежде всего следуеть дать себе возможный отчеть въ техъ убежденіяхъ и фактахъ, по которымъ летописцу приходилось располагать свой разсказъ о началахъ русской земли.

Варягами, въ смыслѣ народа, Несторъ знаетъ, въ свое время, только тѣ четыре племени изъ которыхъ, около конца XI-го столѣтія, набиралась греческая варангская дружина, то-есть: Шведовъ, Норвежцевъ, Датчанъ и Англичанъ.

Но, съ одной стороны, по вѣрному, въ народной памяти сохранившемуся преданію, съ другой, по варяжскимъ особенностямъ новгородскаго быта (см. гл. V), ему извѣстно что, въ эпоху призванія, на берегахъ балтійскаго (варяжскаго) моря, обитало еще другое племя, отличное отъ

Шведовъ, Норвежцевъ, Датчанъ и Англичанъ; между тѣмъ, какъ они, именуемое варягами. Это варяжское племя, по словамъ лѣтописца, выселилось сполна вслѣдъ за князьями («пояща по собѣ всю Русь»), въ землю Словенъ и Чюди, въ 862 году.

Кто же были, къ какой пародности принадлежали, въ убъжденіяхъ Нестора, эти загадочные варяги?

«За кого онъ (Несторъ) принимаетъ Варяговъ-Русь, говоритъ Погодинъ (Гедеон. и его сист. 4), это имѣетъ тяжелый вѣсъ для всякаго мнѣнія о происхожденіи Варяговъ-Руси»; а затѣмъ рѣшаетъ что онъ ихъ считаетъ Норманнами и сверхъ того, что и я чувствую себя принужденнымъ согласиться съ этимъ толкованіемъ убѣжденій лѣтописца. Мнѣ кажется, я ничѣмъ не далъ повода къ подобному обвиненію <sup>238</sup>).

Какъ въ народной жизни, такъ и въ самой лѣтописи, насъ поражаетъ совершенное, почти непонятное при многообразности сношеній древней Руси съ Скандинавією, отсутствіе германо - скандинавскаго элемента. Лѣтописцу знавшему о норманскомъ происхожденій князей, о поселеній въ славянской землѣ на востокѣ, цѣлаго племени Норманновъ пришельцевъ или завоевателей, о рѣзкомъ отличіи въ продолженій около двухъ столѣтій, господствующаго норманскаго племени отъ подвластныхъ ему туземцевъ, были разумѣется извѣстны такія подробности о скандинавизмѣ князей и пришлыхъ съ ними варяговъ, коихъ опущеніе представляется безпримѣрнымъ фактомъ въ лѣтописяхъ исторической письменности, неразрѣшимою историческою загадкою. Онъ не могь не знать о супружествѣ Ярослава

съ Ингигердою, Гаральда съ Елисаветою, о пребываніи при дворѣ Ярослава норманскихъ конунговъ Олафа и Магнуса; наконецъ, о блестящихъ завоеваніяхъ Норманновъ на западъ. Его молчаніе, при извъстной ему одноплеменности русскихъ князей съ Скандинавами непонятно. Непонятно съ другой стороны, какимъ образомъ, въ обнимаемомъ начальною летописью періоде двухъ съ половиною столетій, Русь противополагается въ ней Словенамъ только одинъ разъ (въ исторіи о парусахъ), Русинъ Словенину ни одного. Еще долго по завоеваніи Галліи Франками, Англіи Норманнами, слышатся въл тописяхъ выраженія: такой то родомъ Франкъ, Норманнъ; такой то родомъ Галло - Римлянинъ, Саксъ. Такъ у Фредегара: «Anno IV regni Theuderici Colenus genere Francus patricius ordinatur». «Ricomeres Romanus genere». «Erpo dux genere Francus». «Majordomus Claudius genere Romanus» (Fredeg. Sch. Chron. cc. XVIII, XIX, XLIII, XXVIII). Я уже не говорю о законномъ отличіи между побъдителями и побъжденными, на пр. въ визиготскихъ законахъ: «De divisione terrarum facta inter Gothum et Romanum, de silvis inter Gothum et Romanum indivisis relictis, ne post quinquaginta annos sortes Gothicae vel Romanae amplius repetantur» (Canciani leg. antiq. Barbar, IV. 175—177). Для Нестора (въ понятіяхъ норманской школы) Рогволодъ, Туръ, Асмудъ, Свенгельдъ, Претичь, Блудъ и т. д. были варяги - Шведы - Русины; возможно ли чтобы онъ ни одного изъ нихъ не отличиль, по роду и по народности, оть туземцевь? Умѣетъ же онъ назвать Митрополита Иларіона Русиномъ, въ противоположность предшествовавшимъ ему митрополитамъ изъ

Грековъ! Гдѣ же тутъ (по крайней мѣрѣ въ убѣжденіяхъ лѣтописца) два народа, Шведы и Славяне, такъ удачно отысканные Норманнистами?

За исключениемъ первыхъ строкъ летописи, въ которыхъ излагается воззрѣніе самаго Нестора на начала русской земли, онъ никогда и нигдѣ не отдѣляетъ Руси отъ туземцевъ, въ смыслѣ этнографическомъ; за то, какъ извѣстно, положительно отличаетъ свою варяжскую Русь отъ остальныхъ четырехъ варяжскихъ (чисто-норманскихъ) народностей. Говорять онъ въ свое время уже не зналъ что Русь и Шведы одно и тоже (Thunmann, Ostl. v. 378. cfr. Krug. Forsch. I. 205. Anm. \*); положимъ; но онъ зналь по крайней мъръ что Русь Скандинавы, Нъмцы? А въ такомъ случат имя Руси должно же хотя въ одномъ мъсть льтописи, хотя въ первые годы Олега и Игоря, представить это значеніе. Онъ пишеть «а Ольга водиша и мужій его на роту; по Русскому закону кляшася оружьемъ своимъ, и Перуномъ богомъ своимъ, и Волосомъ скотьимъ богомъ, и утвердина миръ» (Лавр. 13). По норманскому ли закону клянутся Олегъ и Шведы его Перуномъ и Волосомъ? «Сѣде Олегъ княжа въ Кіевѣ, и рече Олегъ: се буди мати градомъ Рускимъ» (тамъ же, 10). Неужели норманскимъ? «Мы же рцемъ къ ней (Ольгѣ): радуйся, Руское познанье къ Богу» (тамъ же, 29). Норманское познаніе? «а словънескъ языкъ и Рускый одинъ» (таможе, 12). Словенскій и шведскій?

Для лѣтописца знавшаго Шведовъ и вообще Норманновъ de visu, вполнѣ сознававшаго ихъ отличіе отъ Славянъ по народности и по языку, эти выраженія, если допустить что Несторъ считалъ своихъ варяговъ-Русь Скандинавами, ръшительно непонятны.

Намъ скажутъ: летописецъ молчитъ какъ о норманскомъ, такъ и о славянскомъ происхожденіи Руси. Справедливо; но въ славянской ипотезъ, этому молчанію найти объяснение не трудно. Скандинавовъ Несторъ видълъ лицемъ къ лицу; славянскихъ варяговъ онъ не зналъ; для нихъ уже сто лътъ какъ прекратилось и самое варяжское имя; русскаго они никогда не носили. Что и Несторъ, и его современники, и русскіе князья знали вообще о западномъ происхожденіи, изъ варяжскаго поморія, Рюрика и братьевъ его, несомнънно; собственно о племени изъ котораго они вышли уже никто не помниль; племенныя названія Оботритовъ, Вагировъ, Руянъ и пр. поглощались для нихъ общимъ наименованіемъ варяговъ <sup>289</sup>). Съ принятіемъ христіанства, должна была порваться связь съ языческимъ поморіемъ; в фронтно и сами язычники требовали этого разрыва, если судить по примъру ихъ отношеній къ тымъ изъ близкихъ кънимъ славянскихъ племенъ, которыя подчинялись вліянію западныхъ миссіонеровъ. Язычники Руяне, узнавъ о принятін Штетеничами христіанской вёры, отшатнулись отъ нихъ совершенно: «interea Rutheni comperta fide et conuersione Stetinensium, et quia in Christianitate penitus roborati sunt, a societate illorum se auertunt, commercia omnia mutuaque negotia institorum ex indignatione abrumpentes, quasi alterius iam fidei populo communicare in talibus non deberent» (hist. anon. de v. S. Otton. in Scrpt. rer. ep. Bamberg. I. 720). Какимъ же изъ славянскихъ народныхъ именъ могъ Несторъ назвать свою варяжскую

Русь? а при предполагаемомъ имъ тождествъ наръчій, могъ ли онъ отличать варяговъ-Русь отъ Словенъ по языку?

Я тыть не менье убъждень что льтописецъ зналь о происхожденіи варяжскихъ князей болье того говорить. Въ этомъ ручается дошедшее до насъ, по другимъ источникамъ, преданіе о Гостомысль, о выходь Рюизъ прусскихъ земель варяжскаго поморія и т. 1 Несторы инбать основательныя причины къ молчанію. Его время было блестящею эпохою вендскаго язычества; и въ отношеніи къ князьямъ, и въ отношеніи къ народу, еще сильно державшемуся своихъ прежнихъ, до-христіанскихъ в фованій, было неловко напоминать о родств благов фрной династіи русскихъ князей, съ языческими еще потомками Святовита и Радогостя 240). Съ другой стороны для Нестора, балтійскіе Славяне были тіже Ляхи; онъ понимаеть ихъ (конечно ошибочно, какъ и Кадлубекъ) подъ названіемъ двухъ ляшскихъ племенъ, Лутичей и Поморянъ; но могъ ли онъ назвать своихъ князей Ляхами? Потомки Рюрика (уже сами по себъ, какъ Поморяне, враждебные Ляхамъ) наслъдовали народную ненависть бывшую между Русью и Польшею; эту ненависть поддерживали безпрерывныя войны между обоими народами; русскіе князья говорили въ знакъ пренебреженія: «мы есме не Угре, ни Ляхове» (Ипат. 146).

Кромѣ сказаннаго, убѣжденіе Нестора въ славянскомъ происхожденіи князей, проглядываетъ и въ формахъ и духѣ его разсказа объ основаніи государства, о первыхъ дѣйствіяхъ на Руси, новой династіи. Что варяги имѣвшіе дань на Словенахъ и изгнанные въ 859 году, были Скандинавы; что Скандинавами ихъ считалъ и самъ Несторъ, болѣе чѣмъ

въроятно; между ними и призванными не существовало, въ его мысли, другой связи кромѣ общности имени. Въ самомъ дѣлѣ, такъ называемая варяжская Русь лѣтописца, не только не представляется ему враждебною, по действіямъ и происхожденію, Словенамъ народностію; но онъ еще видимо признаетъ за нею какое-то законное право обладанія, не одними призывавшими племенами, но и всею русскою землею вообще. На право указывають, сохранившіяся въ одномъ изъ позднъйшихъ списковъ лътописи, слова Аскольда и Дира Кіевлянамъ: «и мы есме князи Варажьскіе» (Apx. cn. у Шлец. Нест. II. 12). Будь варяги Норманны, Аскольдова мысль выразится словами: «и мы тоже норманскіе конунги». На право указывають и слова Олега: «вы нъста князя, ни роду княжа, но азъ есмь роду княжа и се есть сынъ Рюриковъ». Эти слова не возможны, если родъ варяжскихъ князей не имѣлъ особаго права на покорность и уваженіе встхъ славянскихъ племенъ. «Вы нтста князи» отвъть на Аскольдово «и мы есме князи». Олегъ обличаетъ ихъ обманъ передъ Кіевлянами, принявшими ихъ только въ качествъ старшихъ, вяряжскихъ князей; а старшими, законными князьями для Кіевлянъ не могли быть норманскіе конунги. Побъдивъ Съверянъ, Олегъ «взложи нань дань легъку, и не дастъ имъ Козаромъ дани платити, рекъ: азъ имъ противенъ, а вамъ нечему» (Лавр. 10). Шлецеръ (Hecm. II. 273) переводить ошибочно: «я противъ Хозаръ, почему вы не должны имъ ничего платить». Слова Олега значать: «я врагь Хазарамъ, а съ вами враждовать мнѣ не за чѣмъ» 241). Эти слова не норманскаго конунга, которому было равно обладать Хазарами или Славянами,

W.

а славянскаго, уже русскаго князя, ибо Сѣверяне входили въ составъ шести словено-русскихъ племенъ. Я не смотрю на разсказъ Нестора и его дополнителей какъ на выраженіе дѣйствительныхъ историческихъ фактовъ; никто изъ нихъ не слыхалъ Аскольдовыхъ словъ Кіевлянамъ, Олеговыхъ Аскольду и Сѣверянамъ; но форма разсказа и образъ изложенія дѣйствій первыхъ варяжскихъ князей, свидѣтельствуя о ихъ законности на Руси, свидѣтельствуютъ въ то же время объ убѣжденіи лѣтописца и его современниковъ въ славянскомъ происхожденіи этихъ князей.

Впрочемъ Шлецеръ справедливо замѣтилъ что извѣстіе объ основаніи государства дошло до Нестора, только въ неопредѣленномъ, смутномъ преданіи. Ни князья, ни онъ самъ не знали ничего положительнаго о происшествіяхъ ІХ вѣка, о землѣ изъ которой вышли призванные варяги, объ имени которымъ отличались до призванія и т. п. Коренныя убѣжденія Нестора ограничиваются, если не ошибаюсь, слѣдующими положеніями:

- 1) варяжская династія не туземная, но призванная откуда-то, изъ варяжскаго поморія.
- 2) Она не шведская, не германская, не финская, не хазарская.
- 3) за исключеніемъ заморской родины, она не отличается ничѣмъ другимъ (или отличается весьма мало) отъ словено-русскаго племени.

Таковы положенія съ которыми приходилось лѣтописцу приступить къ выполненію даннаго имъ обѣта показать «откуду есть пошла Руская земля».

Несторъ былъ ученикъ Византійцевъ; для него грече-

скіе хронографы, хронографъ Георгія Амартола, были ученою святынею; они казались и не могли не казаться ему всевъдущими. Не зная ничего исторически положительнаго о происхожденіи Руси, пренебрегая народными преданіями, тесно связанными съ языческими, онъ отыскиваетъ у Грековъ начало русскаго имени и не встръчая его до 865 года т. е. до перваго похода Руси на Царьградъ, пишеть: «Въльто 6360, индикта 15, наченшю Михаилу царствовати, нача ся прозывати Руска земля. О семъ бо увъдахомъ, яко при семъ цари приходиша Русь на Царьгородъ, якоже пишется въ лѣтописаньи гречьствиъ; твиже отсель почнемь и числа положимъ» (Лавр. 7). Этого мъста, краеугольнаго камня Несторовой системы, никто, на сколько миъ кажется, еще не передалъ въ его положительномъ, для меня до очевидности ясномъ значеніи. Шлецеръ переводить: «Въ лъто 852, индикта 15, при началъ царствованія Михаила, началось имя русской земли. Ибо намъ извъстно, что при семъ царѣ Руссы пришли къ Константинополю, какъ написано въ греческомъ времянникъ (Hecm. Шлец. I. 255). Погодинъ: «Первый слухъ объ русской землъ въ началь царствованія Михаила; мы узнали объ этомъ, потому что Русь при этомъ царъ приходила на Царьградъ, какъ написано въ лѣтописяхъ греческихъ» (Изслъд. І. 244). Кругъ: «Im Jahre 6360, im 15 Indikt. Da Michael angefangen hatte zu regieren, fing sich der Beiname des Russischen Landes an. Denn wir sind davon berichtet, wie unter diesem Tsar Russen vor Konstantinopel gekommen sind, wie auch geschrieben stehet in der Griechischen Chronik» (Forsch. I. 159). Г. Куникъ: «Nachdem in der 15

Indiction i. J. 6360 (= 852) Michael zu regieren angefangen hatte, begann das russische Land genannt zu werden. Denn wir haben davon Kunde empfangen, dass unter diesem Zaren Russen gegen Konstantinopel gezogen sind, wie nämlich in einem griechischen Jahrbuche geschrieben wird» (Замъч. къ Отр. Гедеон. 123). Во всъхъ этихъ переводахъ и передълкахъ, выражение «о семъ» (о семъ бо увъдахомъ) приводится въ неправильную связь съ последующимъ яко (яко при семъ цари), принимаемымъ въ смыслѣ нарѣчія что, какъ (dass, wie). Взятое въ этомъ значеніи, нарвчіе яко плохо вяжется съ союзомъ бо (о семъ бо увъдахомъ), да и весь обороть вообще дълается непонятнымъ. По крайней мъръ я не нахожу логической последовательности въ словахъ: «русское имя началось при Михаилъ. Ибо намъ извъстно что при немъ Русь приходили на Царьградъ». Мнъ кажется слово яко имъетъ здъсь значение понеже, потому что, такъ какъ. «Не воскреснутъ нечестивін на судъ ниже грѣшницы въ совѣтъ праведныхъ: яко (ът, quoniam) въсть · Господь путь праведныхъ, и путь нечестивыхъ погибнетъ» ( $\Pi ca.i.$  I. 5, 6) <sup>242</sup>). Смыслъ Несторовыхъ словъ: «Въ царствованіе Михаила, земля наша начала прозываться Русью; мы же (бо) узнали (догадались) объ этомъ (т. е. о томъ что при Михаиль русская земля стала именоваться Русью), потому что (яко) при этомъ царѣ Русь приходили (въ первый разъ) на Царьградъ, какъ сказано въ греческомъ времянникъ» или другими словами: «потому что при этомъ царѣ греческая лѣтопись упоминаеть о Руси впервые по случаю похода на Царьградъ». Я заключаю: 1) при самомъ вступленіи въисторію Руси, Несторъ чистосердечно объявляеть о систем ел происхожденія, основанной не на фактахъ, а на предположеніи; 2) предположеніе Нестора о начал русскаго имени въ девятомъ стольтій основано, по собственному его сознанію, на первомъ поминь о Руси у византійскаго льтописателя, не знавшаго и не говорящаго ни слова о ел происхожденіи.

Въ самомъ дѣлѣ византійскіе лѣтописцы узнаютъ Русь только въ слѣдствіе похода 865 года; какимъ бы хронографомъ ни пользовался Несторъ (а по всѣмъ вѣроятностямъ ему былъ извѣстенъ только одинъ Георгій Амартолъ), онъ находилъ въ немъ и описаніе похода, и сказаніе о Руси, какъ о новомъ, дотолѣ неизвѣстномъ народѣ.

Принимая точкою отправленія русской исторіи первый поминь о Руси въ византійскихъ хронографахъ, онъ дъйствоваль, какь несколько десятковь леть тому назадь, те европейскіе ученые которые не допускали присутствія въ Европ' славянскаго племени до VI в ка, потому что имя Славянъ встръчается впервые у Прокопія и у Іорнанда. Эти ученые разсуждали: если бы Славяне жили въ Европъ до V или VI стольтія, о нихъ безъ сомньція было бы упомянуто у греческихъ и латинскихъ писателей. Несторъ, для кого вся классическая литература сосредоточивалась въ Георгів Амартоль, говорить: еслибы имя Руси для Славянъ существовало до половины IX въка, Георгій Амартолъ непремѣнно упомянулъ бы о немъ до 865 года 243). Не то ли самое и съ одинаковою силою логики повторяють и тъ изследователи, которые не находя имени Русь у Өеофана и Ал-Фергани, заключають отсюда о невозможности существованія славянской Руси, до эпохи призванія Варяговъ?

Но если до 862—865 года имя Руси у насъ не существовало, откуда, по соображеніямъ Нестора, явилось оно? Къмъ занесено?

Нестору достовърно извъстно, около тъхъ же 862 — 865 годовъ, призваніе и водвореніе на Руси варяжскихъ князей. Годъ пришествія Рюрика онъ могъ приблизительно расчитать уже по соображенію съ изв'єстнымъ, всьми византійцами засвидьтельствованнымъ походомъ его сына, Игоря Рюриковича, въ 941 году. Онъ естественно приводить факть призванія въ соединеніе съ началомъ русскаго имени, опредъленнымъ по его мнънію, первымъ поминомъ о Руси въ греческомъ хронографъ. Въ самомъ дълъ имя Руси является у Византійцевъ впервые въ царствованіе Михаила; къ тому-же времени относится начало варяжской династіи. Не должна ли прійти ему въ голову мысль объ исторической связи этихъ двухъ, современныхъ фактовъ? Историкъ нашей эпохи не разсудиль бы иначе. Съ другой стороны, не естественно ла въ лѣтописцѣ XI столѣтія побужденіе отнести честь прозванія Руси къ первому князю владъющаго рода? Не будь имя Рюрика такъ народно и такъ положительно знакомо самому Нестору 244), онъ назваль бы его Русомъ, какъ называли Чехи и Ляхи мнимаго прародителя русскаго народа, и какъ летописецъ XVI века готовъ прозвать самаго Рюрика: «Но мню, яко паче всъхъ сихъ достовърнъйши се естъ, еже преподобный отецъ нашъ Несторъ, летописца Рускій, глаголетъ, яко отъ вожа, си-естъ князя своего Рурика, сіе имя пріятъ Русь: понеже въ оная времена отъ вожовъ своихъ славныхъ

и храбрыхъ народы и языки обыкошася именовати, якоже Ляхи отъ Леха, Чехи отъ Чеха и проч.» (*густинск. а.* 236) <sup>245</sup>).

€,5

На систему Нестора о происхожденіи русскаго имени отъ варягъ въ ІХ вѣкѣ, могло имѣть вліяніе и другое обстоятельство. Языческая Русь покланялась святымъ рѣкамъ; преданіе о рѣкѣ «глаголемой Рось» (густ. л. тамъ же), какъ прародительницѣ народа, уцѣлѣло еще въ XVII вѣкѣ; при Несторѣ оно вѣроятно еще жило въ обрядахъ и пѣсняхъ повсюду празднуемыхъ русалій. Благочестивый монахъ не могъ терпѣть для имени своего народа, этимологіи пригвоздявшей его на вѣки къ языческому идолу; онъ искалъ этому имени объясненія на пути историческихъ соображеній.

При всемъ томъ, производствомъ отъ варяговъ имени Русь, вопросъ еще окончательно решенъ не быль; какъ большая часть новъйшихъ изследователей, такъ и Несторъ нонималь что безъ положительнаго, спеціальнаго тому объясненія, здравый смыслъ не можетъ помириться съ изчезновеніемъ, тотчасъ послѣ призванія, варяжской Руси изъ ея первобытной, приморской отчизны. Отсюда, въ наше время, это множество германо - скандинавскихъ Русей (или лучте сказать ихъ туманныхъ призраковъ) у Фатера, Буткова, Гольманиа, Крузе, гг. Куника, Бруна и другихъ; отсюда и придуманная Несторомъ героическая раздълка сь русскимъ Гордіевымъ узломъ: «нояща по собъ всю Русь». Этою, конечно не слишкомъ хитрою уловкою устранялась возможность нескромныхъ вопросовъ о небывалой заморской Руси; на сколько, между темъ, летописецъ 30\*

крѣпко и послѣдовательно держался примышленной имъ ипотезы, видно изъ словъ: «Сице бо ся зваху тъи Варязи Русь, яко се друзіи зовутся Свое, друзіи же Урмяне» и пр. О существовавшихъ въ его время варягахъ Шведахъ, Норвежцахъ, Датчанахъ, Англичанахъ, онъ говоритъ въ настоящемъ наклоненіи: зовутся. О выморенныхъ имъ со дня призванія, варягахъ-Руси, въ прошедшемъ: звахуся 246).

Какъ видно, система Нестора не имъетъ ничего глубокаго, основнаго. Она не касается вопроса о словенорусской народности, но вертится единственно на задуманномъ имъ объяснении имени Русь отъ варяговъ. Ея коренныя положенія: 1) «А Словенескъ языкъ и Рускый одинъ, отъ Варягъ бо прозвашася Русью, а первъе бѣща Словѣне». Словенскій языкъ и русскій языкъ; словенскій народъ и русскій народъ — одинъ языкъ и одинъ народъ; различіе только въ названіяхъ; 2) «Сице бо ся зваху ты Варязи Русь, яко се друзіи зовутся Свое, друзін же Урмяне, Анъгляне, друзін Гъте; тако и си». Русь не Шведы, не Норвежцы, не Англичане, не Датчане; сходство только въ общемъ наименованіи варягами. Если бы между своими варягами-Русью и Словенами, при отличіи въ названіяхъ, лѣтописецъ предполагалъ отличіе германской народности отъ славянской, шведскаго языка отъ словенскаго, онъ сказаль бы: «а Словенескъ языкъ и Рускый ныне одинъ», какъ въ другомъ мѣстѣ, гдѣ дѣло идетъ только объ имени, онъ говорить: «Поляне, яже нынѣ зовомая Русь». Но онъ заботится объ одномъ только прозваніи; его система далѣе не идеть: «въ лѣто 6360 — нача ся прозывати Руска земля». «Отъ тѣхъ прозвася Руская земля, Новугородьци». «Поляне, яже нынѣ зовомая Русь». «Отъ Варягъ бо прозвашася Русью». И Шлецеръ замѣтилъ, что лѣтопись повторяетъ эти положенія, «какъ будто боясь что ее не поймутъ» (Нест. Шлец. І. 342). Несторъ этого въ самомъ дѣлѣ боялся.

## XV.

## Pas y hatpiapya dotia.

Въ продолженіи многихъ годовъ, отъ Байера почти до нашихъ дней, извѣстіе патріарха Фотія о Руси 865 года, считалось первымъ поминомъ Грековъ о неизвѣстномъ имъ до той поры народѣ Русь. Съ этимъ воззрѣніемъ согласовалось и дошедшее до насъ въ бертинскихъ лѣтописяхъ сказаніе императора Өеофила о Руси 839 года. Въ послѣднее время явилось новое мнѣніе, будто бы въ своемъ окружномъ посланіи и проповѣдяхъ, Фотій ясно выразиль какъ свое убѣжденіе въ Норманствѣ народа 'Рос, такъ и давнее знакомство Грековъ съ этимъ народомъ (Krug, Bull. sc. IV. 144. — Forsch. II. 356. — Kunik, Beruf. II. 372 ff). Это мнѣніе основано на слѣдующихъ доводахъ:

1) Одна изъ XIV проповѣдей или гомилій Фотія, произнесенная по случаю нападенія Руси на Царьградъ въ 865 году, начинается словами: «Τί τοῦτο; τίς ἡ χαλεπὴ αῦτη καὶ βαρεῖα πληγὴ καὶ ὀργή; πόθεν ἡμῖν ὁ ὑπερβόρειος οὖτος καὶ φοβερὸς ἐπέσκηψε κεράυνος»; (Nauk. Lexic. Vindob. 201—215). «Если взять здѣсь слово ὑπερβόρειος въ его первобытномъ значеній, замѣчаетъ г. Куникъ, Фотій указываетъ на высшій сѣверъ, куда Греки полагали Скандинавію».

- 2) Въ своемъ окружномъ письмѣ 866 года (Photii epist. Londini 1651. 47 — 61), Фотій называеть Русь народомъ παρά πολλοῖς πολλάχις βρυλλούμενον. «Κακομυ другому европейскому народу того времени, говорить Кругь (Forsch. II. 356) можно примънить эти слова, кромъ Норманновъ, о которыхъ уже Ардевальдъ (жившій монахомъ въ Флери на Луаръ, въ концъ IX въка: Bouq. VII. 359) сказалъ: Nortmanni gens Aquilonalis, nostro generi plus aequo praecognita, non jam piraticam exercendo, sed libere terras nullo resistente pervadendo — и которые такъ прославились именно въ последнія десятилетія ІХ века?» — «Кто же эти многіе, которымъ до половины ІХ стольтія Русь давала себя часто узнать какъ воинственный, кровожадный народъ? Разумбется, подъ этими многими должно преимущественно понимать такіе народы, съ которыми Греки были въ частыхъ сношеніяхъ, напр. Италіанцевъ, испанскихъ Мавровъ и Франковъ» (Kunik, Beruf. II. 373).
- 3) Патріархъ говорить о Руси: «postquam vicinos in circuitu sub jugum miserunt (τοὺς πέριξ αὐτῶν δουλωσάμενοι)». Выборъ предоставляется между Ирландією, Шотландією, Англією, Шетландією и Фрисландією съ одной, между Славянами и Финнами съ другой стороны (ibid. 376).

Противъ значенія, будто бы указывающаго на Скандинавію, выраженія ὑπερβόρειος, я замѣчу что ни древніе, ни новѣйшіе Греки не обозначали имъ исключительно тотъ или другой сѣверный народъ. Геродотъ искалъ своихъ Гипербореевъ вь Скиеіи, на сѣверъ отъ Чернаго моря (IV. 32); Константинъ Манассій называеть Аваровъ обитавшихъ на Дунаѣ προσαρατίοι Σαύται (ed. Bonn. 151. v. 3524); тоже выраженіе употребляеть Кедринъ о Шведахъ: «τὰ ἔτνη κατοικούντα ἐν ταῖς προσαρατίοις τοῦ 'Ωκεανοῦ νήσοις» (ed. Bonn. II. 551). Левъ Діаконъ употребляетъ слово ὑπερβόρειος ο Котрагахъ населявшихъ земли между Дономъ и Волгою: «λέγεται γὰρ Μυσοὺς ἀποίκους τῶν ὑπερβορέων Κοτραγων, Χαζάρων τε καὶ Χουμάνων ὅντας τῶν εἰκείων μεταστηναι ἢτῶν» (L. Diac. ed. Bonn. 103). Если Котраги, Хазары и Половцы были для Грековъ гипербореями, удивительно ли что и Русь причислены Фотіемъ къ гиперборейскимъ народамъ?

Недостатокъ втораго доказательства заключается во первыхъ: въ неправильномъ толкованіи причастія ביסאאסט**речоч**; во вторыхъ: въ произвольномъ дополнени слова πολλοίζ, будто бы подразумъваемымъ у Фотія выраженіемъ έθνεσι. «Φρυλλεῖσθαι dicitur res Vulgo jactari, Rumore vulgi celebrari, Divulgari: Sic ύπὸ πολλῶν βρυλλεῖσθαι et ὑπὸ πάντων Multorum sermonibus s. omnium divulgari» (Thes. Gr. l. ed. Didot. IV. 429). Такъ и у Плутарха: «тайта ύπο πλειόνων τε τούλληται»; y Crpadoha: «Καὶ τοῦτο δέ τῶν Βρυλλουμένων έστιν, ότι πάντες Κέλτοι φιλόνειχοι τε είσι»  $(ed. \ Basil. \ 1571. \ p. \ 214)$ . Здёсь рёчь идеть стало - быть о народной молвъ, а не о той положительной извъстности какую Норманны могли стяжать у Франковъ, Мавровъ и т. д. Весьма понятно, что въ 866 году Греки, еще не опомнившіеся отъ ужаса, много и часто говорили между собою о неизвъстномъ дотолъ народъ Рос, явившимся, какъ

молнія съ сѣвера, подъ стѣнами Царьграда. Смыслъ Фотіевыхъ словъ, если только не искажать его въ угодность невозможной системѣ, совершенно ясенъ и простъ: «не только Болгары.... но и такъ называемые Русь, о которыхъ такъ много и часто говорится (въ народѣ).... принями вѣру христову» и т. д. Что онъ говорить о происшествіи всеизвѣстномъ и еще свѣжемъ въ памяти восточнаго христіанскаго міра, доказываетъ выраженіе то μέγα τόλμημα, какъ достаточно обозначающее осаду Царьграда русскими кораблями.

Наконецъ, не проще ли отнести выражение των πέριξ αύτων δουλωσάμενοι къ одольнію Аскольдомъ Древлянъ, Полочанъ, Уличей, Печенъговъ и пр., нежели къ неизвъстнымъ на востокъ норманскимъ опустошеніямъ Германіи, Англін, Францін, Испанін и т. д.? Вникая въ общій емыслъ окружнаго посланія 866 года и цёли съ которою въ немъ приводится извъстіе о крещеніи Руси, очевидно что патріархъ ищетъ, съ одной стороны, представить народъ Рос по возможности кровожаднымъ и необузданнымъ до крещенія; съ другой, придать ему возможную степень значительности, чтобы темъ более возвысить цену новаго пріобрѣтенія восточной церкви. Но допустивъ что въ Руси 865 года Фотій видель Норманновь, ужась западной Европы и латинской церкви, могъ ли онъ довольствоваться словами των πέριξ αυτων, приличными для обозначенія безименныхъ варварскихъ народностей, но конечно не для указанія на покоренныя Норманнами европейскія государства и не намекнуть ни словомъ на безполезность усилій западнаго духовенства къ ихъ обращенію въ христіанскую

въру? Въ продолжении многихъ годовъ Римъ и Византія спорили о причисленіи новообращенныхъ Болгаръ къ западному или восточному патріархату; а о побъдъ одержанной греческою церковью надъ латинскою, по крещенію Норманновъ, Фотій не упомянуль бы и намёкомъ въ посланіи имъвшемъ цълью ниспроверженіе папской власти?

Настоящую характеристику Руси 865 года должно искать, не въ энцикликѣ писанной подъ вліяніемъ извѣстныхъ политическихъ побужденій, а въ проповѣдяхъ патріарха, произнесенныхъ немедленно послѣ удаленія варваровъ изъ подъ стѣнъ Царьграда. Здѣсь (hom. I. 209. — II. 218, 219) Русь является народомъ скиоскимъ, безчесленнымъ (ἔδνος ἀναρίδμητον), рабствующимъ (ἐν ἀνδραπόδοις ταττόμενον; безъ сомиѣнія намёкъ на хазарскую дань; срвн. р. 210: στρατός....δουλιχῶς ἐνεσκευασμένος), неизвѣстнымъ (ἄγνωστον), живущимъ гдѣ-то вдали отъ Грековъ (πόρρω που τῆς ἡμῶν ἀπωχισμένον), степнымъ или кочевымъ (νομαδιχόν)  $^{247}$ ). Это характеристика не скандинавскаго племени.

### XVI.

## ДРОМИТЫ И ФРАНКИ.

Изъ извъстныхъ до сихъ поръ византійскихъ историковъ только три упоминають, подъ тъмъ же 941 годомъ, о названіи Руси Дромитами и ихъ происхожденіи отъ Франковъ.

- a) Theophan. Contin. ed. Bonn. 423 425: Δεκάτης καὶ τετάρτης ἐνδικτιῶνος, Ἰουνίω δὲ μηνὶ ἑνδεκάτη, κατάπλευσαν οἱ Ῥως κατὰ Κωνσταντινουπόλεως μετα πλοίων χιλιάδων δέκα, οἱ καὶ Δρομῖται λεγόμενοι, οἱ ἐκ γένους τῶν Φράγγων καβίστανται».
- b) Georg. Hamart. Cod. graec. Vatican. № 153. p. 219 248): «Ἰουνίφ δὲ μηνὶ ένδεκάτη τοῦ μηνὸς ιδ΄ ἐνδικτιῶνος, κατέπλευσαν οἱ Ῥὼς κατὰ Κωνσταντινουπόλεως μετὰ πλοίων χιλιάδων δέκα, οἱ καὶ Δρομῖται λεγόμενοι, οἱ ἐκ γένους τῶν Φράγγων καβίστανται».
- c) Symeon Magister ed. Bonn. 746: «Τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ κατέπλευσαν οἱ Ῥῶς οἱ καὶ Δρομῖται λεγόμενοι, οἱ ἐκ γένους τῶν Φράγγων ὄντες, κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετὰ πλοίων χιλιάδες δέκα».

Сомнѣнія г. Куника (Beruf. II. 409 — 415. — ар. Krug, Forsch. II. 785—807) на счетъ подлинности С. Логоета, которому онъ прилагаетъ названіе Pseudometaphrastes, переносять его свидѣтельство изъ X въ XI столѣтіе; остаются, тождественные въ этомъ мѣстѣ, продолжатели Өеофана и Амартола, оба современники Игоря. Который изъ нихъ списывалъ другаго? Не взято ли ихъ извѣстіе изъ одного общаго, древнѣйшаго источника? Послѣднее мнѣ кажется вѣроятнѣе.

Изъ словъ продолжателя Өеофана и Логофета, представители норманскаго митнія заключають что въ X стольтіи, Греки знали о происхожденіи Норманновъ-Руси отъ Франковъ т. е. народовъ германскаго языка <sup>249</sup>).

Но какимъ путемъ напали они на это этнографическое извъстіе? Въ слъдствіе ли собственныхъ лингвистическихъ и иныхъ наблюденій?

Эверсъ (Vorarb. 143) замѣтилъ справедливо, что общій характеръ византійскихъ историковъ той эпохи, не допускаеть ни въ комъ изъ нихъ особаго умѣнія отличать варварскія народности по признакамъ ихъ родственныхъ отношеній. О продолжатель Өеофана можно сказать это съ полною увѣренностію; если, съ одной стороны, онъ знаеть о франкскомъ происхожденіи Руси, то, съ другой, причисляеть Русь къ скиоскимъ народамъ: «єъюς δὲ οὖτοι Σχυωνον ἀνήμερόν τε καὶ ἄγροιχον» (Theophan. Contin. ed. Bonn. 196). Что изъ этихъ понятій одно исключаеть другое, не требуеть доказательствъ.

Припять ли сакидинавскій источникъ греческаго извъ-

· Ученый Франкъ IX или X въка могъ бы конечно похвалиться происхожденіемъ отъ Норманновъ, на основаніи приводимаго Іорнандомъ, равенскимъ географомъ, Павломъ Діакономъ, Рабаномъ Мавромъ и другими, ученаго мненія о выселеній изъ Скандинавій всёхъ народовъ германской крови; непонятно, какимъ образомъ изъ т ѣхъ же свид ѣтельствъ 250) можно заключать о франкскомъ происхожденіи Норманновъ: «Dasselbe aber, was hier Symeon und der Fortsetzer des Theophanes von der Abstammung oder Verwandschaft der Russen melden, sagen Einhards Zeitgenossen, der Abt Ermoldus Nigellus (834) und der Erzbischof von Mainz Rhabanus Maurus († 856) schon (s. oben. S. 14) von den Normannen, nämlich dass sie ein Volk fränkischer Abkunft seien» (Krug, Forsch. I. 205, 206). Они говорять именно противное. Норманны никогда не называли себя и не были называемы отъ рода Франковъ 251).

Извѣстіе продолжателей и Логооета основано не на собственномъ ихъ наблюденіи, не на норманскомъ источникѣ, а на недоразумѣніи, коего ключь находимъ въ болгарскомъ и русскихъ временникахъ, повѣтствующихъ о походѣ 941 года.

«Іуня же мѣсяца 18 день, 14 индикта, приплу Русь на Костянтинъ градъ лодіами, тысящь 10, иже и скеди глаго-лемъ, отъ рода Варяжска сущимъ» (Прил. къ Лавр. л. 245).

«Всѣ списки, кромѣ Радз.» говорить Шлецеръ (*Hecm. III. 50*) «прибавляють здѣсь: Руссы глаголемые отъ рода Варяжска. Очень ясно, что это занято изъ

A file of the second of the se

продолж.: Dromitae, qui a Francis genus ducunt. Смѣшао, что Руссъ узнаетъ отъ Византійца о происхожденіи собственнаго своего народа. Съ Дромитами не зналъ онъ, что дѣлать, почему и выпустилъ ихъ, а Франка и Варяга (Φράγγος, Βαράγγος) по единозвучію счелъ за одно».

Ошибка произошла дъйствительно отъ единозвучія; от только эту ошибку сдълалъ не русскій льтописець XI, а греческій X въка.

Въ войскѣ Игоря (если и принять именно 941 годъ исходомъ нашего извѣстія) было много варяговъ; Греки разумѣется и не думали отличать ихъ отъ Руси по народности. Между тѣмъ варяжское имя должно было дойти и до нихъ. Они сочли его, по единозвучію, тождественнымъ съ именемъ. Франковъ, какъ по единозвучію, Левъ Діаконъ смѣшиваетъ Древлянъ съ Германцами, Гърражо (ед. Вопп. 106). Эти Франки не ввели въ заблужденіе русскаго лѣтописца; онъ не думаетъ здѣсь о Фрягахъ, а исправляетъ, какъ слѣдуетъ, греческое Фрагахъ, а русскимъ Варяги.

Теперь о Дромитахъ.

Въ своихъ дополненіяхъ къ изысканіямъ Круга (Forsch. II. 782 — 817), г. Куникъ возвратился къ миѣнію производящему имя Дромитовъ отъ названія Тендерской косы Ахиллесовымъ бѣгомъ — δρόμος ἀχιλλέως. Противъ этой, впрочемъ съ грамматической точки зрѣнія безупречной этимологіи, возставалъ преимущественно Кёлеръ въ Ме́м. de l'Acad. d. Sc. T. X. 1826. p. 531 — 818 и кажется не безъ основанія. Отъ Грековъ названіе Руси Дромитами выдти не могло, не потому только что никакая Русь, да и

вообще никакой другой народъ не жительствовалъ Тендерской косъ, но и по причинъ самой неопредъленности этого имени. Слово δρόμος имбеть множество различныхъ значеній въ греческомъ языкѣ; кромѣ основнаго бѣгъ (cursus), оно означаетъ мѣсто ристалища, гуляніе, крытый портикъ, преддверіе храма, оркестръ (Thes. Gr. l. v. δρόμες), а въ последстви и церковную службу, officium ecclesiasticum (Du Cange, Gloss. m. et inf. Graec.). Производное отсюда броріту получало географическій смыслъ не иначе какъ въ соединении съ другимъ, опредъленнымъ мъстнымъ названіемъ; на пр. Άχιλλειοδρομίτης, Σταυροδρομίτης и т. п. (см. Kunik, ар. Dorn, 678). О производныхъ отъ мъстностей посвященных памяти Ахилеса, Стефанъ византійскій говорить: «Gentile, Achilleotes, et etiam Achilleites esse potest, et Achilleodromites» (de Urb. v. Αχιλλειος δρόμος). Взятое отдельно, слово δρομίτης относилось бы къ Ахиллесову бъгу, вакъ слово πολίτης (cives, municeps) къ жителямъ Неаполя, Константинополя и т. п. Странно также что Дромитами Русь названы у Грековъ только разъ, по поводу Игорева похода; географическія названія такъ скоро не изчезають; еще страниве что Симеонъ Логоветь, большой охотникь до заимствованныхъ изъ миоическихъ преданій древней Греціи словопроизводствъ, не обратиль вниманія на классическое, общепринятое (по г. Кунику) толкованіе слова «Дромиты» отъ Ахиллесова біга, а предпочель ему прозаическое: από τοῦ ὀξέως τρέχειν (отъ скораго бъта). Не кроется ли здъсь переводъ? Кругъ думаль о варягахъ; но производить варяговъ отъ глагола варяю лингвистически неудобно. Быть можеть греческому

Δρομίτης легло въ основаніе другое славянское слово, именно: хоусарь, chusar.

Изъ сличенія рукописи синодальной библіотеки № 148 (изъ Сербскихъ), съ рукописью костромскаго богоявленскаго монастыря, № 295 (см. Прилож. къ Лавр. л. стр. 245), оказывается что гдѣ первая читаеть объ Игоревой Руси: «и убо сихъ пльку мнозёхъ пославшу въ Виеиніисцём странѣ, яко пищу себѣ и ину потребу купити, и обрѣть... плькъ ихъ реченный Варда», — вторая (по всемъ признакамъ на Руси обновленная) переводить: «и се Русь хусы послаща въ Виеинійскія, яко да пищу имъ и прочее припасуть; приключися се и хусъ, Варда Оока злъ сіе преложи» и пр. Слово хуса передаеть здёсь греческое обутауна, agmen, cohors, полкъ (срвн. Georg. Monach. ed. Bonn. 915). Первоначальное, коренное значеніе хусы есть ходъ и походъ, какъ уже видно изъ сохранившагося въ чешскомъ и моравскомъ нартчіяхъ слова: chůze, chůza — incessus, peregrinatio (Jungm.). Тоже самое должно сказать и о словь полкъ; въ смысль похода оно встрьчается въ льтописи: «бъща бо многи погибли на полку» (Лавр. 30. срвн. 189). Самое «слово о полку Игоревъ» тоже что «слово о походъ». Въ смыслъ похода, хусы, слъдуетъ понимать и выраженіе Игоревой пъсни: «Рекъ Боянъ, и ходы на Святъславля пъстворца» и пр. Княжій полкъ, полчане — жениховы бояре, потажане (Даль).

Слова хуса и хусарь, означавшія сначала ходъ и ходака, получили въ послёдствіи, какъ и средневёковые сursarii, значеніе разбоя, разбойника. См. гл. LXXII «о татёхь и хоусарёхь» въ законнике Царя Стефана Ду-

шана (Palacky, Starosl. prawo w Cech. a w Srbsku, 105. и Miklos. Gloss. Palaeosl. v. Хоуса). Дунайскіе Славяне, віроятно называвшіе русскихь грабителей ІХ — Х віка хусарями (ходаками, полчанами) передали это слово Грекамь вь то время когда, при переносномь уже значеній (chodec у Чеховь Herumstreifer; у нась ходакь міройдь, волокита), оно еще сохраняло свой начальный этимологическій смысль, вполні соотвітствующій греческому δρομίτης (δρομίτης оть δρόμος, какь όπλίτης оть δπλον). Съ прекращеніемь разбойничьихь набітовь на Царьградь (Святославь вель уже регулярную войну съ Греками), названіе Руси хусарями-дромитами вышло изъ употребленія.

## XVII.

# Pas y chmeoha jorobeta.

Любопытное извъстіе о происхожденіи русскаго имени отъ нъкоего храбраго Роса, сохранилось у Симеона Логоеета:

'Ρῶς δὲ, οἱ καὶ Δρομῖται φερώνυμοι, ἀπὸ Ρῶς τινὸς σφοδροῦ, διαδραμόντες ἀπηχήματα τῶν χρησαμένων, [ἐξ ὑποδήκης ἢ δεοκλυτίας τινὸς], καὶ ὑπερσχόντων αὐτούς, ἐπικέκληνται» (Sym. Mag. ed. Bonn. 707).

Комбефисъ переводить: «Russi qui et congruo rei nomine Dromitae nuncupantur, a Ros quodam viro forti, cum sive monitu ac consilio sive divino quodam afflatu ac oraculo, pro potestate illis utentium eisque superiorum, iniurias noxamque evasissent, dicti sunt.»

До сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, одинъ г. Куникъ занялся у насъ изслѣдованіемъ этого извѣстія Логовета (Beruf. II. 409—421, 495); но при желаніи подвести его подъ сказаніе лѣтописи о призваніи Рюрика, едва ли не затемнилъ еще болѣе смыслъ его. Не входя въ подробности его предположеній, я только замѣчу, что преданіе, носящее

тройной характеръ таинственности, отдаленности и чудеснаго, не можетъ быть отнесено къ историческому, почти современному событію.

Болье прочихъ затруднительно выражение εξ ύποθήκης η βεοκλυτίας τινός, обличающее въ повъствователь не совствить ясное уразумтніе причинть самаго дтиствія; но какть предложение вставное и къ тому же не вовсе непонятное, при всей своей неопредъленности, оно не измъняетъ общаго смысла преданія. Замізчаніе, что причастіе χρησάμενος, обыкновенно требующее дательнаго падежа, не можетъ относиться (въ смыслѣ преслѣдованія, угнѣтенія) къ послѣдующему αυτούς, слишкомъ исключительно; изъ Византійцевъ, неизвъстный сочинитель книги de Velitatione bellica Nicephori Phocae, ставить храодая съ винительнымъ падежомъ: «τὸ δὲ, καὶ αὐτοὶ μόνοι ταύτην χρησάμενοι 252) (sc. μέβοδον), καὶ πεῖραν αὐτῆς ἐγκολπωσάμενοι τινα, κατὰ τὸ ήμιν εφικτόν.» hoc, quod ipsi nostro arbitrio eam (rationem) persequentes, aliquem eius usum, quantum quidem in nobis fuit, contraximus (ed. Bonn. 184).

И у древнегреческихъ писателей есть примѣры этого, конечно ошибочнаго словостроенія (см. Thes. Gr. l. v. хра́орал р. 1621). За тѣмъ, соглашаясь вполнѣ съ предлагаемою г. Куникомъ пунктуаціею греческаго текста, къ которой еще прибавляю необходимую по моему мнѣнію тарбуста, я перевожу: «Руссы, они же и Дромиты, прозвались своимъ именемъ отъ нѣкоего храбраго Роса, послѣ того какъ имъ удалось спастись отъ ига народа, овладѣвтого какъ имъ удалось спастись отъ ига народа, овладѣвтого вы и угнетавшаго ихъ, по волѣ или предопредѣленію боговъ. Слово сохолота не находится даже у Дюканжа

Gloss. inf. Graecit; Σεοκλύτησις — deorum imploratio, execratio. Здѣсь этв слово напоминаеть древне-русское выраженіе милость божія вмѣсто гнѣва. (См. Солов. Ист. Р. II. дополи. 19). Комбефисъ относить предложеніе єξ υποΣήκης и т. д. къ причастію διαδραμόντες, что при вычурной до невѣроятности фразеологіи Логовета, конечно, возможно; избавленіе угнетенныхъ совершается въ слѣдствіе совѣтовъ или вдохновенія храбраго Роса. Теперь, кто быль народъ притѣснитель, кто избавитель Росъ, къ какому времени относится это таинственное преданіе, опредѣлить нѣтъ возможности; только безъ сомнѣнія не къ Рюрику и Олегу. Быть можеть къ аварскому игу? или древнѣйшему, намъ вовсе неизвѣстному событію? γένοιτο δ'αν παν εν τῷ μακρῷ χρόνφ.

Сказаніе о Лехѣ, Русѣ и Чехѣ, какъ прародителяхъ трехъ славянскихъ народовъ, записано у Богухвала (1250): «Ех hiis itaque Pannoniis tres fratres, filii Pan, principis Pannoniorum, nati fuere: quorum primogenitus Lech, alter Rus, tercius Czech nomina habuerunt» (Водирь. ар. Sommersb. II. 19) Густинская лѣтопись упоминаетъ о Руссѣ, сынѣ Леховѣ (Прибавл. къ Ипат. л. 236). Наши сказки знаютъ о Словенѣ и Русѣ (Карамз. І, прим. 70 и 91). Добровскій, Добнеръ, Шлецеръ, Карамзинъ и другіе доказывали позднѣйшее изобрѣтеніе этихъ басней; они принадлежатъ къ исторической школѣ не понимавшей цѣны и значенія преданій. И Погодинъ упрекаетъ меня въ томъ что позднѣйшія нелѣпыя преданія я принимаю въ соображеніе, а древнѣйшее, ясное, прямое (преданіе о небывалой варяжской Руси) я опровергаю (Гедеон. и его

сист. 15). Мнъ кажется я опровергаю это ясное и прямое преданіе, не однѣми баснями. Что же до самихъ басенъ, на чемъ основано мнѣніе Погодина и другихъ о ихъ составленіи въ позднѣйшее время? Несторъ производитъ Радимичей и Вятичей отъ двухъ братьевъ, Радима и Вятка; кралодворская рукопись и Козьма пражскій знають Чеха прародителемъ чешскаго племени; это не позднъйшія, это наидревнъйшія сказанія Славянъ, сказанія равныя по историческому значенію, греческому объ Эллинь, сынь Девкаліона и Пирры, римскому о Ромуль, германскому о Туиско. Уже одной этой аналогіи было бы достаточно чтобы укръпить свое місто въ русской исторіи, за этимъ баснословнымъ Русомъ, прародителемъ русскаго племени. Что же когда дошедшее до насъ въ источникѣ XIII стольтія преданіе, оказывается буквальнымъ почти повтореніемъ преданія занесеннаго къ Грекамъ при Олегъ, а быть можеть и и при Аскольдъ! Норманнисты и даже Шафарикъ напрасно возстають противь того что они находять и что можеть дъйствительно быть нельпаго въ сказаніи о Русь; Перуну и Волосу, на сколько мнѣ извѣстно, не покланяется нынѣ никто изъ ревнителей славянства въ русской исторіи; тѣмъ не менъе, какъ существованіе, такъ и давность ихъ въ славянскомъ язычествъ, опредъляются показаніями льтописи и Вацерада. Дело стало быть не въ томъ быль ли дъйствительно какой то Русъ прародителемъ русскаго племени, а въ томъ что любознательному Византійцу, допрошавшему Русина IX-X-го вѣка о происхожденіи его народа и народнаго имени, этотъ кіевскій Русинъ не сказалъ (по общепринятому со временъ Шлецера мнѣнію) что народъ 'Рає, нападавшій на Грековъ въ 865—907 годахъ, получилъ свое имя отъ поработившихъ его за три или за сорокъ лѣтъ шведскихъ Родсовъ; а производилъ Русь и имя Руси отъ туземнаго, славянскаго Руса, любимца боговъ, не завоевателя, а избавителя въ доисторическую, баснословную эпоху, русскаго племени отъ чужеземнаго ига <sup>258</sup>).

#### XVIII.

# ВЕРТИНСКІЯ ЛВТОШИСИ.

До водворенія въ Кіевѣ варяга Олега, южная Русь состояла подъ властію Хагановъ, по всей вѣроятности намѣстниковъ великаго Хагана Хазаріи. Это положеніе утверждается на слѣдующихъ свидѣтельствахъ:

- а) Помъщенное въ бертинскихъ льтописяхъ подъ 839 г. извлечение изъ письма греческаго императора Ософила къ Людовику благочестивому: «Misit etiam cum eis quosdam, qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant, quos rex illorum, Chacanus vocabulo, ad se amicitiae, sicut asserebant, causa direxerat» (Annal. Bertin. ap. Pertz, I. 434).
- b) Отвѣтъ Людовика II на письмо, въ которомъ Василій Македонянинъ упрекалъ его въ присвоеніи себѣ не слѣдующаго ему титула римскаго императора, imperator Romanorum. Письмо Василія до насъ не дошло; отвѣтъ Людовика напечатанъ у Баронія Annal. Ecclesiast. T. XV. Lucae, 1744 fol. ad ann. 871; у Muratori, Script. T. II. P. 2. ed. Mediol. 1726. p. 246; у Перца Chron. Salerni-

tan. V. p. 523. Отстаивая свои права на титулъ римскаго императора, Людовикъ возражаетъ по пунктамъ (впрочемъ по большей части ошибочно) на присланную ему отъ Василія роспись императорскимъ, королевскимъ, княжескимъ и инымъ, греческою канцеляріею утвержденнымъ титуламъ; онъ говорить: Sed ne hoc admiratione caret, quod asseris, Principem Arabum Protosimbolum dici, cum in voluminibus nostris nichil tale repperiatur, et vestri codices modo Architon modo Regem vel alio quolibet vocabulo nuncupent. Verum nos omnibus litteris scripturas sacras praeferimus, quae per David non protosimbulos, set Reges Arabum et Saba proficere confitentur; Chaganum vero non praelatum Avarum, non Gazanorum aut Nortmannorum nuncupari reperimus, neque principem vulgarum, set regem vel dominum Vulgarum. Quae omnia idcirco dicimus, ut quam aliter se habeant quae scripsisti, legens in Graecis voluminibus ipse cognoscas» и пр. (Pertz, V. 523). Отсюда видно, что по мнинію Василія, хаганскій титуль следоваль князьямь (Praelati) Аваровъ, Газановъ (Хазаръ?) и того народа, который въ письмъ Людовика названъ Нортманнами, но который, конечно, быль обозначень иначе въписьмъ греческаго императора. Дѣло идетъ о Руси, это несомнѣнно; но подъ какимъ именемъ? Кругъ (Bullet. scient. IV. 145. — Forsch. II. 206) и г. Куникъ (Beruf. II. 240 — 246) полагають что подъ именемъ 'Рос; но имя 'Рос для Норманновъ въ Германіи неизвъстно; канцелярія Людовика не угадала бы ихъ подъ непонятнымъ для нея псевдонимомъ. Въ письмѣ Василія стояло то имя, которымъ императоръ Левъ (886 — 912) отличалъ Русь своего времени, т. е.

βορειοι Σχύζαι (Cl. Aelian. et Leon. Imp. Tactica, cap. XIX § 70). У Константина багрянороднаго: «είτε Χάζαροι είτε Τούρχοι είτε χαὶ Ρώς ἢ ετερον τῶν βορείων χαὶ Σχυβιхой» (de adm. imp. ed. Bonn. 82). Гдъ греческій императоръ думаетъ о своихъ русскихъ сѣверянахъ (βέρειοι), . Тюдовикъ полагаетъ что ръчь идетъ о съверянахъ германскихъ (Nortmanni), действительно не титуловавшихъ своихъ конунговъ Хаганами. Ошибиться было темъ легче что у скандинавскихъ и германскихъ грамотъевъ среднихъ въковъ Скандинавія не рѣдко именуется Скиоіею (Skythiodh и Svithiodh; Scythia magna — Svithiodh hin mikla; см. Schafar. Sl. Alt. II. 91, 92). Такъ и у равенскаго геогpada: «Magna insula antiqua Scythia.... quam et Jordanus sapientissimus cosmographus Scanzam appellat» (L. I. § XII. p. 26). «Nortmanni...a Scitia inferiori...egressi» (Annal. Saxo ap. Pertz, VIII. 689).

- с) Положительное свидѣтельство арабскаго писателя Ибнъ-Даста (903 913 г.); «Русь имѣетъ царя, который зовется Хаканъ-русь» (Хвольсонъ, извъст. и пр. 35, § 2).
- d) Похвальное слово митрополита Иларіона В. К. Владимиру:
- 1. «О законѣ Моисеомъ... и похвала Кагану нашему Владимиру, отъ него же крещени быхомъ».
- 2. «Похвалимъ же и мы, по силѣ нашей, малыми похвалами великая и дивная сътворшаго нашего учителя и паставника, великаго Кагана нашеа земля, Владимера».
- 3. «Сей славный отъ славныхъ рождься, благородный отъ благородныхъ, Каганъ нашъ Владимеръ».
  - 4. «Съвлечежеся убо Каганъ нашъ и, съ ризами

вътхаго человъка, сложи тлънныя, оттрясе прахъ невъръствія».

- 5. «Паче же помолися о сынѣ твоемъ, благовѣрномъ Каганѣ нашемъ Георгіи, въ мирѣ и въ сдравіи пучину житіа преплути».
- 6. «Азъ милостію.... Бога мнихъ и прозвитеръ Иларіонъ, изволеніемъ Его, отъ богочестивыхъ Епископъ священъ быхъ и настолованъ въ.... градѣ Кыевѣ, яко ми быти въ немъ митрополиту, пастуху же и учителю. Быша же си въ лѣто ЅФНФ (1051) владычествующу благовѣрному Кагану Ярославу сыну Владимирю» (Твор. св. Отц. Годъ второй. Кн. II. 223—255).
- е) Слово о полку Игоревѣ: «Рекъ Боянъ, и ходы на Святъславля пѣснотворца стараго времени Ярославля Ольгова коганя хоти» (изд. Пекарскаго 18. Зап. Ак. V. кн. I).

Съ этими свидѣтельствами согласенъ и смыслъ лѣтописи упоминающей о хазарской дани въ 859 году: «Въ лѣто 6367. Имаху дань Варязи изъ заморья на Чюди и на Словѣнехъ, на Мери и на всѣхъ Кривичѣхъ; а Козари имаху на Полянѣхъ, и на Сѣверѣхъ, и на Вятичѣхъ, имаху по бѣлѣ и вѣверицѣ отъ дыма» (Лавр. 8).

Ни одно изъ начальныхъ явленій нашей древней исторіи не утверждено на доказательствахъ болье положительныхъ, офиціальныхъ, независящихъ другъ отъ друга. Русскій хаганать вь 839—871 годахъ върнье призванія варяговъ, договоровъ Олега, Игоря, Святослава, льтописи Нестора. Между тыть, норманская школа допуская (разумыется при своихъ объясненіяхъ) приведенныя нами подъ литерами b— е сви-

дътельства, отвергаетъ одно первое, а именно показаніе бертинскихъ льтописей. Дьло понятное. Существованіе въ 839 году народа Rhos, подъ управленіемъ Хагановъ, уничтожаетъ систему скандинавскаго происхожденія Руси; Шведы хагановъ не знали.

Струбе (Dissert. sur les anc. Russes, p. 3) и Шлецеръ (Hecm. I. 322 — 324) отыскивали въ Хаканъ (Chacanus) бертинскихъ лѣтописей, скандинавское личное Hacon - Haquinus (у Струбе), Håkan — Гоканъ (у Шлецера). Кругъ (Forsch. I. 163—210) и г. Куникъ (Beruf. II. 218) доказали до очевидности что выражение vocabulum (Chacanus vocabulo) не имъетъ отнюдь исключительнаго значенія личнаго имени, но точно также означаетъ титулъ или званіе; темъ не мене и опять таки на основании Пруденціева выраженія «Chacanus vocabulo», г. Брунъ выводить снова на сцену небывалаго шведскаго королька Hâkon'a, будто бы отправившаго небывалыхъ шведскихъ Росовъ, послами къ императору Өеофилу въ 839 году (Зап. Ак. XXIV. Кн. 1. 32, 33) <sup>254</sup>). Мнѣ кажется вопросъ этотъ поставленъ не такъ такъ следуетъ. Ни изъ вероятныхъ словъ греческаго письма Χαγάνος τούνομα, ни изъ ихъ латинскаго перевода у Пруденція «Chacanus vocabulo», нельзя угадать на вѣрно шло ли дело о титуле или о личномъ имени; да признаться и не стоить угадывать. Суть вопроса въ томъ, какое русское слово или какое шведское имя легло въ основаніе грецизированной, въ письмъ Θеофила, формъ Χακάνος? Я считаю таковымъ тюркское Хаканъ 255) и утверждаю свое мнѣніе (независимо отъ исторической оцѣнки извъстія бертинскихъ льтописей) на цъломъ рядъ положительныхъ

свидётельствъ о хаганскомъ титулё первыхъ русскихъ правителей. Г. Брунъ указываетъ на личное скандинавское Накоп. Но противъ этого толкованія (еще покуда съ одной лингвистической точки зрёпія) говоритъ что въ шведскомъ языкѣ нѣтъ словъ начинающихся на сh; мягкому же германскому h, можетъ отвѣчать только греческій spiritus asper, но отнюдь не х <sup>958</sup>). Замѣтимъ еще что въ предположеніи г. Бруна, Пруденцій именно думалъ о скандинавскомъ личномъ Накоп; но могъ ли онъ, если угадалъ скандинавское Накоп подъ греческимъ искаженіемъ Хаха́рос, оставить это искаженіе неисправленнымъ въ своемъ переводѣ?

Кругъ, которому не посчастливилось найти тъ «другія древне-нѣмецкія формы имени Hâkon, къ которымъ подходитъ форма Chacanus» (Брунг, l. c. 33) искалъ объясненія мъсту бертинскихъ льтописей, на иномъ пути. Хаганскій титулъ, думаетъ онъ, не былъ туземнымъ титуломъ правителя народа Rhos въ 839 году; этимъ титуломъ обзываеть его отъ себя императоръ Өеофиль, имъя въ виду сравнять князя Rhos по чину, съ правителями Аваровъ и Хазаръ, сосъдствовавшихъ Руси (какой Руси? ужъ не шведской ли въ 839 году?) народовъ. Тоже самое дълаетъ въ 871 году императоръ Василій; онъ тоже прилагаетъ отъ себя титулъ Хагана княживинему въ то время въ Кіев' Норманну Аскольду (Forsch. I. 206). Изъ приведенныхъ выше пяти свидетельствъ объ управленіи южной доваряжской Руси Хаганами, Кругу были извъстны только два первыя; онъ не зналъ пи Ибнъ - Даста, ни похвальнаго слова митрополита Иларіона, ни слова о полку Игоревѣ; не

зналъ стало быть что восточные и русскіе документы подтверждають историческій факть, засвидітельствованный греческими и латинскими. Но и при отсутствій этихъ, поистинъ пеопровержимыхъ пояснительныхъ текстовъ, непонятно какъ онъ могъ увлечься системою до той нелогичной догадки, будто бы Өеофиль приложиль отъ себя хаганскій титулъ князю неизвъстнаго ему народа Шведовъ, жившаго не въ соседстве Аваровъ и Хозаръ (следовательно не имъвшаго ничего общаго съ ними), а гдъ то на дальнемъ, въ Греціи неизвъстномъ съверъ. Или Өеофиль не могъ просто писать: «quos rex illorum, ad nos, amicitiae sicut asserunt, causa direxit»? Своимъ «Chacanus vocabulo» онъ обманываль безъ нужды франкскаго императора. Если есть что исторически и логически в рное, это то что греческій императоръ приложиль правителю народа Rhos титуль Хагана, потому что слышаль этоть титуль оть русскихъ пословъ. Но есля въ 839 году владыки Руси титуловались Хаганами, то должно принять что ни они, ни народъ Rhos не были Скандинавами, такъ какъ Щведы Хагановъ не знали, мнимые же норманскіе варяги-Русь водворились у восточныхъ Славянъ не прежде 862 года.

Автору призванія Родсовъ предстояла неблагодарная обязанность согласовать мнѣніе Круга съ разрушающими его окончательно русскими свидѣтельствами о доваряжскомъ каганатѣ въ южной Руси. Онъ не измѣнилъ и не могъ измѣнить системы своего предшественника. И у него титуляція Хаганомъ русскаго князя въ 839 году идетъ отъ Грековъ (Bepuf. II. 232). Сознавая, на основаніи русскихъ источниковъ, что Славяне перенесли на Аскольда и Рюри-

ковичей почетный титуль Хагановъ (Өеофиль угадаль стало быть въ 839 году тотъ титулъ, подъ которымъ русскіе правители будуть извістны въ 864), онъ однакоже не допускаеть оффиціальнаго подтвержденія этого титула греческою канцеляріею и изъ словъ Людовика: «Chaganum vero non Praelatum Avarum, non Gazanorum aut Nortnuncupari reperimus» — заключаеть: mannorum Griechen hatten dem fränkischen Antwortschreiben nach geschrieben, dass den Chaganen (welche hier an der Stelle der principes der Araber stehen) dreier Völker, nämlich der Awaren, Gasanen und Nordmannen der Titel praelatus gegeben werde» (Beruf. II. 239). Греки писали именно противное: несуществующее въ греческомъ языкѣ слово praelatus означаетъ правителя, владыку вообще: «Praelatus, Magistratus, qui populis praeest» (Du Cange). Да и въ томъ же самомъ письмъ есть мъсто объясняющее значение этого слова: «Et si Graecos et noviter editos revolvas codices, invenies procul dubio plurimos tali nomine vocitatos, et non solum Graecorum, sed et Persarum, Epirotarum....Gothorum et aliarum gentium Praelatos Basileorum appellatione veneratos». Василій писаль: «вла-(прелатамъ) Аваровъ, Газановъ и сѣверныхъ Скиеовъ прилагается титулъ Хагановъ». Канцелярія Людовика имѣвіпая въ виду опровергнуть (правдою или неправдою) каждое слово восточнаго имератора, могла, разумбется, отыскать такіе греческіе тексты, въ которыхъ правители Аваровъ и Хазаръ (если только считать Газановъ Хазарами) обзывались не хаганскимъ, а другимъ какимъ либо титуломъ; навърное знала она что конунги Нортманновъ

(вбо она угадывала или хотѣла угадать Нортманновъ въ Васильевыхъ βόρειοι Σχυσαι) Хаганами не назывались. Да и что же становится въ этомъ новомъ предположеніи г. Куника съ Хаганомъ 839 года? Въ этомъ году Өеофилъ изобрелъ для шведской Руси, несуществующій у нея титулъ Хагановъ; а въ 871, когда Славяне дѣйствительно перенесли этотъ титулъ на Родса Аскольда, Василій отказываетъ въ немъ ему? Онъ не хочетъ оказать Хаганамъ Аваровъ, Газановъ и Руси чести принадлежащаго имъ хаганскаго титула (Beruf. II. 240), а Өеофилъ прилагаетъ его отъ себя и безъ всякой нужды князю незнакомаго ему даже по имени народа Rhos?

Покуда о хаганать 839 года было извыстно одно свидыльство бертинскихы лытописей, еще можно было допустить возможность сомный вы настоящемы смыслы Пруденціевыхы словы «Chacanus vocabulo». Вы теперешнемы положеніи вопроса, отвергать безы малыйшаго повода прямую связь между показаніемы 839 года и четырымя остальными, между свидытельствами греческими, восточными и туземными, значить идти на перекоры всымы законамы исторической критики и оцыки матеріаловы.

Существованіе русскаго Хаганата въ IX вѣкѣ (839—871 г.) неопровержимый историческій фактъ, а вмѣстѣ съ нимъ и существованіе въ сосѣдствѣ Хазаръ и Аваровъ, совершенно чуждаго скандинавскому началу, народа Rhos.

Кромѣ верховнаго Хагана, были у Аваровъ и Хаганы второстепенные, титулуемые однакожъ великими: «πρεσβεύεται ὁ Χαγᾶνος πρὸς έτέρους τρεῖς μεγάλους Χαγάνους» (Theophyl. ed. Bonn. 285). У Хазаръ, по свидѣтельству

арабскихъ писателей, при верховномъ или Великомъ Хаканъ, былъ намъстникомъ или халифомъ Хаканъ-Бехъ а подъ нимъ Кендеръ - Хаканъ 257). Такимъ второстепеннымъ Хаганомъ, быть можетъ намъстникомъ изъ туземныхъ князей великаго Хагана Хазаріи, быль по всей в вроятности тотъ династъ народа Rhos, о которомъ бертинскія летопися упоминають подъ 839 годомъ. Въ 864 году Хаганомъ (намѣстникомъ?) южной Руси является Аскольдъ; въ Дирѣ (Dier-Dierek) едвали не придется признать русскаго князяданника, изъ рода Кіева. Аскольдъ былъ Венгръ; а им знаемъ по Константину Багрянородному (de adm. imp. ed. Bonn. 170), что въ IX вѣкѣ Угры состояли къ великому Хагану Хазаріи въ полу-союзномъ, полу-данничьемъ отношеніи. Безпристрастное изученіе русской л'єтописи привем г. Соловьева къ той мысли, что самое преданіе о томъ что Аскольдъ и Диръ были члены дружины Рюриковой, могло явиться вследствіе желанія дать Рюрикову роду право на Кіевъ (Ист. Р. I. 102 и прим. 175); о завоеванів Аскольдомъ Кіева не говоритъ и сама лѣтопись; а изъ списковъ упоминающихъ о ратяхъ его противъ Болгаръ, Полочанъ, Печенъговъ ( $Hu\kappa$ . I. 16, 17), Древлянъ и Уличей (Пол. Воскр. Алат. у Шлец. Нест. II. 12) ни одинъ не знаетъ о войнахъ съ Хазарами или съ тѣми изъ славянплеменъ которыя признавали хазарскую власть. Съверяне, Радимичи и Вятичи платятъ хазарскую дань при Олегь и Святославь, какъ платили въ 859 году. Подобныя отношенія къ Хазарамъ непонятны въ Норманнъ Аскольдъ мнимомъ избавителъ (по г. Кунику Beruf. II. 264), Кіева отъ хазарскаго ига 258). На отношенія далеко не враждеб-

ныя южной Руси къ угорскому племени намекаютъ и извѣстіе льтописи о томъ, какъ въ 898 году (или еще ранье), Угры, никъмъ не тревожимые, стояли вежами подъ Кіевомъ; и засвидътельствованное исторіею выселеніе вмъстъ сь ними въ закарпатскія земли, многочисленной русской колоніи, предковъ нынашнихъ венгерскихъ Русиновъ. Память угро-хазарскаго державства на югѣ сохранилась въ прозвании Kieba венгерскимъ именемъ Szombat (крътюсть): «τὸ κάστρον τὸ Κιοάβα, τὸ ἐπονομαζόμενον Σαμβατάς» (Const. P. de adm. imp. ed. Bonn. 75) 259). Κρугь (Forsch. II. 254. Anm. \*) приводить мъсто Пулкавы: «construxit iu Hungaria civitatem Trnaw, quae in vulgari ungarico Sambath Constantiae nuncupatur». Fejér ap. Boczek, III. 43: «Bela, Ungariae rex, hospitibus de Sumbothel (Tyrnawia)» quae quondam fuit illustris reginae Constantiae «terram Parna confert. Dt. XVI. Kal. Decembris. 1244». «У Герберштейна: Rima-Sambat (Rima Szombat) подъ 1551 г. (Selbstbiogr. in Font. rer. Austriac. 1. 386, 388). Не къ Олегу и Игорю, а къ предшествовавшимъ имъ тюркскимъ обладателямъ Руси, относится по всей в роятности характеристика русскаго князя у Ибнъ-Фоциана: «von seinem Hochsitz steigt er nicht herunter. Wenn er daher ein Naturbedürfniss befriedigen will, thut er es vermittelst einer Schale; will er ausreiten, so führt man ihm sein Pferd bis zum Hochsitze hin, von wo ab er es besteigt; und will er absteigen, so reitet er so nalie an denselben, dass er auf ihn wieder absitzen kann. Er hat einen Stellvertreter (Chalifa, Vice-König), der seine Heere anführt, mit den Feinden kriegt, und seine Stelle bei seinen

Unterthanen vertritt» (Fraehn, Ibn-Fozl. 21, 23). Это не по славянски и не по скандинавски.

Съ водвореніемъ въ Кіевѣ варяга-Славянина Олега, титуль Хагана изчезаетъ для русскихъ князей. Въ 871 году Василій называлъ Аскольда Хаганомъ сѣверныхъ Скиеовъ; въ 920 — 946 Константинъ и Романъ титулуютъ Игоря архонтомъ Руси, какъ сербскихъ, хорватскихъ, моравскихъ князей — архонтами Сервіи, Хроватіи, Моравіи (Const. Porph. de Cerim. ed. Bonn. 1. 690, 691). Въ договорахъ, Олегъ и Игорь названы великими князьями русскими.

Но въ памяти русскихъ людей, нѣкогда знаменитый и поэзіею прославленный титулъ Хагана (отсюда и слово когань въ Сл. о п. Игоревѣ), живетъ еще долго по замѣненіи его княжескимъ. Митрополитъ Иларіонъ (Русинъ) воскрешаетъ для Владимира и Ярослава поэтическую формулу древнѣйшихъ временъ; и въ наше время народъ и поэзія величаютъ русскихъ Императоровъ царскимъ титуломъ.

Я обращаюсь къ второй половинъ вопроса возбужденнаго извъстіемъ бертинскихъ лътописей.

Изо всёхъ изслёдователей, трудившихся въ теченів слишкомъ столётія, надъ объясненіемъ Пруденціевыхъ словъ, одинъ только Шлецеръ понялъ что Свеоны его, назвались Руссами - Rhos, отнюдь не въ Германів, а въ Константинополів и только въ Константинополів (*Hecm. 1. 319*). Эверсъ полагаетъ что эти Шведы выдали себя за Rhos въ Ингельгеймів, а въ Константинополів явились подъ своимъ настоящимъ именемъ Шведовъ (*Krit. Vorarb. 131, 134*). Кругъ (*Forsch. I. 165*): «Die Fremden sagen,

ihr Volk werde Rhos genannt..... Ob sie in Konstantinopel sich selbst auch Rhos genannt haben, oder nicht, gleichviel». Г. Куникъ (Beruf. II. 201): «Das Ergebniss dieser Nachforschungen, dass nämlich die Rhos ihrer Abkunft nach zum Schwedischen Volksstamme — gentis Sueonum — gehörten und dass sie sich selbst weniger als Schweden, sondern vielmehr als Rhossen betrachteten, wird von den Franken für ein ganz sicheres, also wahrscheinlich auf sichere nationale Merkmale begründetes, ausgegeben». — Ошибочность этихъ толкованій, придуманныхъ подъ вліяніемъ полнаго убѣжденія въ существованіи генетической шведской Руси или, по крайней мъръ, въ неславянскомъ происхождении русскаго имени, объясняется основаннымъ на этомъ убъжденіи, въковымъ невниманіемъ къ фразеологіи бертинскихъ льтописей. Безпристрастный изследователь видить съ перваго взгляда, что Пруденцій вносить въ свою літопись, не столько разсказъ о содержаніи письма Өеофила къ Людовику, сколько собственный, переводный тексть этого письма:

«Misit etiam cum eis quosdam «qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant, quos rex illorum Chacanus vocabulo, AD SE amicitiae, sicut asserebant, causa direxerat», petens per memoratam epistolam, quatenus benignitate imperatoris redeundi facultatem atque auxilium per imperium suum totum habere possent, quoniam itinera, per quae AD ILLVM Constantinopolim venerant, inter barbaras et nimiae feritatis gentes immanissimas habuerant, quibus eos, ne forte periculum inciderent, redire noluit» (Perts, I. 434).

Изъ различія въ употребленіи словъ ad se и ad illum, видно совершенно ясно что при началъ разсказа т. е. отъ словъ «qui se» до слова «direxerat» включительно, Пруденцій говорить не отъ себя, а отъ имени греческаго императора, его собственными словами; въ противномъ случать, следовало бы и здесь не ad se a ad illum. Въ этомъ первомъ періодѣ, лѣтописецъ употребляетъ весьма обыкновенную (преимущественно Тацитовскую) фразеологію, по средствомъ которой передается, въ сокращенномъ видь, самый тексть письма или рычи дыйствующаго лица, почему въ древне - латинскихъ изданіяхъ подобныя мѣста классиковъ не ръдко отмъчаются знакомъ « ». Этимъ объясненіемъ, утвержденнымъ на положительномъ грамматическомъ правиль, устраняются предположенія Эверса, Круга и другихъ, будто бы Шведы назвали себя Русью и въ Ингельгеймѣ; изъ словъ бертинскихъ лѣтописей видно только что именемъ Rhos они назвались въ Константинополь. Замьчаніе г. Куника (Beruf. II. 213). будто бы пояснительныя слова «id est gentem suam» принадлежатъ собственно Пруденцію, основано на томъ же не вполнъ върномъ уразумъніи синтаксическихъ формъ его рѣчи. Если, въ чемъ думаю никто не усомнится, глаголъ asserebant (quod rex illorum, Chacanus vocabulo ad se amicitiae, sicut asserebant, causa direxerat) относится къ сказанному этими Шведами въ Константинополѣ, то къ тому же сказанному въ Константинополѣ долженъ относится и соотвътствующій ему глаголь dicebant (qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant) 260). Я повторяю: весь начальный періодъ, отъ словъ «qui se» до слова «direхегат», буквально перенесенъ вълтопись, изъ бывшаго въ рукахъ у Пруденція письма греческаго императора. По встыть втроятностямъ это письмо (въ переводной формт) гласило: «Mittimus etiam cum nostris legatis quosdam, qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicunt, quos rex illorum, Chacanus vocabulo, ad nos amicitiae, sicut asserunt, causa direxit; petimusque» и т. д.

Къ одинаковому заключенію приводить и грамматическое изследование формы того имени, подъ которымъ Свеоны бертинскихъ летописей значатся въ письме Оеофила. Я замътиль въ другомъ мъсть, что какова бы ни была скандинавская форма мнимаго русскаго имени Шведовъ, этой форм в нельзя было проявиться подъ несклоняемымъ греческимъ 'Рос, явно передающимъ несклоняемое, или точне, рудиментарно склоняемое славянское Русь. Въ Ингельгейм веще мен ве чемъ въ Константинопол в. Еслибы слова лътописи «qui se, id est gentem suam Rhos vocari dicebant» относились къ Шведамъ въ Германіи, если бы эти Шведы назвались своимъ шведскимъ Rodhsar у Франковъ, Пруденцій передаль бы это имя не подъ непонятнымъ для него Rhos, а подъ германо-латинскою формою Rodsi, Rossi, Russi<sup>261</sup>). Въ ушахъ Пруденція, для котораго шведскій языкъ разнился отъ франкскаго только въ мъръ нарѣчія (Krug, Forsch. I. 171), греческое ' $P\tilde{\omega}\varsigma$  — Rodhs, передающее не множественное Rodhsar, а единственное Rodhs, звучало бы какъ единственныя Danus, Northmannus въ словахъ: «misit cum eis quosdam, qui se, id est gentem suam Danus (Northmannus) vocari dicebant». Если бы подъ собирательною русскою формою Свеа въ словахъ

льтописи: «придоша Свеа подъ Ладогу», франкскій льтописецъ угадаль Шведовъ, онъ конечно перевель бы «venerunt Sueones» а не «venerunt Svea».

Наконецъ о невозможности допустить это неслыханное въ Швеціи и Германіи имя Рос — Rhos для Шведовъ, свидетельствують и подозренія которымъ подверглись эти Шведы, при дворѣ франкскаго императора: «Quorum adventus causam imperator diligentius investigans, comperit eos gentis esse Sueonum, exploratores potius regni illius nostrique quam amicitiae petitores ratus, penes se eo usque retinendos iudicavit, quod veraciter invenire posset, utrum fideliter eo necne pervenerint». Для каждаго, непредубежденнаго судіи, причина подозрѣній Людовика понятна съ перваго взгляда. Люди о которыхъ Өеофилъ пишетъ, съ ихъ собственныхъ словъ, что они принадлежатъ къ какому то народу Rhos, состоящему подъ управленіемъ Хагановъ, оказались Шведами. Этого мало. Они ув фили Өеофила что имъ изъ Ингельгейма легко вернуться на родину т. е. съ береговъ Рейна въ землю этого неслыханнаго, азіатскаго племени Rhos. Подъ вліяніемъ этихъ болье чыть странныхъ показаній, франкскій императоръ принимаеть ихъ за норманскихъ лазутчиковъ. Этого простаго, непринужденнаго, единственно возможнаго толкованія Пруденціевыхъ словъ, норманская школа допустить не можетъ, не отказавшись отъ своихъ основныхъ положеній. Шлецеръ пишеть съ видимою неохотою: «Неизвъстно почему сочли ихъ (Свеоновъ) теперь здѣсь за шпіоновъ; можетъ быть потому что у нихъ были два по наружности различныя названія» (Нест. І. 323). По Шлецеру, въ следствіе принятой имъ

системы финно-скандинавскаго происхожденія Руси, эти Шведы назвались въ Константинополь тымъ именемъ Ruotsi, которымъ ихъ обзывали чюдскія племена. Принять ли что и въ Ингельгейм они явились подъ своимъ чюдскимъ названіемъ? На это не достало духа и у самаго Шлецера. Но если въ Ингельгеймъ они назвались настоящимъ своимъ именемъ Шведовъ, то почему же не назвались они этимъ именемъ и въ Константинополѣ? Кругъ понимаеть не менње Шлецера, что неслыханное для Шведовъ имя Rhos должно было поразить своею дикостію западнаго императора (Forsch. I. 171); но указать на это имя какъ на прямую причину подозрѣній Людовика, онъ не смфеть; греческое посольство разъяснило бы тотчасъ что этимъ именемъ 'Рос (красные) называли себя не сами Шведы, а были такъ прозваны Греками; ибо такова, какъ извъстно, придуманная Кругомъ система происхожденія русскаго имени. Что же побудило Людовика признать шпіоновъ въ этихъ Свеонахъ - Rhos? То, думаеть Кругъ, что живущіе на дальнемъ съверъ Шведы отправили посольство въ Константинополь! — Еще болье затрудненій представляеть этотъ вопросъ для тъхъ изследователей, которые подобно Погодину и г. Кунику, считають имя Руси туземмымъ шведскимъ. Они принуждены допустить что имя Rhos для Шведовъ, не могло возбудить никакихъ подозръній при франкскомъ дворѣ, такъ какъ тождественность обоихъ именъ (Шведовъ и Rhos) была совершенно извъстна или, по крайней мфрф, безъ затрудненія объяснима въ Германіи. Въ самомъ дѣлѣ для Франковъ Швеція была не terra incognita; миссія Ансгарія въ Швецію относится къ

829—831 году; норманскія посольства являлись часто при франкскомъ дворѣ; еще до Ансгарія, въ 823 году Людовикъ посылаль своихъ графовъ Теотарія и Родтмунда въ Скандинавію, для точнаго пзследованія этого края; они донесли императору все что могли узнать объ этихъ земляхъ: «imperatori omnia, quae in illis regionibus comperire potuerunt, patefecerunt» (Einh. Ann. p. 48). И Кругъ (Forsch. I. 169 — 171) и г. Куникъ приводять всевозможныя свидетельства о тесномъ знакомстве Франковъ съ Швеціею 839 года: «какъ же легко было Людовику, говоритъ г. Куникъ (Beruf. II. 201. Anm.), получить совершенно в фриыя св ф д на о народности этих в Rhos!» Но не по одному же безсмысленному произволу рѣшился онъ задержать ихъ у себя? Отыскивая причину недовърчивости франкскаго двора, г. Куникъ останавливается преимущественно на показанной Шведами цѣли ихъ посольства въ Константинополь — amicitiae causa (ibid. 204). Разборъ предлагаемыхъ по этому поводу объясненій см. въ прим. 262); здѣсь я позволю себѣ замѣтить, что если причиною подозрѣній Людовика не считать двуименности этихъ Свеоновъ-Rhos, останется допустить что въ своей длиннъйшей объ этомъ дёлё реляціи (бывшей, какъ видно изъ письма Гинкмара, въ рукахъ самаго императора), Прудендій не сказаль ни слова о томъ положительномъ фактъ, который является исходною точкою дъйствій Людовика. Но это, какъ сейчасъ увидимъ, логически немыслимо.

Веденіе государственныхъ лѣтописей (Reichsannalen) при Каролингахъ, было дѣломъ не частной иниціативы, а оффиціальной обязанностію тѣхъ лицъ изъ духовнаго званія,

на которыхъ оно возлагалось (см. Ranke, Abh. d. Berl. Акад. 1854. S. 434). Этимъ, приближеннымъ къ императору лицамъ (Реймскій архіеписконъ Гинкмаръ былъ значительнъйшимъ государственнымъ мужемъ временъ Карла лысаго), предоставлялись всф, до ихъ должности касавшіеся оффиціальные документы; собранію таковыхъ положилъ начало самъ Карлъ великій, внесшій въ особую книгу (Codex Carolinus) всю свою переписку съпапскимъ дворомъ (см. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsq. 105). Какъ письмо Өеофила (Kunik, Beruf. II. 205), такъ и копію съ отвѣта Людовика, Пруденцій иміль слідовательно въ рукахъ. Но возможно ли предположить чтобы въ этомъ ответномъ посланіи къ греческому императору, не были изложены причины побудившія Людовика къ болье чыть немилостивому обращенію съ людьми, порученными его благосклонности? Людовикь удержаль этихъ Rhos у себя (penes se retinendos iudicavit) и, разумъется, въ заточении. Такой образъ дъйствій требоваль дипломатическаго объясненія, основаннаго на фактъ коего значение было бы довольно важно чтобы оправдать принятыя франкскимъ дворомъ (вопреки народзванію Свеоновъ - Rhos) <sup>263</sup>) ному праву и посольскому строгія меры предосторожности. Этоть факть намъ хорошо извъстенъ; люди которые въ Константинополъ назвали себя Rhos, признаны въ Ингельгеймъ Свеонами, слъдовательно обманщиками. На этомъ основаніи Людовику было не трудно убъдить Өеофила въ законности своихъ дъйствій; между тьмь, для полнъйшаго оправданія себя въ глазахъ греческаго императора (ибо и въ ІХ вѣкѣ учтивость соблюдалась въ интернаціональныхъ отношеніяхъ дворовъ), онъ счелъ

долгомъ прибавить, что въ этихъ Свеонахъ онъ подозръваеть лазутчиковъ подосланныхъ для развёдки не только франкской, но и византійской имперіи; въ случать же если они будутъ признаны въ самомъ дѣлѣ виновными, онъ не возьметь решенія ихъ судьбы на себя, но возвратить ихъ въ Константинополь на судъ императора. По всему видно что это дело было не безъ важности, по крайней мерт въ дипломатическомъ отношеніи 264). Теперь если признать дъйствительными тъ побудительныя причины дъйствій Людовика, на которыя указываютъ Кругъ и г. Куникъ, (но о которыхъ не сказано ни слова въ разсказѣ Пруденція), въ какомъ свъть представится намъ, предназначенная преимущественно для франкскаго императора, реляція льтописи? Окажется что, или Людовикъ, въ письмъ къ Өеофилу, не счелъ нужнымъ объяснить своему союзнику, на какомъ основаній онъ заподозрѣль въ шпіонствѣ порученныхъ его попеченіямъ пословъ и повельль заточить ихъ; или что Пруденцій выпустиль изъ своей полу-оффиціальной реляціи объясненіе, безъ котораго поступокъ Людовика являетъ всѣ признаки сумасбродства. И то и другое невѣроятно 265).

Шлецеръ писалъ: «Люди называемые въ Германіи Шведами, Sueones, въ Константинополь называютъ себя Руссами, Rhos. Вотъ главное положеніе выводимое нами изъ сего мъста» (Нест. Шлец. І. 319). И я принимаю это положеніе, но только при следующей оговоркь: «Люди всегда и вездь именующіе себя Шведами, называемые и въ Германіи Шведами, Sueones, назвали себя въ Константинополь, въ Апрыть— Мармара года, Руссами, Rhos. По прибытіи ихъ въ Ингельгеймъ, съ посольствомъ

греческаго императора, оказалось что они не Rhos, а Шведы, Sueones. Въ следствие чего они, какъ обманщики и шпіоны, были задержаны по приказанію Людовика».

Кто же однако были эти люди? Шведы на вѣрное; но почему подъ именемъ Rhos?

Посылать посольство въ Константинополь, ради дружбы (хата фідіач, Const. P. de adm. imp. ed. Bonn. 144), въ самомъ же дъл для полученія подарковъ, было въ обычат варварскихъ, преимущественно тюркскихъ народовъ того времени; о жадности къ подаркамъ Хазаръ, Угровъ, Руси свидетельствуютъ все греческіе писатели (см. ъл. VIII). Что и вице - хаганы имъли своихъ пословъ, знаемъ мы отъ Менандра: «Postquam fama ad finitimas Turciae gentes pervenerat, legatos Romanorum advenisse, eosque una cum Turcorum legatis Byzantium redire, eius regionis dux Disabulum supplex oravit, ut reipublicae Romanae visendae gratia sibi quoque legatos mitteliceret» (Exc. e Menandr. ed. Bonn, 300). Noдобному кіевскому династу легко могло прійти въ голову. отправить посольство въ Константинополь; величіе и богатство имперіи были изв'єстны во всей Черноморіи. Шведовъ онъ послалъ потому что они состояли при немъ дружинии-ками и были извъстны ему какъ люди опытные въ бою и въ совете; быть можеть и потому только что они сами вызвались на опасный подвигъ. Что употреблять при посольствахъ иноземныхъ гостей, было въ обычаяхъ того времени, намъ извъстно (см. гл. VIII). Въ Царьградъ Шведы сказались Русью, то-есть представителями русской народности; иначе и быть не могло; и въ настоящее время,

австрійскіе послы изъ чешскихъ и итальянскихъ магнатовъ, объявляють объ австрійской, не о чешской и итальянской народности. Узнавъ объ отправленіи греческаго посольства въ Германію, они вздумали присоединиться къ нему, потому ли что дёйствительно боялись возвратиться въ Русь по прежней дорогѣ, или потому что надѣялись на полученіе новыхъ подарковъ въ Германіи. Вернуться въ Кіевъ они могли какъ двинскимъ, такъ и сѣвернымъ варяжскимъ путемъ.

Быть можеть (и это вероятите) они были и обманщики, какъ на примеръ мнимые послы отъ Ольги къ Оттону: «Legati Helenae, reginae Rugorum quae sub Romano imperatore Constantinopolitano, Constantinopoli baptizata est, ficte, ut post claruit, ad regem venientes, episcopum et presbyteros eidem genti ordinari petebant» (Pertz I. Const. Regin. ad. ann. 859). Выдать себя за пословъ отъ Хагана Руси, получить греческіе подарки и, обманувъ Өеофила, обмануть и Людовика, было совершенно въ характерё тёхъ Норманновъ, которые по нёскольку разъ принимали крещеніе (baptizati et rebaptizati, Bouquet IX, 209), для того только, чтобы пріобрёсти новыя одежды и подарки.

Людовику, какъ уже сказано выше, не могло не показаться подозрительнымъ что люди, принадлежащіе къ неслыханному на западѣ и безъ сомнѣнія азіатскому народу Rhos (такъ какъ они сказались посланными отъ Хагана Руси; хаганскій же титулъ былъ хорошо извѣстенъ у Франковъ, въ слѣдствіе ихъ сношеній съ Аварами), что эти люди, говорю я, явились на берега Рейна, чтобы оттуда возвратиться по Германіи (per imperium suum totum), къ

себъ, на свою азіатскую родину. Императоръ велить навести справки; узнать причину ихъ прибытія въ Германію, adventus causam; оказывается что эти Rhos — Шведы. На сдѣланный имъ запросъ, эти Шведы (безъ сомнѣнія уже заранте приготовившіеся къ отвту) объявляють что на востокъ, въ сосъдствъ и подъ властію Хазаръ, есть дъйствительно народъ Русь, состоящій подъ управленіемъ «царя, который зовется Хаканъ-русь» (Ибна-Даста); что они, Шведы, дружинники и гости Хакана Руси, отправлены имъ послами къ греческому императору, ради дружбы; что въ Константинополь, они должны были сказать себя, то-есть народъ отъ котораго были посланы, Русью; что имъ удобнѣе возвратиться на Русь варяжскимъ, нежели черноморскимъ путемъ; наконецъ, что если бы они были обманщики, то конечно бы не явились ко двору Людовика, где ихъ тотчасъ же должны были признать Шведами. Это объясненіе было естественно и правдоподобно; оставалось узнать, все ли дъйствительно обстоить какъ они говорили. Но добиться на Рейнъ, извъстій о Руси 839 года, было дѣломъ времени и случая <sup>266</sup>).

#### XIX.

## АХМЕДЪ-ЭЛЬ-КАТИВЪ. — ЛІУДПРАНДЪ.

О присутствіи въ древнерусской исторій скандинавскаго элемента говорять, какъ наши лѣтописи (варяжскій путь, варяги-союзники Олега, Игоря и Владимира; договоры и пр.), такъ и скандинавскія Саги Олафа Тригвасона, Эймунда и т. д. О раннихъ сношеніяхъ Скандинавовъ съ востокомъ свидѣтельствуютъ открытые въ Швеціи, Норвегіи, Даніи многочисленные клады куфическихъ монеть; съ Грецією, кромѣ сагъ и византійскихъ исторій, находимыя въ руническихъ (иногда до-христіанскихъ) надгробныхъ надписяхъ, прозванія Girdski, Gerski, Gyrdskur, которыми отличали себя Норманны, ѣздившіе въ Константинополь и въ Русь.

На Руси Норманны слыли подъ общимъ именемъ варяговъ.

На востокъ и въ Греціи опи причислялись къ Руси и были называемы Русь. Почему, мы скоро увидимъ. Существованіе самаго факта неоспоримо; его научное значеніе въ нашей исторіи опредъляется слъдующею, на положитель-

ныхъ данныхъ основанною оговоркою: Норманны дѣйствительно являются въ иныхъ извѣстныхъ случаяхъ подъ именемъ Руси, но у писателей тѣхъ только народовъ, или имѣвшихъ дѣло съ тѣми только народами, къ которымъ они приходили черезъ Русь или вмѣстѣ съ Русью. Таковы были Арабы и Греки; таковы, между западными лѣтописцами— Пруденцій и Ліудпрандъ. У себя дома и у тѣхъ лѣтописцевъ, которые знали ихъ не по арабскимъ или по византійскимъ извѣстіямъ, Норманны никогда не именуются Русью. Ясно, что этимъ наименованіемъ они обязаны своимъ отношеніямъ къ славянской Руси.

Недосмотръ этого основнаго историческаго явленія произвель не мало замѣшательства въ вопросѣ о началахъ русскаго народа.

Первымъ связующимъ началомъ между Норманнами и землею восточныхъ Славянъ были сношенія (преимущественно торговыя) съ востокомъ предшествовали скандинавской сношенія Руси съ востокомъ предшествовали скандинавской торговль, естественно; эти сношенія восходятъ исторически до последнихъ годовъ VII века, «хотя, говоритъ Савельевъ (Мухамм. Нум. XLV), вероятно, они существовали (впрочемъ въ меньшемъ размере) и въ шестомъ и въ пятомъ столетіи». Норманны стали принимать въ нихъ участіе едвали прежде VIII — ІХ века. Немногіе изъ нихъ, и сначала вероятно не часто, ходили сами въ Итиль и въ Болгаръ; основанная на взаимныхъ выгодахъ торговля производилась преимущественно по передачё отъ Норманновъ Славянамъ, отъ Славянъ Арабамъ и на оборотъ;

о такой скандинавской торговль по передачь, свидьтельствуеть и Іорпандъ въ VI вѣкѣ: «Hi (Suethans) quoque sunt, qui in usus Romanorum saphirinas pelles, commercio interveniente, per alias innumeras gentes transmittunt» (de reb. Get. cap. 3). Здравый сметслъ, указывающій на торговлю Норманновъ съ востокомъ, какъ на одну изъ вътвей древнъйшей русской торговли, убъждаетъ насъ и въ ея невозможности безъ предварительныхъ, дружескихъ сношеній съ славянскими племенами-посредниками. Не тремя стами гривенъ платимыхъ варягамъ мира дёля, не мнимымъ родствомъ между Русью и Скандинавами объясняются ихъ не рѣдко пріязненныя отношенія къ восточнымъ Славянамъ со второй половины ІХ въка, а самою необходимостію мира, которымъ предоставлялось Норманнамъ несравненно болъе выгодъ невърнаго по своимъ результатамъ нападенія на славянскія земли 267). Тѣ изъ нихъ, которые ходили сами въ Болгаръ и Итиль, примыкали безъ сомнения къ русскимъ караванамъ, пользуясь такимъ образомъ русскимъ знаніемъ мъстностей и обычаевъ; въ Итилъ жили на русскомъ подворіи; слыли подъ именемъ Руси и называли себя Русью, такъ точно какъ немецкій купецъ, вадящій для торговли въ Кяхту, долженъ называть себя и быть называемъ русскимъ у Китайцевъ. У тъхъ изъ арабскихъ писателей, которымъ были извъстны племенныя подраздъленія Руси, Норманны, приходившіе въ Болгаръ и Итиль съ съверными, словенскими караванами, причислялись къ словенскому (новгородскому) племени. Такъ у Масуди: «Руссы состоять изъ многихъ, различныхъ народовъ. Одинъ изъ нихъ называется Лодагія (Ладожане) и есть

многочисленный ій. Сій (Ладожане) производять торговлю въ Испанію, въ Римъ, Константинополь и Хозарію» (Fraehn, Ibn-Fosel. 71. 174). Это извыстіе относится не къ однимъ Новгородцамъ; подъ именемъ Ладожанъ здысь должны быть сокрыты Норманны.

Сношенія Норманновъ съ Греками основаны на техъ же началахъ. Они или участвуютъ въ походахъ Руси противъ Грековъ, въ качествъ наемниковъ, или торгуютъ съ Русью, или витесть съ Русью вступають на службу къ греческимъ императорамъ. Приходять они всегда черезъ Русь и до конца Х выка не иначе какъ съ Русью; живутъ на русскомъ подворін у св. Мамы («и приходящимъ имъ, да витають у святаго Мамы» догов. Игор.); вступають въ русское отдъленіе флота и т. д. Норманновъ (хоть и не однихъ) узнаемъ мы въ иноземцахъ гостяхъ, о которыхъ упоминается въ договорахъ: «да приходять Русь, хлібное емлють, елико хотять, и иже придуть гостье, да емлють мъсячину на 6 мъсяць» и т. д. (Дог. Олега Лавр. 13). «О томъ аще украденъ будетъ челядинъ Рускый, или въскочить.... да имуть ѝ въ Русь; но и гостье погубища челядинь, и жалують, да ищуть и т. д.  $(mams xee, 15)^{268}$ ). Эти гости отличаются отъ Руси не только оказанными Руси передъ ними явными преимуществами, но и народностію; гость противуполагается Руси; челядину русскому, т. е. принадлежащему Руси, — гостиный. По смыслу статы «о работающихъ въ Грецъхъ Руси», наслъдіе Русина передается въ Русь «отъ взимающихъ куплю Руси»; наслідіе иноземца «оть различных в ходящих в въ Грекы». Безъ русской княжеской грамоты («аще ли безъ

грамоты придуть» и т. д.) не допускался въ Царьградъ никто изъ приходившихъ въ Грецію черезъ Русь; мы видимъ, что и въ концѣ XV столѣтія, Новгородцы не дозволяли литовскимъ гостямъ торговать съ Нѣмцами помимо себя: «а гостю твоему торговати съ Нѣмци нашею братьею» (Догов. 1471 г. съ Казым. польск. изд. Тоб. 118). Греки не могли и не хотѣли обращать вниманія на случайности народныхъ отличій между варварами наеминками или купцами. «Qui cupit in Farganos aut Chazaros recipi, solvit litras septem» говорить Константинъ (de Cerim. ed. Bonn. 1. 693). Желающіе могли вступать въ отдѣленіе Фаргановъ или Хазаръ, не будучи ни Хазарами, ни Фарганами.

Не забудемъ, что у Норманновъ, какъ и у прочихъ народовъ среднихъ в ковъ, было въ обыча в прилагать себ в имя того народа, съ которымъ они вели торговыя или иныя сношенія. Русскіе купцы, торговавшіе съ Греціею, назывались Гречниками и просто Греками «.... Половци.... шедше въпорогы начаша пакостити Гречникомъ» (Ипат. 93). «Въ се же лъто Давыдъ зан Грькы въ Олешьи» и пр. (Лаер. 88) 269). Поляками назывались Чехи, торговавше съ Польшею: «in sola Praga 1200 divites mercatores erant, qui Lechiaci dicti assidue ibi commorabantur» (J. Hussii doctr. et res gestae a M. Zachar. Theob. jun. 6); Рузаріями - регенсбурскіе купцы, тздившіе въ Русь для торговли: «Ruzarii quocunque tempore vadant (in Russiam), duo talenta solvant, et in reditu ex Ruzia, dimidium talentum» (грам. Леоп. австр. 1190 г. у Погод. Изслъд. III. 267. прим. 631). Норманны именовали своихъ гречниковъ

Греками Gerski, Gerskir; Дальманнъ (Forsch. 1. 263) полагаетъ, что Gerski, Girski означаетъ не Грека а Русина (обитателя Гардарикіи) и естъ ничто иное какъ измѣненное Gardski отъ Gardhr, Gardhar. Если такъ, то встрѣчаемое въ руническихъ надписяхъ Gerski (Gardski) оказывается туземнымъ, скандинавскимъ переводомъ того имени, которымъ Норманны отличали себя и были отличаемы на востокѣ и въ Греціи, т. е. имени Русь. Подъ этимъ именемъ должно искать ихъ у Грековъ, до учрежденія особаго варангскаго корпуса, въ послѣдніе года X вѣка.

Совокупностію этихъ обстоятельствъ объясняется, поразившее всахъ изсладователей древнерусской исторіи, перенесеніе русскаго имени на Норманновъ; но, повторяю, это явленіе ограничивается тіми источниками, которымъ они извъстны по своимъ отношеніямъ съ востокомъ и Греціею, при посредничеств Руси. Норманны, какъ особое германское племя, Скандинавія, какъ особая съверная земля, неизвъстны Арабамъ и Грекамъ. Понимая скандинавскихъ пришельцевъ подъ общимъ именемъ Руси (если и допустить, что они умёли отличать одинь народь отъ другаго), они следовали принятому искони обыковенію разумёть подъ однимъ какимъ - нибудь общимъ названіемъ всё варварскія народности, состоявшія между собою въ географической, или торговой, или иной связи. Для Грековъ всѣ народы, жившіе на стверъ отъ Чернаго моря были Скисами; по сношеніямъ южныхъ Славянъ съ Гуннами и Аварами, они причисляють ихъ къ Аварамъ и Гуннамъ: на востокъ и до нынъ всъ западно-европейские народы — Франки. «Было время», говорить Шлецеръ (Hecm. I. 202),

«въ которое слово Угры, Унгары употреблялось лѣтописателями точно какъ слово Турки и Гунны; всякому, вновь пришедшему съ востока, дикому народу давали они это названіе, пока не узнавали его короче».

Этого - то обычнаго историческаго явленія не хотёли понять, въ жару своихъ полемическихъ увлеченій, тё самые изслёдователи, которымъ, кажется, такъ естественно смёшеніе волжскихъ Болгаръ съ Славянами у Якута (Fraehn, Ibn-Foszl. LV) и даже совершенное перенесеніе на Болгаръ славянскаго имени (Сенковск. Библ. д. ч. І. 40).

Только при одинаковомъ перенесеніи русскаго имени на Норманновъ, становятся понятны противорѣчія арабскихъ писателей въ ихъ извѣстіяхъ о языческой Руси. «Иные изъ Руси», говорить Димешки (Fraehn, Ibn-Fossl. 73), «брѣютъ себѣ бороду, другіе красятъ ее желтою краскою». Въ послѣднихъ мы угадываемъ Норманновъ; (см. м. Х. 362. прим. 191). Къ Норманнамъ, принимавшимъ участіе въ походѣ 968—969 года Руси на Болгаръ, относится отчасти и приводимое у Ибнъ-Гаукала исвѣстіе, что тотчасъ по раззореніи Итиля и Семендера, они (Руссы) пошли на Грецію (Rum) и Испанію (Andalus. — Fraehn, I. F. 63, 64 270). На Грецію пошла славянская Русь съ Святославомъ; въ Испанію отправилась большая часть Норманновъ, которыхъ, собственно въ своемъ войскѣ, Святославъ, кажется не терпѣлъ.

И такъ Норманны являются подъ именемъ Руси у арабскихъ и византійскихъ писателей, какъ: Мадяры подъ именемъ Турковъ у тёхъ-же византійскихъ писателей; Болгары — подъ именемъ Славянъ у Якута; Мордва — подъ

именемъ Руси у Ибн-Гаукала; Авары — подъ именемъ Гунновъ у Грековъ; Славяне — подъ именемъ Аваровъ и Гунновъ; Русь — подъ именемъ Грековъ у Адама бременскаго; а въ настоящее время, у европейскихъ народовъ всѣ кавказскія племена подъ общимъ названіемъ Черкесовъ.

Теперь становится понятно почему Норманны никогда не именующіе себя Русью въ своихъ туземныхъ историческихъ документахъ, неизвъстные подъ этимъ именемъ и западнымъ лътописцамъ, знавшимъ ихъ по прямымъ съ ними сношеніямъ, являются подъ именемъ Руси у арабскихъ писателей, а до водворенія въ Греціи варангскаго имени, и у греческихъ (или у ихъ западныхъ передатчиковъ), т. е. у писателей такихъ народовъ, которые знали Норманновъ не иначе какъ по ихъ сношеніямъ съ славянскою Русью.

Этотъ фактъ даетъ намъ ключь къ объясненію двухъ, многоизвъстныхъ въ исторіи варяжскаго вопроса, письменныхъ иноземныхъ свидътельствъ.

### Ахмедъ - эль - Катибъ.

Египетскій уроженець Ахмедь-эль-Катибъ, писавшій свою книгу земель въ 889—891 году, говорить: «на западъ отъ города именуемаго Elg'esira (Algesiras) есть городъ именуемый Іschibilija (Sevilla), лежащій на большой рѣкѣ, которая есть рѣка Кордобы. Въ этотъ городъ ворвались въ 229 году (844 по Р. Х.) невѣрные (Mag'us), именуемые Русью (el-Rus), и грабили, и разбойничали, и топили, и жгли» (Fraehn, Bullet. de l'Acad. 1838. Т. IV. № 9. 10. — Кипік, Beruf. II. 285 — 320). Мы узнаемъ изъ свидътельства христіанскихъ и арабскихъ историковъ, что эти невърные, грабнящіе Севилью въ 844 году, были никто иные какъ Скандинавы, Норманны (см. Kunik, l. c.).

Отсюда Норманская школа заключаеть: Норманны, грабившіе Севилью въ 844 году, именуются Русью у Ахмедъ-эль-Катиба; слідовательно Норманны и Русь одинъ и тоть-же народъ; имя Руси есть племенное или общинное имя Норманновъ.

Прежде всего, откуда у Ахмедъ-эль-Катиба имя Руси для Норманновъ 844 года?

Ахмедъ-эль-Катибъ, говорятъ, в вроятно быль лично въ мухаммеданскихъ земляхъ западной Африки; здъсь онъ узналъ имя Руси для Норманновъ 844 года отъ Арабовъ, которымъ оно было сообщено Шведами, взятыми въ плёнъ послё неудачной осады Севильи и ихъ пораженія Абдерраманомъ (см. Кипік І. с. 288\* и 316).

Но не говорили же эти шведскіе плінники своего русскаго имени только тімь Арабамь, которымь было суждено передать его Ахмедь-эль-Катибу! Поль этимь русскимь именемь должны были узнать ихь и сражавшіеся съ ними испанскіе Мавры, и Рамировы Астурійцы. Почему же современная албанльдская хроника и другія христіанскія літописи, знають не Русь, а однихь только Норманновь? Почему арабскіе літописцы, повіствующіе о нашествій 844 года, безъ сомнінія по современнымь источникамь, знають не Русь, а однихь только Мад'из?

Если въ 844 году Шведы назвались Русью въ Испаніи, отчего не назвались они Русью, и прежде и послѣ

844 года, въ Германіи, въ Англіи, во Франціи? Сначала г. Куникъ думалъ, что, исключительно занятые набъгами на восточныя земли, они не участвовали въ походахъ Норвежцевъ и Датчанъ на западныя (Beruf. I. 152, 153); во второй части своей книги (313 ff.) онъ береть это положеніе назадъ и не безъ основанія; къ собраннымъ у него доказательствамъ можно прибавить свидътельство древней хроники (Chron. vet.) у Дюшена: Dani Sueuique, quos Theotisti Norman. Aquilonares appellant, a Turoni S. Martini precibus fugati sunt, tempore Caroli Stulti. Hi per XL annos nunc Ligerim, nunc Sequanam invehebantur, urbes vastantes». Но если такъ, то непонятно, какимъ образомъ имя Руси, которымъ Шведы отличають себя постоянно и исключительно въ Россіи, въ Греціи и на востокъ, является для нихъ на западъ только разъ и только у одного писателя въ 844 году.

Ахмедъ-эль-Катибъ, путешествовавшій изъ одной страсти къ наукѣ по многимъ мухаммеданскимъ землямъ, бывшій, какъ полагаютъ, и въ западной Африкѣ, посѣтилъ, безъ сомнѣнія, и приволжскія мухаммеданскія владѣнія, о которыхъ, должно быть, говорилъ въ недомедшихъ до насъ главахъ объ Арменіи и кавказскихъ странахъ. Передъ нимъ были стало быть двѣ категоріи источниковъ (западная и восточная) его свѣденій о Норманнахъ вообще, о Норманнахъ 844 года въ особеннности. На западѣ или по извѣстіямъ съ запада онъ узналъ, что Мад'из (арабское аррепатічим Норманновъ) разорили Севилью въ 844 году; на востокѣ, что эти Мад'из приходятъ для торговли въ Игиль и Болгаръ, и слывутъ у его едино-

върцевъ подъ общимъ именемъ Русь. Въ 889 — 891 годахъ это имя было уже извъстно Арабамъ въ слъдствіе воинскихъ предпріятій Аскольда и Олега; мы знаемъ что въ нихъ участвовали и Норманны варяги. Ахмедъзъвъ-Катибъ соединяетъ въ одно, полученныя имъ изъ двухъ разныхъ источниковъ, свъденія, и разорителей Севильи называетъ «невърными, которыхъ именуютъ Русью» el mag'us ellesine jukal lehum el-Rus <sup>971</sup>).

При повъствованіи о походѣ Руси на Болгаръ въ 969 году, византійскій Грекъ сказиль бы «οί 'Ρῶς οἱ καὶ Ταυροσκύδαι λεγόμενοι» ворвались въ Болгаръ и сожгле его.

У арабскихъ писателей, какъ западныхъ, такъ и восточныхъ, Норманны, даже послѣ крещенья, именуются постоянно и исключительно Mag'us. Это имя для Скандинавовъ перешло едва ли не въ особое, этнографическое названіе (см. Kunik, Beruf. II. 310 ff.). О Mag'us 844 года знають, изъ восточныхъ писателей, Масуди и Абульфеда: «Noch vor dem Jahre der H. 300 waren in Spanien Seeschiffe gelandet, mit Tausenden von Menschen angefüllt, die die Küsten mit Verheerung überzogen. Die Einwohner Spaniens hielten sie für ein Magier-Volk» (Mas'udy ap. Fraehn I. F. 137). — aIm Jahre 230 (d. i. 844 od. 845) landeten die Madschus an den aüssersten Küsten von Spanien und drangen siegreich bis vor Sevilla» (Abu'l-feda ibid. 138). Но если Русь — Норманны, т. е. Mag'us, почему не именуются они Mag'us ни у Масуди, ни у Абульфеды, ни у Ибнъ-Фоцлана, ни у Муккадези, ни у кого изъ другихъ арабскихъ писателей? Отвътъ находимъ

у г. Куника: Арабы не прилагали имени Mag'us славянскимъ народностямъ (Beruf. II. 306). Если же въ извъстныхъ случаяхъ, или по невъденію, или по принятому обыкновенію, они и понимали подъ именемъ Руси приходивнихъ на востокъ, вмъстъ съ Русью, отдъльныхъ Норманновъ, то все-же знали, что Русь славянскій (или даже тюркскій), но отнюдь не скандинавскій народъ 273).

#### Ліудирандъ.

"Habet quippe (Cplis) ab Aquilone Hungaros, Pizenacos, Chazaros, Russios, quos alio nomine nos Nortmannos appellamus, atque Bulgaros nimium sibi vicinos" (Liudpr. hist. l. I. cap. 3).

«Gens quaedam est sub Aquilonis parte constituta, quam a qualitate corporis Graeci vocant Russos, nos vero a positione loci vocamus Nordmannos. Lingua quippe Teutonum Nord aquilo, man autem mas, seu vir dictur, unde et Nordmannos, Aquilonares homines dicere possumus. Hujus denique gentis Rex Inger vocabulo erat, qui collectis mille, et eo amplius navibus Constantinopolim venit» (ibid 1. V. cap. 6).

Желая по возможности возвысить цёну этихъ свидётельствъ Ліудпранда о тождествё Руси и Норманновъ, Кругъ (Forsch. I. 193) представляетъ его однимъ изъ ученейшихъ мужей своего времени, сведущимъ въ немецкомъ, латинскомъ и греческомъ языкахъ. Скоре бы можно (вмёсте съ Шлецеромъ, Нест. III. 47, 48) назвать его полуученымъ педантомъ, охотникомъ до цитатъ изъ Виргилія и Цицерона, а пуще всего до классическихъ и не 168

классическихъ словопроизводствъ. Лангобардъ по рожденію, Италіанецъ по воспитанію и по образу мыслей, онъ мало заботится о точности своихъ этнографическихъ показаній и въ этомъ отношеніи далеко отстоитъ отъ писавшаго слишкомъ за сто лѣтъ до него Эйнгарда. Въ 949 году онъ былъ въ Константинополѣ посломъ отъ короля Беренгара; въ 968 отъ императора Оттона II. По убѣжденію эльвирскаго епископа Ресемунда, онъ написалъ въ 958 году, въ Франкфуртѣ на Майнѣ, исторію подъ заглавіемъ: Liudprandi Ticinensis Ecclesiae Levitae rerum ab Europae Imperatoribus et regibus gestarum lib. VII. Описаніе посольства 968 года помѣщено въ бонскомъ изданіи Льва Діакона р. 343 — 373.

Эверсъ (Krit. Vorab. 139) доказывалъ, что Ліудъ прандъ причислялъ къ Норманнамъ всѣ народы, которые слыли у Грековъ подъ названіемъ сѣверныхъ, т. е. Венгровъ, Печенѣговъ, Русь и т. д.; Кругъ замѣчаетъ справедливо (Forsch. I. 116. Anm. 3 и 194 ff.), что онъ съѣдовалъ не греческому, а франкскому словоупотребленію; но онъ, кажется, ошибается на счетъ значенія норманскаго имени у Франковъ и Ліудпранда.

Говоря вообще, нёть сомнёнія, что подъ именемъ Норманновъ, германо-латинскіе писатели среднихъ вёковъ понимають обыкновенно или однихъ Норвежцевъ или только три скандинавскихъ народа. Между тёмъ есть случав, въ которыхъ это имя прилагается и не однимъ Скандинавамъ и на такое распространсное значеніе норманскаго имени у франкскихъ лётописцевъ указывають слова Адама бременскаго: «Dani vero et Sueones, ceterique trans Daniam

populi, ab historicis Francorum omnes Nordmanni vocantur, cum tamen Romani scriptores eiusmodi vocent hyperboreos, quos Marcianus Capella multis laudibus extulit» (cap. 220).

По митию Круга (I. 10 \*), Адамъ б. хотыть сказать: имя Нордманновъ есть племенное названіе Норвежщевъ; франкскіе летописцы прилагають его опшебочно всёмъ Скандинавамъ. («Auch bei Adam v. Bremen sind Nordmanni in der Regel Norweger; nur da, wo er Franken ausschreibt, wird der Ausdruck von allen drei Nordischen Völkern gebraucht, wie pag. 2, 5, 7, 18 u s. w.»)

Уже Дальманъ замѣтиль (Gesch. v. Dänem. I. 68 Anm. 1), что Адамъ б. зоветъ и Шведовъ Норманнами. Напр. въ следующемъ, собственно ему принадлежащемъ месте: «Quippe Sueones et Gothi, vel ita, si melius dicuntur Nordmanni, propter barbaricae excursionis tempora, qua paucis annis multi reges cruento dominati sunt imperio, Christianae religionis penitus obliti, haud facile poterant ad sidem persuaderi. Accepimus autem a saepe dicto rege Danorum Svein» etc. (сар. 49). Онъ не могь возставать противъ употребленія франкскими льтописцами слова Nordmanni въ общемъ смыслъ Скандинавовъ, когда самъ именуетъ Нордманнами Шведовъ и Готовъ и притомъ указываеть на это словоупотребленіе какъ на лучшее: vel ita, si melius dicuntur Nordmanni 278). Объ общности норманскаго имени для Скандинавовъ у германскихъ лътописателей свидетельствуеть и древне-франкская хроника у Дюшена: «Dani Suevique, quos Theotisci Norman. i. e. Aquilonares appellant. (Chron. a Pipino usque ad Ludov. VII).

Въ предположении Круга, выражение: «Ceterique trans Daniam populi» должно относиться къ Норвежцамъ. Но Норвежцы, Nordmanni по преимуществу, понимаются сами собою подъ названіемъ Нордманновъ. Такъ у Эйнгарда: «Dani et Sueones quos Nordmannos vocamus» Annal. p. 6); въ приведенной выше древней хроникъ у Дюшена: «Dani Suevique quos Theotisci Norman i. e. Aquilonares appellant». Не хотым же они сказать, что у Германцевъ и Франковъ Норманнами называются Датчане и Шведы, за исключеніемъ Норвежцевъ. Адаму б. было извъстно для Норвежцевъ, кромъ племеннаго Nordmanni, и другое племенное Norwegi (сар. 238, 239, 240: Norwegia, Nordwegia). Онъ сказаль бы: «Dani vero et Sueones, nec non Norwegi», еслибы словами «ceterique trans Daniam populi» онъ не означаль и не скандинавскія, за Данією живущія племена. Приступая къ своему libellus de situ Daniae, онъ говоритъ: «Non incongruum videtur, simul etiam de situ Daniae, vel reliquarum, quae trans Daniam sunt, regionum natura scribere.» Подъ этими «остальными за Даніею находящимися краями» онъ понимаеть, кромъ Скандинавіи, земли Славянь, Эстовъ и Финновъ.

Онъ сравниваетъ употребленіе слова Nordmanni у франкскихъ историковъ съ употребленіемъ слова Нурегborei у римскихъ. Но извъстно, что у Римлянъ и Грековъ имя Гипербореевъ не прилагалось никакой опредъленной народности, а поочередно всъмъ, на отдаленномъ съверъ обитавшимъ народамъ. Что именно Адамъ разумълъ подъ выраженіемъ Нурегьогеі, видно изъ его словъ: «Quamuis omnes Hyperborei hospitalitate sint insignes (срвн. его описаніе Пруси: homines humanissimi, qui obuiam tendunt ad auxiliandum hiis, qui in mari periclitantur cap. 227), praecipui sunt nostri Sueones» etc. (сар. 229).

Какъ франкскій летописецъ (Dani Suevique quos Theotisci Norman appellant) свидетельствуєть объисключительности норманскаго имени для Скандинавовъ у германскихъ этнографовъ, такъ Адамъ бременскій (Dani vero et Sueones, ceterique trans Daniam populi, ab historicis Francorum omnes Nordmanni vocantur) о распространеніи норманскаго имени и на нескандинавскія народности, у франкскихъ историковъ.

Къ кому именно относится упрекъ Адама, увидимъ ниже; Эйнгардъ употребляетъ всегда слово Nordmanni въ смысль Скандинавовъ; но въ приписываемой Эйнгарду Annales Regum Francorum, Pipini, Caroli Magni et Ludovici, читаемъ подъ 798 г.: «Transalbiani autem qui Nordmanni vocantur, superbia elati, eò quod legatos regis impunè occidere potuerunt» etc. У Фолькунна († 990) de gestis abbatum Lobiensium § 16: «Gens quaedam Aquilonaris, de qua forte dictum est: ab Aquilone pandetur omne malum; quam plerique Nortalbincos (var: Northabbrincos), alii usitatius Nortmannos vocant, pyraticam agens, novo et inaudito retro ante temporibus modo, Franciam est aggressa» etc. (Perts, VI. 61). У Рабана Maвра (ap. Goldast script. rer. alem. II. Р. I. p. 67): «Litteras quippe, quas (sic) utuntur Marcomanni, quos nos Nordmannos vocamus, infra scriptas habemus; a quibas originem, qui Theodiscam loquuntur linguam, tra-

hunt; cum quibus carmina sua incantationesque ac divinationes significare procurant, qui adhuc paganis ritibus involvuntur.» Въ первомъ изъ этихъ месть, где Нордианнами названы Transalbiani-Саксонцы, Кругъ предлагаеть читать Nordliudi витесто Nordmanni (Forsch. I. 66); о второмъ онъ доказываетъ что Nortalbinci — Nortmanni Фолькунна были действительно Скандинавы. Онъ правъ; но изъ сличенія обоихъ изв'єстій, все-же видно, что названія Трансальбинговъ, Норделбинговъ и Нордманновъ употреблялись не ръдко для обозначения всего заэльбскаго съвера; при исключительно скандинавскомъ значеніи норманскаго имени, такое смъщеніе именъ и понятій было бы невозможно. Маркоманновъ Рабана Мавра нельзя считать Скандинавами (Krug, ibid. I. 81), не доказавъ предварительно, что ихъ руническій алфавить быль не сакскаго, а съвернаго происхожденія; многозначительно въ этомъ отношеніи сужденіе В. Гримма: «Ihre, de runar. patria ist gleichfalls der Meinung, dass die Markomannen des Hrabanus die überelbischen Saxen seyen, stüzt aber darauf zum Theil seine seltsame Behauptung von dem Ursprung der Runen in Deutschland. Suhm crit. Historie af Danmark I. 158 — 65. 291 — 97, widerspricht ihm, und will die Markomannen durchaus in Dänemark suchen, mithin unser Alphabet zu einem nordischen machen; diese Ansicht widerlegt sich indessen schou durch die blose Bemerkung, dass diese Runen von den nordischen gar sehr verschieden sind; auch sind die Worte des Hrabanus klar» (W. Grimm, Ueb. d. Run. 152\*). Самое выражение «qui adhuc paganis ritibus involvuntur» идеть скорте къ крещенымъ уже при

Карлѣ В. Саксамъ, нежели къ еще почти совершенно языческой въ эпоху Рабана (839—863) Скандинавіи.

Разумълись ли при случат и поморскіе Славяне подъ названіемъ Норманновъ? Это следуеть уже изъ общности географическихъ наименованій Transalbiani, Nordalbingi, Marcomanni, Nordliudi. Anonym. Saxo (in Menken Script. rer. Germ. II. p. 65): «Carolus M. assumsit etiam populum Transalbinum ad 10,000 utriusque sexus et per omnes terras distribuit, unde hodie per Teutoniam Slavicae villae inveniuntur.» Adam brem. cap. 83: «Tunc Slaui à Christianis iudicibus plus iusto compressi, excusso tandem iugo seruitutis, libertatem suam armis defendere sunt coacti. Principes autem Winulorum erant Mizzidrog et Mistrowoi, quorum ductu seditio inflammata est. Hiis ergo ducibus Slaui rebellantes, totam primo Nordalbingiam ferro et igne depopulati sunt. Deinde reliquam peragrantes Slauaniam, omnes Ecclesias incenderunt, et ad solum usque diruerunt». Helmold I. cap. 58: «Vocantur autem usitato more Marcomanni gentes undecunque collectae, quae Marcam incolunt. Sunt autem in terra Slavorum Marcae quamplures, quarum non infima nostra Wagirensis est provincia, habens viros fortes et exercitatos praeliis tam Danorum, quam Slavorum» (cfr. ibid. сар. 87). Уже Эйнгардъ писаль ad ann. 799: «Saxones de Nordluidis»; глоссаторъ XII вѣка (Archiv d. Gesellsch. f. teut. Gesch. III. 365) переводить: «Gothi, Meranare; Wandali, Nortlute; Amelungae, Baier.» Но въ XII ст. Вандалами назывались исключительно Венды. О родствъ, сказать о сметени Саксовъ и Вендовъ, **луч**ше

есть и другія свидѣтельства; Chronic. Quedlinburg. ad. ann. 804: Wagri Saxones; Ordericus Vitalis (IV р. 513) утверждаеть, что около половины XI вѣка, въ землѣ Лутичей было племя, покланявшееся Водану, Тору и Фреѣ; Chron. Pulkawae p. 17 a. 1100 — 1156, что до XII столѣтія населеніе бранденбургской Марки состояло изъ смѣси Славянъ и Саксовъ.

Изъ прямыхъ свидътельствъ о приложеніи Славянамъ норманскаго имени, я знаю только два. Annal. Fuldens. ad. ann. 889 (Pertz I. 406) повъствуютъ: «Advenientibus etiam ibidem (т. е. въ Forchheim) undique nationum legatis Nortmannorum, scilicet ab aquilone Sclavanorum, pacifica optantes, quos rex audivit et sine mora absolvit». Въ тъхъ же Annal. Fuldenses ad ann. 880 упоминается о епископъ Марквардъ, убитомъ въ сраженіи противъ Норманновъ; а въ Chron. Hildesheim. (Pertz IX, 851): «Магсquardus dehinc quintus episcopus successit, qui etiam in Gandesheim trabes aecclesiae posuit, qui 4 ordinationis suae anno occisus est a Sclavis».

Увѣрять, послѣ приведенныхъ примѣровъ, что подъ названіемъ Нордманновъ, Ліудпрандъ долженъ былъ непремѣно разумѣть только три скандинавскихъ народа, требованіе рѣшительно невозможное. Онъ писалъ въ Франкфуртѣ на Майнѣ, одномъ изъ центровъ тогдашней образованности; ему были хорошо извѣстны тѣ Dani-Nortmanni, которыхъ онъ описываетъ разорителями Кёльна, Ахена, Тріера (III. с. 13. — IV. с. 7); онъ не могъ полагать ихъ между Венгровъ, Печенѣговъ и Хазаръ, ни считать кіевскаго Игоря владыкою всѣхъ Норманновъ вообще (hujus denique gentis

Rex Inger vocabulo erat). Ясно что онъ говорить только о томъ народъ который назывался у Грековъ Рос (т. е. о кіевской Руси) и который онъ, Ліудпрандъ, причисляетъ къ Норманнамъ, какъ по сѣверному его положенію (a positione loci), такъ и по національному свойству съ теми племенами, которыя у франкскихъ историковъ (nos.... vocamus) обыкновенно слывуть подъ названіемъ сѣверныхъ, aquilonares, Nortmanni. Всего решительные повліяли на этническую терминологію его, извістія о народі Рос, которыя ему сообщиль его отчимь, бывшій въ Константинополѣ посломъ отъ короля Гугона и очевидцемъ пораженія Игоревой Руси: «Quoniam meus vitricus, vir grauitate ornatus, plenus sapientiae, regis Hugonis fuerat nuncius; pigrum non sit mihi inserere quod eum de imperatoris sapientia et humanitae, et qualiter Russios vicerit, audiui saepius dicere» (V. cap. 5).

Отчимъ Ліудпранда присутствовалъ при казни русскихъ плѣнниковъ въ Царьградѣ: «Quos omnes Romanus in praesentia Hugonis nuncii, vitrici scilicet mei, decollari praecepit» (ibid. cap. 6). Что въ числѣ Игоревыхъ войскъ были варяги и Печенѣги (срвн. Лавр. подъ 944 г.: «Игорь же совокупивъ вои многи, Варяги, Русь, и Поляны, Словѣни, и Кривичи, и Тѣверьцѣ, и Печенѣги.... поиде на Греки» и пр.) болѣе чѣмъ вѣроятно. Варяги-наемники (Скандинавы, Венды, Маркоманны: Piratae diversis admodum collecti ех familiis. Paschas. Radbert.) какъ отличные моряки, болѣе другихъ привычные къ морскимъ битвамъ, стояли безъ сомнѣнія впереди русскаго флота; имъ первымъ пришлось испытать губительное дѣйствіе греческаго огня; изъ нихъ

кто не быль убить, непременно попался въ пленъ. Этихъ плѣнниковъ, если судить по словамъ Ліудпранда «quos omnes Romanus decollari praecepit» было не много; большая часть изъ нихъ принадлежала въроятно къ норманскому племени. Распрашиваль ли Гугоновъ посоль этихъ людей? Можеть быть; во всякомъ случат онъ узнавалъ и Норманновъ въ числе привезенныхъ въ Константинополь пиратовъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ узнавалъ для нихъ и общее греческое наименованіе Раз. Почему они такъ назывались у Грековъ, онъ не развъдывалъ, а сообщилъ своему зятю простое (п отчасти справедливое) извъстіе, что морскіе разбойники, слывущіе на запад' подъ именемъ Норманновъ, называются у Грековъ Рос. Ліудпрандъ счелъ нужнымъ украсить извъстіе словопроизводствомъ русскаго имени отъ прилагательнаго δούσιος, русскій и красный; «gens...quam a qualitate corporis Graeci vocant Russos».

Ему было темъ легче допустить для Руси названіе Нордманновъ, въ смысль Aquilonares, что въ Италіи всь северныя народности разумелись подъ общимъ географическимъ Septemtrionales, какъ напр. въ булле папы Григорія IV: «ipsumque filium nostrum iam dictum Anscharium et successores eius legatos in omnibus circumquaque gentibus Danorum, Sueonum, Nortwehorum, Farriae, Gronlandan, Halsingolandan, Islandan, Scrideuindum, Slauorum, nec non omnium Septentrionalium et Orientalium nationum, quocunque modo nominatarum delegamus» (Privil. Archiecel. Hammaburg. 145) 274). Въ Греціи онъ слышаль для Руси названіе северныхъ Скиновъ єї λεγόμενοι βόρειοι Σκύβαι.

На это неправильное употребленіе Ліудпрандомъ норманскаго имени и намекаеть кажется Адамъ бременскій, въ приведенныхъ выше его словахъ о франкскихъ историкахъ. Адамъ зналъ Славянъ народомъ сѣвернымъ (arctoa gens, cap. 195), гипербореями; но не смѣшивалъ ихъ съ Норманнами. Онъ зналъ и Русь «сијиз metropolis ciuitas est Chiue, aemula sceptri Constantinopolitani, clarissimum decus Graeciae» (cap. 66); но Руссовъ Скандинавами-Норманнами не считалъ. Едва ли и самое выраженіе «Francorum historici», виѣсто болѣе обычнаго scriptores, не относится къ Ліудпранду — историку: «ab hoc tempore Luitprandus diaconus Ticinensis aecclesiae hystoriam suam orditur» (Sigb. chron. ad. ann. 891).

Какъ Адама бременскаго, такъ и его современника, белгійскаго монаха Сигберта, ученаго и начитаннаго літописца жамблузскаго монастыря (1030 — 1112), поразило въ исторіи Ліудпранда непонятное перенесеніе на Русь норманскаго имени и обратно. Онъ передаетъ почти буквально текстъ Ліудпранда о походѣ 941 года; но выбрасываеть изъ него слово Nordmanni. «ad ann. 936: Inger rex Russorum, sciens exercitus Grecorum esse ductos contra Saracenos et ad insularum custodias dispersos, ad expugnandam Cplim cum mille et eo amplius navibus venit, adeo de victoria iam securus, ut Grecos non occidi, sed capi preciperet. Quibus imperator Romanus cum paucis viriliter occurrens, circumcirca Greco igni iniecto pene omnes cum navibus exussit, paucis evadentibus, omnes que captivos decollari iussit» (Sigeb. chron. ap. Pertz, VIII. p. 343 — cfr. Annal. Saxo ad ann. 938, ibid. p. 602).

Ž.

Этимъ опущеніемъ норманскаго имени для Руси, въ выпискѣ многоуважаемаго имъ Ліудпранда, Сигбертъ явно свидѣтельствуетъ о степени удивленія, какое возбудила въ немъ невѣроятная этнографическая ересь его заальпійскаго авторитета <sup>275</sup>).

Не на столько осмотрительнымъ и благоразумнымъ оказался Діаконъ Іоаннъ, составитель венеціанской хроники въ концѣ X, началѣ XI, столѣтія. Онъ пишетъ подъ 860-863 r.: «Eo tempore Normannorum gentes cum trecentis sexaginta navibus Constantinopolitanam urbem adire ausi sunt Verum quia nulla racione inexpugnabilem ledere valebant urbem, suburbanum fortiter patrantes bellum quam plurimos ibi occidere non pepercerunt, et sic predicta gens cum triumpho ad propriam regressa est» (Joh. Diacon. Chron. Venet. et Gradense, ap. Pertz, IX. p. 18). О славянской Русн Діаконъ Іоаннъ в роятно никогда не слыхаль; а отъ Кремонскаго епископа, коего хроника быстро разошлась по всемъ городамъ съверной Италіи, онъ узналъ что подъ именемъ 'Ρως, Греки разумѣли Норманновъ. Вычитавъ въ византійскихъ источникахъ разсказъ о походѣ этихъ Рос въ 865 году, онъ счелъ долгомъ замѣнить неслыханное въ Италіи имя Руси, издавна и хорошо изв'єстнымъ на запад ви Ліудпрандомъ съ русскимъ именемъ отождествленнымъ, норманскимъ. Большаго шума изъ-за этого мнимаго «наидрагоцыныйшаго» извыстія (Погод. Борьба ст нов. истор. ерес. 382) делать не стоило, по крайней мере не доказавъ предварительно что оно взято изъ писанной скандинавскими рунами реляціи Аскольда и Дира о походѣ на Грековъ 276).

#### XX.

# КОНСТАНТИНЪ ВАГРЯНОРОДНЫЙ.

Занесенныя императоромъ Константиномъ багрянороднымъ въ его такъ называемую книгу объ управлении государствомъ, русскія названія днепровскихъ пороговъ, стоять на первомъ мѣстѣ въ ряду свидѣтельствъ приводимыхъ въ доказательство норманскаго происхожденія Руси. Объ этихъ названіяхъ и о мнимо-норманскихъ именахъ русскихъ князей, слышатся и до сихъ поръ еще восторженные отзывы, какъ о двухъ столпахъ на которыхъ покоится скандинавская теорія происхожденія русскаго государства; и в роятно подобные отзывы будуть повторятьси еще до техъ поръ, пока мы не сознаемъ ничтожности въ деле науки, свидътельствъ уединенныхъ отъ общаго ея строя. Въ самомъ дѣлѣ, какъ фактъ выдѣленный изъ среды другихъ ему современныхъ явленій, извѣстія Константина представляють много соблазнительнаго для свыкшихся съ мыслію о Норманствъ Руси; въ четырехъ, если не въ пяти названіяхъ пороговъ, скандинавское начало неотрицаемо. Только достаточно ли этого сознанія, пожалуй этого

факта, для решенія спорнаго вопроса о русской народности? Тоть же Константинь говорить о Хазарахь: «жата то той Χαζάρων έξος καὶ ζάκανον», а въ другомъ мѣсть о Пече-Ηταχτ: «κατά τὰ ζάκανα αὐτῶν» (de adm. imp. ed. Bonn. 170, 73) и уже Стриттеръ (Mem. pop. III. 805) замѣтилъ что являющееся одновременно хазарскимъ и печенъжскимъ слово ζάκανον, есть ничто иное какъ славянское законъ. Левъ Діаконъ обзываеть собраніе кметовъ при Святославѣ, русскимъ словомъ хоне́утоς—комонство; Кедринъ (ed. Bonn. II. 588) говорить тоже самое о Печенъгахъ: «συμβουλή» προετίβεσαν, ήτις παρ αὐτοῖς κομέντον ωνόμασται». Εсли къ этимъ извъстіямъ примънить тотъ, исключительно лингвистическій методъ, по которому до сихъ поръ обсуждался вопросъ о днъпровскихъ порогахъ, выидетъ что Хазары и Печенъги, называвшие свои постановления закономъ, были славянскаго рода; подтвержденіемъ же этому мивнію будеть служить, засвидътельствованное Кедриномъ употребленіе Печенътами русскаго слова комонство, въ смыслъ военнаго совъта или собранія. Эверсъ, върившій въ тюркское происхождение Руси, воспользовался бы этою лингвистическою находкою; между тъмъ, варварское слово ζάκανον употреблено Константиномъ изъ одной авторской прихоти; тоже слово, подъ формою ζακόνιν, встрѣчается и у Дамаскина Студиты (Du Cange, Gloss. Gr.) Слово хоре́утоς (хоμέντον?), комонство, могло быть дѣйствительно усвоено Печенъгами, въ слъдствіе ихъ близкихъ отношеній къ Руси; но не выводить же отсюда одноплеменность обыхъ народностей.

Константинъ писаль для своего сына Романа. Опъ

излагаетъ цъль и планъ своей книги въ вступленіи. «Primum quidem, говорить онъ, tradam quae gens in qua re prodesse Romanis possit, in qua obesse; item qualiter et quomodo singulae se habeant, et a qua gente possint et bello impeti et subjugari. Deinde vero de inexplebili insatiabilique earum animo ac de iniquis earundem postulatis. Sub hac de aliarum quoque gentium discrimine, origine, vivendi instituto, de situ, de condicione terrae quam incolunt; insuper de circuitu et mensura terrae, ac de iis quae vario tempore inter Romanis diversas que gentes acciderint; deinde de iis quae penes nos, imo etiam in universo Romano imperio certis temporibus innovata sunt» (Const. Porph. III. 66). Какъ видно, главною цёлью багрянороднаго, было ознакомить будущаго императора съ правами, происхожденіемъ, торговлею, военною силою, союзами и т. п. тъхъ варварскихъ народностей которыя были въ сношеніяхъ съ Греками; между прочими и съ Русью. Книга писалась, по върному расчету Круга (Byzant. Chronol. 265. Anm. \*), отъ 948 по 952 годъ; но, по всей в роятности, ей положены въ основу записки и сколько древи в шія; это кажется в фрно, по крайней мъръ въ отношении къ русскимъ извъстіямъ. Послъ 945 года т. е. послъ смерти Игоря, не было повода разсказывать о томъ что сынъ Игоря Святославъ когда - то сидълъ на княжении въ Новгородъ (см. м. Х). Ясно что въ устаръвшей и еще при жизни Игоря составленной занискъ, глаголъ кадецеода — сидъть быль поставленъ, какъ и всѣ прочіе, въ настоящемъ времени. Трудно также допустить чтобы въ 948 — 952 годахъ Константинъ не упомянуль о счастливой войнѣ Грековъ съ Русью въ 941;

онъ прямо объявляетъ въ предисловів что намѣренъ сказать о томъ «quae vario tempore inter Romanos diversasque gentes acciderint». Теперь, отъ кого и при какихъ условіяхъ получилъ свои свѣденія о Руси, греческій императоръ? До сихъ поръ, къ этому вопросу относились нѣсколько слегка; между тѣмъ, онъ имѣетъ, какъ увидимъ, весьма вѣское историческое значеніе.

Лербергъ (Unters. etc. 378) приведенъ своими палеографическими замѣчаніями къ тому заключенію что извѣщатель Константина былъ не Русинъ (Норманнъ) и не Грекъ, а Славянинъ совершившій вмѣстѣ съ Русью торговое плаваніе по Днѣпру. Положеніе само по себѣ справедливо; но выводы на которыхъ оно построено не слишкомъ уважительны, какъ основанные на произвольномъ толкованіи лингвистическихъ особенностей вопроса. Если не ошибаюсь, славянскому происхожденію извѣстій о Руси Константина, можно пайти доказательства болѣе убѣдительныя.

Имена славянскія записаны правильно и вразумительно; нормапскія или русскія являють несомнѣнные признаки искаженія. Я допускаю что греческимь Οὐλβορσὶ, Άειφὰρ, Βαρουφόρος, Λεάντι могли лечь въ основаніе полу-скандинавскія, полу-фризскія Holmfors, Eber, Barafors, Gloende; тѣмъ не менѣе преимущество отчетливости остается за славянской транскрипцією; формы 'Οστροβουνίπραχ, Νεασήτ, Βουλνηπράχ, Βερούτζη несравненно ближе норманскихъ къ своимъ оригиналамъ. Въ этѣхъ формахъ (славянскихъ) каждый Славянинъ доищется ихъ настоящаго смысла и безъ помощи Константиновыхъ объясненій; о норманскихъ

именахъ этого сказать невозможно. Переводный смыслъ названій пороговъ очевидно указанъ съ славянскаго.

Новгородская область названа внѣшнею Русью, ή ἔξω 'Ρωσία; это чисто славянскій идіотизмъ, свойственный только Славянину дѣлившему всю Русь на Словенъ и на собственную Русь; въ позднѣйшихъ лѣтописяхъ говорится о верхнихъ земляхъ (см. м. XIII).

Другое выраженіе Константина: «οί αὐτῶν ἄρχοντες εξέρχονται μετὰ πάντων τῶν 'Ρῶς ἀπο τὸν Κίαβον» понятно только для той народности которая говорила: «Иде Святопълкъ, Володимиръ, Давыдъ и вся земля просто Русьская на Половьцѣ» — «Съвкупишася братья Вышегородѣ, Володимиръ, Ольгъ, Давыдъ, и вся Русьская земля, и освятиша церковь камяну маія въ 1» и т. д. — «Придоша подъ Новъгородъ Суждальци съ Андреевицемъ, Романъ и . Мьстиславъ съ Смольняны и съ Торопьцяны, Муромьци и Рязаньци съ двѣма князьма, Полоцькый князь съ Полоцяны и вся земля просто Русьская» — «Той же зимѣ приходища вся Чюдьская земля Пльскову» (Новг. 1 лют. 4, 15, 16). Безъ этого указанія на пояснительный словенорусскій (новгородскій) идіотизмъ, слова Константина прямая безсмыслица 277).

Скажу болѣе: извѣстія о Руси сообщены греческому императору новгородскимъ купцомъ-воиномъ или ословенившимся поморскимъ варягомъ. Новгородомъ начинаетъ разсказчикъ свое описаніе торговаго русскаго пути, тщательно отдѣляя свою родную область отъ собственной южной Руси <sup>278</sup>); напоминая, съ понятнымъ только для Словенина самодовольствіемъ, что въ Новгородѣ, какъ въ

старъйшемъ, послъ Кіева, во всей Руси городъ, сидитъ на княженін Святославъ сынъ Игоревъ. И формы языка указывають на западное нартче, получившее право гражданства въ Новгородъ, въ слъдствіе его колонизаціи отъ балтійскихъ Славянъ (см. гл. ІХ). Словенорусскія: Игорь, Святославъ, порогъ, являются у Константина подъ западными формами: Ίγγωρ, Σφενδοσ λάβος, πράχ; о последнемъ изъ этихъ словъ Шафарикъ замѣчаетъ что странно почему императоръ пишетъ дважды πράχ, тогда какъ и онъ самъ, и другіе Византійцы всегда передають славянское г своей ү (Sl. Alt. II. 148). Но здёсь Константинъ передаеть не русское i въ слов $\xi$  порогъ, а вендское h въ слов $\xi$  prah (такъ пишется это слово и у Вацерада); придыхательное же западное h разумъется ближе къ  $\chi$  чъмъ къ  $\gamma$ . Къ формъ Βουλνηπράχ всего скорње подходить западное (древне-чешское) wlnný — волнистый, wogig (см. Jungm. v. Wlnný); къ формѣ Βερουτζή (произп. веручи), также древне-чешское wrúcj (fervens. ibid. v. wraucj). Быть можеть и слово παρακλάδιον («είς τὸν Σελινάν, είς τὸ τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ λεγόμενον παρακλάδιον» C. de adm. imp. 78), не существующее подъ этою формою въ греческомъ языкѣ (κλάбюу — ramulus), есть ничто иное какъ западно - славянское překlad — перегрузъ, перевозъ, и указываетъ на перевозъ или перегрузъ русскихъ лодей въбезопасномъ мѣстѣ.

Славянское происхождение Константинова извъщателя кажется несомнѣнно; но этотъ фактъ, если считать его доказаннымъ, идетъ прямо въ разрѣзъ миѣнію о норманствѣ Руси.

Константинъ требовалъ для своей книги свѣденій о Руси, какъ о народѣ состоявшемъ въ довольно близкихъ отношеніяхъ къ восточной имперіи. Всего естественнье было ему обратиться за этими свёденіями къ начальнику (или, по крайней мѣрѣ, къ иному почетному лицу) того русскаго отряда, о которомъ онъ упоминаетъ не разъ и какъ о наемномъ войскѣ, и какъ о родѣ императорской гвардін. Въ Игоревомъ договорѣ, Греки называють этихъ Русь: «наши Хрестеяне Руси». Бывалыхъ и смышленныхъ людей между этими дружинниками было не трудно найти, даже такихъ которые могли объясняться по гречески; къ подобнымъ дружинникамъ принадлежалъ в роятно и извъщатель Константина; опъ былъ, сверхъ того, уже знакомъ и съ разными особенностями константинопольскаго быта; на пр. онъ беретъ мфриломъ ширины Дифпра, у перваго порога, такъ называемое Тζυκανιστήριον, зданіе въ которомъ члены императорской семьи играли въ мячи, сидя на лошадяхъ; а крарійскій перевозъ сравниваетъ по разстоянію, съ Ипподромомъ. Но могъ ли императоръ, желавшій получить сведенія о норманской Руси, обратиться за этими сведеніями къ Славянину? Могъ ли Славянинъ быть начальникомъ русскаго (норманскаго) отряда или даже лицемъ имфющимъ въ немъ значеніе?

Если на Руси X вѣка было два парода: Русь-Норманны и Славяне; если было два языка: русскій - норманскій и славянскій, непонятно почему извѣщатель Константина, будь онъ Норманнъ или Славянинъ, даетъ какъ русскія (норманскія), такъ и славянскія названія пороговъ. При доказанномъ норманствѣ Руси, двуименность пороговъ, какъ естественное послѣдствіе различія обѣихъ народностей и обоихъ языковъ, не вызвала бы ничьего вниманія, да и

почему же двуименность однихъ только пороговъ? Почему не пишеть Константинъ: моноксилы, по русски skeppet, по славянски лодьи? архонты Руси, по русски konungar, по славянски князья? Русскія названія пороговъ у багрянороднаго понятны только какъ указаніе на лингвистическую странность, обратившую на себя вниманіе его новгородскаго извъщателя, какъ обратило на себя его вниманіе венгерское прозвище Kieba - Szombat; какъ позднъйшаго летописца удивляеть что где прочіе Славяне говорять Ерель, Русь (т. е. южная Русь) говорить Уголъ: «и стояша на мъсть наръцаемъмъ Ерель, его же Русь зоветь Уголъ» (*Unam. 128*) <sup>279</sup>). Какъ въ легендѣ о парусахъ, какъ въ Русской Правдъ, такъ и здъсь мы наталкиваемся на тоть основный законъ древнъйшей русской этнографической терминологіи, о которомъ уже говорено въ главѣ XIII, по поводу д'вленія Руси на Словенъ и на собственную южную Русь. Плохой переводчикъ Константина, Мёрзіусъ пишетъ произвольно: Russorum lingua, Sclavorum lingua; гдъ нътъ двухъ народовъ, тамъ нътъ и двухъ языковъ; у Константина вездѣ: Россоті — по русски т. е. по Кіевски; Σχλαβινιστί — по словенски т. е. по Новгородски.

Но откуда скандинавскія названія пороговъ у господствующей южной Руси?

Намъ извѣстно что съ IX вѣка (а быть можеть и ранѣе) Норманны принимають постоянное и дѣятельное участіе въ торговлѣ Руси и вообще въ ея исторической жизни. Мы видѣли въ 839 году Шведовъ дружинниками русскаго (кіевскаго) Хагана; съ водвореніемъ въ Новгородѣ, а потомъ въ Кіевѣ варяжской династіи, эти сношенія дол-

жны были усилиться и развиться: нѣтъ сомнѣнія что Норманны участвовали въ походахъ Руси на Царьградъ и на Берду, и, вмѣстѣ съ Русью, служили у греческихъ императоровъ (см. гл. XIX). Вендо - русскіе князья не могли не дорожить ихъ сообществомъ въ морскомъ и ратномъ дѣлѣ; вѣроятно употребляли и лоцмановъ изъ Норманновъ; отъ этихъ, своихъ норманскихъ товарищей, должно быть переняли они, а съ ними и Русь (въ искаженномъ видѣ, какъ можно судить по Константину) и скандинавскія названія пороговъ.

Въ этомъ нѣтъ ничего страннаго или неправдоподобнаго. Нынт первый изъ дитпровскихъ пороговъ называется > кайдаксимъ; это татарское или половецкое имя <sup>280</sup>). Въ древнемъ Новгородъ шведскіе и германскіе корабли назывались шнеками и бусами; южный Русинъ конечно удивился бы этимъ, для него непонятнымъ названіямъ. Въ Москвѣ, гдѣ въ XVI — XVII вѣкѣ проживало много Нѣмцевъ, крикъ о насиліи Gewalt, превратился народное, но для каждаго не московскаго Русина, сначала дико звучавшее гвалтъ. И въ настоящее время употребляють у насъ иноземныя названія рейдъ, буксиръ, ботъ. Или Русь IX — X вѣка не могла сдѣлать того что дълаетъ Русь XVI и XIX? Въ эпоху Петра великаго, городъ называемый по московски Орфшекъ, быть можетъ уже прозывался по новгородски Шлюссельбургъ; заключить ли отсюда что Петръ великій и Новгородцы были родомъ изъ Нѣмцевъ?

Норманны дали конечно всѣмъ порогамъ свои скандинавскія названія; но Русь усвоила себѣ не всѣ; а тѣ которыя усвоила, порядочно исказила. Эти искаженія ставятся обыкновенно въ вину Константину или его копіистамъ; но почему же искажены названія норманскія, а славянскія переданы съ замѣчательною точностію? Г. Куникъ (Beruf. II. 426. Anm. \*) припоминаетъ что Константинъ былъ внукомъ рожденнаго въ славянской Македоніи императора Василія; но это нисколько не доказываеть его славянскихъ познаній; напротивъ, разбросанныя въ его сочиненіяхъ славянскія этимологіи прямо свид'ьтельствують о его совершенномъ невъденіи славянскихъ наръчій (см. Schafar. Sl. Alt. I. 94); да и самихъ-то Славянъ онъ смѣшиваеть съ Аварами (de adm. imp. ed. Bonn. 127). Указывають также на возможность литературнаго сотрудничества отъ состоявшихъ при Константинъ болгарскихъ переводчиковъ (Кипік,  $l.\ c.$ ); но Болгаринъ не допустилъ бы его писать Мідічожа вивсто Смоленскъ; Τελιούτζα вивсто Любечь; Τζερνιγώγα витсто Черниговъ, ζάκανον витсто законъ. Не допустить бы онъ и совершенно неправильныхъ толкованій: Βουλνηπράχ, δίοτι μεγάλην λίμνην αποτελεί μ Ναπρεζή, ό έρμενεύεται μικρός φραγμός. Должно полагать, съ одной стороны, что непосредственнымъ извъщателемъ императора былъ Новгородецъ или новгородскій варягъ, не совстить понятно изъяснявшійся по гречески; а съ другой, что Константинъ (судя по резкому отличію, въ отношеніи къ точности, между греческою транскрипціею славянскихъ названій пороговъ и тою же транскрищіею другихъ, въ его сочиненіяхъ встрічающихся славянскихъ словъ) особенно дорожилъ, по какой то странной прихоти, отчетливою по возможности передачею именно этихъ названій; а въ этомъ

случать мы должны допустить одинаково-втранокрипцію и (искаженныхъ) русскихъ именъ.

Вышесказанное приводить насъ къ следующимъ заключеніямъ:

1) Первый порогъ Νεσσουπή называется одинаково по русски и по словенски. Лербергъ (Unters. 352) указываетъ на составную скандинавскую форму ne — suef — e; нътъ! не спи!, а для тъхъ кого она не удовлетворить, на другую: nu — suef — e; ну! не спи! (ibid. 354). Ни той, ни другой натяжкъ нельзя придать лингвистическаго значенія. Г. Куникъ (Beruf. II. 428) полагаетъ что скандинавская форма выпущена переписчикомъ и что следовало бы читать: ατόν πρώτον φραγμόν, τον επονομαζόμενον 'Ρωσιστί μέν..... ..., Σκλαβινιστί δὲ Νεσσουπη, ὁ έρμενεύεται μη κοιμασθαι». Основывать лингвистическое доказательство на произвольно предполагаемомъ недосмотръ копіиста, уже само по себъ щекотливое д'вло; зд'всь, насъ останавливаетъ и матеріальная невозможность; причастіе є то у о ра с о ра можеть быть отделено отъ слова Νεσσουπή; иначе пропадеть правильное палеографическое замѣчаніе Тунманна, что буква N выпала передъ Έσσουπη, потому что переписчикъ смѣшалъ это начальное N съ конечнымъ N предыдущаго έπονομαζόμενον. Текстъ Константина остается неприкосновеннымъ; а по силъ этого текста оказывается что какъ Русь, тякъ и Словене говорили не спи (или nesupi, если принять въ основу греческаго νεσσουπή чешское supiti храпьть, отдыхать; или рагузинское nesupi — non dormitare (cm. Banduri. animadv. in Const. lib. de adm. imp. ed. Вопп. 309). Что Русь сохранила для перваго порога его

первобытное словенорусское названіе понятно; съ этимъ названіемъ (срвн. испанское abreojos, португальское abrolhos т. е. открой глаза, для обозначенія мелей; Lerberg, Unters. 355) былъ соединенъ и крикъ предостереженія.

- 2) Въ названіяхъ втораго порога Holm fors и пятаго Ваги fors, конечное for s передается въ греческой транскрипціи двумя совершенно различными формами βορσί (Όυλβορσί) и φόρος (Βαρουφόρος), чего даже независимо отъ явнаго вниманія Константина къ правильной передачѣ названій пороговъ, нельзя объяснить простою небрежностію. Какъ то, такъ и другое чтеніе свидѣтельствуетъ, по моему, о словенорусскомъ, въ теченіи многихъ годовъ установившемся искаженіи скандинавскихъ формъ; въ конечномъ же форос мы встрѣчаемъ, не грецизированное (Kunik, Beruf. II. 434), а славянизированное, подъ вліяніемъ русскаго полногласія, норманское fors.
- 3) Имя третьяго порога Γελανδρί объясняють изъ скандинавскаго gelandi, зв внящій: буква ρ въ формв γελανδ ρ ι считается добавкою переписчика, мечтавшаго о греческомъ ανδρί; словенская форма выпала (Кипік, ibid. 430). Константинъ говоритъ: «διέρχονται και τὸν τρίτον φραγμὸν τὸν λεγομενον Γελανδρί, ο έρμηνεύεται Σκλαβινιστί ήχος φραγμοῦ». Μπὸ бы не хотьлось поднимать снова этямологическаго спора о названіи Γελανδρί; его норманство не имъеть для насъ особеннаго значенія; между тъмъ я того мнънія что тексты должны, по возможности, оставаться нетронутыми; а Константинъ относить слово Геλανδρί не къ русскимъ названіямъ. Если допустить что шумящій порогъ можеть быть обозвань «сильный гулъ» (что ни

сколько не страннѣе прозвищей не спи, Волчій хвостъ п т. д.) или что Константинъ принялъ поясненіе своего словенскаго извѣщателя за самое названіе порога, передъ пами чисто славянская форма: гулъ вадрый (вадрый, ядреный имѣетъ смыслъ бойкаго, сильнаго, tüchtig, Miklos. Gloss. palaeosl.; jędrny, jędrzny, отъ jądro, kernig, kräftig, Linde).

4) Норманская школа истощается усиліями для отысканія въ сѣверныхъ и германскихъ нарѣчіяхъ созвучій Константиновымъ Αειφάρ, Λεάντι, Στρούβουν; ей можно допустить только одно, а именно что, подъ словенорусскими искаженіями, дѣйствительно слышатся скандинавскіе звуки.

Въ заключенье замътимъ что засвидътельствованное Константиномъ отличіе русской отъ словенской терминологіп, проявляется не въ словахъ, а въ пазваніяхъ; а это обстоятельство весьма важно. Имена мъстностей и лицъ могуть легко быть заняты оть чужаго народа, въследствіе торговыхъ, союзныхъ или иныхъ отношеній и нисколько не свидътельствують ни о происхождении одного народа отъ другаго, ни объиноземномъ завосваніи. Петербургъ, Оренбургъ, Екатеринбургъ германскія названія русскихъ городовь; Sans - souci въ Потсдамѣ, Monplaisir въ Петергофѣ не доказывають происхожденія Прусаковъ и Русскихъ отъ Французовъ. Иное было бы дѣло если бы у Константина было сказано, что славянскія: хлібь, вода, кожа, домь, по-русски ('Рωσιστί): bröd, vatten, hud, hus; такой лингвистическій фактъ могъ бы конечно служить доказательствомъ норманства Руси. Скандинавскія названія днепровскихъ пороговъ, явленіе уединенное въ русской исторіи, следовательно обличающее частный случай, а не основное историческое начало. Если бы Норманны явились на Руси народомъ завоевателемъ, основателями государства, скандинавскій языкъ оставиль бы, кромѣ пороговъ, другіе неизгладимые слѣды въ русскомъ говорѣ; по крайней мѣрѣ Норманны, по обычаю своему въ другихъ земляхъ, прозвали бы своими названіями основанные, по всей вѣроятности, варяжскими князьями города и села: Вышегородъ, Ольжичи, Предславино, Бѣлгородъ, Берестовое, Рокомъ и т. п. 281).

Кромъ извъстій о русскомъ торговомъ пути изъ Новгорода въ Царьградъ, книга багрянороднаго содержить и другія, собственно до этнографіи русскаго племени относящіяся св'єд'єнія. Что норманская школа старается всячески и изъ этихъ извъстій вымучить скандинавское происхожденіе Руси, разум'єтся само собою. Г. Куникъ пищеть: «Кіевъ, какъ стольный городъ шведской династін, быль по Константину настоящимъ центромъ его 'Росіа, внѣ которой лежали волости нѣкоторыхъ славянскихъ данниковъ. Константинъ именно называетъ (отчасти согласно съ Несторомъ) славянскими племенами-данниками Кривичей, Лучанъ, Дреговичей, Древлянъ, Сербовъ, Вервіянъ (Тиверцовъ?) и Угличей. Всв они были устранены отъ народнаго сообщества Руси, которая взимала съ нихъ дань, держала ихъ въ повиновеніи изъ за своихъ крупостей и выбзжала зимою, по норманскому обычаю, на полюдіс. Въ возстаніяхъ, по свидѣтельству Нестора не было недостатка и по этому можно полагать что тѣ военноплѣнные которыхъ Русь, по Константину, вывозила въ Грецію для продажи, были, сверхъ восточныхъ Финновъ

и Тюрковъ, и Славяне отказавшіеся отъ платежа дани» (Beruf. II. 443, 444). Стоитъ только выключить шведскую династію и порманскій обычай; за тѣмъ, все остальное передаетъ какъ нельзя вѣрнѣе смыслъ Константиновыхъ словъ.

Русь какъ господствующее племя, а въ этой Руси Кіевъ и варяжская династія въ смыслѣ земли просто — русской, представлялись конечно въ нѣсколько смутномъ видѣ греческому императору; онъ внесъ въ свое описаніе, безъ коментаріевъ, сообщенныя ему его словенскимъ извѣщателемъ свѣдѣнія; внесъ безъ коментаріевъ и вѣроятно казавшееся ему нѣсколько дикимъ выраженіе: «со всею Русью» или «вся Русская земля» — ръта πάντων τῶν Ῥῶς. Для насъ этнографическая терминологія Константина и его русскіе идіотизмы вполнѣ понятны; перенеси ихъ Несторъ въ свою лѣтопись, никто бы не заподозрѣлъ въ нихъ перевода.

Славянами платящими дань Руси являются у Константина: Кривичи, Лучане, Дреговичи, Древляне, Сербы, Тиверцы, Угличи. Изъ собственно русскихъ племенъ въчислъ данниковъ, поименованы только два: Древляне и Дреговичи.

Древляне, какъ не вошедшіе еще въ составъ новой, варяго-русской державы, платять дійствительно дань Руси т. е. Кіеву и династій представительниці русскихъ интересовъ и русскаго имени; а въ эпоху, къ которой относится сообщенное Константину извістіе, состоять еще подъвластію своихъ особыхъ князей.

Дреговичи, составная народность, отходять своею не-

русскою частію къ Литвѣ или къ Кривичамъ. Какъ о послѣднихъ («и на всѣхъ Кривичѣхъ» Лавр. 8), такъ и о Дреговичахъ лѣтопись унотребляетъ выраженіе: «и вси Дрегвичѣ» (Ипат. 45). Въ древнемъ географическомъ отрывкѣ у Шлецера (Нест. II, 780, 781), Могилевъ причисленъ къ Кіевскимъ (русскимъ) городамъ; Минскъ (Мѣнескъ) къ литовскимъ. Только южные Дреговичи, жившіе по притокамъ Припети, были собственно Русью; они принадлежатъ постоянно къ владѣніямъ русскихъ Ярославичей (см. Солов. ист. Р. I, 12).

Не поименованы въ числъ племенъ данниковъ: Новгородцы, Полочане, Поляне, Сфверяне, Бужане. Но въ чемъ могли, для Норманновъ, эти племена разниться отъ остальныхъ? Какое отличіе могли полагать скандинавскіе Родсы между Съверянами и Тиверцами, между Бужанами и Кривичами? Отъ чего же являются данниками только нерусскія племена (за исключеніемъ Древлянъ; но этому исключенію были свои причины); остальныя же, не данники, считаются Русью и входять въ составъ Константиновой 'Ρωσία? «Charoboë thema Russiae adiacet (τ. e. волостямъ Полянъ, Бужанъ, Съверянъ и русскихъ Дреговичей; все это было 'Рωσία — Русь); Jabdiertim vero thema conterminum est tributariis pagis Russiae regionis, Ultinis, Derbleninis, Lenzeninis reliquisque Sclavis» (все это было землями славянскими, но не-русскими). Что замъчено въ другомъ мъсть объ имени Русь, переходящемъ на одни славянскія, но отнюдь не на финскія племена, следуеть повторить здёсь въ отношеніи къ данникамъ: завоеванія совершаются не по этнографическимъ системамъ, Г. Куникъ смѣшиваеть въ одно цѣлое всѣ славянскія племена, русскія и нерусскія; по его объясненію, рѣчь идеть у Константина о дани которую всѣ Славяне безразлично платили своимъ родскимъ (норманскимъ) завоевателямъ (Beruf. II. 444. Anm.\*). Тогда, скажу я опять, непонятно почему у Константина не названы именно тѣ племена которыя нами признаны собственно русскими (см. гл. II); данил-ками же признаются только одни нерусскія племена <sup>282</sup>).

Здёсь есть недоразумёніе и недоразумёніе весьма крупнаго историческаго значенія. Оно заключается именно въ томъ что большая часть изследователей не отличають этнографической терминологіи и понятій о восточныхъ Славянахъ греческихъ и арабскихъ писателей, отъ терминологіи и понятій (основанныхъ на самомъ существъ дъла) туземцевъ. За исключеніемъ Новгородцевъ (и, въ извъстныхъ случаяхъ, имфвшихъ отъ нихъ княжение Полочанъ), тф восточныя племена которыя у Арабовъ и Грековъ слыли подъ общимъ, ученымъ наименованіемъ Славянъ, никогда Славянами себя не называли; но пока (уже въ концѣ XI-го стольтія) не слились совершенно съ господствующею русскою народностію, отличали себя своими племенными названіями. На эти племенныя названія (за немногими, случайными исключеніями) Арабы и Греки не обращали вниманія; они, какъ сказано, понимали всъхъ ихъ подъ общимъ наименованіемъ Славянъ. Руси они Славянами не называли потому что видѣли въ пей не племя, а особый, господствующій, своимъ именемъ прозывающійся народъ; народъ конечно близкій, даже однокровный прочимъ Славянамъ, но все таки отличный отъ нихъ по своему политическому значенію. Подобное значеніе имѣли на западѣ Франки временъ Карла великаго, между германскими племенами. У Нестора Корлязи (Carolingi, Carlenses) отличаются отъ Нѣмцевъ (Teutonici), какъ у Константина багрянороднаго, Масуди и пр., Русь отъ Славянъ. И у германскихъ писателей и въ скандинавскихъ источникахъ, Каролинги-Франки отдѣляются отъ Нѣмцевъ-Тевтониковъ. Какъ Франкъ надъ Бургундцемъ, Аламанномъ, Фризомъ, Саксомъ и т. д., такъ Русинъ возносится надъ Тиверцомъ, Угличемъ, Лучаниномъ и прочими данниками.

«καὶ ἀπέρχονται εἰς τὰ πολύδια ἄ λέγεται Γύρα» (C. de adm. imp. ed. Bonn. 79). — Πολύδιον слово несуществующее въ греческомъ языкъ. Мёрзіусъ поправляетъ πολύδρια. Β<sub>b</sub> Etym. M. πολείδιον—parva urbs; ap. Strab. VIII: πολίδιον. Я не протестоваль бы противь чтенія πολύδιον (Константинъ позволяетъ себъ и не такія грамматическія вольности), но исключительнымъ названіемъ для русскихъ городовъ у него принято κάστρον. Πολύδια должно быть наше полюдіе; мы видели что онъ переделываеть на греческій ладъ и наше слово законъ (ζάκανον), и западное překlad (παρακλάδιον). Кругъ (Forsch. II. 437) объясняеть слово γύρα изъ латинскаго средневѣковаго gyrones, girones = muri ducti circum interiores domos castellorum et arcium (Murat. Ant. It. II. 504. ap. Du Cange v. gyro). Ho γύρα не имъло для Грековъ значенія кръпостей. Приводимое Неволинымъ изъ Дюканжа: γύραι = circulationes, circuitiones (Финск. Висти. 1847.  $\mathcal{N}$  8) не представляетъ грамматической связи съ средн. πολύδια. Γύρα здѣсь средн. множ. прилагательнаго  $\gamma \dot{\phi} \rho \phi \zeta$  (срвн.  $\dot{\phi} \gamma \dot{\phi} \rho \phi \zeta = \text{circulus vel ambi-}$  tus; γυρόω = circumdo, cingo; γυρόθεν = circumcirca) н передаеть равносильное русское прилагательное окольній (оть коло = кругь, γύρος). Константиново: ἀπέρχονται εἰς τα πολύδια ἄ λέγεται γύρα буквальный переводъ русскаго: «уѣзжають въ полюдіе, въ такъ называемыя окольныя» (подраз. мѣста). У Чеховъ okolí = округъ, okolní = окружный; okolnost = circumferentia (Jungm.). Okolina = vicinia, въ законникѣ Ц. Стефана Душана (Čas. Česk. m. 1837. 1. 76). Въ Ипат. 126: «околніи же городѣ Болгарьскіи» и 127: «и посласта по околніѣ князи» 288).

На словенорусскія, отнюдь не на скандинавскія пов'єрія, указывають и сообщаемыя Константиномъ изв'єстія о язы-ческихъ жертвоприношеніяхъ Руси, на такъ называемомъ остров'є святаго Григорія, во время пере'єзда изъ Кіева въ Царьградъ.

- «Перешедъ черезъ это мѣсто, они (т. е. Русь) пристають къ острову называемому «святой Григорій»; на этомъ островѣ справляють они свои жертвоприношенія, потому что тамъ стоить огромный дубъ. И приносять они въ жертву живыхъ пѣтуховъ и куръ <sup>284</sup>). Они дѣлаютъ кругъ изъ втыкаемыхъ въ землю стрѣлъ; другіе кладутъ хлѣбъ, мясо или что другое, что у кого найдется; таковъ ихъ обычай. Они бросаютъ также жребіи на пѣтуховъ и куръ, о томъ слѣдуетъ ли ихъ убить или съѣсть или оставить въ живыхъ».
- 1) «на томъ островѣ справляютъ они свои жертвоприношенія, потому что тамъ стоитъ огромный дубъ».

Въ уставъ Владимира о церковныхъ судахъ говорится

о тёхъ кто молится «подъ овиномъ; или в рощеньи, или оу водъ»; въ житіи князя Константина Муромскаго о поклоненіи «дуплинамъ древянымъ» (Карамз. І. прим. 216); въ жизнеописаніи Св. Оттона объ огромномъ дубѣ, который почитался у Штетинцовъ жилищемъ какого то бога (Scrit. rer. ep. Bamberg. I. 681). И Гельмольдъ упоминаеть о посвященныхъ богу Проне дубахъ (I. 83).

2) «они дѣлаютъ кругъ изъ втыкаемыхъ въ землю стрѣлъ».

О гаданіи посредствомъ стрѣлъ или копій не знаетъ ни съверная, ни общегерманская миоологія. Это славянское суевъріе, кажется тьсно связанное съ гаданіемъ конями. Дитмаръ разсказываеть о Лутичахъ: «terram cum tremore infodiunt, quò sortibus emissis rerum certitudinem dubiarum perquirant. Quibus finitis, cespite viridi eas aperientes, equum, qui maximus inter alios habetur, et ut sacer ab his veneratur, super fixas in terram duorum cuspides hastilium, inter se transmissorum supplici obsequio ducunt, et praemissis sortibus, quibus id explorauere, prius per hunc quasi divinum, denuo augurantur» (VI.65). Неизвъстный біографъ св. Оттона о Поморянахъ: «.... euentum rei hoc modo solebant praediscere. Hastae nouem disponebantur humi, spatio unius cubiti ab inuicem disiunctae. Strato ergo caballo atque fraenato, sacerdos, ad quem illius pertinebat custodia, tentum fraeno per iacentes hastas in transuersum ducebat ter atque reducebat. Quod si pedibus inoffensis, hastisque indisturbatis equus transibat, signum habuere prosperitatis, et securi peregebant» (hist. anon. II. XXXII). Саксонъ грамматикъ, р. 321, о руйскихъ Славянахъ: «cum bellum adversum aliquam provinciam suscipi placuisset, ante fanum triplex hastarum ordo ministrorum opera disponi solebat, in quorum quolibet binae e traverso junctae, conversis in terram cuspidibus figebantur» etc. Следуетъ объясненіе гаданія.

3) «другіе кладуть (въ кругь?) хлѣбъ, мясо или что у кого найдется; таковъ ихъ обычай».

О подобномъ совершенно обрядѣ возношенія хлѣбомъ, мясомъ, лукомъ, молокомъ и хмельнымъ напиткомъ, говорится у Ибнъ-Фоцлана (Fraehn. 7—9). Пидиблянинъ, отринувши шестомъ плывшаго Перуна «рече ему: перунище! досыти еси ѣлъ и пилъ, а нынѣ прочь плови» (Тр. новг. л. 207). Въ словѣ христолюбца читаемъ: «И тако покладывают им требы и короваи им ломят... моленое то брашно дают и ядят... ставят лише кумиром трапезы котѣйныя и законьнаго обѣда иже нарѣцается беззаконьная трапеза, мѣнимая роду и рожаницамъ» (Восток. Опис. р. Рум. муз. 229). У Чеховъ давали богамъ кормъ въ сумерки (Ruk. Kralodv. 42); о яствахъ ежедневно приносимыхъ богамъ у Вендовъ см. Andr. Jasch. III. 10) 295).

4) «и приносять они въ жертву живыхъ пѣтуховъ и куръ».

Въ словѣ Христолюбца: «и куры им рѣжут» (228). Ибнъ - Фоцланъ разсказываетъ что при совершеніи погребальнаго обряда, Русь взяли пѣтуха и курицу, умертвили и бросили въ могилу (Fraehn. 21) 286); о Руссахъ Святослава Левъ Діаконъ что они приносили въ жертву грудныхъ младенцевъ и пѣтуховъ (или куръ; см. v. ἀλεκτρύων въ

Thes. Gr. l.): «item inferias celebrantes (ἐναγισμούς τε πεποιηκότες), in Istro lactentes infantes et gallos gallinaceos suffocabant, undis fluminis mersos» (Leo Diac. ed. Bonn. 149). Замічательно совпаденіе этихъ особенностей сохранившимся у Лужичанъ и донынъ повъріемъ: «У Лужицкихъ Вендовъ, говоритъ Я. Гриммъ (D.~M.~10.~88.Anm. \*\*), жельніе (Wehklage; срвн. Экс. болг. 188: желямликы — čalepos) именуется bože sedleško (божій стульчикъ) и является подъ формою бѣлой курицы или прекраснаго бълаго ребенка, который жалобнымъ крикомъ и плачемъ предвъщаеть близкую напасть. И у Чеховъ sedlisko стуль и вмѣстѣ alp. trud, быть-можеть въ смыслѣ сѣдалища бѣса (incubus) 287). Въ Бамбергѣ, въ соборной сокровищницъ хранится серебряная рука, съ реликвіями сс. Вита и Адельгунды. На большемъ пальцъ этой руки, принадлежавшей, говорять, св. Оттону, апостолу Поморянь, изображень черный пътухъ, символическое представленіе, имъвшее цѣлью привлечь язычниковъ къ обожанію реликвій, передъ которою они падали ницъ, обманутые видомъ священнаго для нихъ пътуха (Barthold. Gesch. v. R. и Pomm. I. 230). Люнебургскіе Венды, долго спустя по принятіи христіанства, приносили въ жертву пътуха, у священнаго дерева (Снегир. р. пр. пр. 1. 79). О русскомъ донынъ сохранившемся повъріи сожигать бълаго пътуха въ праздникъ Ивана Купалы см. Бъляева (Русск. земля предъ прибыт. Prop. 25).

Ни сѣверная, ни обще-германская миоологія не знають почти ничего, что бы подходило къ извѣстіямъ Константина багрянороднаго о жертвоприношеніяхъ Руси, на островѣ

св. Григорія. За исключеніемъ общаго язычникамъ Германцамъ съ Славянами поклоненія священнымъ дубамъ, г. Куникъ, весьма тщательно изследовавшій разсказъ греческаго императора (Beruf. II, 440 ff.), не указываеть ни на одну съ нимъ совпадающую особенность религіозныхъ обрядовъ Норманновъ. Не лучшій ли это отвёть на вымучиваемое изъ случайныхъ скандинавскихъ названій трехъ-четырехъ днепровскихъ пороговъ, норманское происхожденіе Руси?

Я не знаю что норманская школа намфрена оставить за собою изъ своего полуторастольтняго толкованія свидьтельства Константинова. Одного, однакоже, мы въ правъ требовать отъ нея, а именно, логическаго согласованія этнической, будто-бы, противуположности нарфчій Робсоті и Σиλаβινιστί (см. Kunik, ар. Dorn, 673), съ принимаемымъ ею-же (см. гл. I. 49 — 53) почти немедленнымъ, послъ призванія, сліяніемъ скандинавскаго начала съ славянскимъ. Если въ 950 году, нарвчіе 'Рωσιστί (по-русски) значило въ Новгородъ и Кіевъ по-шведски, Русью же были еще одни только Шведы, ясно что и послѣ столѣтняго періода сожительства, об' народности еще строго отличали себя одна отъ другой, какъ по имени, такъ и по языку; менъе ясно почему въ 907 и 944 годахъ, Шведы (Русь) клянутся по шведскому (русскому) закону, Перуномъ и Волосомъ.

## XXI.

## ARGUMENTUM A SILENTIO.

Противъ славянскаго происхожденія Руси, обыкновенно замівчають что изъ предшествующихъ эпохів Рюрика армянскихъ, византійскихъ и арабскихъ писателей, ни одинъ не знаеть о Руси въ ея славянскихъ преділахъ; тогда какъ многіе изъ нихъ сообщають боліве или меніве точныя извістія о населяющихъ восточную часть Европы народахъ финскаго, славянскаго и турецкаго происхожденія. За доказательствами отсылается къ сочиненіямъ Моисея хоренскаго, Прокопія, Стефана византійскаго и Ал - Фергани (см. Кипік. ар. Ктид, Forsch. II. 829 — 834).

Моисей хоренскій (370—489) д'ыствительно упоминаеть о Славянахъ, по только о Славянахъ греческихъ, придунайскихъ. «Өракія» говоритъ онъ «разд'ыена на пять малыхъ округовъ и одинъ большой, въ которомъ обитаютъ семь славянскихъ (Sglawajin, var: Slawacuoc) племенъ» (Mos. choren. ed. Whiston. 4). Требовать, на основанія этихъ данныхъ, подробныхъ изв'єстій о русскомъ племень, довольно странно. И почему же не о чешскомъ, хорутанскомъ, моравскомъ?

Прокопій знаеть о Славянахъ и Антахъ къ сѣверу отъ Чернаго и Азовскаго морей. Отъ Прокопія до Фотія, византійскія изв'єстія о Славянахъ не касаются бол'є восточныхъ земель; они относятся исключительно къ Славянамъ населявшимъ Молдавію, Валахію, Трансильванію п южную Венгрію и занявшимъ въ последствіи древнюю Мизію, Оракію, Македонію, Албанію, Оессалію, Элладу и берега Адріатики (срвн. Schafar. Alt. II. 152, 159). Имя Антовъ держится въ греческой литературѣ еще въ продолженіи осьмидесяти годовъ; мы встрьчаемъ или угадываемъ его подъ искаженіями позднѣйшихъ списывателей, у Агаеія (590 г. ed. Bonn. 186), Менандра (594 г. ed. Bonn. 284), Маврикія (582—602 г. ed. Scheffer. Ups. 1664, p. 272— 290) и Өеофилакта (629 г. ed. Bonn. 323). Пасхальная хроника и Павелъ діаконъ не упоминають объ Антахъ какъ о современномъ народъ; первая приводить название антійскаго, Άντικός въ титулѣ Юстиніана (Chron. Pasc. ed. Вопп. І. 636); второй повъствуеть о покоръніи Лангобардами земли Anthaib въ 370 г. (Murat. rer. Ital. scrpt. I. 413); Өеофанъ списываетъ Өеофилакта (Theophan. ed. Вопп. 1. 438 — 439). Разбирая свидетельства этихъ писателей, мы узнаемъ что, за исключениемъ Прокопія, Анты имъ мало извъстны въ своихъ жилищахъ на съверъ отъ Чернаго моря; они знають преимущественно передовые отряды восточныхъ Славянъ, на левомъ берегу Дуная. Съ 629 по 865 годъ т. е. въ теченіи 236 літь, ніть и помину о Славянахъ или Антахъ въ предълахъ европейской Россіи; тамъ великая Скубь, тамъ народы финно-уральскаго происхожденія. Патріархъ Никифоръ (806 — 826) знаетъ Болгаръ и Котраговъ на Донѣ; Хазаръ выходцами изъ Берзиліи (Барзелхъ), страны прикаспійской; кого онъ понимаєть подъ именемъ Сарматовъ неизвѣстно <sup>988</sup>); Славянами онъ зоветь исключительно болгарскихъ и македонскихъ. Гдѣ же, при совершенномъ невѣденіи Грековъ о словенорусскомъ сѣверѣ, возможность русскаго имени въ византійскихъ источникахъ, до половины ІХ вѣка? И какъ можно ссылаться на Стефана византійскаго, которому неизвѣстно и самое имя Славянъ?

Еще страннъе требовать извъстій о Руси отъ арабскихъ писателей предшествовавшихъ эпохѣ Рюрика. Мирныя сношенія Арабовъ съ Хазарами, отъ которыхъ въ впоследствіи они получають сведёнія о северо - восточной Европъ, начались не прежде 868 года, то-есть послъ введенія исламизма въ Хазарію (Fraehn, Ibn - Foszl. IX); ни одинъ изъ нихъ не знаетъ о Славянахъ, какъ о хазарскихъ данникахъ, еще въ 862 и 885 годахъ. До второй половины IX въка, арабскія извъстія объ этнографіи восточныхъ европейскихъ земель заняты ими отъ Грековъ, не имѣвшихъ понятія о Славянахъ въ предълахъ нынфшней Россіи. По случаю помина о Славянахъ у Ал - Фергани, Френъ замъчаеть: «Ferghany, der um das Jahr der H. 230 (= Chr. 844) schrieb, thut in seiner Uebersicht der vorzüglichsten Völker, Länder und Städte der sieben Klimata, der Russen mit keiner Sylbe Erwähnung, wenn er gleich die Chasaren und Burdschanen und Saklaben aufführt, zwischen und neben denen spätere Geographen die Russen nie vergessen. Der alexandrinische Patriarch Eutychius hingegen, der im J. der. H. 328 = Chr. 940 starb, nennt sie in seiner Völkerliste mitten unter Oströmern und Deilemiten, Bulgharen und Slaven» (ibid. 40). Предубъжденный оріенталистъ не обратиль вниманія на то, что Ал-Фергани говорить исключительно о Славянахъ дунайскихъ и адріатическихъ, тогда какъ позднѣйшіе арабскіе географы упоминаютъ именно о Славянахъ русскихъ, восточныхъ. Я привожу собственный текстъ Ал-Фергани:

«Clima sextum quoque ab oriente per Jagôges porrigitur: tum per Cházaros, et medium mare Caspium transit, usque Romanorum ditionem et secat Charasánam, Amasiam, Heracliam, Chalcedonem, Constantinopolim, tractus Burgianae, et tandem finitur ad mare Hesperium.

Septimum denique clima ab oriente itidem, sc. boreali Jagôgum regione exorsum, protenditur per Turcarum terras; borealia Caspii maris littora, tum per mare Euxinum, et paludem Maeotidem; porro per regiones Burgiânae atque Sclavoniae. Terminatur item mari Hesperio.

Reliquum vero habitati tractûs, quod quidem cognovimus ultra haec climata proferri, initium quoque capit ab oriente scil. Jagôgum regno. Dehinc Tagárgarum, Turcarum, Tatarorum et Alanorum regna secat. Deinde per Burgiânam et Slavoniam tendit, tandemque a mari Hesperio 289) finem habet» (Muhamm. Fil. Ket. Ferganensis, qui vulgo Alfraganus diccitur, Elem. astronom. Op. J. Golii, Amstelod. 1669. Cap. IX. pp. 38, 39).

Что рѣчь идетъ не о волжскихъ, а о дунайскихъ Болгарахъ, не о днъпровскихъ а объ иллирійскихъ Славянахъ, едвали требуетъ объясненія. Болгарія (Burgiana) приводится послѣ Константинополя, какъ страна прилежащая къ

западному океану <sup>290</sup>); вмѣстѣ съ нею, но еще далѣе къ западу, упоминается о Славянахъ (Slavonia). Здѣсь нѣтъ мѣста Руси. По миѣнію Френа, Ал-Фергани выписывалъ греческіе источники (Fraehn, Ibn-Foszl. XIV, XV. Anm.); они повѣдали ему о Руси не болѣе какъ о Печенѣгахъ, Уграхъ и т. д

Народы варварскіе становятся извѣстны, подъ своимъ именемъ, не иначе какъ по вступленіи на поприще самобытной исторической дъятельности или по поводу особыхъ, частныхъ сношеній сънародами образованнаго міра; до той поры имена ихъ сокрыты подъ общими географическими названіями или подъ переводными или подъ тѣми, которыми ихъ обзываютъ сосъднія племена и т. д.; все это давно уже высказано и доказано Шафарикомъ, Лелевелемъ и другими изследователями. Ограничиваясь исторією народныхъ именъ у Славянъ, мы видимъ что и родовое славянское имя является въ греческихъ и латинскихъ источникахъ только въ следствіе вторженія Славянъ въ пределы римской имперіи; изъ славянскихъ народовъ (за исключеніемъ быть можетъ Сербовъ, о которыхъ случайно упоминають Плиній и Птоломей) ни одинъ не извъстенъ подъ своимъ именемъ до IX столътія, а иные напр. Чехи и Ляхи до Х и ХІ. Въ следствіе какихъ же сношеній и особыхъ историческихъ переворотовъ, надлежало изо всъхъ славянскихъ народовъ именно только русскому достигнуть ранней исторической извъстности? Потому ли что восточныя славянскія племена, болье другихъ, жили въ уединеніи отъ образованнаго историческаго міра? Здравый разсудокъ говорить, что русское имя получало право гражданства въ

свропейской исторіи не прежде основанія самобытной варягорусской державы, не прежде столкновенія Руси съ Византією, во второй половинъ ІХ-го въка.

Но изъ того, что (до срока опредёленнаго ходомъ политическаго развитія Руси), мы не въ правё требовать изв'єстій о ней, отъ писателей такихъ народовъ которые не могли, да и не хот'єли знать о ея существованіи, еще не сл'єдуеть что-бы случайный поминъ о народіє или объ имени Русь въ до-Рюриковскую эпоху, не могъ дойти до насъ какими нибудь косвенными путями. Правда, сд'єланныя до сихъ поръ на этомъ основаніи попытки, оказались неудачными; Езехійлево 'Рώς, Руссы Клавдія Мамертина, мнимая Русь Мойсея хоренскаго и Іосифа бенъ Горіона, τὰ ξουσία χελάνδια Θεοфана—историческіе призраки и не бол'єє; тімъ многозначительніе, по моему, два, всейзв'єстныя, но съ точки зр'єнія славянской системы, еще мало оц'єненный свидітельства о древн'єйшемъ существованіи славянской Руси и русскаго имени.

О первомъ изъ этихъ свидѣтельствъ я уже сказалъ что могъ сказать, въ главѣ XVIII; это извѣстіе бертинскихъ лѣтописей. Пусть продолжаетъ норманская школа приводить это извѣстіе въ доказательство своихъ мечтательныхъ мнѣній; пусть основываетъ она свои убѣжденія въ тождествѣ Руси и Шведовъ, на томъ обстоятельствѣ что порученные благосклонности Людовика Шведы приговорены имъ къ заточенію какъ обманщики и шпіоны, единственно потому что они присвоили себѣ непринадлежащее имъ имя Руси, въ Константинополѣ; пусть возвращается эта школа, спасенія ради, къ торжественно забракованному

Кругомъ и г. Куникомъ превращенію азіатскаго Хакана, въ шведскаго Гакона; для меня драгоцѣнныя слова Пруденція останутся вѣрнымъ свидѣтельствомъ, какъ существованія задолго до Рюрика, южной славянской Руси, подъ управленіемъ Хагановъ, такъ и кореннаго отличія русской отъ шведской народности; останутся, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока не будетъ логически доказано что Итальянцу стоитъ выдать себя за Китайца и быть посажену въ тюрьму за этотъ обманъ, чтобы тѣмъ самымъ укрѣпить итальянское происхожденіе за уроженцами небесной имперіи.

Другое свидѣтельство сохранилось въ сказаніи Житія св. Кирилла о найденныхъ имъ въ Херсонѣ русскихъ письменахъ. Въ этомъ, древне-болгарскомъ житіи, писанномъ, по мнѣнію Шафарика, однимъ изъ учениковъ нашихъ первоучителей, свидѣтелемъ дѣяній и предпріятій св. Константина, имѣвшимъ даже подъ рукою записки его (Památ-ky dřevn. písemn. jihosl.— Žiw. Sv. Konst. Přip. IV) читаемъ, по поводу его путешествія въ хазарскую землю:

«Абїє же поути се кть, и Херьсона дошьдь.... и обрѣт же тоу еваггеліе и псалтирь роушькыми писмены писано, и чловѣка обрѣть глаголюща тою бесѣдою, и бесѣдовавь сь нимь, и силоу рѣчи прїємь, своей бесѣдѣ прикладае различїй писмень, гласнаа и сыгласнаа, и къ богоу молитвоу дрьже, и выскорѣ начеть чисти и сказовати» (Жит. св. Конст. § VIII).

По Ассемани и Добровскому, Шафарикъ относитъ путешествіе Кирилла къ Хазарамъ, къ 840 году (Sl. Alt. II. 473. Anm. 1); другіе принимаютъ 858 годъ (Бодянскій,

о врем. происх. Слав. письм. 349); во всякомъ случать оно предшествовало водворенію Рюрика въ Новгородть. Теперь, что такое эти русскія письмена; что такое этотъ человть говорившій русскою бестрою?

Шафарикъ думаеть что «слово русскій употреблено здъсь еще въ томъ значении, въ какомъ оно слышалось около 857 года (зачъмъ именно около 857-го?) и относится не къ Славяно-Руссамъ, а къ варягамъ-Руси въ Тавріи, преемникамъ готскаго богослуженія. Здёсь русскія письмена суть письмена готскія» (тамь же, Připom. IV). Объ этой новой, до-Рюриковской, таврической, готской, да еще въ добавокъ и христіанской варяжской Руси, онъ не даетъ объясненія; къ утвержденнымъ на внутреннихъ и палеографическихъ примътахъ возраженіямъ г. Бодянскаго (стр. 100), я имью прибавить следующее: если Кириллъ могъ бестдовать съ херсонскимъ Русиномъ (мнимымъ Готомъ), безъ предварительнаго изученія его языка («и чловъка обръть глаголюща тою бесъдою, и бесъдовавь сь нимь, и силоу рѣчи прїемь»), значить онъ уже зналь по готски, до путешествія къ Хазарамъ; а тогда зналь и переводъ св. писанія Вулфилы; следовательно ему готскому чтенію учиться не приходилось (срвн. Apxien. Макарія Ист. Христ. в Росс. 154). Что речь идеть о славянскомъ, Кириллу знакомомъ нарѣчіи, видно изъ собственныхъ словъ его біографа. Готовясь къ богословскимъ прфніямъ съ Хазарами, Кириллъ «Херьсона дошьдь, наоучи се тоу жидовьскои беседе и кнігамь, осьмь чести преложь грамматикіе, и оть того разоумь вьспріемь». И туть же о самарянскихъ книгахъ: «и оть бога разоумь пріемь

чисти начеть книгы бес порока». Здёсь явно изученіе незнакомаго, неразумнаго языка; срвн. въ еврейскорусскомъ словарѣ 1282 года: «рѣчь жидовьскаго языка, преложена на Роускоую, неразумно на разоумъ» (Экс. болг. XII, 193). О русской бесёдё не говорится въ Житіи «разоумь пріемь», а «силоу рѣчи пріемь», выраженіе которымъ и въ наше время можно означить усвоение себъ одного изъ нарѣчій уже знакомаго языка. При извѣстной ръчи — письмена неизвъстныя; отсюда выраженіе Житія: «своеи бестдт прикладае различи письмень, гласнаа и сыгласнаа, и выскоръ начеть чисти и сказовати». Объясняться съ Русиномъ Кириллъ могъ безъ труда и при первой встрече; читать его книги онъ могъ не иначе какъ приложивъ къ своей, болгарской беседе, различе русскихъ письменъ отъ бывшихъ въ употребленіи у крещеныхъ Болгаръ, то-есть греческихъ (Чернор. Храбръ).

Подъ вліяніемъ той же норманской системы, налагающей свое veto на уясненіе какого бы то ни было памятника древне-русской или до древней Руси относящейся славянской письменности, ученый и многоуважаемый авторъ монографіи «о времени происхожденія Славянскихъ письменъвынужденъ объявить мѣсто Житія о русскихъ письменахъ, вставкою или подлогомъ. Онъ приводитъ, съ одной стороны, для примѣра, перенесенный изъ Житія въ псковскую Палѣю XV вѣка и тамъ разукрашенный сказъ о томъ что грамота русская «никимъ же явлена, но токмо самемъ Богомъ вседержителемъ» и далѣе: «явилася Богомъ дана въ Корсоуне Роусиноу, отъ него же наоучися филосовъ Костянтинъ, и отоудоу сложивъ и написалъ книгы Роускымъ гласомъ»;

съ другой, объясняетъ что, принадлежи мѣсто о русскихъ письменахъ составителю самаго Житія, онъ самъ бы себѣ противорѣчилъ, представляя вскорѣ за тѣмъ (то-есть за повѣствованіемъ о пребываніи въ Херсонѣ) разсказъ о посольствѣ Ростислава въ Царьградъ, и тутъ же объ изобрѣтеніи славянской азбуки, уже до того, по собственнымъ же его словамъ, отысканной Константиномъ въ Козарѣхъ (91 — 101).

Мъсто о русскихъ письменахъ находится во всъхъ извъстныхъ спискахъ Житія св. Кирилла, представляющихъ противни съ древне-болгарскаго подлинника. Изъ этихъ списковъ только два: Московскій и Львовскій II русскаго происхожденія. Списки: Рыльскаго болгарскаго монастыря (по которому напечатано Житіе) и Львовскій І, Сербскаго извода; съверо-угорскій и Ватиканскій XVI — XVII ст. не опредълены; но въроятно также составлены не подъ русскимъ вліяніемъ (срвн. Бодянск. 39). Откуда же во всъхъ вставка явно обличающая русское происхожденіе? Неужели изчезли всѣ списки прямо восходящіе къ первоначальному древне-болгарскому Житію; уцѣлѣли только передающіе искаженный русскою вставкою оригиналь? Не принадлежить же вставка эта болгарскимъ или сербскимъ переписчикамъ; тъ скоръе бы выпустили изъ подлинника, нежели приняли въ свои списки, мъсто Житія повидимому утверждающее за русскимъ письмомъ его первенство надъ славянскимъ.

Главною причиною позднѣйшей вставки о русскихъ письменахъ г. Бодянскій считаетъ желаніе объяснить откуда въ Кириль знаніе языка славянскаго, который здѣсь разумъется подъ именемъ Рускаго, тъмъ болъе что на Константина и брата его по большей части смотръли, какъ не на Славянъ (о ор. пр. сл. п. 101). Но мнимая вставка объясняетъ только что Константинъ зналъ по славянски (ибо бесъдуетъ съ Русиномъ безъ предварительнаго изученія его языка), а не откуда зналъ. Да и къ чему же было прибъгать къ изобрътенію этихъ русскихъ письменъ, этого евангелія и псалтыря писанныхъ русскими буквами, когда для достиженія предполагаемой цъли было совершенно достаточно одной бесъды Константина съ Русиномъ? Всего же легче и проще было отнести знаніе въ Кирилът славянскаго языка къ его рожденію въ полу-славянской Селуни, обстоятельству которое могло быть забыто другими (Бодянск. l. с.), но не сочинителемъ вставки, имъвшимъ подъ рукою второй § Житія.

Другою, косвенною цёлью подлога считается патріотическая ревность къ прославленію русской народности. Это миёніе (срвн. тама же, 350) основано на той нев'врной мысли что слова Житія о русскихъ письменахъ, будто бы предполагають заимствованіе Константиномъ своихъ письменъ отъ Русина; и Шафарикъ (Památky hlaholsk. pisemn. XXIII — XXV) и г. Бодянскій отв'вчають зд'всь не мысли самаго подлинника, а какимъ то, изъ его словъ выводимымъ произвольнымъ заключеніямъ. Если бы мнимый авторъ подлога им'єлъ ц'єлью произвести кириллицу отъ древн'єйшихъ русскихъ письменъ, онъ сд'єлалъ бы, по прим'єру Пал'єн, новую вставку въ томъ м'єст'є гд'є говорится объ изобр'єтеніи славянскихъ письменъ Константиномъ, по возвращеніи изъ хазарскихъ земель; но сказаніе объ изобр'є-

теніи осталось нетронутымъ. Константину открываеть славянскую грамоту самъ Богъ, въ следствие молитвы (Житіе § XIV); о русскихъ письменахъ нѣтъ и помину. Вся эта исторія эпизодическій фактъ и не болье; такой же эпизодическій фактъ какъ исторія о самарянскихъ книгахъ. Біографъ св. Кирилла вносить и ту и другую въ свое Житіе, во первыхъ потому что онъ зналъ о нихъ, или какъ очевидецъ, или, что въроятнъе, по запискамъ самаго Константина; во вторыхъ, потому что и та и другая равно служатъ къ прославленію философа: «и дивляахоу се емоу, бога хвалеще». Но дело на этомъ и кончилось. Житіе не упоминаеть о русскихъ письменахъ, въ разсказѣ объ изобрѣтеніи славянскихъ, по той причинъ что Кириллъ (даже допустивъ что онъ снялъ и сохранилъ у себя снимокъ съ этихъ письменъ) не думалъ полагать ихъ въ основаніе своему новому алфавиту, такъ какъ они безъ сомненія показались ему, на греческой письменности воспитанному грамотью, неуклюжими и неудобными. Въ Венеціи, по поводу прѣній о такъ называемой триязычной ереси, Кириллъ высчитываетъ народы книгы оумбюще: «явб же соуть си: армены, перси, авазгы, ивери, соугды, готеи, обри, турьси, козари, аравляне, египты и ины мнози» (Жите § 16), но о Руси не упоминаетъ, не смотря на сказанное въ § VIII. потому что въ IX веке Русь была народомъ вполне и по преимуществу языческимъ; да и нельзя было назвать книгами уединенную никому не извъстную, двумя только, въроятно крайне недостаточно переведенными отрывками, ограниченную попытку преложенія книгъ, случайно обрътенную въ Херсонъ.

Въ чемъ же состоитъ противоръчіе о которомъ говорить г. Бодянскій?

Въ томъ ли что указаніемъ на существованіе русскихъ письменъ, до изобрътенія Кирилломъ славянскаго алфавита, составитель Житія какъ будто умаляеть заслуги философа? Но Черноризецъ Храбръ дѣлаетъ тоже самое; «Прѣжде оубо, говорить онъ, словене не имеху книгъ, ну чрътами и рѣзами чьтѣху и гатааху, погани суще»; это сознаніе всеизвъснаго историческаго факта не мъщаетъ ему признать Кирилла изобрѣтателемъ словенскихъ письменъ: «потомже - члов вколюбецъ богъ.... посла имь святаго костантина философа, нарицаемаго кирила, мужа праведна и истинна, и сътвори имъ .л. писмена и осмь, ова же по словеньстем рѣчи....» Дѣло въ томъ что руническіе алфавиты (а русскія письмена Житія безъ сомнѣнія ничто иное какъ славянскія руны) <sup>291</sup>) были слишкомъ неполны, неуклюжи, однимъ словомъ рудиментарны, чтобы удовлетворить потребностямъ той оконченной письменности которою обусловливалось приличное преложение священныхъ книгъ; вотъ почему крестившіеся Славяне «римьскыми и гръчьскыми писмены нуждааху ся писати словеньску речь безь оустроениа» (Ч. Храбрг); почему моравскіе Славяне считаются невитьющими «боуквы вь езыкь свои» (Жит. св. Конст. § XIV); почему наконецъ, за 500 летъ до Кирилла, Готоъ Вулфила положилъ не готскій руническій, а византійскій алфавить въ основание своему новосоставленному; руническими же готскими знаками воспользовался только въ той мфр какой требовало выражение несуществующихъ въ греческомъ и латинскомъ языкѣ звуковъ (см. Kirchhoff, das

Goth. Runenalphab. 50—55). Кириллъ сдѣлалъ тоже самое и остается изобрѣтателемъ славянскихъ письменъ, какъ Вулфила готскихъ.

Если ко всему вышесказанному прибавить, что кромѣ свидѣтельства черноризца Храбра о чертахъ и рѣзахъ которыми читали и гадали Славяне язычники до принятія христіанства, у насъ сохранилось современное показаніе араба эль - Недима о собственно русскомъ языческомъ письмѣ около 987 года; да и что это показаніе подтверждается Ибнъ - Фоцлановымъ о надписи на могилѣ Русинаязычника, видѣнной имъ на берегахъ Волги въ 922 году, то едвали кому вздумается, изъ непредубѣжденныхъ заранѣе изслѣдователей, отрицать логическую связь этихъ русскихъ рунъ съ видѣнными Кирилломъ въ Херсонѣ русскими письменами 202). Гдѣ же надобность укорять Житіе Кирилла ничѣмъ не доказанною, ни на какой палеографической или иной вѣроятности не основанною, Шафарикомъ не признаваемою (Рат. dř. р. Jihosl. přip. IV) вставкою? 293).

На сколько мит кажется, прінсканное норманскою школою argumentum a silentio можеть быть обращено съ большимъ правомъ противъ собственнаго ея ученія. Отношенія германскаго и вообще западно-европейскаго міра къ скандинавскому не тт что Грековъ къ русскимъ славянамъ до второй половины ІХ втка; отъ Эйнгарда до поздити шихъ лт писцевъ, Норманны народъ всеизвт ный на западт. Почему же ни до, ни послт призванія, не находимъ мы у этихъ лт тописцевъ и слт да русскаго имени для мнимой шведской Руси? Почему не знають о шведской Руси ни Vita Anskarii, ни Адамъ бременскій, ни исландскія саги? Откуда, съ другой стороны, это, никакими случайностями не объяснимое молчание скандинавскихъ источниковъ о Рюрикъ и объ основании русскаго государства? Но здъсь (и я консчно не могу лучше завершить этой главы и вообще всей моей книги) я уступаю мъсто моему знаменитому предшественнику и руководителю Эверсу:

«Ослепленные великимъ богатствомъ мнимыхъ доказательствъ скандинавскаго происхожденія Руси, историки обращали слишкомъ мало вниманія на то, что въ древнёйшихъ письменныхъ памятникахъ Сёвера, не находится и намёка на дёйствительность подобнаго факта. Мнё кажется это обстоятельство стоить тщательнаго изследованія, особенно въ отношеніи къ источнику нашихъ первыхъ и достовтрнёйшихъ евёдёній изъ Скандинавіи.

Снорри Стурлесонъ жилъ долго при шведскомъ и норвежскомъ дворахъ; подъ конецъ, въ качествѣ Лагманна, въ своей родинѣ, Исландіи, гдѣ онъ былъ умерщвленъ въ 1241 году, то-есть около 130 лѣтъ послѣ смерти Нестора. Любопытно и не разъ уже замѣчено до какой рѣдкой степени научнаго образованія достигли съ Х вѣка обитателя этого суроваго острова и какъ они умѣли узнавать о дальныхъ земляхъ и народахъ, не исключая новгородскихъ и кіевскихъ Славянъ, съ которыми Норманны вообще вступили такъ рано въ близкія отношенія. Что Снорри повѣствуетъ намъ древнѣйшаго о Руси, совершилось около 250 лѣтъ до него. Откуда зналъ онъ о томъ? Не изъ однѣхъ пѣсней скальдовъ, пе изъ преданій, а изъ древнѣйшихъ хроникъ. На одну изъ нихъ, Ітадо Мundi, онъ случайно ссылается при повѣствованіи о принятія Владимиромъ

христіанской вѣры; это доказываетъ въ тоже время что остальные разсказы взяты не изъ нея.

Въ Исландіи, какъ извѣстно, были древнѣйшіе анналисты — Сомундъ Сигфуссонъ (1056 — 1133) и Ари Фроди (1068 — 1148). Шлецеръ кажется не вѣритъ чтобъ они когда либо писали; но въ введеніи къ своему сочиненію, Снорри объявляетъ что онъ пользовался книгою Ари Фроди. Изъ него ли, изъ Сомунда ли взялъ онъ свои русскія извѣстія, его совершенное молчаніе о Рюрикѣ доказываетъ что и эти древнѣйшіе исландскіе лѣтописцы не знали Ничего ни о какомъ Рюрикѣ. Вѣдь не забыли же бы они о немъ или умолчали умышленно?

Уже Миллеръ указывалъ на это argumentum a silentio, а Ломоносовъ находилъ въ немъ доводъ противъ скандинавскаго происхожденія Рюрика. Шлецеръ возражаеть ему ІІ, 272: «по развѣ у Шведовъ и Датчанъ былъ хоть одинъ писатель ІХ— Х вѣка? Вѣдь только послѣ долгаго времени узнали они какъ посчатливилось въ Нормандіи ихъ соотечественнику, морскому разбойнику Рольфу».

Я не знаю быль ли Ломоносовъ (конечно плохой критикъ) такъ мало свѣдущъ что отыскивалъ исторію Рюрика въ современномъ шведскомъ или датскомъ писателѣ. Но ему казалось, можеть-быть, также невѣроятнымъ какъ и мнѣ, что эта исторія — если она въ чемъ либо относилась къ скандинавскому сѣверу, не дошла путемъ преданія до какого нибудь позднѣйшаго слагателя сагъ. Дѣло то вѣдь идетъ не о какомъ нибудь счастливомъ предпріятій, извѣстномъ только тѣмъ немногимъ которые принимали въ немъ участіе и для которыхъ оно имѣло особое значеніе. Судьба

Рюрика не могла не привлечь на себя вниманія того народа къ которому онъ принадлежаль; она должна была имѣть на него и вліяніе, такъ какъ онъ выселился въ достаточномъ количествѣ чтобы силою подчинить себѣ Славянъ и Финновъ.

Никто не въ правъ возразить миъ что господство Рюрика на востокъ, могло быть также легко позабыто преданіемъ, какъ первое завоеваніе Норманнами славянскихъ и чюдскихъ земель. Я однакоже въ этомъ завоевании не сомнъваюсь; но оно не было на столько продолжительно и богато последствіями, чтобы молва о немъ могла повсюду распространиться; окончаніе же его не представлялось довольно чуднымъ и уважительнымъ чтобы лечь въ основаніе поэтическому сказанію. Но могъ ли бы родной Рюрикъ не обратить на себя вниманія людей, такъ охотно щеголявшихъ романическимъ элементомъ своей исторіи? Вѣдь посль Одина, нътъ въ древней исторіи съвера ни одного событія болье знаменательнаго, болье способнаго къ прославленію отечества. Еще бы если сага ничего не знала о Голмгардъ и Гардарикіи до временъ Владимира, мнъ казалось бы менте страннымъ ея молчаніе о Рюрикт. Но она довольно болтливо разсказываеть о раннихъ походахъ своихъ витязей на восточныя земли; не упоминаетъ только о трехъ братьяхъ-счастливцахъ. Норвежскій стихотворецъ Тіодольфъ былъ ихъ современникомъ; но въ сохранившихся у Снорри остаткахъ его пъсней, нъть объ нихъ ръчи, хотя и говорится о восточныхъ Вендахъ, то-есть о Руси.

Шлецеръ говорить что Шведы и Датчане узнали только послѣ многихъ лѣтъ «какъ посчастливилось въ Нор-

мандіи ихъ соотечественнику, морскому разбойнику Рольфу». Это правда; однакожъ узнали и узнали отъ самаго достовѣрнаго и свѣдущаго лѣтописателя скандинавскаго сѣвера, отъ многопомянутаго Снорри. Они можетъ быть узнали бы объ этомъ и прежде, если бы не пропали древнѣйшіе историческіе памятники. И эти то памятники сказали бодрому Лагманну о дальнемъ Рольфѣ, а позабыли о ближнемъ Рюрикѣ? 294).

Я заключаю: Снорри пользовался стверными птснями и сагами IX въка и исландскими лътописьми начала XII, въ которыхъ упоминалось о русскихъ происшествіяхъ бывшихъ въ связи съ отечественною исторіею; Снорри не говоритъ Ничего о Рюрикт; следовательно Ничего о немъ не знаетъ; следовательно Ничего о немъ не говорили и не знали и ть древныйшие скальды, слагатели сагь и льтописатели. Но общее молчаніе современныхъ и къ нимъ близкихъ писателей о замъчательномъ, всенародномъ историческомъ факть, уже само по себь даеть сильный поводъ къ подозрѣнію и даже совершенному отрицанію позднѣйшихъ свидътелей. Всего менъе, при подобномъ молчаніи, можетъ устоять ипотеза, построенная на недоразуменияхъ и неправильныхъ выводахъ и не имфющая за собой ничего кромф вполнъ заслуженной, на иномъ поприщъ, извъстности свонхъ составителей» (Ewers, Vorarb. 166 — 170).

Конецъ.

| . • |             |   |   |  |   |  |
|-----|-------------|---|---|--|---|--|
|     | 1<br>2<br>1 |   |   |  |   |  |
|     |             |   |   |  | • |  |
|     |             | · | • |  |   |  |
|     |             |   |   |  |   |  |
|     |             |   |   |  |   |  |
|     |             |   |   |  |   |  |

| ПРИМЪЧАНІЯ. |   |
|-------------|---|
|             |   |
|             |   |
|             | • |

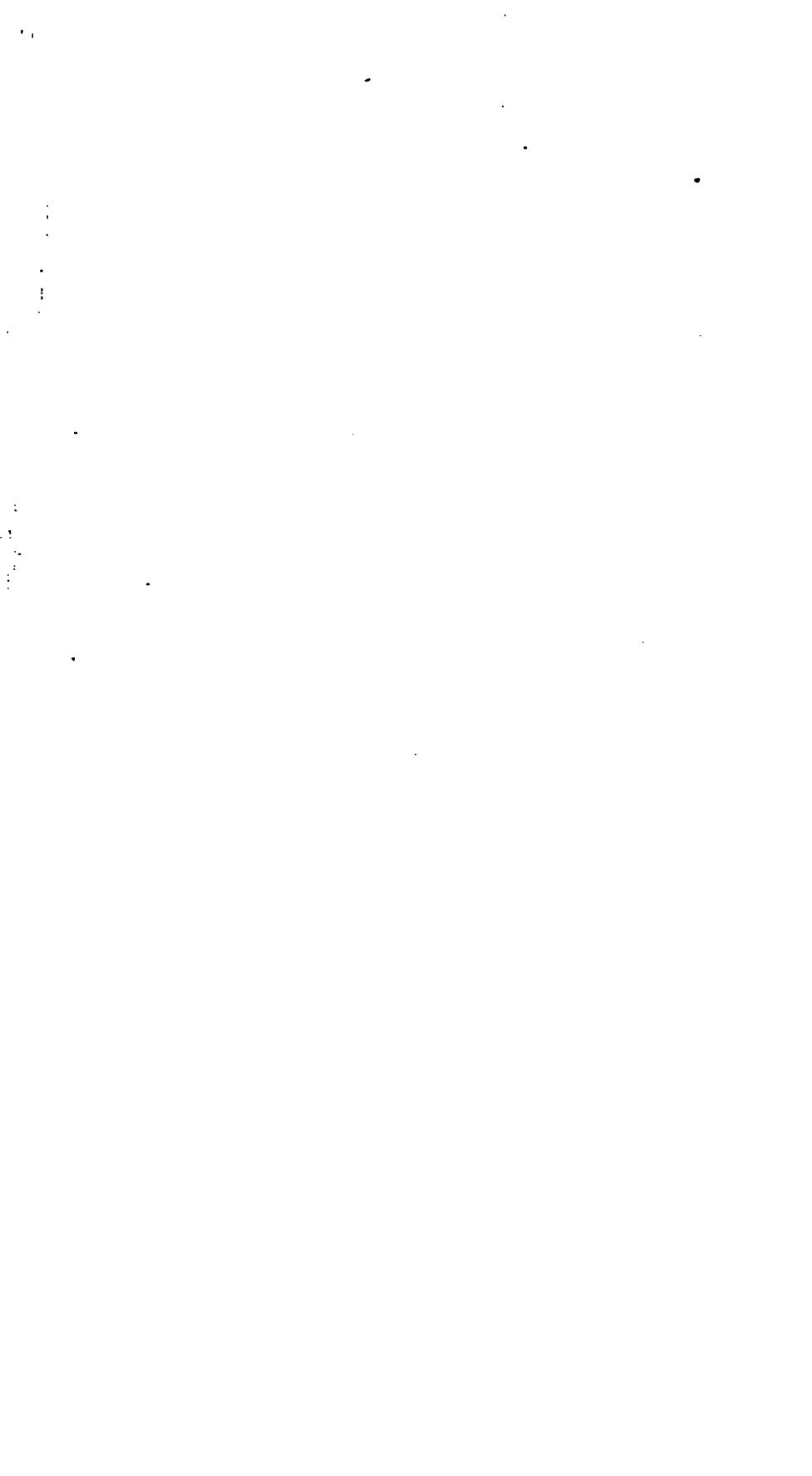

## ПРИМФЧАНІЯ.

1). Въ № № XI и XII Русскаго Въстника 1871 года, г. Иловайскій выступиль съ высказаннымъ уже отчасти скептическою школою тридцатыхъ годовъ мижніемъ, о несостоятельности сказанія льтописи о призваніп варяжскихъ князей. Оставляя въсторой ть общенаучныя соображенія, на которыхъ онъ основываеть свои воззрѣнія на нашу начальную исторію и на которыя можно найти готовые отвѣты у Шлецера, Эверса, Круга, Погодина, г. Куника и другихъ, я ограничусь нагляднымъ разборомъ только болье опредъленныхъ, самобытныхъ положеній его изслѣдованій.

Онъ говорить: «Отсюда мы имъемъ полное право предположить, что и самая легенда о посольствъ славянскихъ (то-есть новгородскихъ) пословъ за море и о призваніи варяжскихъ князей, эта легенда, выводившая начало Русскаго государства изъ Новгорода — происхожденія новогородскаго или, точнъе сказать, новогородской редакціи. Въ своемъ настоящемъ видъ она занесена въ лътописный сводъ не ранъе второй половины XII или первой XIII въка, то-есть не ранъе той эпохи, когда Новгородъ достигаетъ значительнаго развитія своихъ силь. Это было время живыхъ, дъятельныхъ сношеній съ Ганзою, то-есть съ германскими и скандинавскими побережьями Балтійскаго моря. Съ XIII въка по преимуществу сюда устремлено было вниманіе Съверной Руси, и только съ этой стороны свободно достигалъ до насъ свътъ европейской цивилизаціи. Между тъмъ южная Русь была разорена и подавлена тучей азіятскихъ варваровъ. Уже съ появленіемъ Половцевъ, то-есть со второй половины XI въка, Русскіе постепенно

были оттъсняемы отъ прибрежьевъ Чернаго моря, и торговыя спошенія съ Византіей все болье и болье затруднялись. А когда нагрянула Татарская орда, эти сношенія прекратились. Нить преданій о связяхъ Русп съ Чернымъ моремъ порвалась; между прочимъ заглохли и самыя воспоминанія о русскихъ походахъ на Касційское море, и мы ничего не знали бы о нихъ, если бы не извъстія Арабовъ. Кіевъ, покинутый князьями и лежавшій въ развалинахъ, не могъ уже спорить съ Новгородомъ, который началъ присвоивать себъ славу самаго основанія Русскаго государства. Предавіе о трехъ оратьяхъ Кіт, Щект и Хоривт есть ничто иное какъ таже попытка отвътить на вопросъ: откуда пошло Русское государство? Эта попытка конечно южно-русскаго кіевскаго происхожденія. Кіевское преданіе не знаетъ пришлыхъ князей; оно говорить только о своихъ туземныхъ, и связываетъ ихъ память съ Византіей и съ Болгарами Дунайскими. Это преданіе оттъснили на задній иланъ и не дали ему ходу стверные лттописцы, которые на передній планъ выдвинули легенду о призваніи варяжскихъ князей» (Р. Въсти. 1871. № XII, 379, 380).

Говоря о близкихъ сношеніяхъ Новгорода съ съверно-германскими племенами, въ слъдствіе ганзейской торговли, г. Иловайскій забываетъ, что не ръдко эти сношенія смънялись враждебными. Именно въ XII — XIII въкъ, столкновенія Новгорода съ Шведами принимаютъ крайне ожесточенный характеръ (см. перв. Новг. лют. подъ 1134, 1141, 1164, 1184, 1201 гг.); 1240 годь ознаменованъ великой побъдою Александра Невскаго. Извъстно, съ другой стороны, что въ этихъ же XII — XIII въкахъ, Варягами для Новгородцевъ были уже исключительно одни Норманны. «Въ тоже лъто (1184) рубоша Новгородьцъ Варязи, на Гътъхъ Нъмъцъ, въ Хоружьку и въ Новотържьцъ; а на весну не пустиша изъ Новагорода своихъ ни одиного мужь за море, ни съла въдаша Варагомъ, нъ пустиша ѝ безъ мира». При подобнаго рода отношеніяхъ между обоими племенами, кажется трудно допустить, чтобы русскому лътопислу того времени пришло на мысль, для прославленія

своей народности, вывести свой русскій княжескій родъ отъ этихъ . Варяговъ — Шведовъ, въковыхъ враговъ Новгорода, самихъ же Шведовъ выставить воспріемниками русской державы.

Замътимъ еще, что въ томъ видъ, въ которомъ дошла до насъ лътопись (по мизнію г. Иловайскаго въ новгородской передълкъ), призванные варяги не отдъляются въ ней отъ Руси; отъ варяговъ переходить и самое имя Руси на славянскія племена. Но если начальная (кіевская) літопись варяговъ не знала; если они плодъ воображенія новгородскаго составителя, желавшаго вывести своихъ предковъ изъ Скандинавіи, то конечно тому же составителю принадлежать и слова: •Сице бо ся зваху ты Варязи Русь, яко се друзін зовутся Свое, друзін же Урмане, Анъгляне, друзін Гъте; тако и си». — «Отъ тъхъ прозвася Руская земля, Новугородьци; ти суть людье Ноугородьци отъ рода Варяжьска, преже бо была Словъни». Спрашивается: къ какому заключенію должно привести насъ это, изъ теоріи г. Иловайскаго прямо вытекающее предположеніе? Для Нестора — или незнавшаго кто были его варяги — Русь, или чуявшаго (какъ будетъ показано въ своемъ мъстъ) ихъ общее съ призывавшими племенами славянское происхождение, было естественно отнести къ нимъ честь русскаго имени; но что же означали для новгородскаго составителя басни о призваніи, имъ же самимъ внесенныя въ льтопись XIII въка слова: «А Словънескъ языкъ и Рускый одинъ, отъ Варягъ бо прозвашася Русью, а первъе от Словъне • ? Очевидно, что словенскій языкъ не отличенъ отъ шведскаго.

Въроятно самъ г. Иловайскій усмотръль, что, взятая съ этой точки зрѣнія, его критическая оцѣнка лѣтоциси представляетъ значительныя неудоо́ства. Въ новой статьѣ о норманнизмѣ, помѣщенной въ № № XI и XII Русскаго вѣстника 1872 года, онъ утверждаетъ что «въ первоначальномъ своемъ видѣ легенда о призваніи князей не смѣшивала Русь съ Варягами» и далѣе, что «первоначальная лѣтописная легенда имѣла только династическій оттѣнокъ, то-есть говорила о призваніи князей отъ Варягъ, а

существованіе народа Варягоруссовъ есть домысель болье поздней редакців» ( $P.\ B$ ъсти.  $T.\ 102,\ M$  12, 506).

Я не знаю, до какой степени можно признать за изслъдователемъ право открывать новыя редакціи льтописей, по мъръ могущихъ встрътиться на пути его историческихъ затрудненій. Вообще умышленныя искаженія письменныхъ памятниковъ, преднамъренныя интерполаціи и т. п. весьма ръдкое палеографическое явленіе; систематическая переработка лътописи, постепенное однить списывателемъ послъ другаго, ея основныхъ положеній, безпримърный, неслыханный фактъ; да и въроятно ли, чтобы до насъ не дошло ни одного списка ни первой (кіевской), ни второй (новгородской), редакцін, а только одни экземпляры третьяго свода? Но допустивъ эту необъяснимую и г. Иловайскимъ не объясняемую случайность, не въ правъ ли мы спросить у него когда, гдъ, къмъ и по какому поводу произведено это второе по первому извращение древней лътописи? По принятой г. Иловайскимъ спстемъ, оно должно быть отнесено къ Руси съверной, новгородскосуздальской, въ XIV — XV въкъ. Но въ эту эпоху, еще болъе чъмъ въ предъидущую, Варягами называются одни Шведы-Норманны; выводя отъ нихъ свою варяжскую Русь, составитель втораго искаженія льтописи сознаеть (какъ уже сказано о первомъ, со словъ г. Иловайскаго) невозможное тождество словенскаго н шведскаго языковъ. «А Словънескъ языкъ и Рускый (варягорусскій, шведскій) одинъ.

Г. Иловайскій (Р. В. 1871 г. № X II, 374) указываеть на внесенный Несторомъ въ свою льтопись, древньйшій хронологическій перечень: «А отъ перваго льта Михаилова до перваго льта Олгова, Рускаго князя, льтъ 29; а отъ перваго льта Олгова, понеже съде въ Кіевь, до перваго льта Игорева льтъ 31; а отъ перваго льта Игорева до перваго льта Святославля льтъ 33, а за тыть говорить: «Въ этомъ хронологическомъ перечны начало Руси ведется не отъ призванія Варяговъ, а отъ той эпохи, когда Русь ясно, положительно отмычена византійскими историками.

Ватъмъ хронистъ прямо переходитъ къ Олегу. Гдт же Рюрикъ? И почему такое повидимому замъчательное лице, родоначальникъ усскихъ князей, не получилъ мъста въ означенной хронологіи? Иы въ этомъ случать допускаемъ только одно объясненіе, а именю: легенда о Рюрикъ и вообще о призваніи князей не принадлекитъ тому же лицу, которое записало означенный хронологическій перечень. Эта легенда занесена собственно въ льтописный сводъ, и слъдовательно принадлежитъ позднъйшей редакціи сравнительно зъ упомянутымъ перечнемъ».

Что этотъ перечень древнъе лътописи и внесенъ въ нее саимъ Несторомъ, уже давно доказано Погодинымъ (Изслъд. I, 93); что въ немъ не упомянуто о Рюрикъ, объясняется весьма гросто его чисто-кіевскимъ, мъстнымъ характеромъ; да и самый времянникъ Несторовъ есть ничто иное какъ кіевская автопись повъсть времянныхъ льтъ, откуду есть пошла Руская земля, сто въ Кіевъ нача первъе княжити и откуду Руская земля стала эсть». О Рюрикт и новгородскихъ дтлахъ въ ней говорится только зъ той мъръ, какая была необходима для придачи одной общей осмовы исторіи словенорусскаго илемени. Для варяжскаго вопроса та хронологическая таблица особенно важна потому что, вопреки инънію г. Иловайскаго будто бы «кіевское преданіе не знаетъ гришлыхъ князей», она, независимо отъ Нестора и разумъется еще до него, указываеть на Олега какъ на пришлаго князя. Элегъ принялъ Рюриково княжение въ 879 году, т. е. 27 лътъ юсл $\pm$  перваго л $\pm$ та Михаилова (по Нестору, ви $\pm$ сто  $842^{10}$  — 352 г.); между тъмъ хронологическій перечень полагаетъ между имъ и Михаиломъ, не 27, а 29 годовъ, потому что признаетъ Элега русскимъ кияземъ (въ его смыслъ кіевскимъ), только со ня его водворенія въ Кіевъ, въ 881 году (л. 6390, выставленюе въ другихъ спискахъ льтописиси, въ лаврентьевскомъ, здъсь вривищемъ, не находится) т. е. «понеже съде въ Кіевъ» (поінже — επεί, postquam; поневаже въ Остром. εξ ετε, е quo; ж. Miklos. Gloss. palaeosl.). До 881 года Олегъ быль для

составителя перечня чужниъ, варяжскимъ или даже новгородскимъ династомъ; въ этомъ году пришлый въ Кіевъ варягъ становится княземъ туземнымъ, русскимъ.

Далъе г. Иловайскій считаетъ Рюрика и братьевъ его лицами легендарными, миническими; изобрътеніемъ (можеть быть и не сознательнымъ) съвернаго лътописца (Р. Въсти. 1871 Ж XII, 374, 413). Я не нахожу въ лътописи никакихъ признаковъ легенды или мина. Богухваль выводить своихь ляшскихъ князей отъ Крака, жившаго въ эпоху царя Асуера; за нимъ другой Кракъ и Ванда. Послъ Ванды междуцарствіе до временъ Александра великаго; потомъ избраніе Лешка и отъ него до Пяста, непрерывный рядъ польскихъ князей изъ рода Лешкова. Григорій турскій производить своихъ Франковъ отъ Франсіона, Гекторова сына. Густинская льтопись упоминаеть о Русь, сынь Леховь; другія басни знають о Словенъ и Русъ. Что же нашъ мнимый повгородскій літописець? Князю совершенно достовітрному, второму кіевскому князю Игорю, онъ навязываетъ — не въ прадъды, не въ дъды, а въ отцы — какого то небывалаго Шведа, тогда какъ имя Игорева отпа было въроятно извъстно во всей Руси. Къ этому, изобрътенному для прославленія Новгорода, шведскому Рюрику, воображаемая съверная лътопись относится съ полнымъ равнодушіемъ; она не только не знаетъ о легендарныхъ, т. е. баснословныхъ подробностяхъ его происхожденія, но не намекаеть даже ни на одинъ какой нибудь подвигъ его воинской или гражданской дъятельности. Гдъ же тутъ легенда? гдъ мивъ?

Тройственное число призванных варяжских оратьевъ—князей, имъло бы, при других доказательствах ихъ легендарности, болъе уважительное значение. При своей уединенности, оно остается случайнымъ историческимъ явлениемъ. Около эпохи призвания, намъ извъстны три князя у Моравлянъ: Святополкъ, Ростиславъ и Коцелъ. Или они тоже миеическия личности?

2). «Ему вообще какъ то неловко въ славянскомъ мірт», говоритъ Шафарикъ о Шлецерт (Sl. Alt. II. 111). «Онъ не

зналъ слишкомъ твердо нашихъ лътописей, и не сравнивалъ послъдующихъ извъстій съ первыми» (Погод. Изсл. III, 161, прим. 302).

- 3). Срвн. Miklosich, Gloss. palaeosl. v. быль.
- 4). Въ поэмъ Ludiše a Lubor встръчаемъ прилагательное jarobujný: «Vskoči na oř jarobujný» (ruk. Kralodv. 39).
- 5). У итальянцевъ, въ обратномъ смыслъ: clarus chiaro; sclavus schiavo и т. и.
- 6). О происхожденій слова въно отъ глагола вънити (vendere) см. Солов. Ист. Росс. І, прим. 63.
- 7). О гривнъ см. любопытное разсуждение Корецкаго въ Труд. Общ. Ист. и древн. Росс. IV, I, 223.
- 8). У Сахарова (Сказ. святочн. п. 16, 2.) конецъ этой пъсни слъдующій:

Онъ точить свой булатный ножь, Котель кипить горючій, Возль котла козель стоить, Хотять козла зарьзати. Ой коліодка, ой коліодка!

Приводимое Снегиревымъ чтеніе г. Срезневскаго «ой каліодка» правильніте. Обрядъ совершенно сходный съ описаннымъ въ этой пітсни, встрічаемъ у древнихъ Пруссовъ. «Quem sacrificandi hirci morem Sudavii.... ad hunc diem (licet manifestè non ausint prohibente eorum nesas pio principe Alberto) observare dicuntur» (Johannes Funccius in Comm. ad Chronol. ad ann 1217). Еще въ XVII вікть воспрещалось козлопоклоненіе «die Bockheiligung» прусскимъ уставомъ. См. Hartknoch de reb. Pruss. XI. 174—179.

9). Между лаконскою Артемидою и таврическою есть несомнивная, тысная связь (см. Creuzer, Symbol. II. 128. Anm. 173. — O. Müller, Dorier I. 386); таврическая же Артемида (у Страбона l. VIII. 315: παρωένος, cfr. l. V. 262. — У Амм. Марцелл. l. XXII, 315: Orsiloche, русалка? — У Вацерада, Маt.

- verb. Dewana) извъстна во Өракін подъ именемъ Вє́νδις (вендской?) богини. «Βένδις» ή Άρτεμις, Θρακιστί παρὰ δὲ Άληναίοις έρρτη Βενδιδία» (Hesych.). Въ Виенніи, близкой по родственнымъ отношеніямъ къ греческимъ черноморскимъ колопіямъ, одинъ изъ мѣсяцевъ года именовался Вєνδιαῖος; у Грековъ Άρτεμίσιος (Thes. Gl. l. v. Βένδις).
- 10). Въ томъ же смыслъ употребляеть слово fe oh англосаксонская поэма о рунахъ: «Fe oh byth frofur fira gehwylcum» (Geld ist Trost fur jeden Menschen). «Fe oh heisst ursprünglich Vieh, dann aber pecunia, gerade wie sich das lateinische Wort von pecus gebildet hat: wobei anzumerken ist, dass auch fé und pe—cus ursprünglich zusammen zu fallen scheinen» (W. Grimm, üb. deutsche Run. 217—236).
- 11). См. Амміана Марцелл. о Квадахъ (17, 12) и объ Аланахъ (31, 2). «Itaque confestim Avarico ritu iusiurandum (chaganus) ad hunc modum praestitit. Ense educto, sibi et Avarum genti dira est imprecatus, si quid mali comminisceretur Romanis in eo, quod pontem super Sao flumine facere susceperit, ut ipse et universa gens ad internecionem usque ferro periret» ὑπὸ ξίφους μὲν αὐτός τε καὶ τὸ Ἀβάρων ἄπαν ἀναλωβείη φῦλον (Menandr. ed. Bonn. 335). Эта аварская клятва равносильна нашей «будеть достоинъ своимъ оружьемъ умрети» (Игор. дог. Лавр. 22.).
- 12). Шегренъ ( $Mem.\ de\ l'Ac.\ Imp.\ d.\ sc.\ VI.\ Ser.\ T.\ II.\ 6^{me}\ Livr.\ 563 592$ ) написаль цълое разсуждение о Лудъ; «das Wort ist nicht slawonisch», говоритъ онъ. Увъренности много.
- 13). «κατακτεινομένους εν τοῖς πολέμοις». Въ средневъновомъ греческомъ языкъ πόλεμος всегда praelium, pugna.
- 14). «Hinter den Karpathen schikte man ein in Blut getauchtes Schwert herum, um zu bezeichnen, dass derjenige, welcher nicht in die Reihe der Krieger einträte, in ewige Sklaverei verfallen würde» (Wierzbiec I. 3, ap. Macieiowsk. Sl. Rg. I. 188). Въ этомъ аллегорическомъ славянскомъ обрядъ, какъ и у насъ, въчное, т. е. замогильное рабство, является казнію трусовъ.

- 15). У Ярослава на 40 т. туземнаго войска, всего 1000 варявъ (Лавр. 61).
- 16). Карамзинъ (III, 83) полагаетъ, что участіе Руси въ ходъ Эстовъ и Кореловъ противъ Сигтуны было не важно, когда временные лѣтописцы наши о томъ не упоминаютъ. Между тѣмъ зедскіе источники указываютъ на Русь (см. Kruse, Urgesch. esthn. VStam. 562. Anm. 2); а Далинъ говоритъ о вывезеныхъ изъ Сигтуны въ Новгородъ вратахъ Корсунскихъ (Карамз. II, прим. 85.—Срвн. Аделунгъ, Корсунск. ер. 151—156, чим. 392).
- 17). «Qui sunt in captivitate apud eos, non omni tempore, ut ud gentes alias, in servitute tenentur, sed certum eis definitur mpus, in arbitrio eorum relinquendo, si oblata mercede velint dein verti ad suos, aut manere apud ipsos liberi et amici » (Mauricii  $rateg. \ XI. \ 5$ ). О Руси X въка Ибнъ Даста замъчаетъ: «съ бами обращаются хорошо» (Хвольс. Извъст. и пр. 36). Срвн. коны Франковъ (lex Sal. Guef. X. § 1), Норвежцевъ (Frostaingslag IV. 13), Шведовъ (Ostgötalag Vins. c. I. — Skåne- $(g \ V)$  о рабахъ. О неслыханномъ примъръ германскаго варварва свидътельствуетъ посланіе Папы Григорія къ Бонифацію: oc quoque inter alia crimina agi in partibus illis dixisti, quod idam ex fidelibus ad immolandum paganis sua venundent mancipia»  $m{pist.}$  Bonif. 25). Гриммъ (DRA. I. 339) подозръваетъ, что кандинавы мътили своихъ рабовъ разръзываніемъ ноздрей: «sordi 1 that är trels merk och ei frels mans. (denn geschlichtete nase knechts zeichen und nicht freien mannes).
  - 18. Срвн. Солов. ист. Росс. I, прим. 437.
- 19). Впрочемъ эти шалвары были обычны едвали не у той лько черноморской или приволжской Руси, которую видълъ інъ-Даста и которая могла усвоить себъ нъкоторыя обыкновенія хъ тюркскихъ племенъ, между которыми она жила уже съ давъхъ лътъ.
  - 20). Конечно, славянскія племена были чужды звърству и

необузданной кровожадности германскихъ народовъ; не признавая войны единственною цълью своей жизни, они въ самой войнъ были доступны чувствамъ сострадавія и великодушія; Славой просить Забоя о пощадъ разбитыхъ и помилованія просящихъ «Aj Záboji bratrie! juž nám nedaleko hory, a juž hlúček vrahóv, i ti žalostivo prosie» (Ruk. kralodv. 49). Странно было бы между тыть ожидать отъ народа языческаго и грубаго, несовитстной съ суровою историческою эпохою, мягкости нравовъ и г. Куникъ (Beruf. II. 368, 369) узнаеть совершенно произвольно Норманновъ въ Руси 865 и 944 годовъ, по греческимъ описаніямъ ея жестокости. Въ этихъ описаніяхъ не должно упускать изъ виду, съ одной стороны, обычную Грекамъ страсть къ преувеличенію; съ другой, особое ожесточение съ какимъ всъ язычники поступали съ плънными христіанами, преимущественно съ священно-служителями. Что Левъ грамматикъ (ed. Bonn. 324) о Руси 941 года, то самое говоритъ Прокопій о Славянахъ 550-го: «Obvios autem non ense, non hasta, non alio quoquam usitato necis genere conficiebant, sed depactis valide in terram sudibus praeacutis, miserorum sedes multa vi infingebant, et infixas inter nates palorum cuspides adigentes adusque viscera, illis vitam extorquebant. Praeterea desosis humi lignis quatuor crassioribus alligabant hi Barbari eorum, ques ceperant, manus ac pedes; deinde capita sustibus assidue tundendo, veluti canes, aut serpentes, aliudve ferae genus mactabant. Alios cum bobus et ovibus, quas in patriam abducere non poterant, in tuguria compactos, immisericorditer cremabant. Ita Sclaveni illos, in quos incidebant, necare erant soliti» (Procop. de b. g. ed. Bonn.  $II,\ 444,\ 445)$ . Такими же красками описана жестокость Сэрацынъ въ войнахъ съ Греками, въ письит патріарха Николая къ калифу; Сарацыны, говорить онъ, не рубять головь христіанскихъ пленниковъ, а зарезывають ихъ какъ животныхъ, или, привязавъ къ столбу, стръляютъ въ нихъ для потъхи камнями или стрълами (Spicileg. roman. T. X. P. II. Ep. CII. p. 378).

21). Защищаемое нъкоторыми новъйшеми историками мнъніе,

будто бы Рюрикъ первоначально поселилси въ Ладогъ, основательно опровергнуто Калайдовичемъ въ статьъ подъ заглавіемъ: «Разысканіе о пришествій Рюрика въ Ладогу» (Труды Общ. ист. и древи. Росс. І, 115—129). Впрочемъ, можно допустить, безъ затрудненія, что до окончательнаго водворенія въ Новгородъ, Рюрикъ, срубившій, тотчасъ послѣ призванія, городъ Ладогу (Лавр. 8, прим. аа), безъ сомнѣнія для защиты противъ изгнанныхъ въ 862 году варяговъ-Норманновъ, жилъ сначала чаще въ пограничной крѣпости, чѣмъ въ центрѣ своихъ новыхъ владѣній, Новгородѣ. Да и вообще значеніе призванія опредѣляется менѣе названіемъ того или другаго города, чѣмъ словами: «и прінидоща къ Словеномъ первое» и старшинствомъ Рюрика.

22). Шлецеръ думалъ «что Новогородцы, Кіевляне и всъ прочіе народы сего государства, назвались Руссами послъ пришествія Варяговъ» (Нест. І, 603); слідовательно и Чюдь, Меря, Весь и т. д. Въ другомъ мъстъ (тамъ же, 681) онъ понимаетъ финскія племена подъ названість Славянь, а Руссами зоветь  $\cdot$  однихъ только Норманновъ (тамъ же, 703 и гл. I, 6). Кругъ (Forsch. I. 210) прямо говорить: «Вст народы, состоявшіе подъ властію русскихъ князей и образовавшіе новое государство, Славяне, Чюдь и т. д., приняли въ последствии знаменитое русское имя». Желательно бы знать на какихъ доказательствахъ основано это мнъніе. Гдъ, къмъ и когда прилагается имя Руси финскийъ народностямъ? Какимъ образомъ принявшіе отъ Шведовъ русское имя финскія племена, зовуть русскихь Славянь не Русью, а Вендами Wānālaiset? Когда и въ слъдствіе какихъ историческихъ случайностей, утратили Финны, Эсты и пр. имя Руси? Какимъ образомъ могъ Несторъ писать о Чюди своего времени: «Русь, Чюдь и вси языци», если Чюдь стала Русью тотчасъ послъ призванія варяговъ? Я не спорю, что при норманскомъ взглядъ на начало русскаго государства, совершенно непонятно почему имя Руси переходить на одни только славянскія племена; но отыскивать ключь этой загадки я предоставляю ревнителямъ норманскаго мижнія.

- 23). «Того же льта (1228) побъди Пургаса Пурешевъ сынъ съ Половци, и изби Мордву всю и Русь Пургасову, а Пургасъ едва виаль утече» (Лавр. 192). Имя Пургаса напоминаетъ хорватское Ποργά у Константина багрянороднаго (de adm. imp. ed. Bonn. 149).
- 24). Сюда следовало бы включить и то русское племя, существованіе котораго на берегахъ Чернаго и Азовскаго морей, съ временъ незапамятныхъ (безъ сомненія какъ отрезаннаго отъ Антовъ ломтя словенорусскаго союза), делается съ каждымъ днемъ вероятнее, въ следствіе предпринятыхъ по этому предмету въ новейшее время строго-научныхъ изследованій. Драгоценныя сведенія о черноморской или приволжской Руси, въ начале X века, находимъ у г. Хвольсона (Ибиз-Даста). Отсюда можетъ быть и суждено выдти окончательному решенію вопроса о началахъ Руси. Но въ положительную сферу науки, Черноморская Русь, въ настоящее время, еще не вошла.
- 25). Добровскій (у Шлец. Нест. III, 684) запъчаеть справедливо: «Симъ бо первое; симъ относится къ языку, т. е. на сей языкъ переведена библія, а не для нихъ».
- 26). Добровскій сомнівается въ подлинности этой булды, на томъ основанін что между папскими письмами нітъ письма Іоанна XIII и что, сверхъ того, это письмо относилось бы къ эпохі предшествующей нісколькими годами крещенію Руси при Владимирі (Slavin, 292). Но разві всі письма римскихъ папъ иміются на лице? Изъ нихъ не дошло до насъ и десятой доли. А что уже съ 865 года, славянское (греко-болгарское) богослуженіе принялось на Руси, было конечно извістно и въ Римъ. Основанные на хронологическихъ соображеніяхъ выводы о подлогі Пубички (Gesch. v. Boehm. III. 7), тоже не рішаютъ вопроса; затрудненія какія встрічало со стороны Регенсбургскаго капитула, учрежденіе епископства въ Прагі, достаточно объясняють почему данное папою Іоанномъ XIII обіщаніе могло быть осуществлено только при преемникть его, Бенедикть VI въ 972 году.

- 27). Ту же догадку встръчаемъ у Добровскаго, въ замъчаніяхъ сообщенныхъ Шлецеру (Hecm. III, 680).
- 28). Такихъ непонятныхъ сокращеній есть много въ літописи; напр. въ Лавр. спискъ подъ 945 годомъ: «градъ же бъ
  Кіевъ, идъже есть нынъ дворъ Гордатинъ и нифовъ». Безъ
  помощи варіанта Ипатьевскаго списка, никто бы не угадалъ слова
  Никифоровъ подъ сокращеніемъ Нифовъ.
- 29). Быть можеть слова «нарицаемін Норци, еже суть Словіне» были сначала принисаны на політ, а потомъ уже внесены въ самый тексть. Приписка, во всякомъ случать, древняя.
- 30). Почти тоже самое можно сказать о большей части изъ нихъ и въ настоящее время.
- 31). При недостаткт источниковъ, я считаю опаснымъ проводить положительныя теоріи о началахъ общественнаго быта Славянь, въ эпоху язычества; Шафарикъ и Палацкій, при всей своей осторожности, не избъгли въ посвященныхъ ими этому вопросу сужденіяхъ, ни противоръчій, ни предвзятыхъ митній. О нашихъ историкахъ можно кажется сказать тоже самое. Между тъмъ, при несомнънномъ (какъ я надъюсь доказать) существованіи у Руси наслъдственныхъ князей до варяговъ, господствующія возрънія на быть русскихъ племенъ въ ІХ въкъ должны измъниться по неволъ.
- 32). У всъхъ вообще народовъ ния земли образуется изъ народнаго; у Славянъ земля ниветъ вибств значение земли, народа, а въ извъстныхъ случаяхъ и княжескаго рода. Въ риемованной хроникъ Далимиля, 6: «V srbském iazyce iest zemie, léžto Charvati iest imie». У Нестора: «Се повъсти времянныхъ лътъ откуда пошла есть Руская земля». «Отъ тъхъ прозвася Руская земля Ноугородьци». «вся братья Руская земля» и т. д. Въ Словъ о полку Игоревъ: «О руская земля уже за Пеломянемъ еси».
- 33). О городахъ Краковъ, Вильнъ и пр., какъ религіозныхъ центрахъ, см. Mone, Gesch. d. Heid. I. 147. О городъ Nemci y Annal. Saxo ad. ann. 1017: «haec civitas, in pago Silensi

posita, ob qualitatem sui vel quantitatem, cum execranda gentilitas ibi veneraretur, ab incolis nimis honorabatur.

34). Procop. de b. g. ed. Bonn. II. 334: «Sclaveni et Antae non uni parent viro, sed ab antiquo in populari imperio vitam agunt, ac propterea utilitates et damna apud ipsos in commune vocari solent».—Constant. Porph. de adm. imp. ed. Bonn. 128, 129: «Principes vero, ut aiunt, hae gentes non habent, praeter zupanos senes, quemadmodum etiam reliqui Sclavorum populi».—Thietmar Merseb. ap. Pertz, V, 812: «His omnibus, qui communiter Liutici vocantur, dominus specialiter non praesidet ullus; unanimi consilio ad placitum suimet necessaria discutientes, in rebus efficiendis omnes concordant».—Boguphal. ap. Sommersb. II. 20: «Lechite qui nullum regem seu principem inter se, tamquam fratres et ab uno patre ortum habentes, habere consueverant».

Основываясь на этихъ свидѣтельствахъ, Кругъ (Forsch. II. 302) также допускаетъ отсутствіе князей у Славянъ въ прежнія времена: царь, князь, король—слова не славянскія. Между тѣмъ онъ приводить далѣе (ibid. 406. Anm.\*\*) извъстное мѣсто ими. Маврикія о славянскихъ князьяхъ— фуүсє и притомъ указываетъ на славянскихъ фуусє и йохоусє у Феофана, на principes, duces, reges, regulos у Эйнгарда, въ фульдскихъ и бертинскихъ лѣтописахъ и т. д.; но тѣмъ не менѣе утверждаетъ что все это ни мало не противорѣчитъ выводимымъ изъ Прокопія, Константина и Дитмара заключеніямъ, о денократическомъ устройствѣ Славянъ. Одно только оставлено въ неизвъстности, а именно, объясненіе какимъ образомъ свидѣтельства современниковъ объ управленіи Славянъ князьями, не противорѣчатъ теоріи объ отсутствіи у Славянъ княжеской власти.

35). Вотъ греческій текстъ Константина: «ἄρχοντας δὲ ῶς φασί, ταῦτα τὰ ἔΞνη μὴ ἔχει, πλὴν ζουπάνους γέροντας, καθώς καὶ αὶ λοιπαὶ Σκλαβίνιαι ἔχουσι τύπον». Въ топъ видѣ въ какомъ дошли до насъ эти слова Константина, они рѣшетельно не имѣютъ смысла. Онъ не можетъ говорить «ῶς φασί» (ut aiunt) о современныхъ ему и вполнѣ извѣстныхъ далиатскихъ Славянахъ; онъ не можетъ говорить о тѣхъ же, ему со-

временныхъ, далматскихъ Славянахъ что у нихъ нѣтъ князей (non habent), когда тутъ же разсказываетъ объ избранія ими, по внушенію крестившаго ихъ императора Василія, наслъдственныхъ князей, изъ того же, «до настоящаго дня» (рехри той уйу) существующаго княжескаго рода.

Должно полагать что, по обычаю своему, конечно странному, Константинь употребляеть здѣсь настоящее  $\mu\eta$  ёхег вмѣсто прошедшаго  $\mu\eta$  είχε. Такъ напр. онъ говорить о Хорватін до 917 года: «Exhibetque (ἐχβάλλει) equitum sexaginta millia, peditum centum millia, et sagenas octoginta, conduras centum; et sagenae quidem quadraginta viros habent (ἔχουσιν)» etc.; и туть же о Хорватів своего времени (949—952): «Et sagenas quidem nunc (ἀρτίως) triginta habet (ἔχει), conduras magnas parvasque, et equitatum peditatumque» (de adm. imp. ed. Bonn. 151). По этому слѣдовало бы читать вмѣсто: «principes vero, ut aiunt, hae gentes поп habent»— «hae gentes поп habebant», чѣмъ и объяснилось бы, иначе непонятное ως φασί— aut aiunt. Но къ какой эпохѣ отнести это извѣстіе? Ужъ не фантазируеть ли Константинъ о временахъ предисторическихъ, какъ Богухвалъ о Лехитахъ при царѣ Ассуерѣ?

- 36). Дандоло (ар. Joann. Lucium de regn. Dalm. 67) называеть кроатскаго князя судією «Chrobatorum Judex». У Сербовъ древнеславянское князь вытёснено титуломъ великаго жупана, а потомъ царя; въ житій св. Симеона (Стефана Неманы) князьями названы сербскіе вельможи (Šafar. Pam. 12, 15). Напротивъ у Чеховъ и Полабовъ, жупанами называлисъ назначаемые отъ князей сановники: «Quod ipsi principes ejusdem patris.... consensu fere omnium baronum et suppanorum suorum, universali decreto statuerunt» etc. (Dreger № 23).
- 37). Отсюда чешское выраженіе dědič—наслъдникъ. «...tak aby dotčzieny Adam y s dědiczi swymi prawem dedičznym gi na wěcznost měl a vžjwal» (Чешск. грам. 1305 г. у Бочка, V. 196. У CLXXXIV); русскія: «Съдящю бо Глъбови Гюргевичю Кыевъ

на столъ отни и дъдни» (Лавр. 153; срвн. 199. — Ипат. 4). «И Андрей тако рече, съдумавъ съ дружиною своею: лъпыши ми того смерть п съ дружиною на своей отчинъ н на дъдинъ взяти, нежели Курьское княженье» и пр. (Ипат. 16). Въ поэмъ Любушинъ судъ: «....sě vadita rodná bratry, rodná bratry o dědiny otnie» (Ruk. kralodr. 61, 62). Дъдина означала имъніе родовое т. е. принадлежавшее всему роду; вотъ почему польскіе паны (nobiles) не хотъли признать дъйствительнымъ духовное завъщаніе Казимира великаго, какъ распорядившагося родовымъ имуществомъ. Сандомирскій судія Pelkazambr и краковскій подъ-судія Wilczko de Naborow ръшили: «neminem in morte a suis propinquis aliqua posse seu potuisse relegare»; но, устрашенные королемъ Людовикомъ, отвъчали «pronunciacionem quoad Terrigenas (zemanie) fecisse, non autem quoad ducem, cum jura ducalia quoad hoc essent eis penitus incognita» (Archid. Gnesn. ap. Sommersb. II. 102). Къ отчинъ принадлежало имъніе пріобрътенное, переходившее только на дътей или ближнихъ умершаго: «Boleslaus vero dicto fratri suo Przemisloni duci donauit partem suam Terre Kalisiensis et ipsius castri Kalis, que ipsum contingebat Jure hereditario extra divisionem in perpetuum possidendam racione primogeniture» (id. ibid. 83). Изъ того же начала объясняетъ г. Соловьевъ и выраженіе Святослава о Переяславцъ: «то есть середа въ землъ моей» (*Hcm. Pocc. I, 133*).

38). Самыя гото-скандинавскія руны кажется отчасти заимствованы у Славянь. Яковъ Гримиъ (Wien. Jahrb. 1828. В. 43. Art. I. S. 40, 41) выводить изъ славянскаго источника какъ форму, такъ и названія нѣкоторыхъ изъ этихъ рунъ; напр. не соотвѣтствующихъ никакому звуку въ готскомъ языкѣ и употребляемыхъ только для численія рунъ ц и ц, очевидно тождественныхъ съ славянскими ц (червь) и ц (ци); готскія названія А ага, 1 üz, N поаг, поісг, Р регіта, также взяты отъ славанскихъ агь, иже, нашъ, фертъ.

- 39). Объ этихъ мнимо-норманскихъ словахъ и учрежденіяхъ читаемъ у Погодина: «Слова сій, въ такомъ количествъ, въ такой полнотъ, обнимая, такъ сказать, весь тогдашній кругъ правленія, не могли придти путемъ естественнымъ, вслъдствіе сообщенія, и не могли быть введены никъмъ, кромъ племени господствующаго. Если онъ скандинавскія, то и господствующее племя, которое ввело оныя въ употребленіе, Варяги Русь, было племя скандинавское» (Изслюд. II, 89) Совершенно справедливо; но при доказанномъ отсутствів норманскаго вліянія на русскій языкъ и быть, та же логика ведеть къ противному заключенію.
- 40). По свидътельству Ибнъ-Даста, Славяне сожигали мертвыхъ; Русь хоронили (изд. Хвольсона, 29, 40. См. прим. 69 и 111).
- 41). Въ компиляція церковной исторія, которою Нарбуттъ пользовался въ рукописи, читаемъ: «Postea floruit in Ducat, tantum Samogitiae, usque ad extremum tempus conversionis, scil. ad ann. 1414. Men. Jullii 28 d. qua mortuus est in villa Onkaim, ultimus Krewe Krewayto, nomine Gintowtus. No.. LXXIV. Flamen. Cum eo verum extincta est dignitas, magni olim ponderis in rebus sacris, judiciariisque, per totam terram Lethovicam: Prussiam, Lithuaniam, Samogitiam, Curroniam, Semigalliam, Livoniam, Lethigaliam, nec non Krewiczensium Russorum; qua (sic) in declinio XI seculi, incipit sensim deperire; denique tenebrae eviternae paganismi, fugientes de terra in terram, dissipatae sunt ante facem Christianae fidei, et crucis sanctae». И на полъ: «Chronista Ruthenus in Archiv. Luceor. Capit. manuscrip. № 18. Lit. F. XV. (Dz. Starož. Nar. Litewsk. I. 438).
- 42). Символическимъ представленіемъ древнихъ религіозныхъ усобицъ осталась, кажется, въ Новгородѣ, игра біеніе дреколіемъ (З Новгор. л. 207. Срвн. Снегир. р. пр. пр. 1, 228); въ договорѣ Готландцевъ съ Новгородомъ (Изд. Тобіена, 90), она названа velen, отъ западнаго walka—битва (walny, waleno),

по русски въроятно валень. Въ густицской лътописи происхождение этой игры связано съ разрушениемъ Перунова идола, который «порази же слъпотою Новгородцовъ, яко оттолъ въ сіе время, даже донынъ, въ коеждо лъто на томъ мосту люди собираются, в раздълшеся надвое играюще убиваются» (Прибавл. къ Инам. л. 258, 259).

- 43). Pan enim juxta Graecam et Slavorum interpretationem dicitur totum habens; et juxta hoc dicitur Pan in Slavonia major dominus, licet alio nomine juxta diversitatem linguarum Slavonicarum dicatur Gospodzyn Xandzi; Xandz.... autem major est quam Pan, veluti Princeps et superior Rex» (Boguphal ap. Sommersb. II. 19). Nec Sclavi me regem appellant, sed usuali vocabulo Chnesae, id est dominum seu herum, vocant» (Anon. hist. S. Canuti ap. Langebeck, IV. 241).
- 44). Древляне говорять: «се князя убихомъ Рускаго; понмемь жену его Вольгу за князь свой Малъ» (Лаер. 23). Неужели тоже слово князь, когда рѣчь идетъ объ Игорѣ, означаеть владѣтельнаго князя; а когда о Малѣ, ненаслѣдственнаго старшину? Да и чего же домогались Древляне, если не водворенія старшинства обладанія Русью, въ древлянскомъ княжескомъ родѣ, носредствомъ брака Мала съ Ольгою?
- 45). Пріять значить всегда принять безь насилія, но праву; по этому нельзя допустить чтенія Лаер. сп. стр. 10, 11: «Стдяху бо ту преже Словіни, и Вольхве пріяша землю Словіньску».—«Словіни, иже сндяху по Дунаеви, ихъ же пріяша Угри». Въ первомъ мість Ипат. Хліби. Радз. и Тронцк. читають правильно переяща, преяща, вмісто пріяша. Во второмъ мість, Соф. л. у Шлецера (Нест. II, 450) также: «ихъ же преяща Угре». Переять имість смысль перехватить, отнять насильно. Такъ въ Лаер. 53: «Володимеръ.... заложи городъ.... и нарече й Переяславль, зане перея славу отрокъ оть» (т. е. переяль, перехватиль славу у Печеніговъ).
  - 46). Г. Куникъ считаетъ неисторическою мысль о спо-

шеніяхъ въ IX въкъ поморскихъ Славянъ съ новгородскими, на томъ основаніи, что находки восточныхъ монеть въ прибрежномъ крат между Вислою и Эйдеромъ, весьма незначительны въ сравненіи съ кладами, отрываемыми на о. Готландіи и въ Швеціи (Касп. Дорна, 691). Что скандинавская торговля съ востокомъ была дъятельнъе поморской; что Норманны, для которыхъ скитаться по чужниъ землямъ было и промысломъ и общественнымъ ностановленіемъ, чаще и въ большемъ противъ Вендовъ количествъ являлись и на Руси, и въ Итилъ, и въ Греціи, весьма въроятно; но что же изъ этого? Народы избираютъ своихъ властителей не въ слъдствіе торговыхъ сношеній или сосъдства. Изъ Мизіи до Скандинавіи, изъ германскихъ дебрей до Рима, было далъе чъмъ изъ Новгорода до Ретры или Арконы; мы однакоже видъли, что Герулы посылаютъ за царемъ къ родственнымъ имъ Оулитамъ; Херуски вызываютъ изъ Рима потомка Арминія и Каттумера.

Клады съ восточными монетами впрочемъ не ръдки на берегахъ балтійскаго поморія, преимущественно въ окрестностяхъ нынашняго Кольберга и Воллина (см. Савел. Мухамм. нумм. 79 — 97). Ихъ конечно болъе въ Скандинавін; но, этому явленію, независимо отъ сказаннаго выше, есть свои особенныя причины. Какъ всъ народы германской крови, Скандинавы отличались (отличаются и донынъ) прирожденнымъ ихъ племени духомъ бережливости; Славяне думали болье объ украшеній своихъ женъ (см. Fraehn. 1bn-Foszl. 5) и о роскоши своего хлюбосольства (Helmold. I. сар. 83), чты о сбереженій добытыхъ ими торговлею денегъ. Многочисленность находимыхъ въ Скандинавіи кладовъ объясняется и самою религіею Одина; блаженъ быль тоть, кто могь явиться въ Валгаллу съ богатымъ имуществомъ; сокровищами, потаенными въ землъ, обусловливались наслажденія другой жизни. Къ Одину было шохо явиться съ пустыми руками (см. Сагу Гетрека и Рольфа, гл. 2); отецъ скрывалъ отъ сына зарытый имъ кладъ. Отсюда, думаеть Гейерь (Gesch. Schwed. I. 103), и непреодолимое стремленіе Норманновъ къ грабежу и морскому разбою.

- 47). Седьной климать и темное море означають у Эдриси съверную часть Европы: «Secunda pars Climatis septimi. In hac secunda parte Climatis septimi comprehenditur portio maris Tenebrarum, ubi Anglia insula magna» etc. (Geogr. Nub. p. 272).
- 48). Въ статът подъ заглавіемъ «Славянскія извъстія и сказанія о выходъ русскихъ князей (Rodsenkönige) изъ Швеціи» г. Куникъ старается доказать, что на Руси господствовало дъйствительное преданіе о шведскомъ происхожденіи варяжскихъ князей (Beruf. I. 103—119). Въ подтверждение этого положения онъ приводитъ: 1) Письмо Іоанна Грознаго къ шведскому королю Іоанну, въ которомъ русскій царь утверждаеть свое мнітніе о вассальскихъ отношеніяхъ къ Руси, древнихъ Шведовъ, на слідующихъ, впрочемъ не слешкомъ логическихъ доводахъ: «въ прежнихъ кроникахъ и автописцфхъ писано, что съ В. Государемъ Самодержцемъ Георгіемъ Ярославомъ на многихъ битвахъ бывали Варяги, а Варяги Нъмцы; и коли его слушали, ино то его были-(Карамз. IX, прим. 414). 2) Приводиныя Видекиндомъ (histor. belli Sueco-Moscov. l. VIII. p. 403) инимыя слова архимандрита Кипріана, къ русскимъ боярамъ, въ пользу домогавшагося въ 1613 году, русскаго престола, шведскаго принца Карла: «Сиі tuendo gentem suam etiamnum sufficere non dubitaret, quemadmodum ex antiquitate et historiis probare posset, centenis aliquot annis ante Nougardiam Moschorum dominio subactam, gauisos suisse principe, e Suethia accepto, Ruriko • (cm. Macu. Hecm. I, 325, 326, прим. \*\*).

Іоаннъ -говорить о прежнихъ кроникахъ и лътописцахъ; архимандритъ Кипріанъ о древностяхъ и исторіяхъ; оба дъйствують съ опредъленною цълью; здъсь не можетъ быть ръчи о преданіи.

Что Іоаннъ и не помышляль о шведскомъ происхожденіи Рюрика, слишкомъ ясно. Въ этомъ же самомъ письмѣ онъ укоряетъ шведскаго короля незнатностью происхожденія: «А то правда истиная, что ты мужичей родъ», а себя выставляетъ потомкомъ

Августа Кесаря: «а Римская печать намъ не дико; мы отъ Августа Кесаря родствомъ ведемся» и пр. (Карамз. l. c.). Тоже самое н въ ответе литовскому послу Михаилу Гарабурде (таме же, стр. 229). Царевичь Іоаннъ пишетъ передъ службою св. Антонію Сійскому: «Списано бысть сіе многогръшнымъ Иваномъ Русиномъ, родомъ отъ племени Варяжска, колена Августова, Кесаря Римскаго .... преписано бысть.... при царевичехъ Иванъ и Өеодоръ, многогръшнымъ Иваномъ, во второе по первомъ писатели, колъна Августова, отъ племени Варяжскаго, родомъ Русина, близь восточныя страны, межь предъль Словъньскихъ и Варяжскихъ и Агарянскихъ, иже нарицается Русь по ръкъ Русъ (тамъ же, прим. 612). Въ чемъ же состоитъ преданіе, на которое ссызается г. Куникъ? Царь Іоаннъ даже не упоминаетъ о своемъ варяжскомъ происхождении, а только указываетъ на варяговъ-Нъщевъ какъ на подданныхъ (подручниковъ) в. к. Ярослава Владимировича.

Архимандритъ Кипріанъ, человъкъ начитанный и ученый, и, какъ сказано, дъйствовавшій съ опредъленною, политическою цълью, могъ бы конечно вымучить изъ древнихъ лътописей (ех antiquitate et historiis probare), шведское происхождение Рюрика. Если бы Видекиндово извъстіе не было изобрътеніемъ, то Кипріацу, не Байеру, принадлежала бы честь быть основателемъ норманской школы. Но при всемъ желаніи утвердить за шведскимъ королевскимъ домонъ право на русскій престолъ, никогда Кипріанъ не говориль приписываемыхъ ему Видекиндомъ положительныхъ словъ о шведскомъ происхождении Рюрика, въ чемъ лсгко убъдиться изъ сравненія русскаго извъстія съ иноземнымъ: «А прежніе-государя наши и корень ихъ царской отъ ихъ же варяжскаго княженія, отъ Рюрика и до великаго государя Өеодора Ивановича быль» (Дополн. къ акт. истор. т. I, № 162). Есть. различіе между шведскимъ происхожденіемъ и засвидътельствованною, не преданіями, а лътописью, общностію варяжскаго княженія Русп и Шведовъ. Что у насъ никто и не помышляль о выходъ Рюрика изъ Швецій, видно изъ словъ Герберштейна: «de Waregis itidem, certi quicquam ab illis cognoscere non potui. Caeterum quum ipsi mare Balthaeum, et illud quod Prussiam, Livvoniam, indeque post ditionis suae partem a Svvetia dividit, mare Waregum appellarent: putabam equidem, aut Svvetenses, aut Danos, aut Prutenos, ob vicinitatem, Principes illorum fuisse» (rer. Moscov. Comm. 2). Здъсь, ученыя митнія, догадки, соображенія; о предавів выводящемъ Рюрика изъ Швецій, им одного слова. Чистый Нъмець по духу, если не по рожденію, Герберштейнъ не умолчальбы о такомъ преданій; говорить же онъ (ibid. 3) о мниморимскомъ происхожденій Рюрика.

Въ водкръпление своему мнънію, Норманиисты проводять параллель между повъствованіемъ Нестора о призванін варажскихъ квазей н Видукиндовымъ (970 г.) о призванін Бриттами англо-сакскихъ воеводъ, Генгиста и Горзы. Неоспоримо, что между этими двуня сказаніями есть сходство, быть можеть даже родственняя связь. «Optimi, inquiunt (legati), Saxones, miseri Bretti crebris hostium incursionibus fatigati et admodum contriti, miserunt nos ad vos. Terram latam et spaciosam et omnium rerum copia resertam vestrae mandant ditioni parere. (Widuk. res gest. Saxon.). Только инъ кажется, судя по другимъ примърамъ (см. 21. X), что самобытность сказанія будеть на сторонв источника изъ котораго черпала русская лътопись. На эту мысль наводить и самая нелогичность разсказа (Видукиндова), по которому Саксы призываются Бриттами, не для ващиты отъ враговъ, а для обладанія землею. Впрочемъ, Несторъ (бывшій не безъ свъдъній о германскомъ міръ, чему доказательствомъ служитъ его космографія) могъ приноровить, какъ дълаеть и въ другихъ случаяхъ (см. гл. XIV), сакскую легенду къ своему сказанію о призваніи князей; въ этомъ случав, внесенное имъ въ

<sup>\*)</sup> Герберштейнъ родился въ 1486 году въ Випавъ (Vipáva, Wipach) въ западной Украйнъ (Krain). О подробностяхъ см. граммат. Копитара, Laibach, 1808, р. XIII. № X. и S.v. Herberst. Selbstbiogr. въ Fontes rer. Austriac. Wien. 1855. 1 Abth. I. P. 69—396.

льтопись коренное, противъ его западняго авторитета измъненіе, свидътельствуеть съ новою силою о сознательномъ его убъжденіи въ чисто-славянскія причины призванія; ибо и онъ могъ бы сказать о своихъ Словенахъ, что они miseri были «crebris hostium incursionibus fatigati et admodum contriti».

- 49). У Татищева, по Іоакиму, Гостомыслъ названъ Буривоевымъ сыномъ (Труды общ. ист. и древн. Росс. V, км. I, 133). Буривой Вогімод, чисто-западное славянское имя; какъ оно попало къ Татищеву, не имъвшему понятія о вендо-славянскомъ міръ?
- 50). Извъстіе о войнъ Гестимула съ Лотаріемъ (вивсто Людовика) въ 844 году, внесено въ рукопись въ XII ст. Оно ваято изъ Герефельдскихъ лътописей, но искажено при самомъ внесенін. См. Pertz, V, 2. № 1.—3. № 10.
- 51). Никон. сп. 232 знаетъ Максимиліанова посла подъ именемъ Жигимонъ Гебрестень, но не говоритъ ни слова о Гостомыслъ.
- 52). Въ глоссахъ Вацерада (Mat. verb. Glossae Psalt. III): nemec-barbarus, mutus.
- 53). Шейны вытхали изъ Пруссіи и были одного поколтнія съ Морозовыми и Салтыковыми (Прим. издат. 167. стр. 361). Мгогісі древне-вендскій родъ.
- 54). Воронцовы, какъ сказано въ родословной росписи ихъ, выбхали изъ Варягъ; фамилію получили отъ одного изъ предковъ своихъ Өеодора Васильевича Воронца, жившаго въ XIV стольтін (Прим. издат. 16. стр. 317).
- 55). Что дёло идеть именно о славянскихь, не о германскихь решскихь князьяхь, видно, уже изъ того обстоятельства, что вышедше вкупь съ Рюрикомъ, следовательно язычники, Морозовы—не причисляются къ решскимъ (христіанскимъ) княжатамъ; прародителемъ Колычевыхъ и Шереметевыхъ, ведущихъ свой родъ отъ решскихъ княжатъ, былъ мужъ свётлый и знаменитый, именемъ Михаилъ, христіанинъ.

Па чемъ, если не на преданіяхъ стародавняго родства съ варажскою династією, основаны эти выселенія въ Русь поморскихъ княжать?

- 56). Germania... gentibus incolitur quam plurimis, serocissimis... inter quas una ceteris crudelior... gens Leuticorum barbara, omni crudelitate serocior» (Rod. Glabr. ap. Perts IX. 68).
- 57). Конечно не иначе, какъ во временное управленіе; при Олегь Полоцкъ и Ростовъ великокняжескіе города, наравні съ Черниговомъ, Переяславлемъ, Любечемъ (Лавр. 13). Точно также раздаетъ и Владимиръ города избраннымъ имъ варягамъ (мамъ же, 34).
- 58). Три брата выбраны, стало быть, не сътемъ, чтобы княжить отдельно другъ отъ друга, въ Новгороде, Белеозере, Изборске; между отдельными, независимыми династами не могло быть старшаго — Рюрика; Чюдь не могла уступить своего князя неучаствовавшей въ призваніи Веси и т. д.
- 59). По той же причинт, то-есть какъ отданный на руки своимъ дядямъ Рюрику и Давыду (хотя и съ волостью), сынъ Мстислава названъ въ лётописи не княземъ, а княжичемъ: «Борисъ Захарьичь съ полкомъ своего княжича Володимера» (Ипат. 120, 125). Напротивъ малолётный, но на княжение въ Новгородт уже посаженный Святославъ Всеволодовичь, называется княземъ: «а князь вашь, сынъ мои Святославъ, малъ» (Новг. л. 29). Владимира Ярославича, посаженнаго на новгородскій столъ въ 1036 г. лётопись зоветъ княземъ и при жизии отца (Лаер. 66). Поздитийня лётописи, напр. густинская, оканчивающаяся 1597 годомъ, этого отличія уже не понимаетъ; Олегъ говоритъ въ ней: «се есть князь, сынъ Рюриковъ» (Прибавл. къ Ипат. л. 239).
- 60). Вотъ почему извъстный перечень въ лътописи считаетъ Олега княземъ, только съ 881 года (см. прим. 1).
- 61). И Греки умъли уже въ VI и VII столътіяхъ, отличать у Славянъ мужей, воеводъ и пр. отъ князей. Къ первымъ при-

- надлежать: Mezamir (Menandr. ed. Bonn. 284); Andragastus (στρατηγός, воевода. Cedren. ed. Bonn. I. 692); Piragastus (ἔξαρχος, praesectus. Theophan. ed. Bonn. I. 425); Dabritas, Dabrentius (ήγεμών, dux. Menandr. ed. Bonn. 406). Къкнязьямъ: Musocius (ξήξ. Theophyl. ed. Bonn. 251); Severus (ἄρχων. Theophan. ed. Bonn. I. 673); Acamerus (ἄρχων. ibid. 734). У патріарха Никифора Sclavinorum principes (ἄρχοντες. ed. Bonn. 86).
- 62). Принимая варяжскихъ князей родичей въ Кіевт, Черинговт, Переяслават, Полоцкт, Ростовт, Любечт и прочихъ городахъ, т. е. по князю родичу на каждый словенорусскій городъ въ концт ІХ, началт Х втка, норманская школа ттмъ самымъ допускаетъ при Рюрикт и Олегт, существованіе развитой до невтроятности варяжской династіи, коей внезапное исчезновеніе (по примтру прежнихъ старшинъ родоначальниковъ), безъ следа въ народной жизни и літописи, необъяснимо; Святославу некого послать въ Новгородъ.
- 63). Новгородъ не поименованъ въ этой росписи, конечно не безъ умысла. Олегъ истилъ Новгородцамъ; тоже самое видимъ и въ разсказъ о парусахъ (см. г.а. XIII).
- 64). Ольга является въ Килъ съ полною придворною свитою (Const. Porph. de Cerim. ed. Bonn. I. 594—598). При Владимиръ скандинавскія саги упоминають о придворныхъ, aulici. При Ярославъ кіевскій дворъ уже отличается особою пышностію. «Ubi, quaeso, regina, говорить Ярославъ Ингигердъ, talem vidisti aulam, quae primum coetu talium, quales huc convenere, virorum, deinde tam sumtuoso ornatu tam egregie instructa sit» (hist. Magni B. cap. 1). У Хорватовъ образованіе княжескаго двора восходить къ первой половинь IX въка. См. грамоту Триимира подъ 837 г. у Шафарика, Sl. Alt. II. 286. Сfr. Ioann. Luc. de r. Dalmat. 94.
- 65). Упоминаетъ же лътопись о норманскомъ конунгъ Håkon'ъ, котораго и называетъ княземъ (Якунъ, князь варяжскій,

- **Лаер.** 64), именно потому, что онъ конунгъ. Впрочемъ къ династамъ чужихъ народовъ (Норманновъ, Печентговъ, Половцевъ) русская терминологія относится не съ тъми требованіями, какъ къ своимъ. Князьями у Половцевъ считаются въ літописи едвали не вст варослые члены княжескихъ родовъ (см. Лаер. 104, 118), но и адтсь мужъ отличенъ отъ князя (тамъ же, 103). На Руси имя князя непремінно обусловливается княженіемъ, сидініемъ на столі.
- 66). Абу-Рейханъ Мухаммедъ эль-Бируни, родомъ изъ Харезиа (нынъшней Хивы), въ своемъ сочинения «Обучение началамъ астрономической науки», изданномъ имъ на арабскомъ и персидскомъ языкахъ, въ 3-хъ мъстахъ говоритъ о Варягахъ (رنگ), Варангъ).

Арабской редакціи рукопись находится въ Оксфордъ, въ Бодлеянской библіотекъ.

Персидской редакціи рукопись имъется у Charles Scheser'a (Directeur de l'Ecole Spéciale des langues orientales et Premier Secrétaire Interpréte du Gouvernement) въ Парижъ. Эта рукопись писана въ 618 году гиджры (1221 по Р. Х.).

Само сочинение написано въ 1029 г. по Р. Х.

На обороть 41-го листа рукописи Шефера, въ главь о Моряхъ, сказано слъдующее:

«Въ тъхъ моряхъ что на западъ обитаемой части земли выше Танджира и Андалуса (Марроко и Испанія) (плавая) не удаляются слишкомъ отъ берега, по причинъ общирности и темноты и неизвъстности пути, но держатся у береговъ. Отъ моря простирающагося отъ указанныхъ береговъ къ съверу, тамъ гдъ оно встръчается на супротивъ земли Славянъ (Саклаоъ), на съверъ отъ нея, отдъляется часть връзывающаяся въ обитаемый материкъ и продолжающаяся на столько что приближается къ землъ Болгаръ, которые мусульмане. Называютъ ее (т. е. ту часть моря, этотъ заливъ) Варяжскимъ моремъ (моремъ Варанговъ). Эти Варанги народъ очень храбрый и рослый. Города ихъ на берегу этого моря.

За тыть море (сыверный океань) простирается на востокь за землю Турковь. И отъ Туркестана до берега этого мора — океана что на сыверы, находятся земли неизвыстныя и горы, и никто туда не идеть» (Сообщ. П. И. Лерхъ).

- 67). Нынъ русская область Ферганъ въ средней Азін.
- 68). Срвн. Кунякъ, замѣч. къ Отр. о вар. вопр. 219. «Передъ Стокгольмомъ, говорятъ, есть островъ, нынѣ называемый Väringsö». Почему же именно нынѣ?
- 69). Первый, кажется, высказаль это митніе Кругь (см. Forsch. II. 292. Anm. a. Kunik, ibid 769.)
- 70). Уменьшительныя на а, съ окончаніемъ мн. ч. на ата (срвн. теля, куря, ягня и т. д.), исключительная принадлежность одушевленныхъ существъ. Къ этому разряду, изъ приводимыхъ г. Шлейхеромъ примъровъ, можно отнести только Визапд (божа божекъ, икона) рl. buseyūnta (божата). Предполагаемыя пальча и узла не могутъ существовать, подъ этою формою, ни въ одномъ изъ славянскихъ наръчій; да и у Геннига они отмъчены не окончаніемъ на апд, а на а: male Poltza (малый палецъ); wūnzla (малый узелъ). Слово розмапд, pl. posmena (срвн. полск. размо, чешск. размо, русск. пасмо прядь нитокъ) принадлежитъ въ категорію средн. существительныхъ съ окончапіемъ на ма; напр. имя имена, знамя знамена, рамя рамена. Wutzerang вечера (то бестусу) не можетъ, ни по значенію, ни по грамматической формъ, ни по законанъ славянской лингвистики, быть признано уменьшительною степенью слова вечеръ.
- 71). Геннить пишеть poyang (у Поляковъ pająk); и польское szeląg (schilling) не могло бы явиться у него иначе какъ подъ формою stzelang. Почему же именно должно его warang передавать не форму varąg, a warã? Во всякомъ случать очевидно что при предполагаемой формть warã (warang), существовало и составное varąg (мечникъ), по примъру такихъ же составныхъ pstrąg, morąg, pająk и т. п.
  - 72). Г. Куникъ (Beruf. I. 6 и ap. Dorn. 410, 455)

отдъляеть совершенно суффиксъ ягъ отъ суффика я́га въ славянскихъ наръчіяхъ, относя послъдній къ сравнительно позднему періоду образованія языка. Замічаніе отчасти справедливоє; только не изъ первороднаго ли ягъ позднійшее я́га? Мы имітемъ польскія рятад, bzdrąд и bzdręда (Linde), хорватское bisztranga (пестряга); польск. zaprząд, zaprzęд и zaprząда, zaprzęда (срвн. чешск. zaprah и zapraha); сербскія оусерагь и оусерага (Мікlos.); русскія варягь и варяга (Слов. Доля). Почелу варяга должно быть непремітно воряга (Кипік, ibid. 640) начітять не доказано.

- 73). Въ воскр. лътопис. подъ 1061 г. варягами (безбожными) названы Половцы; прочіе списки читають врагъ.
- 74). По Ибнъ-Фоцлану дружина русскаго князя состояла изъ 400 человъкъ (Fraehn, Ibn-Foszl. 21.)
- 75). Исключение составляетъ Шемсъ эд-Дянъ Димешки, чершавшій свои навъстія о варягахъ не у Бирупи (Fraehn, Ibn-Foszl 187), а изъ другаго, можетъ быть древитишаго источника. Онъ знаетъ варяговъ Славянами (см. Отр. о вар. вопр. 148—151): «Varengs est le nom d'une race brutale qui ne sait parler et appartient à la race Slave» (Mehren, Man. de la Cosmogr. du M. âge Copenhague. 1874. p. 173).
- 76). Г. Васильевскій переводить «ή ξενική δύναμις»— на виная сила. Ξενικός тоже что εβνικός (срви. Const. Porph. de Cerim. ed. Bonn. I. 660) peregrinus, exterus, т. е. пноплеменный. Пселлъ называетъ стало быть варангскую дружину, другимъ и по племеннымъ войскомъ.
- 77). Аще ли хотъти начнеть наше царство отъ васъ вон на противящаяся намъ, да пишють къ великому князю вашему, и послеть къ намъ, елико же хочемъ: и оттолъ увъдять ины страны, каку любовь имъють Грьци съ Русью (Догов. Игор.).
- 78). «Die zahllose menge altdeutscher eigennamen» (Grimm, DRA. I. 341).
  - 79). Отдавая полную справедливость услугамъ, которыя Янъ

Колларъ оказалъ славанской наукъ, я однако не могу признать систематическимъ и дъльнымъ трактатомъ объ ономатологіи, его книги Rozprawy о gmenách и пр. Гораздо болъе сдълали въ этомъ отношеніи, Шафарикъ и Палацкій, въ разбросанныхъ ими въ разныхъ мъстахъ ихъ изслъдованій, ономастическихъ замъчаніяхъ. Въ славанскомъ именословъ Морошкина выпущены почти вст имена записанныя у Эйнгарда, Дитияра, Адама, Гельмольда и другихъ запядныхъ лътописцевъ. Научнъе и полите собраніе преимущественно польскихъ именъ въ сочиненіи г. Бодуэна-де-Куртенэ: «о древне-польскомъ языкъ до XIV-го стольтія».

- 80). Вопроса этого коснулся Погодинъ въ своемъ изслъдованіи: «о наслъдственности древнихъ сановъ въ періодъ времени отъ 1054 до 1240 года» (Apx. ucm. iopuv. cond. kh. I, omd. I, cmp. 6. <math>cmp. 73 96).
- 81). Изъ положительно не варяжскихъ именъ древне-русской исторін, намъ извъстны: Кій, Щекъ, Хоривъ, Лыбедь, Вадимъ, Малъ.
- 82). Подобно варяго-русскимъ и болъе, эти имена безъ аналогій у прочихъ славянскихъ народовъ. И тъ и другія объясняются съ равною легкостію изъ всеобъемлющей германо-скандинавской ономатологін; нбо если принять норманское происхожденіе именъ: Рюрикъ — Ilraerekr; Синеусъ — Signiautr; Труворъ — Tryggr; Олегъ — Hölgi; Игорь — Ingwar; Рогволодъ — Ragnwaldr, я не вижу причины не допустить норманства въ именахъ: Popiel --Poppel (австрійскій посоль въ Россіи въ 1493 г. Карамз. III, 198); Piast — Fast (норманское имя въ Игоревомъ договоръ); Krok — Croc (Croc agrestis ap. Sax. Gramm. 178); Leško — Leso (ibid. 386); Teta—Tetta (ap. Ditmar. III. 29); Buga— Bugo (Sax. Gramm. 178); Porga—Borcar (ibid. 336); Borna— Björn (ibid. 260); Detleb — Detlev (Knytl. S. cap. 114. p. 332); Drag — Drogo (ap. Pertz, XI, 303) и т. д. Упрекнутъ ли меня въ игръ пустыми созвучіями? По славянская ли школа начала эту urpy?

83). Шафарикъ Sl.~Alt.~I.~53 - 57) указываетъ на сходство славянской ономатологін съ кельтскою и германскою, какъ на слъдствіе доисторической связи бывшей между европейским народами-аборитенами. Между вендскими племенами и германскандинавскимъ міромъ эта связь возобновилась въ историческую эпоху. Находясь въ безпрерывныхъ столкновеніяхъ, то враждебныхъ, то дружескихъ, объ народности подлежали непосредственному вліянію одной на другую, во встхъ почти частностяхъ своего исторического развитія; о язычникахъ Славянахъ, Саксахъ и Шведахъ Адамъ бременскій говорить: «haec tulimus excerpta ex scriptis Einhardi, de adventu, moribus et superstitione Saxonum, quam adhuc Slavi et Sueones ritu paganico servare videntur» (Ad. Brem.  $c.\,5$ ). О датскомъ архіепископъ временъ св. Оттона, его немзвъстный біографъ: «erat autem vir bonus et simplex.... in exterioribus tamen Slavicae rusticitatis. (hist. Anon. in Scrpt. rer. ep. Bamberg. I. 721). Это взаимнодъйствіе одной народности на другую преимущественно замътно въ подробностяхъ германославянской ономатологім, какъ особенности болъе другихъ подверженной иноземному вліянію. Германскія и скандинавскія имена переходать къ Славянамъ, славянскія и германскія къ Норманнамъ. Біографъ Випрехта графа Гроичскаго относить къ древитамить временамъ германской исторіи, слъдующее любопытное предавіє: ·Emelricus rex Teutoniae, Ditmarum Verdunensem et Herlibonem, qui Harlungi sunt nuncupati, genuit. Ex his Herlibo, filia regis de Norvega desponsata, sobolem suam duobus liberis propagavit, quarum unam Svatibor, alteram Wolfum nominavit. Suetibor Scamborem et ejus fratres habuit filios. Wolfus, Pomeranorum adeptus primatum, deinde provincia pulsus, ad regem sugit Danorum — Wigpertus.... frequenter Barbarorum provinciam et praecipue urbem quae Posduwle id est urbs Wolfi barbarica lingua dicitur, incursu militari vexabat» (V. Vip. ap. Barth. Gesch. v. Rüg. u. Pomm. I. 362. Апт. 2). Откуда славянскія имена Святиборъ, Самборъ, Волкъ для потомства германскаго Herlibo и норвежской королевны? Около

половины XII стольтія, оботритскій киязь Прибиславь быль обращенъ въ христіанскую въру, своею супругою Войславою (Woizlawa; срви. сероскаго князя Войслава въ 890 г.), дочерью норвежскаго короля Буревина (см. Kollar, Rospr. — Giesebr. Wend. Gesch. III. 141); Бориславъ (Burislef) имя датскаго короля въ 1167 г.; другой король Яромиръ (Jarmarus Chron. reg. Erici). Въ числъ древне-германскихъ именъ выбранныхъ Бартомъ (Urg. d. Teutsch. IV. 108—110) изъ Амм. Марцеллина, Іорнанда, Исидора и пр., встръчаемъ славянскія Drogo и Mico. Drogo тоже что Драгъ, Дражко. Міке имя языческаго жреца въ Старгардъ у Гельмольда (I.~56.~ срвн. Micus ap.Boczek, I. 285. - Mike Kolazsch, Scrpt. rer. Lusat. I. II. 249. — Мика Угринъ, *Ипат.* 158). Въ свою очередь Венды, Ляхи, Чехи принимали отъ Пъмцевъ и Порманновъ германоскандинавскія имена. Изъ цяти Леховъ, разбитыхъ на берегахъ Моздавы маннцкимъ архісинскопомъ Ліутпрехтомъ въ 872 г., одинъ Heriman отличается отъ прочихъ (Swatoslaw, Witislaw, Spytimir, Moislaw) чисто германскимъ именемъ (Palacky, Gesch. v. В. І. 133); кралодворская рукопись знаеть о Бенешъ Германовичь, Beneš Hermanůw, чешскомъ воеводь или князь временъ языческихъ; Анна Комнина упоминаетъ о двухъ Славянахъ: Борилъ и Германъ (ed. Bonn. II. 83. 84). Дочери Мстислава (Борислава?) польскаго-именовались, по свидътельству скандинавскихъ сагъ (hist. Ol. Trgv. f. cap. 58), первая: Geira (у Odd. M. cap. 30: Thyria; срвн. Ипат. 126: Глъбъ Тиріевичь и repmanckoe Gero); вторая Astrida (въславянской формъ Эстръдь: «Estred filia Slavorum» Ad. Brem. cap. 81; имя извъстное у Норманновъ и у Германцевъ; см. Odd. m. cap. 22. — Astradus ap. Saxo Gramm. XIV. 758.— Fastrada filia Radulphi comitis, natione Franca • Adelm. benedict. Franc. r. Annal. 395); третья: Gunhilda (cfr. Counildis, дочь Добромира, третья супруга Болеслава храбраго у Дитмара, IV. 46, крестившаяся витстъ съ (первымъ?) супругомъ, датскимъ Гаральдомъ: «ipse Haraldus cum

uxore sua Gunhild et silio parvulo baptizatus est. Ad. Brendage cap. 51.—Incerti auct. chron. Sl. c. VII: Ghunnyld; cfr. Gallery nilda uxor Asmundi, conjux Erici Blodöxe filia Canuti M. ap. Sex.  $Gramm.\ I.\ 46.\ X.\ 477,\ 512$ ). Въ скандинавскихъ сагат $_{\rm tek}$  г Эстръдина мать, Славянка, названа германский именемъ Эди «Edla, Vinlandiae dynastae filia» (Hist. de Ol. s. cap. 84); 34 (1984) тоже имя что Athele, Ethele (Ditmar. III. 29. IV. 41) то-есть Адель, по свидътельству Іоакимовой льтописи, одна виде женъ Владимира, мать Станислава, именовалась Аделью, Эдин Къ такимъ же именамъ Славянъ язычниковъ, быть можетъ обизруживающимъ германское начало, должно отнести и приведении выше: Jesse (cfr. Jesse, episc. Ambianensis Chron. Alb. Stal. 85); Scalcus (cfr. Skalk Scanicus. Sax. Gramm. VIII. 377. Skalks, на готскомъ наръчім означаеть раба бойдос. Grimm, DRA. I. 302); Grim (у Гельмольда I. XXV. Grin; cfr. «Crim) filius Grimi» Abb. Stad. 132; Grim ex appido Skierun. Saz. Gramm. VIII. 383); Knips, Rötho и множество другихъ. Гизебрехтъ (Wend. Gesch. II. 298) замъчаетъ, что у Вендов господствоваль обычай прилагать къ своимъ славянскимъ, германскія имена; бранденбургскій графъ Meinfrid (Chronogr. Saxo ad ann. 1127) быль родомъ Славянинъ, въроятно Моймиръ; также и саксонскій маркграфъ Такульфъ («Tacgolfus de Bohemia comes» Annal. Fuld. ad ann. 845). Udo, Uto было германский нменемъ поморскаго Прибигнъва (Ad. Brem. — Helm. — Saxo Gramm. — cfr. Schafar. Al. Alt. II. 535. Anm. 2). Toze саное должно сказать и о взаимно-вліяній, въ ономастическомъ отношенін, Литвы и Вендовъ; древне-прусскія и древне-литовскіл имена: Tirsko, Dersko, Svisdeta, Svedeta, Mindota (см. Chron. Dusb. 261, 302, 269, 381), Ziwibund, Swintorog, Pojata (Schafar. Sl. Alt. I. 55. Anm. 1) и пр. являють чисто славянскій характеръ; мы увидимъ въ другомъ мъстъ славянскія личности съ литовскими именами.

Основною причнною этихъ явленій (см. след. главу) было

# XXXIII

ыческое обыкновеніе прилагать инымъ изъ дѣтей имя по народсти матери.

- 84). Готскому геік зотвъчаетъ древне-скандинавское rukr, kr; у Снорри сынъ Гаральда пригожеволосаго и современный гу король въ Гейдемаркіи названы Hrorekr (I, 96, 113, 410.—айеръ и Шлец. Нест. III, 236, 237); варіанты фульдскихъ тописей читаютъ Roruc и Horuc вмъсто германской формы огін и Horih (Ruodolfi Fuldens. Ann. ad ann. 850, 832). Pertz I. 366, 367).
- 85). На этихъ двухъ Рёриксоновъ намекаютъ кажется слова Куника (ap. Dorn, 436): «въ средне-шведскихъ цамят-кахъ Rorik и Rörik».
- 86). Отъ какой именно (хотя бы только предполагаемой) ведской формы вышло славянское Рюрикъ, г. Куникъ ясно и редълительно не говоритъ; на сколько можно догадаться изъ о примъчаній къ Каспію г. Дорна, предполагаемый шведскій рвообразъ русскаго имени Рюрикъ приводится въ связь съ ображаемою протосвъйскою формою Hrôos или Hrôds, будто бы озвавшеюся и въ самомъ имени Русь (см. гл. XI).
- 87). Польожое Ririk относится къ русскому Рюрикъ, какъ шское Giřy къ русскому Юрій.
- 88). Const. P de adm. imp. ed. Bonn. 163: «νήσος γάλη ή Κούρκρα ήτοι τὸ Κίκερ».—Joh. Luc. de reg. Dalm. 9: «Lat. Corcira, Slave Karkar».
- 89). И у насъ германское Herzog переходить въ герцикъ: ъ то время нашелъ бяше Фридрихъ царь на герцика войною» Inam. 175, 187).
- 90). Cfr. villa Roreke in Cronica de duc. Stettin. et Pomeran. Ralt. Stud. XVI. Jahrg. II. 119). Въ хронографъ Рум. муз. 456: Ререкъ.
- 91). И у Грековъ города носили имена боговъ; такъ Торю́ул гиня и городъ (Welcker, Aesch. Trilog. 10. Anm. 11).
  - 92). Едвали не было у славянскихъ князей постояннаго обы-

# XXXIV

чая прилагать свое вил основаннымъ или любинымъ ими городамъ; при возможности имя города получало прилагательную форму, напр. Оногощь, Радогощь, Ярославль, Ярополчь, Перемышль, Олжичи, Витражъ («civitas Wiztrachi» Ruodolf. Fuldens. Ann. ap. Perts. I. 370. — Cfr. Palacky, Gesch. v. Böhm. 115. Anm. 75). Гдъ прилагательная форма оказывалась неудобною, имя города не отличалось отъ личнаго; такъ Соколъ, Самборъ и пр. Можно впрочемъ указать и на формы: Ижославъ (Геогр. отр. у Шлецера Нест. II, 781) и Богуславъ (Карамз. 1, прим. 423), виъсто Ижославль, Богуславль.

- 93). Take m Annal. Fuldens. 844: «Hludowicus.... populum sibi divinitus subjugatum, per duces ordinavit».
- 94). У продолжателя Фредегарія подъ 747 г.: «Eodem anno Saxones more consueto fidem, quam germano suo promiserant, mentiri conati sunt. Qua de causa adunato exercitu ad eos pervenire compulsus est, cui etiam reges Winidorum seu Frisionum ad auxiliandum uno animo convenerunt» (Chron. Fredegar. Schol. 160). И здъсь кажется Венды смъщаны съ Фризани; впрочень см. Schafar. Sl. Alt. II. 514. Anm. 4.
- 95). Изображенная на нгоревой гривнѣ (Sjögren, Bericht etc. fig. 4) птица съ поднятыми къ верху когтями, можетъ быть соколъ-рерикъ. Въ Польшѣ роды назывались обыкновенно по гербамъ; см. Balt. Stud. II. 1858. p. 58. № 194.
- 96). Мит кажется вообще что Славяне язычники имтли два имени; одно родовое или простое (Рюрикъ, Игорь, Безенъ), получаемое при рожденіи; другое прозвище (Святославъ, Владимиръ, Ярополкъ), при постригахъ. О двухъ именахъ свидттельствуеть и сказаніе о Семовитт и Мечиславт. И въ последствій наши князья носять два имени; одно княжее (языческое), другое христіанское. Простцы отличались иреимущественно родовымъ; отсюда такъ мало Святополковъ, Ярославовъ, Славомировъ въ славянскихъ исторіяхъ, вит княжескихъ родовъ.
  - 97). Колларъ (Rozpr. 360) указывалъ на чешское Striebor

- (Rukop. Kralode. 37), прибавляя что у Чеховъ буква в часто становится передъ словани начинающимися на t; такъ у Козычъ пражскаго: Тиг, Тиго, а у Далимиля Štir, у Надек'а Styr; Stjn витсто тънь и т. д. (Стънь витесто тънь и у Экс. боле. 148, 157). О переходъ у въ и и на оборотъ, свидътельствуютъ двойныя формы: Тиг, Туг; Труворъ, Триворъ. На вендо-лужицкомъ наръчіи славянское Striebor превращалось въ Triebor, въ слъдствіе, не особаго исключенія, а непремъннаго лингвистическаго закона сербо-лужицкаго языка, въ силу котораго буква в всегда выбрасывается въ словахъ начинающихся на str' или str; такъ: struna truna; strojic trojic; strasliwy trasliwy; struk—truk; sestra sotra и т. д. (Jordan, Gram. d. Wend. Serb. Spr. 9). Ни Венды не могли произносить иначе какъ Triebor, Trubor, ни мы принять отъ нихъ этого имени подъ другою формою.
- 98). Наше сравнительное большій, не существующее у другихъ славянскихъ народовъ, есть ничто иное какъ вельшій.
- 99). Oleg (Oley) и Oleh какъ Jarey и Jareh (Boczek, I. 115. 233). Объ измъненін ў въ h (Blağ и Bleh) см. Čas. Česk. тиз. VI. 69.
- 100). Новгор. лът. (30) читаетъ Ольгъ. Въ формъ Олегъ (сокр. Олегость, Велегость) удареніе падаеть на начальное о: Олегъ.
- 101). Tungo alit. Tunglo, имя сербскаго князя у Эйнгарда подъ 826 г., югозападная форма славянскаго Тугъ, Туга, сокр. Тугость (срвн. Морошк. именосл. 195) Это имя проявляется въ мъстномъ Тугощъ (Восгек, І. 173: Tugast. Palacky, G. v. B. 1. 227: Tugocz), нынъ Domažlice, нъмецкое Taus (см. Schafar. Sl. Alt. II. 419. Anm. 1).
- 102). Точно также смѣшиваютъ времена Ростислава, Аскольда в Владимира, неизвѣстный Грекъ у Бандури и хронографъ Румянц. музеума (см. Бодянск. о врем. пр. слав. письм. 166, 96).
  - 103). Совершенно сходное съ этимъ извъстіемъ преданіе

### XXXVI

занесено въ Сагу, о вендской Астридъ, дочери Борислава и супругъ Сигвальда: «Satrapa (Sigvaldius) decem duxit naves, quas Olavo regi subsidio promiserat, si opus esset; undecima autem erat navis Vindica, qua vecti dicuntur milites Astridae, regis filiae, quae navis longiore flexu haud procul a navi satrapae ferebature (Hist. Ol. Tr. f. cap. 247. — Cfr. «satellites Astridae» ibid.). И наши старинныя пъсни знають о дружинъ княгининой:

Гой еси, Иванъ Годиновичь, Возьми ты у меня князя сто человъкъ Русскихъ могучихъ оогатырей, У княгини ты оери другое сто.

(Coaos. ucm. P. I, 217).

- 104). Изъ существованія у Скандинановъ формы Allogia можно бы заключить только одно, а именно, что стоставитель саги имъя передать неслыханное у Норманновъ имя русской Ольги, обратился пе къ своему общензвъстному Hölga, а къмпонческому, мало или даже вовсе не употребляемому Hallogia.
- 105). Одного отвъта Рогиъди на предложение Владимира достаточно для опровержения нелъпой басни объ избрании Олегомъ въ жены Игорю, неизвъстной и простаго рода Псковитянки.
- 106). Хронологическою ошибкою льтописи сльдуеть, кажется, считать выставленный въ ней годомъ рожденія Святослава, 942-й. О четырехльтнемъ ребенкъ трудно повърить разсказу: •суну копьемъ Святославъ Деревляны, и копье летъ сквозъ уши коневи, удари въ ноги коневи, бъ бо дътескъ» (Лавр. подъ 946 г.). Ему не могло быть менъе шести, семи льтъ.
- 107). Въ пользу варяжскаго (поморскаго) происхожденія Ольги, можно бы привести чисто-вендскую форму имени села ен Ольжичи (Лавр. 25. срвн. полабскія: Wolkowiči, Zamčiči, Glomači, Lusiči, Nisiči, Colidiči и т. д.) Въ Ник. Пол. и Соф. спискахъльтописи вмъсто вендскаго Ольжичи, поставлено русское Олгино. (См. Нест. Шлец. III. 345); но вендская форма могла произойти и отъ вендскихъ князей Олега и Игоря.

## XXXVII

- 108). Погодинъ находитъ доказательство норманскаго происхожденія Ольги, въ принятін ею христіанской въры и удержанін власти послъ смерти Игоря (Изслъд. III, 92, 93). Но и въ другихъ славянскихъ земляхъ христіанство начинается съ княжескихъ женъ; у Чеховъ Людмила; у Поляковъ Дубровка. О правъ верховной власти должно замътить что у Норманновъ оно предоставлялось исключительно мужскому полу; женщина, ни въ какомъ случать (а того менте женщина незнатнаго рода) не могла владъть престолонъ (см. Dahlmann, Gesch. v. Dänem. I. 167). На какомъ основанія могъ Гриммъ писать: «Auch in dem alten Schweden herrschten Königinnen» (DRA. I. 408) я не знаю. Напротивъ, у Славянъ верховная власть не выходила изъ княжескаго рода; Ванда княжила у Ляховъ; Любута у Чеховъ; вдова Доброслава правила сербскою землею по смерти мужа; Драгомира Богеміею, отъ имени осьмнадцатильтняго сына Вячеслава. Въ отвътъ на доказательства почерпнутыя изъ общихъ мъстъ о гражданской дъятельности, воинственности, мстительности, гордости Ольги, я отсылаю къ исторіямъ Власты, Любуши и т. д.
- 109). Альгою (Alga oder Ottilia) называлась дочь силезскаго герцога Болеслава (Boleslaus altus † 1201) и русской Венцеславы (Sommersb. I. 140, 39). То-ли самое это имя что Ольга? Algir (у Гануша 354: Algys) быль въстникомъ верховныхъ боговъ у Жмуди (а по Ткани и у Поляковъ): «Algir angelus est summorum deorum» (Lasicz. ap. Grimm, D. Myth. 339). Alga по литовски награда. Около 1230 года быль литовскій князь Algimund. Не кроется ли первородное Algir подъ (русскою?) формою Ольгердъ?
- 110). Ing-var составлено изъ основнаго Ing и прилагательнаго var (въ древне-германскомъ наръчіи war solers, intentus, Graff ap. Kunik, Beruf. II. 133), на подобіе другихъ скандинавскихъ именъ: Solvar, Bödvar, Herlevar, Hafvar и т. п.
- 111). Въ отрывкъ русской лътописи на польскомъ языкъ, напечатанномъ въ Варшавъ въ 1825 году, вмъстъ съ польскою лътописью Прокоша, Ингорь объ Игоръ Рюриковичъ.

# XXXVIII

- 112). Подъ формою Игорь является имя перваго Рюриковича и на золотомъ брактеатъ описанномъ у Финнъ-Магнусена и Шегрена (Runamo og. Runerne, Bericht etc.).
- 113). Къ форманъ Ингорь, Игорь, г. Куникъ подводить мнимо-первородную Ингварь ( $Beruf.\ II.\ 158$ ). Но онъ приводитъ напрасно въ доказательство тождества на Руси объихъ формъ Ингорь в Ингварь, будто бы относящіяся къ одному лицу имена князей Ингваря Ингваревича (Воскрес. льтоп. І, 26) и Ингоря Ингоревича, наръченнаго въ св. крещенів Козьмою (Русск. Времянн. 101-106), возстановителя въ 1237 году, опустошенной Татарами Рязани. Воскресенская льтопись  $(I,\,26)$  знаеть не объ Ингварь Ингваревичь, а объ Ингваръ Игоревичъ, сынъ Игоря Глъбовича, подъ 1207 н 1219 годами (см. Карамз. III, 171, прим. 185 и ссылку на Воскр. л. I, 26. — Срвн. Солов. Ист. Росс. II, генеалог. табл. № 3). Ингорь Ингоревичь, наръченный Козьмою, быль сыномъ Ингоря Святославича (Сказан. о наш. Батыя, изд. Caxapoea, 36). Карамзинъ (III, прим. 360) пишетъ, кажется, но ошибкъ: «Поиде Игорь (сынъ Ингваревъ) ко граду Пронску и собра раздробленныя уды брата своего Олега и принесе въ Рязань, и положи съ княземъ Теоргіемъ во единой рацъ (Русск. Врем.). Въ сказаніи о нашествіи Батыя читаемъ, какъ слъдуетъ: «Потомъ же поиде князь Ингорь Ингоревичь ко граду Пронску и собра раздробленныя уды брата своего, благовърнаго князя Ольга Ингоревича краснаго» и т. д. (u3d. Caxap. 36).

Ингварь быть можеть ничто иное какъ искаженное Инговоръ. Въ новгородской льтописн подъ 1238 годомъ, Олегъ названъ Инговоровичемъ. Инговоръ (срвн. Труворъ, Лютаворъ) подходить по апалогіи къ приведеннымъ выше Ингивладъ, Ингославъ. Впрочемъ можно допустить и перешедшее въ родъ варяжскихъ князей, въ слъдствіе начавшихся со временъ Ярослава брачныхъ союзовъ между княжескимъ домомъ и съверными госуда-

### XXXIX

- рями, скандинавское Ingvar (см. слюд. главу). Въ послъднемъ случат отличіе съвернаго Ingvar отъ древне-русскихъ Ингорь, Игорь, еще ощутительнъе.
- 114). Форма Ingo, женск. Inga встръчается и у Германцевъ, хотя довольно ръдко: «Ingo abba ordinatur in Masciaco monasterio» (Annal. Masciac. ad ann. 1002, ap. Pertz, V. 170. cfr. Richeri hist. l. I. ibid. 571). Впрочемъ см. Förstem. v. Ingo.
- 115). Переяславль такъ названъ, по Нестору (Даер. 53), въ честь Яна Усмошвеца «зане перея славу отрокъ отъ». Это очевидно западное Přeslawl; срвн. Přemysl, Przeslaw (ар. Sommersb. II. 106) и т. д. Точно также и Изяславъ (Ingoslaw) не имъетъ ничего общаго съ изъятіемъ славы.
- 116). Татищевъ пишеть, будто бы по Іоакиму: «имъль Рюрикъ нёсколько женъ, но паче всёхъ любяше Ефанду, дочерь князя Урмянскаго; и егда та роди сына Ингоря, даде ей объщанный градъ съ Ижорою въ вено» (I, 34). Но по всему видно что это извёстіе принадлежить къ числу Татищевскихъ изобрётеній; убъжденный въ непреложность Байеровыхъ увтреній въ скандинавизить личныхъ именъ нашей исторіи, онь искаль для Игоря скандинавской матери и напаль на варіанть договора: «Ефандръ жены Улёбовы» (быть можетъ у Татищева и въ самомъ дълт было Ефанды). Но Ефанда не скандинавское и не славянское имя, а ошибка, какъ увидимъ въ своемъ мёстть.
- 117). Владимиръ Мономахъ пишетъ въ своей духовной: «Азъ худый дёдомъ своимъ Ярославомъ благовольнымъ славнымъ нареченемъ въ крещении Василій, Русьскымъ именемъ Володимеръ, отцемъ возлюбленнымъ и матерью своею Мономахы» (Пушкинск. сп. у Карамз. II, прим. 230. Лавр. л. 100 читаетъ по новъйшему: Володимиръ). Выраженіе «русское имя» я прежде считалъ равносильнымъ языческому (Отр. о вар. вопр. 205, прим. 1), забывъ что для обозначенія подобныхъ именъ на Руси существуетъ техническое слово: мірское; къ тому же

въ виду словоупотребленія льтописи: «радуйся, Руское тознавіе къ Богу (о св. Ольгъ).... сію бо хвалять Рустіе сынове» и т. д. (Лаер. 29), нельзя не признать здъсь начала исключительно этническаго, національнаго. Между тъмъ имя Владимира чисто славянское; къ Норманнамъ оно переходить изъ Руси, уже многимъ позднъе, подъ формою Woldemar, Waldemar. Русскимъ стало быть Мономахъ признаваль имя Владимира, въ томъ же этническомъ смыслѣ въ которомъ признавалъ русскими, имена Ярослава и Святослава. Но если Владимиръ, Ярославъ и Святославъ имена русскія, то русскими для Мономаха были также имена ихъ отцевъ, дъдовъ и прадъдовъ Игоря, Олега, Рюрика. Значить для внука шведской Ингигерды, варяго-русскаго князя женатаго на англо-норманкъ Гидъ, при сынъ Мстиславъ женатомъ на Шведкъ Христинъ, выраженіе русскій не имъло вовсе значеніе норманскаго. Откуда же та странная мысль что Песторъ считалъ своихъ Варяговъ — Русь Скандинавами (Погодина, Гедеон. и его сист. 4), когда современный ему, прямой потомокъ варяго-русскихъ князей, употребляеть слово русскій въ единственномъ исторически правильномъ смыслъ его — славянскаго или словено-русскаго?

- 118). Літопись говорить положительно: «а отъ Болгарыни Бориса и Гліба» (Лавр. 34). Царевна Анна, внука Константина багрянороднаго, вела свой родъ отъ Василія Македонянина то-есть Болгарина. Для Византійцевъ (а слідовательно и для русскаго літописца) назвапія Болгаріи и Македоніи были равнозначущи (см. Schafar. Sl. Alt. II. 190—196).
- 119). Но что на 400 дружинниковъ, при 300 вендскихъ варяговъ, Рюрикъ могъ имъть сотню варяговъ норманскихъ, сакскихъ, литовскихъ, угорскихъ и иныхъ, болъе чъмъ въроятно.
  - 120). Cm. Krug. Forsch. II. 373 378).
- 121). Погодинъ (Гедеон. и его сист. 21) называетъ это замъчаніе натяжкою. Почему? не ясно ли что Угорскимъ могло быть прозвано только то мъсто на которомъ Угры остановились

вежами на итсколько дней, быть можеть на итсколько недъль, а не вст тт по которымъ они проходили, шедъ мимо Кіева?

- 122). Слово ρηξ όεστ члена (Ασχήλτου ξηγός) встрѣчаемъ н у другихъ Византійцевъ. Такъ напр. Chronicum Alexandr. ad ann. 4 Justiniani: «καὶ προέτρεψε Χωάδης Βασιλεύς Περσῶν τω αὐτω χρόνω Ρηγα τῶν Οὔννων ὀνόματι Ζιλγβι».
- 123). Jede Sprache, говорить Велькерь (Aesch. Trilog. 130. anm. 171) enthält die gleiche Erscheinung». Такъ Ingo и Chynko, Ingwog и Hynchwog и т. д. У Контстантина багрянороднаго Salmutzes вмъсто Almutzes, Singul и Chingulus вмъсто Ингуль (de adm. imp. ed. Bonn. 170. 179. 168). Тунманнъ отыскавь разь что у Конст. багр. витсто Έπονομαζόμενον Νεσσουπή, было поставлено по ошибкъ Έπονομαζόμενον Έσσουπή (ibid. 75), сталь примънять свое открытіе ко всъмъ личнымъ и мъстнымъ именамъ и даже къ годовымъ числамъ его книги. Онъ читаеть витьсто λεγόμενος Σαλμούτζης, — λεγόμενος Άλμούτζης; вижето λεγόμενος Συγγούλ, — λεγόμενος Ύγγούλ. Ηο правильность дошедшихъ до насъ чтеній подтверждается тіми мъстами, въ которыхъ передъ пменами Σαλμούτζης, Συγγούλ, нъть слова оканчивающагося на σ. Такъ: «μάλλον οί Τούρχοι τον Άρπαδή γενέσδαι προέχριναν ἄρχοντα ήπερ Σαλμούτζη τὸν αὐτὸν πατέρα» (de adm. imp. 170). «Ποταμός Χιδμάς, ό καὶ Χιγγυλούς ἐπονομαζόμενος» (ibid. 168).
- 124). «Sinus est mare illud (Caspium), ab Oceano versus meridiem editus» (Strabo, XI. 385). «Hae gentes (Saraguri, Urogi et Onoguri) propriis sedibus ejectae, commissa pugna cum Sabiris, quos expulerant Abares, et ipsi quoque extorres facti a gentibus, quae Oceani littus accolebant (την παρωκεανίτην ακτήν).... in finitimorum sedes irruperunt» (Exc. e Prisci hist. ed. Bonn. 158). Очевидно здѣсь подъ словомъ океанъ, должно разумѣть восточное, Каспійское море (срвн. Thunmann, Oestl. V. 30). Пе иначе поняль мѣсто о Кермихіонахъ и Стриттеръ; онъ также принимаетъ океанъ за Каспійское море (Мет. рор. III. 5).

125). О сыновьяхъ англійскаго короля Эадмунда, Адамъ бременскій говорить подъ 1017 г.: «Frater vero Adelradi Emund vir bellicosus ob gratiam victoris, veneno extinctus est. Filiique eius in Ruzziam exilio sunt damnati. (hist. eccl. cap. 90). Карамзинъ, Кругъ, Бутковъ, Гизебрехтъ и другіе думали о нашей Руси. Г. Куникъ доказалъ весьма основательно что дъло идетъ о Венгрін. Онъ приводить между прочимъ, изъ текста англійскихъ законовъ Эдуарда исповъдника, слъдующее иъсто: «Iste praefatus Eadmundus habuit quendam filium Eadwardum nomine, qui mox patre mortuo timore Regis Knuti aufugit ad regnum Dagorum, quod nos melius vocamus Russiam, quem rex terrae Malescoldus nomine, ut cognovit quis esset, honeste retinuit» (Leges Angl. Edowardo Confess. vulgo adscriptae. ed. Schmidt. 275 — 304). Ilo Вилькинсу: «Iste praesatus Eadmundus yrenside habuit quendam filium Edwardum nomine, qui mox patre mortuo (timore Chnuti regis) aufugit ad regnum Rugorum, quod nos melius vocamus Russiam. Quem rex terrae Malesclotus nomine, ut cognovit quis esset, honeste retinuit» (§ 4. ap. Kunik, Beruf. II. 35. Anm.). Cyri (III. 534) читаетъ Dogi (витсто Dagi), полагая это слово переводомъ англосансонскаго Unni — Hungari, въ смыслъ средневъковаго Hunni — canes. Regnum Dagorum есть ничто иное какъ regnum Dacorum; что Венгрію понимали подъ именемъ Даків, узнаемъ мы изъ землеописанія равенскаго географа: «et ad frontem ejusdem Albis, Datia minor dicitur (Datia вм. Dacia, какъ provintia sm. provincia) et dehinc super exaltata est, magna et spatiosa Datia dicitur, quae modo Gipidia adscribuntur: in qua nunc Unorum gens habitare dinoscitur; post hinc Illyricus usque ad provinciam Dalmatiae pertingit» (Anon. Ravenn. lib. I. 25.—Срви. Jornand. cap. 5). Впрочемъ, выражение «regnum Rugorum, quod nos melius vocamus Russiam», относится не къ древнему, давно уже забытому Ругиланду (см. Kunik, Beruf. II. 18 — 83), а къ получившей отъ за-карпатскихъ Русиновъ название Руси, Венгрін.

- 126). Я указываю только ради любопытства на личныя Colda у Чеховъ (Boczek, II. 121.—Sommersb. I. 86. 1008), Sclodo, Skolde у Дюсбурга (Chron. Pruss. 186, 188, 199, 379).
- 127). «En considérant la syllabe الدير al de الدير Al-Dîr comme l'article arabe il restera Dîr دبر, qui est la nom du frère (?) d'Ascold» (Charmoy, ibid. 393).
  - 128). Alma—сонъ (Mone, Nord. Heid. V. 104. Anm. 71).
- 129). У Кедрина (ed. Bonn. II. 395): Σφάγελλος. Газе указываеть еще на форму Σφάγγελος (Not. in Leon. Diac. 476).
- 130). Ни Левъ Діаконъ, ни Кедринъ не знаютъ никакихъ подробностей о мнимой смерти Свенгелда (хотя первый и полагаетъ что онъ былъ убитъ, р. 138), тогда какъ весьма обстоятельно разсказываютъ о томъ, какъ другаго воеводу Святослава, Икмора, убилъ Анемасъ, сынъ критскаго намъстника. Да и вообще нельзя полагаться на върность ихъ разсказовъ о битвахъ между Русью и Греками; такъ напр. Левъ Діаконъ употребляетъ совершенно одинаковое выраженіе «йνδρα γιγαντώδη καί νεανικόν» и о Свенгелдъ и объ Икморъ; это ужъ черезъ чуръ по-гомеровски.
- 131). У Льва Діакона онъ является вторымъ (ed. Bonn. 135, 144); первое мъсто принадлежитъ Икмору, непосредственному начальнику дружины (ibid. 149).
- - 133). Срвн. литовскія: Algimund, Germund, Narimund и т. д.
- 134). Я сохранилъ принятое Палацкимъ чтеніе: Rozněta и Roznět. Но читать слѣдуетъ: Rožneta и Rožnet. Древне-чешскія рукописи не знають особаго знака для выраженія славянскихъ ж и ш. Такъ въ приводимыхъ у Пертца спискахъ Козьмы пражскаго: Mesko вмѣсто Meško, Mstis вм. Mstiš, Zdan вм. Ždan, Branis вмѣ. Braniš и т. п.

- 135). Въ прим. д стр. 7 изданія Арх. Комм. сказано: ирэжнетъ. Издатели Новг. л. неправильно слѣлали изъ буквы и предлогъ. Совершенно правильно. Всеволодъ и Рожиѣть поставили 2 церкви въ томъ же году.
- 136). Точно также поступаеть въ послъдствін и Владимиръ: «Вдасть же за въно Грекомъ Корсунь опять царицъ дъля» (Лавр. 50).
- 137). Въ переводномъ французскомъ изданіи Олеарія Wicquefort, Leyde. 1719 я этого извъстія не нашелъ.
- 138). Поздивишая льтопись сохранила намъ о Рогивди и другое преданіе, безъ сомнѣнія заниствованное изъ народныхъ пъсенъ временъ Владимира. «О сихъ Всеславичихъ сице есть, яко сказаша въдущін преже» и т. д. (Лавр. 131, въдущін то-есть въщін, пъснотворцы; срвн. въщій Боянъ въ сл. о п. Игоревъ; такъ у Грековъ αοιδός, αείδω, οίδα, είδω). Г. Соловьевъ (Ист.  $Pocc.\ I,\ 47$ ) замъчаетъ что Владимиръ имъетъ право казнить жену, запышлявшую преступленіе; здісь боліте нежели право, здъсь долгъ (сопряженный съ религіознымъ обрядомъ), по неисполненіи котораго Владимиръ обязанъ созвать бояръ и просить совъта. «И повергъ мечь свой, и созва боляры, и повъда имъ». Древне-чешскіе законы опредълявшіе смерть женъ, за нарушеніе супружеской върности, требовали отъ самаго мужа исполненія смертнаго приговора. Такъ въ древнъйшемъ житін св. Адалберта читаемъ, что женъ одного изъ Врзовичей, уличенной въ измънъ, надлежало по древне-чешскому обычаю (more barbarico), принять смерть отъ руки мужа. «Quam cum more barbarico parentes dedecorati conjugis decapitare quaererent, fugit illa.... sub manu conjugis capitalem jussa est subire sententiam» (Vita S. Adalb. c. XIV); обычай, говорить Палацкій ( $Gesch.\ v.\ Boehm.\ I.\ 185.$ Anm. 172), существовавшій у Чеховъ еще въ XIV въкъ (срва. Maciejowski, Sl. RA. II. 28). На религіозное значеніе смертнаго обряда намекають торжественныя приготовленія Владимира: «н повель ею устроитися во всю тварь царьскую, якоже въ день

поснга ее, и състи на постелъ свътлъ въ храминъ, да пришедъ потнъть ю». Что касается до имени Горислава, которымъ Рогнъдь будто бы была названа по ея горестямъ (Карамз. І, 206. «Потомъ отца ея уби, а саму поя женъ, и нарекоша ей имя Горислава» Лавр. 131), это имя было по всъмъ въроятностямъ, ничто иное какъ прозвище (cognomen) Рогнъди; срви. Горислава, Бух. Митр. и Іт. Slaw. въ именоса. Морошкина; Goryslaw и Gorislaw, тамъ же и у Бод. де Курт.

- 139). Г. Куникъ (Beruf. II. 169), на основаніи приводимаго Стриттеромъ (Mem. pop. II. 2. 1010) варіанта «үаррой той Ваσιλέως», пишеть: «ein Bruder oder Schwiegersohn Wladimir's». Но какъ слова «τοй αδελφοй τοй Βασιλέως», такъ и варіантъ Cod. Coislin «γαμβροй τοй Βασιλέως» относятся не къ Сфенгу, а къ Владимиру, шурину ими. Василія; парижское изданіе даже читаетъ Ваσιλείου витьсто Βασιλέως. Άδελφὸς (брать), въ общемъ смыслъ cognatus, proximus, consanguineus (Thes. Gr. l.); γαμβρὸς, gener, item frater uxoris: nec non maritus sororis secundum quosdam (Budd.). Латинскій переводъ объясняєть правильно: «is adjuvante Sphengo fratre Bladimeri, ejus qui Basilii imperatoris sororem in matrimonio habebat, regionem eam subegit» etc.
- 140). Такъ Perun, Peron и Parom, (см. *Hanusch*, *Wiss*. d. Sl. M. 259).
- 142). Якунъ имя преимущественно сѣверное, новгородское; на югѣ оно неизвѣстно. Мнѣ кажется это имя сокрыто подъ формою Hagena, въ поэмѣ VIII вѣка Пъснъ странника: «Hagena Holmricum» (Hagena imperavit Holmiensibus). Этотъ Hagena Якунъ былъ стало быть новгородскимъ княземъ въ VIII или предшествующихъ столѣтіяхъ.
  - 143). Срвн. болгарское Гулабъ (именосл. Морошк.).

- 144). Что смотря по различію мъстныхъ наръчій, западные Славяне говорили Godleb (отъ польскаго god) или Hodleb, Hudleb (отъ чешскаго hod), разумъется само собою (см. Schafar. Sl. Alt. II. 548, 549. Anm. 1).
  - 145). Astrida Эстръдь, славяно-вендское имя (см. зл. VI).
- 146). Godeschalcus (Gottschalk) Славанинъ при германскомъ имени.
- 147). Окончаніе на *п* или па особенность половецкая; такъ: Урусобъ, Яросланопъ, Ченегръпъ, Аэпа, Китанопа. Яросланопъ безъ сомитнія половецкій князь отъ русской матери.
- 148). «Casimirus uxorem duxit Dobronegam (Mariam) filiam Romani, filii Odonis.... ex qua genuit 4 filios.... Odonem primum» etc. (Sommersb. II. 26). И здъсь перворожденный сынъ названъ Одономъ въ честь дъда по матери.
- 149) Я ожидаю два возраженія. Мнѣ скажуть: неужели сходство варяго-русскихь имень съ скандинавскими только одна случайность? Неужели въ числѣ дѣйствующихъ лицъ нашей исторіи были Венгры, Литвины, Половцы и т. д., а ни одной скандинавской личности, кромѣ Норманна Якуна при Ярославѣ? Я отвѣчаю:

Первое возраженіе идеть одинаково къ объимъ школамъ. Есян Варяги-Русь были Норманны, откуда же сходство варягорусскихъ именъ съ славянскими и иными? Или норманская школа отвергнеть однозвучіе нменъ: Рюрикъ — Rerich; Триворъ — Triebor; Олегъ, Вольгъ — Oleg, Wolhost; Володимиръ — Wladimir, Аскольдъ — Askel; Диръ — Dir; Алма — Alm; Σφέγγελ — Свинкели; Мстишь — Mstiš; Лютъ — Luta; Малко — Malko; Рогволодъ — Rohowlad; Рогнъдь, Рожнъть — Rožneta; Туры — Tury; Блудъ — Blud; Борисъ — Boris; Σφέγγος — Zwenko; Будый — Виthue; Шварно — Šwarno; не говоря уже о несомнънно-славянскихъ именахъ, каковы Ольга, Малуша, Прътичь, Глъбъ, Улъбъ и т. д., которымъ однако не находимъ живыхъ или неискаженныхъ примъровъ въ

прочихъ славянскихъ исторіяхъ? Или между варяго-русскими именами и скандинавскими есть болье сходства, чъмъ между славянскими: бояринъ, безмънъ, вервь, вира, въно, гридь, дума, луда, людъ, мечь, мыто, навье, рядъ, скотъ, столъ, смердъ - и германо - скандинавскими: boljarl, besman, hvarf, wirigelt, vingaef, hird, doms, lodha, liud, mêche, muta, navis, radha, skatts, stoll, smaerd? А между тъмъ, мы уже не въримъ въ скандинавское происхождение приведенныхъ славянскихъ словъ. Впрочемъ, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случат, я нисколько не отношу встхъ лингвистическихъ и ономастическихъ скандинавскаго міра съ славянскимъ къ одной игръ случая. Иныя слова и имена искони общая принадлежность объихъ народностей; другія перешли отъ одной въ другую въ следствіе непосредственныхъ сообщеній; имена преимущественно въ слъдствіе взаимныхъ браковъ. Коренное инг въ вендо-русскомъ Ингорь-Игорь не отлично отъ германо-скандинавскаго ing; но встръчая его въ хорутанскомъ Ingo, въ составныхъ Инговладъ, Ингославъ, Hynchwog, Ingmerowitz, я не могу признать его скандинавскаго происхожденія въ имени Игоря Рюриковича. Волостное Ясмудь (Jasmond), быть можеть въ связи съ съвернымъ Asmund; теперь откуда словено-русское Ясмудъ, я ръшить не берусь; кормилецъ Святослава могъ носить скандинавское имя по матери Норманкъ, и не быть Норманномъ, какъ Норманка Woizlawa, Норманны Burislef, Waldemar и т. д. носять славянскія имена, не будучи сами Славанами. Тоже самое, пожалуй, можно сказать объ именахъ Икмора или Якуна. Какъ русское Володимеръ переходить въ скандинавское Waldemar, такъ скандинавское Ingwar могло перейдти на Руси въ народное Ингварь въ слъдствіе брака. Наконецъ, между личностями, окружавшими нашихъ князей, могли быть и Норманны; только едва ли найдется болъе одного или двухъ природныхъ Норманновъ въ числъ поименованныхъ у Нестора историческихъ дъятелей.

Балтійскіе Венды, союзники и враги Германцевъ и Скандина-

вовъ, состояли къ нимъ въ отношении не равенства, а второстепенномъ. Вендскіе князья являются данниками Карла Великаго; они вздать въ Компьень на судъ императора и для решенія семейныхъ усобицъ; въ норманскихъ походахъ на западныя европейскія земли Венды принимають участіе подъ управленіемъ и предводительствомъ Норманновъ; вездъ начало германское и скандинавское являются преобладающими. На Руси было иначе. Призванные словено-русскими племенами, удаленные отъ тяготъвшаго на нихъ въ Поморін германо-скандинавскаго вліянія и губительныхъ родовыхъ и религіозныхъ усобицъ, вендскіе князья дійствують у насъ на первомъ планъ, дъйствуютъ на просторъ, въ чисто-славянскомъ духъ. Нътъ сомнънія, что извъдавъ съ давнихъ поръ отличительныя свойства норманскаго воина, необузданное мужество, предпріничнвость въ ратномъ дълъ, неизмънную върность дружинника и телохранителя, хитрость посла и т. д., они дорожили товариществомъ Норманновъ по войнъ и торговлъ; нанимали варяжское войско; искали и любили Норманновъ-дружинниковъ; довъряли имъ порученія, требовавшія какъ сльцой върности въ исполненін, такъ и совершеннаго отчужденія отъ русскихъ династическихъ интересовъ. Но постояннаго, основнаго участія въ политической жизни Руси, Норманны у насъ не имъли; такого участія не допускаеть и самый характерь норманскаго викинга. Конечно, скандинавскія саги разсказывають съ своимъ обычнымъ преувеличениемъ и хвастовствомъ, о норманскихъ витязяхъ и конунгахъ надъленныхъ наслъдственными русскими областями, при извъстномъ, по лътописи, въ нихъ княженіи русскихъ династовъ; таковы напр. кондоттьеры Эймундъ и Рагнаръ, являющіеся полоцкими конунгами при Брячиславъ, котораго сага, Богъ въсть почему, зоветь Варилавомъ (de Eym. et rege Ol. c. 11); но кто не видить какъ изъ хода самой исторіи, такъ и изъ совершеннаго молчанія русской літописи о фактахъ ей почти современныхъ, что дъло идеть о варягахъ-наемникахъ, временныхъ оберегателяхъ границъ, приходившихъ на Русь и уходившихъ снова, не оставивъ слъда ни въ русской жизни, ни въ русской исторіи? Ни въ чемъ основное отличіе русскаго отъ скандинавскаго міра не проявляется такъ ръзко, какъ въ сравненіи извъстій Несторовой льтописи съ извъстіями скандинавскихъ сагъ. Сигурдъ братъ Астриды, Олафъ Тригвасонъ, Ингигерда, Рагивальдъ, Эймундъ, Рагнаръ, Олафъ святой, Магнусъ, Гаральдъ Гардрадъ, Эйлифъ, Ульфь не существують для русскаго льтописца, какъ не существують для него имена и исторіи тъхъ печенъжснихъ, венгерскихъ и литовскихъ мужей, которые принимали только случайное участіе въ русской жизни. Одинъ только Якунъ, варяжскій князь, побъжденный Мстиславомъ, перешель изъ народнаго преданія въ льтопись: «и бъ Якунъ сльпъ, луда бъ у него золотомъ исткана.... Видъвъ же Ярославъ, яко побъжаемъ есть, побъже съ Якуномъ, княземъ варяжьскимъ, и Якунъ ту отбъже луды златов» (Лавр. 64). Причина молчанія льтописи одна: Норманны у насъ не селились. Съ своей стороны, скандинавскія саги (не знающія ни о Рюрикъ, ни объ Олегъ, ни объ Игоръ, ни о Святославъ, ни объ основани государства Норманнами), не упоминають ни объ одной изъ мнимо-скандинавскихъ личностей нашей исторіи, за исключеніемъ Гольтія, Висивальдра, Гаральда, Малифриды и Ингибіарги, русскихъ князей и княгинь, рожденныхъ отъ Норманокъ. Еслибы Варяги, основатели русскаго государства, были дъйствительно скандинавскаго происхожденія, не должно ли бы ожидать въ исландскихъ сагахъ разсказовъ какъ о первыхъ русскихъ князьяхъ: Рюрикъ, Олегъ, Игоръ, Ольгъ, Святославъ, такъ и о личностяхъ, каковы: Свенгелдъ, Лютъ, Рогволодъ, Рогнъдь, Икморъ, Прътичь, Блудъ и т. д.?

150). Славянскими дружинниками, участвовавшими възнаменитой Бравальской битвѣ (около 730 года), являются у Саксона грамматика Duc Slavicus, амазонка Wisna, Barri, Gnizli, Regnaldus Ruthenus и пр. (Saxo Gramm. l. VIII. 378, 379, 388). Этотъ Regnaldus Ruthenus, Rathbarthi nepos (RathbarthРатиборъ; срвн. вендск. Rettibur; hist. Harald. Gill. cap. 11. 14), означенъ въ Sögubrot Рогволодомъ (Rögnvaldr), выходцемъ въ кіевской Руси (Kaenugard).

- 151). Дарить пословь варварских народовь было у Грековъ особою дипломатическою наукою; см. Prooem. ad. Exc. de Legation. ed. Bonn. 6-8.—Const. Porph. de adm. imp. ed. Bonn. 82.—Срвн. Лавр. л. 16.
- 152). Конечное предложение отъ словъ: «Rursus cum Zichus accepisset» и пр. я выписалъ изъ парижскаго издания; боннское пишетъ безъ смысла: «exemplum Graeca lingua, sed litteris Persicis exaratum».
- 153). «Et Romani Imperatoris pacis ratihabitio solitam prae se ferebat inscriptionem, quae satis nota est. Persarum vero regis Persica lingua scriptae, verba Graece haec sonant» (ed. Bonn. 353).
- 154). Греки обращались такъ свободно не всегда и пе со всеми народами; редакція ихъ договоровъ съ Аттилою, была безъ сомнёнія отлична отъ редакціи договоровъ заключенныхъ съ Олегомъ и Игоремъ. Между темъ и Аттила переписывался съ ними по гречески; секретаремъ у него былъ Констанцій, посланный къ нему отъ Аэція «ut illi in conscribendis epistolis deserviret» (Exc. e. Prisc. ed. Bonn. 185); порученія словесныя передавались императорамъ посредствомъ служившихъ у нихъ переводчиковъ (ibid. 147); и между варварами были въ то время знавшіе по гречески и по латынъ (ibid. 190).
- 155). Греки заставляли Аварскаго Хагана клясться по нъскольку разъ въ 579 году: «adjecit, se per ea, quae et apud Romanos, et Avares sanctissima habentur, paratum jurare»—«Romani—chaganum ad iusiurandum provocarunt. Itaque confestim avarico ritu jusjurandum ad hunc modum praestitit» (Menandr ed. Bonn. 334, 335).
- 156). У Скандинавовъ обычная клятвенная формула именовала Фрея (Freyr), Ньорда (Niorðr) и всемогущаго бога, подъ

которымъ, говоритъ Гримиъ (DRA. II. 894), должно понимать Одина или Тора. Въ исторіи св. Кутберта, Датчанинъ клянется: «per Deos meos potentes Thor et Othan» (ibid.).

- 157). Г. Буслаевъ (О. вл. Хр. 11 13) толкуеть эту клятву тождествомъ понятій о золоть и о небесномъ огнь; въ сербскихъ пьсняхъ золоту прилагается эпитетъ жгучаго: «чистим сребром и жеженим златом» (Вук. 2, 217, тамъ же). Но жежене злато кажется означаетъ жженое; срвн. Ипат. л. подъ 1252 г.: «и съдло отъ злата жъжена». Лучшее золото и на западъ слыло подъ названіемъ жженаго, aurum coctum, quod alias obryzum (Du Cange, v. aurum).
- 158). Въ видъ исключенія можно привести выраженіе льтописи объ Олегь: «отъ рода ему суща» (Лаер. 9), если только
  это не позднъйшая поправка. У Курбскаго уже всегда читаемъ:
  «отъ роду мученика князя Михаила черниговскаго» «отъ
  роду великаго Владиміра (изд. Устрял. 101. 220.).
- 159). При этихъ греческихъ, христіанскихъ и дипломатическихъ формулахъ, позднѣйшіе списыватели лѣтописи приходили нерѣдко въ понятное недоумѣніе; имъ было трудно вообразить себѣ такія рѣчи и формулы въ устахъ языческой Руси; они относили ихъ къ Грекамъ. Отсюда это смѣшеніе въ договорахъ мѣстоимѣній наши и ваши.
- 160). Гримиъ (D. M. 969 971) замъчаетъ что въ скандинавскихъ суевърныхъ преданіяхъ, договоры людей съ злымъ духомъ никогда не совершаются письменно какъ у Германцевъ; суевъріе послъднихъ указываетъ на знакомство съ формою римскихъ хирографовъ.
- 161). Въ болгарскомъ переводѣ Константина Манассія (Bibl. Vatic. № 2), прибавлено переводчикомъ на оборотѣ 163 листа: «при семъ Василіи цри кртишже руси». На оборотѣ 166 листа изображено: «крщение роусомъ». на оборотѣ 177-го: «при семъ Никифорѣ цри плѣнишж роуси блъгарекжа зема». (Журн. Мин. Нар. пр. 1839. Май. Шевыревъ, Слав. рукоп. Ватикан. библ. 113).

- 162). Кадлубекъ (II. ер. 10.) производилъ польское Meško отъ mieszka-turbatio; а за нимъ и Богухвалъ ар. Sommersb. I. 4.
- 163). По всей въроятности три посла трехъ братьевъ, владъвшихъ дъдиною сообща.
- 164). По примъру множества другихъ славянскихъ именъ, и Тудоръ имъетъ соотвътствующее германское Tudr: «Marcomannis Quadisque usque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente ipsorum, nobile Marobodui et Tudri genus» (Tacit. Germ. 42.).
- 165). Изъ именъ, по всей въроятности перешедшихъ къ намъ отъ варяговъ, особенно замъчательны западныя Янъ, Янко, Янка. Намъ лавъстны: Янъ усмошвецъ и Янъ сынъ Святослава Владимировича подъ 1000 и 1002 гг. (Никон. Л. І. III.); Янъ Вышатичь воевода Ярослава въ 1071 г.; старецъ Янъ, скончавшійся 90 льтъ, въ 1106 году (Лавр. 120); Яневъ братъ, Ляхъ Владиславъ въ 1169 г. (тамъ же 153; срвн. *Ипат. 93, 101, 104*); Юрій Яневичь подъ 1231 г. (*Ипат.* 173); Янка, дочь Всеволода Ярославича въ 1086 г. (Даер. 88, 89, 136). Jan языческое, западное имя, переходящее въ христіанское Іоаннъ, какъ Юрій въ Георгія, Никлотъ въ Николая (Niclotus qui et Nicolaus» Arnold. Lubec. III. cap. IV). Его древне-славянское происхождение опредъляется уже составными формами Januslaw у Хорватовъ, Janoslaw у Моравлянъ (Kollar, Rozpr. o Gm. 99, 248); Janislaus Gneznensis eccl. archiep. (ap. Sommersb. II. 93); Janiš u Januš, corp. Janislaw и Januslaw y Чеховъ (Boczek, I. 182 II. 152); Janusz, имя польскаго князя въ 1388 году; Япка, женское производное отъ Янъ (см. выше) и т. п. Оно проявляется у всъхъ западныхъ · славянскихъ племенъ подъ формами Janek, Janjk, Janco, Jencke, Jancke (cm. Boczek n rer. Lusat. scrpt. I. II. 235, 245, 289). Ганка (Wyp. Remesk. Evang. 4. 5) указываеть на форму Jan, какъ на характеризующую отличіе чешскихъ отъ руссо-болгарскихъ экземпляровъ Евангелій; послёдніе читаютъ

всегда Іоаннъ (срвн. его же Ремьск. Еванг. XXVI. прим. 18). Соотвътствующимъ западному Јап является словено-русское (я думаю также языческое) Иванъ. Въ галицкой лътописи воскресенскаго монастыря записано: «въ лъто 6858 родися князю Андрею Өеодоровичу (галицкому) сынъ Иванъ, нарекоша имя ему Василій». Въ лътописи всъ три формы встръчаются одновременно. Подъ 1043 г. Вышата отецъ Яневъ и Иванъ Творимировичь (Лавр. 66); подъ 1086: Иванъ митрополитъ и Янка дочь Всеволода (тамъ жее, 88); подъ 1089: воевода Янъ, игуменъ Іоаннъ; Янка Всеволодовна и митрополитъ Іоаннъ скопьчина (тамъ жее, 89); подъ 106: Янъ Вышатичь и Иванка Захарьичь, Козаринъ (тамъ жее, 119). Гдъ у насъ Ивановъ огонь, тамъ на западъ Swatojansky oheň и припъвъ Wajanwo, Wajanok (Снегир. р. пр. пр. 1V. 26. — Напизсћ, Sl. Мут. 200 — 205).

166). Здъсь будеть кстати припомнить сказанное въ IV главъ о князьяхъ.

Послы Олега называють себя посланными отъ «свътлыхъ и великихъ князь и его великихъ бояръ» (Лавр. 13. вар. д, Р. Т.). Далъе: «елико наше изволеніе быти отъ сущихъ подъ рукою нашихъ князь свътлыхъ» — «храните таку же любовь къ княземъ свътлымъ нашимъ Рускымъ» (тамъ же, 14). Въ договоръ Игоря: «посланіи отъ Игоря великого князя Рускаго, и отъ всякоя княжья, и отъ всъхъ людій Рускія земля» (тамъ же, 20). Уклады требовались на города по которымъ «съдяху князья подъ Ольгомъ суще» (тамъ же, 13).

Норманнъ Олегъ, ближайшій родичь Рюрика, опекунъ княжича Игоря— не князь до 881 года, то-есть до пріобрътенія имъ собственно для себя кіевскаго (Русскаго) княженія.

Отъ какихъ же норманскихъ свътлыхъ князей были посланы упоминаемыя въ договорахъ личности?

Какіе норманскіе князья сидбан по русскимъ городамъ?

Какими наслъдственными княженіями на Руси владъли эти норманскіе князья?

Почему, наконецъ, опи князья, когда Олегъ не князь, а Игорь только княжичь?

Этотъ вопросъ (о малыхъ князьяхъ) имъетъ свое значеніе въ первоначальной исторіи Руси и вь спорномъ дъль объ ея происхожденін. Если какъ мнъ кажется, невозможно допустить существованіе норманскихъ князей-родичей при Олегь и Игоръ не-князьяхъ, если за тъмъ «князья подъ Ольгомъ суще», князья съдящіе въ городахъ, князья о которыхъ упоминается въ договорахъ, - прежніе, туземные, доваряжскіе князья; то, примъненныя къ этому положенію Руси въ ІХ — Х въкъ, слова лътописи и оффиціальныя выраженія договоровъ («къ княземъ свътлымъ нашимъ Рускымъ»), раскрываютъ передъ нами организацію русскаго общества ни мало не совитстную съ извъстнымъ ученіемъ теоретиковъ-Норманнистовъ. Уже не можетъ быть ръчи объ отчужденіи Славянъ отъ управленія землею. Съ другой стороны, если въ 907 — 911 годахъ, кназьями русскими называются туземные князья Древлянъ, Дреговичей, Бужанъ, Стверянъ и т. д., неужели выражение Константина багрянороднаго быскоті, все еще будеть значить «по скандинавски»? (см. гл. XX).

- 167). Я указываю именно на тѣ грамоты, которыя приведены у г. Срезневскаго (Мысли объ истор. русск. яз.), примърами измѣненій въ народномъ языкѣ. Въ такъ называемомъ церковномъ уставѣ Ярослава, какъ документѣ или подложномъ (Карамз. II, прим. 108), или подновленномъ въ XIII вѣкѣ (Розенк. о Кормч. кн. 131), нѣтъ слѣдовъ западнаго вліянія.
- 168). Отсюда же, думаю, и названіе млечнаго пути птичьнить путемъ— paukszcziû kielês вълнтовской мисологів (Grimm, D.M. 331. Anm.\*); у Германцевъ Iringesstrâza (ibid. 332); всъ эти небесные пути (Иракловъ, Одиновъ, Иринговъ, Карловъ) идутъ отъ востока на западъ (Sepp, Heidenth. II. 464). Какъ Ir-ing сынъ германскаго Zio или Ir'a (Müller, altd. rel. 232), такъ и западный Иро-витъ сынъ славянскаго Ира или Яра. Не здъсь ли ключь къ сохранившемуся у Туроца прозвищу Вегеп

- для Ярослава Святополковича (Twros, ap. Schwandtn. I. 173)? Веген (Wezen, Wecen личныя имена у Бочка, II, 104, 174, 273, 365) соотвътствуетъ Яро-славу, какъ новъйшее wesna древнему iro, jaro.
- 169). Весьма интересны по многообразію и оригинальности эрудиціи, Замітчанія на слово о пълку Игоревіт Князя П. П. Вяземскаго (С. Петерб. 1875 г.). Но чтобы вопрось о языкі Слова быль уже рішень Калайдовичемь въ 1818 году (Предисл. 1851 г. VI), я допустить не могу.
- 170). Въ чешской поэмѣ Jaroslaw, вѣтхими словесами названы самыя пѣсни древнихъ временъ: «vethými slovesy nad sim vspěchu» ( $Ruk.\ Kralodv.\ 17$ ).
- 171). Къ словамъ германо-латинскимъ перешедшимъ къ намъ, можетъ быть, отъ варяговъ, можно еще отнести сумный конь (*Unam. 158*); срвн. Saumarium (*Grimm*, *DRA. I. 263. Du Cange*, v. Sagma).
- 172). Въ 1835 году Колларъ открылъ руническую надинсь Carni Bu, на каменномъ бамбергскомъ истуканъ, будто бы вывезенномъ изъ Поморія св. Оттономъ, бамбергскимъ епископомъ. Колларъ и Шафарикъ думали о Чернобогъ (Čas. Česk. m. 1837. I. 37 52). Не богу ли Карнъ былъ посвященъ каменный идолъ?
- 173). Эйхофъ (по Ганкъ) переводитъ. «Nous seuls nous voulons tout oser, égaler nous seuls la gloire des anciens temps, et réserver pour nous les anciens trophées» (Hist. de la litt. des Sl. 309). Грамматинъ: «пріобрѣтемъ сами славу въ потомствѣ, а слава предковъ не есть еще наша» (Сл. о п. иг. 51). Извѣстно что Игорь и Всеволодъ предприняли походъ противъ Половцевъ тайно отъ Святослава кіевскаго, которому завидовали (Карама. III. 63); между тѣмъ Святославъ готовился самъ противъ Половцевъ «Въ то же время великый князъ Всеволодичь Святославъ шелъ бяшеть въ Корачевъ, и сбирашеть отъ верхънихъ земель вои, хотя ити на Половци къ Донови на все лѣто. Яко возворотися Святославъ и бысть у Повагорода Сѣверьского, и слыша о братьи

₹

- своей, оже шли суть на Половци, утанвшеся его: и не любо бысть ему» (ипат. 132). Игорь и Всеволодъ говорять: мужаемся (срви. Лаер. 72: мужаемъся) сами; переднюю славу (т. е. первую побъду) возьмемъ мы одни; а заднею подълимся съ вами (т. е. когда подоспъете къ преслъдованію побитаго врага). По этому кажется должно читать: «мужаимъся сами, преднюю славу сами похитимъ, а заднею ся с[в]ами подълимъ».
- 174). Любопытное извъстіе о сквернахъ болгарской въры не можетъ быть отнесено къ Мухаммедизму, не смотря на выраженіе Нестора: «поминають Бохмита». Здъсь очевидно разумъется одна изъ христіанскихъ гностическихъ сектъ, извъстныхъ подъ общимъ именемъ борборитовъ или нечистыхъ. (См. Epiphanius, Haer. XXI. 34. ар. Sepp, Heidenth. II. 191, 192).
- 175). Миклошичь (v. тети, тепж) кажется ситшиваеть глаголь tnauti, tjti, tětj caedere, съ глаголомъ tepati ferire. (См. Jungmann.)
- 176). Какъ Венгры слово воевода (Const. Porph. de adm. imp. ed. Bonn. 168: Λεβεδίας βοέβοδος), такъ Печенъги заняли у насъ слово законъ (ibid. 73. 170) и, если върить Кедрину, комонство: «καὶ στάντες ἐπὶ τῆς ὁδοῦ συμβουλὴν προετίθεσαν, ῆτις παρ αὐτοῖς κομέντον ωνόμασται» (Cedren. ed. Bonn. II. 588).
  - 177). Срвн. Солов. ист. Рос. II. 428.
- 178). Концы были и въ Псковъ (см. Погод. Псковск. л. предисл. XVII, XVIII). При очевидномъ, этимологическомъ и историческомъ сходствъ этихъ концевъ съ штетинскими кончинами (končina terminatio, confinia, Jungm.), трудно допустить для этого слова предполагаемое Шафарикомъ (Sl. Alt. II. 615) и г. Срезневскимъ (богосл. 43, прим. 2) производство отъ кжшта, кжтъ. Славянское u въ словъ копсіпа передается германскимъ t (contina), какъ тоже u въ имени Черноглава скандинавскимъ t Tjarnaglófi.
  - 179). Вторая новгородская льтопись (XVI ст.) читаеть: «на

Шетиницъ» (125). Составитель лътописи здъсь очевидно пишетъ на угадъ.

180). Біографы св. Оттона говорять положительно о заморской торговль вендскихь Славянь въ XII выкь: «Plurimi autem Julinensium pro negotiatione sua trans mare abierant».—«Cives illius (Colobregae) omnes institorum more ad exteras insulas causa negotiandi navigaverant». — «Baptismo (plurimi) interesse non poterant eo, quod in exteris partibus peregrinati, negotia sua exercuerunt, quorum profecto Dodonae, Julinae, Stetinae maxima erat copia (Ludew. 480, 688, 689).

О сохранившихся отъ прежнихъ временъ отношеніяхъ къ Поморію варяго-русской династіи еще въ XII вѣкѣ, есть и другія извѣстія у западныхъ лѣтописцевъ. Русскіе князья, въ союзѣ съ Поморянами и Пруссами, вели войну съ Болеславомъ кривоустымъ (1102 — 1139); въ условіяхъ мирнаго договора, который былъ заключенъ Болеславомъ съ русскимъ княземъ Володаремъ галичьскимъ, стояло обязательство впредь не подавать помощи Поморянамъ: «пе Pomeranis ultra forent auxilio» (Herb. II. 4. у Котляревск. Др. и ист. пом. Слав. 19, 20).

- 181). «La population, attachée à son indépendance, s'opposait à la lumière qui lui était apportée du sombre occident. Celle qui habitait les plages de la Baltique aux environs de l'Oder, aima mieux inventer d'autres dieux, que d'accepter simplement les idées et le joug de l'etranger». (J. Lelewel, Numism. III. 90). Сюда слъдуетъ отнести и сильное вліяніе на вендскій политензить литовскаго веогоническаго начала (id. Tygodn. Wil. 1816). Упоминаемые у Гельмольда (I. cap. 53. II. cap. 84) Родада и Ргоче очевидно литовскіе Родандав и Ргоча; Тhurupit Эстскій Тharapita или Tharapilla; самая каста арконскихъ жрецовъ была кажется не чисто вендскаго, а позднъйшаго финно-литовскаго происхожденія (см. Мопе, nord. Heidenth. I. 183).
- 182). И послъ введенія у насъ христіанской въры, ей приходилось еще долго бороться съ язычествомъ. Эверсъ ( $Aelt.\ R.$

228) подозрѣвалъ въ Святополкѣ желаніе возстановить на Руси въру своихъ языческихъ предковъ. Его догадка подтверждается свидътельствомъ Эймундовой саги. Эймундъ говоритъ Ярославу о Бурислейфъ т. е. Святополкъ: «Atque arbitror eum evasisse incolumem et hiemem in Turcia transegisse; bellum tibi iterum inserre statuit, invictumque adducere exercitum, in quo sunt Turcae, Blökumanni multaeque aliae serae nationes. Audivi quoque vero esse similius, eum christianam religionem repudiare statuisse, regnoque Gardorum tibi erepto, utraque regna barbaris illis nationibus frequentare. (de Eym. et rege Ol. 270).

183). Для удобивншаго сравненія я привожу оба текста:

наричють Дажьбогь, семь ты- υίος αὐτοῦ Ήλιος ήμέρας δυοζ, сящь и 400 и семъдесять дній, ώς είναι έτη ιβ' και ήμέρας яко быти льтома двъма десять \ζ'. ού γὰρ ήδεισαν οί Αἰγύπмати по лунъ, видяху бо Егуп- τιοι τότε η άλλοι τινές άριβтяне иніи чисти, ови по лунт μον ψηφίσαι, αλλ' οί μέν τας чтяху, а друзін.... деньми льть περιόδους της σελήνης εψήчтяху, двою бо на десять місяцю φιζον είς ένιαυτούς, οί δὲ τὰς число потомъ увъдаща, отнелъже περιόδους των ήμερων είς έτη начаша человъци дань давати ца- εψήφιζον οί γαρ των ιβ μηνών рямъ. Солнце царь сынъ Сваро- αρισμοί μετα ταύτα επενοήговъ, еже есть Дажьбогъ, бъ бо Эησαν, έξότε έπωνομάσθη τὸ мужь силень, слышавше нь оть ύποτελείς είναι τούς ανδρώкого жену нъкую отъ Егуптя- πους τοῖς βασιλευσιν ό δὲ αὐ**μ**τκοεμγ βια κοττεμικο δηγαιτή του, ην φιλότιμος δυνατός: нею, искаше ея яти ю хотя, и ботіς εδιδάχθη ύπό τινος ώς не хотя отца своего закона раз- γυνή τις Αίγυπτία των έν сыпати Сварожа, поемъ со собою ευπορία και αξία ουσών παρ' мужь ніжолко свонхь, разумівь αὐτοῖς ἐρῶσά τινος ἐμοιχευέτο годину, егда прелюбы дветь, ύπ'αύτου καί ακούσας ό Нλι-

«И по семъ царствова сынъ «Мета бе телеиту Нрасоего, именемъ Солице, его же του έβασίλευσεν Αίγυπτίων ό нинъ богату и всажену сущю, и τὸς "Ηλιος, ὁ υίὸς 'Ηφαίσнощью припаде на ню, не удоси об εξήτησεν αυτήν πιάσαι διά жащю съ начиъ, съ нимъ же του νομο2εσίαν, ενα μη λυ<math>2η. зинь, а того любодый всыкну; ρον της μοιχείας αυτης γίνεσвачаша » (Ипат. 5).

мужа съ нею, а ону обръте ле- την του πατρός αυτου ήμφαίσхотяше, емъ же ю и мучи и пу- хаг λαβών στρατιώτας έх τοῦ сти ю водити по земли въ кор- ίδίου στρατού, μαθών τὸν καιн бысть чисто житье по всей Заг νυχτών, επιβρίψας αυτη Егупетьской и хвалити τοῦ ανδρός αὐτῆς μὴ ὄντος αὐτό ζι, εύρεν αὐτην μετά άλλου καθεύδουσαν τοῦ έρωμένου παρ' ἀυτῆς : ἤντινα εὐ ζέως καταγαγών επόμπευσεν εν πάση τῆ χώρα τῆς Αἰγύπτου τιμωρησάμενος κάχεῖνον δὲ τὸν μοιχον ανείλε, και εύχαρισβήβη και γέγονε σωφροσύνη μεγάλη ἐν τῆ γῆ τῆς Αἰγύπτου.» (Joann. Malalae Chronogr. ed. Bonn. 23. 24).

- 184). Въ моемъ и нъкоторыхъ другихъ изданіяхъ Дитмара стоитъ: Luarasici; но въ лучшей Дрезденской рукописи: Zuarasici (Barthold, Gesch. v. R. u. P. I. 531); также и въ письмъ св. Бруно († 1009) къ императору Генриху, хранящемся въ Кассельской онблютекъ (Kruse, Urg. d. Esthn. St. 484. № 1).
- 185). О выраженіи Велесовъ внуче Каченовскій замъчаетъ: «Изъ св. Власія, покровителя скотовъ невъжды сдълали не бывалаго Бога волоса, иначе велеса; въ такомъ же заблужденіи быль и нашь авторь, между тімь какь извістно, что въ Новѣгородѣ была Волосова улица (И. Г. Р. из $d.\ 2$ , т. IV, пр. 337, стр. 207). Гражданинъ Волосъ т. е. Власъ былъ убитъ на вечъ 1230 г. (*Ноег. лът. стр. 115*). Была и церковь св. Власія или Волоса. Странно что въ Новг. находилась и улица Бояна (лют. Новг. 177)! Авторъ частехонько бредить

именами лицъ и урочищъ съверныхъ!» (Caxap. сказ. 65). Скромнъе, но дъльнъе писалъ Карамзинъ: «народъ русскій признаетъ св. Власія покровителемъ стадъ; не для того ли что имя его сходно съ Волосовымъ?» (I, прим. 203).

186). Объ отношеніяхъ Владимира къ языческому Поморію и, витстт съ тъмъ, о родственной связи бывшей между варягорусскою династіею и вендскими княжескими родами, свидътельствуеть, если не ошибаюсь, и слъдующее, у Нестора сохранившееся преданіе: «Потомъ же придоша Нѣмьци, глаголюще: придохомъ посланіи отъ папежа; и ріша ему: рекль ти тако папежь: земля твоя яко и земля наша, а втра ваша не яко втра наша; въра бо наша свътъ есть, кланяемся Богу, иже створилъ небо и землю, звъзды, мъсяць и всяко дыханье, а бози ваши древо суть. Володимеръ же ръче: кака заповъдь ваша? они же ръша: пощенье по силъ; аще кто пьеть или ясть, то все въ славу Божью, рече учитель нашъ Павелъ. Рече же Володимеръ Нъмцемъ: идъте опять, яко отци наши сего не пріяли суть» (Лавр. 36). Здёсь не можеть быть рёчи ни объ Аскольдё, какъ думалъ Карамзинъ (I, npum. 442), ни о Рюрикъ, Олегъ, Игоръ, Ольгъ, Святославъ; они могли состоять подъ вліяніемъ только восточной, а не западной церкви; да и слова «яко отци наши сего не пріяли суть» указывають не на какую нибудь отдъльную попытку, въ родъ Адалбертовой, а на постоянное, систематически повторенное стремленіе Нъмцевъ, къ обращенію язычниковъ въ римскую именно втру. Говорится ли о Норманнахъ? Въ 986 году, потомокъ норманскихъ конунговъ едвали могъ сказать о своихъ предкахъ что они отвергли христіанскую въру; многіе изъ нихъ были христіане; въ концъ Х въка язычество въ Скандинавіи уже клонилось къ упадку; не должно также забывать что князю воздвигавшему идолы Перуну, Хорсу, Даждьбогу и пр., ревностному поклоннику изыческихъ славянскихъ божествъ (срвн. Odd. monachi hist. Ol. Tr. f. cap. 6. 10), не приходилось хвалиться привязанностію своихъ отцевъ къ Одину, Ньорду и Тору. Да и

самое значение разсказа преимущественно заключается въпротивоположности греческой въры къ латинской («Не преимай же ученье отъ Латынъ, ихъ же ученье разъвращено» Даер. 49); а Швеція уже при Ансгаріъ получила свое въроисповъданіе отъ папы т. е. отъ римскихъ Нъмцевъ; при Несторъ она принадлежала вполнъ къ западной церкви; это обстоятельство (въ случат норманскаго происхожденія варяжских князей) не осталось бы безъ вліянія на форму его разсказа. Только къ вендскимъ Славанамъ идутъ слова «пощенье по силъ» т. е. насильное (посилие-vis; посильнъ — qui vi efficitur; поиметь тя по силь. Miklos. Gloss. palaeosl.) и отвътъ Владимира: «идъте же опять, яко отци наши сего не пріяли суть . Извъстно что насильственные посты и воспрещение многоженства были въ числъ главныхъ причинъ отвращенія западныхъ Славанъ къ христіанской въръ. Такъ о Ляхахъ въ 1018 г. у Дитмара: «Et quicunque post septuagesimam, carnem manducasse invenitur, abscissis dentibus graviter punitur. Lex namque divina, in his regionibus noviter exorta, potestate tali melius quam jejunio, ab Episcopis instituto, corroboratur» (VII. 105). Въ концъ X въка и въ самую эпоху Нестора, язычество было въ полной силъ у балтійскихъ Славянъ; мы знаемъ какъ упорно они противились введенію у себя латинской втры.

- 187). Въ этой иконт голова Сатаны и обт добавочныя представлены съ бородою и волосами; это приращепіе, если не отнести его къ иниціативт русскаго иконописца XIV втка, указываеть на вендо-литовское происхожденіе (см. слтд. главу). На знаменитомъ прусскомъ стягт (Lucas David. Hartknoch, 388, 389), литовскія божества представлены съ бородою и волосами.
- 188). Историческая школа осудившая русскихъ Славянъ до варяговъ на исключительно родовой или исключительно общинный быть, дъйствовала въ томъ же (по моему ошибочномъ) смыслъ и въ отношеніи къ словено-русской минологіи. Какъ самую исторію народа, такъ и исторію его върованій она основываетъ на своихъ наблюденіяхъ надъ современною жизнію и современными

суевъріями русскаго простолюдина, стараясь по возможности подвести кънимъ то или другое свидътельство древнъйшихъ письменныхъ памятниковъ. Одинаковыя стремленія находимъ мы и у германскихъ односторонниковъ тридцатыхъ годовъ; и они навязывали языческой Германіи свой, такъ называемый götterloser naturdienst (безбожный природный культусъ). Яковъ Гриммъ отвъчалъ имъ своею: Deutsche Mythologie. И въ гражданскомъ и въ религіозномъ стром народовъ, есть два направленія по видимому противоръчащія одно другому, но тъмъ не менъе идущія всегда рядомъ; это направленіе земское, основанное на преданіи, и политическое, основанное на законъ прогресса. Еслибы держаться правиль системы выводящей все прошлое Руси изъ современной русской избы, можно было бы и въ настоящее время сказать о Россіи что она живеть въ общинномъ быту; между земскою Русью IX-го и земскою Русью XIX-го стольтія, въ этомъ отношеніи большаго различія не существуеть. Тоже или почти тоже самое замъчаемь и въ исторіи религіозныхъ втрованій. Г. Шешингъ, Бтляевъ и пр. указывають съ нъкоторою торжественностію на то обстоятельство что имена кіевскихъ кумировъ совершенно изчезли изъ нашей народной памяти, тогда какъ о Купалъ, русалкахъ, домовыхъ и т. п. сохранились или многочисленные или хоть какіс-нибудь следы. Но что же изъ этого? Мы встръчаемъ тъже явленія и у другихъ европейскихъ народовъ; имена Вотана, Ціо, Донара, Балдра уже давно изчезли въ памяти германскихъ народовъ; а върованія въ въдьмъ (Hexen), въ русалокъ (Nixen), въ домовыхъ (Kobolte) сохранились и донынъ. Перуну, Даждьбогу, Хорсу язычникъ Русинъ, изъ простолюдиновъ, сочувствовалъ безъ сомивнія менте чъмъ своимъ лъшимъ, упырямъ, берегинямъ; какъ церковный уставъ Владимира и лътопись Нестора, такъ и другіе древитишіе памятники русской письменности налегають болье на въчно-живыя народныя суевърія, чъмъ на поклоненіе отжившимъ верховнымъ богамъ; но отсюда до уничтоженія этихъ боговъ еще далеко. И Прокопій умъль уже опредълить въ VI въкъ двойной характеръ

славянскихъ върованій; съ одной стороны — всемогущій богъ Перунъ, творецъ молнін; съ другой, стихійныя божества: ръки, нимфы и пр.

Положительныхъ свидътельствъ исторіи нельзя опровергать голословными отрицаніями или утвержденіями. Г. Шеппингъ (Русск. народн. и пр. 207, 208) говорить о религіи варяговъ: «какая же могла быть эта религія, если не общій Германо-литовскій култусь громовержца Тора или Перконоса?» Никто никогда не слыхаль объ общемъ германо-литовскомъ культусъ, ни о лингвистическомъ тождествъ (ибо здъсь вопросъ основанъ исключительно на лингвистикъ) Тора съ Перконосомъ. «Отъ Литовцевъ переходить память имени Перуна (что такое: память имени?) и къ сосъднимъ имъ Славянамъ, Полякамъ, Моравамъ и Словакамъ» (тамъже, 199). А къ состаней Руси эта память не переходить? ее приносять Норманны? но почему же не подъ формами Торъ или хоть Перконосъ, а подъ тою же, общеславянскою формою Перунъ, которая записана и въ нашихъ лътописяхъ и въ чешскихъ глоссахъ 1202 года: «Jupiter Perun? Сварога и Сварожича (Дажьбога) г. Шеппингъ не хочетъ раздълять на двъ разныя личности, по той причинъ что основывать родословную нашихъ боговъ на словахъ Малалы, было бы принять и Геліоса за сына Гефеста въ Греческомъ миет (тами же, 13). Но Геліосъ именно и есть сынъ Гефеста: «Soles ipsi quam multi a theologis proferuntur. Unus eorum Jove natus, nepos aetheris, alter Hiperione, tertius Vulcano Nili silio, cujus urbem Aegyptii volunt esse eam, quae heliopolis appellatur» и далъе: «Vulcani item complures. primus Coelo natus, ex quo et Minerua (Neith) Apollinem eum, cuius in tutela Athenas antiqui historici esse uoluerunt» τ. e. Apollo πατρώος (de nat. deor. III. 68). Κε τομή же у Малалы дёло идетъ не о греческомъ мись, а о генеалогіяхъ боговъ-царей, по ученію египетскихъ жрецовъ у Маневона. Бъляевъ (Р. зем. предт предт приб. Рюр. 59) производить Вожева въ первоначально финское божество, когда тотъ же русскій Волосъ, скотій богъ, названъ у Вацерада Рап Weles, когда имя Велеса сохранилось въ чешской пословицѣ, когда и въ Словѣ о полку Игоревѣ упоминается о Велесѣ, подъ его западною формою. И чего ради это гоненіе на драгоцѣннѣйшіе остатки нашей мнейческой старины? Намъ говорятъ: язычество не успѣло развиться у насъ до поклоненія богамъ; дорости до индивидуальной субъективности боговъ древняго міра и т. п. Положимъ; но какъ же быть тогда съ лѣтописью Нестора, съ вставкою ипатьевскаго спи жа, съ глоссами Вацерада? Справедливо говоритъ Гриммъ: «языческихъ боговъ не слѣдуетъ возводить исключительно къ астрологіи и календарю вли къ стихійнымъ началамъ или къ понятіямъ нравственнымъ; они порожденіе постояннаго, безостановочнаго взаимнодѣйствія всѣхъ этихъ факторовъ» (D. M. Vorr. XLVII).

- 189). И Татищевъ пишетъ съ нъмецкаго: «живущія народы на озеръ Ладогъ» (Sjögren, mem. 6 s. II. 233. № 186).
  - 190). См. гл. IX, прим. 187.
- 191). «Es ist auffallend, пишеть Френъ (Ibn. Foszl. 73), dass unser Ibn-Foszlan, den wir als einen aufmerksamen Beobachter kennen lernen, weder hier noch weiter hin nichts über den Bart der Russen äussert, insoferne der Bart doch ein besonderer Gegenstand der Beachtung des Morgenländers zu seyn pslegt und er dessen hier zu gedenken veranlasst werden konnte». Его молчаніе, какъ видимъ, имъло естественную причину. Достойно вниманія что онъ упоминаеть о ежедневномъ мытім головы и волосъ видънной имъ на Волгъ Руси (ibid. 7); а о дружинъ русскаго князя говорить именно: «каждый изъ нихъ имбеть дбвку, которая ему служить, ему голову моеть и пищу готовить» (ibid. 21). Какъ ежедневность, такъ и общность подобнаго обыкновенія, у народа поразившаго Ибнъ-Фоцлана своею неопрятностію, прямо указываеть на бритье головы; мытіе и чесаніе волось — на чубъ. О Печенъгахъ Касвини говоритъ: «Les Bédjénâk (Pétchénègues) sont un peuple qui a la barbe longue et de grandes moustaches. (Charmoy, relat. de Masoudy, 338-339).

- 192). Такъ напр. у Стрыйковскаго: «Caecus natus (Miseco) permanebat septennio caecus, dum ritu Polonorum ethnico sacris initiaretur, hoc est, dum ei coma detonderetur et nomen imponeretur. Solebant enim Pagani pueris ademtos capillos tanquam primitias consecrare suo Deo» (Kron. 149).
- 193). Кадлубекъ, разсказывая о покореніи даномалхійскихъ (датскихъ) острововъ балтійскими Славянами (которыхъ онъ, по обыкновенію, смѣшиваетъ съ Ляхами), прибавляетъ что Датчанамъ было дано на выборъ, или платить дань, или одѣться въ женское платье и зачесывать волосы по женски, въ знакъ «бабьяго» безсилія (Гильфердингъ, ист. балт. Слав. І. 64).
- 194). Еще въ XIII въкъ норвежское преданіе свидътельствуетъ о несвойственности Скандинавамъ верховой тады: «Adveni ex partibus borealibus, говоритъ Одинъ явясь на конт какому то христіанину Норвежцу, diuque in Norvegia commoratus sum, nunc orientem versus in Sveciam profecturus, cumque jamdiu in navibus fuerim versatus, aliquantum temporis equo me adsuefaciam (Scrpt. h. Island. IX 52).
  - 195). Срвн. Хвольс. Ибиъ-Даста, 32, 39.
- 196). О съдать Триглава см. Ebo, II, 13 у Котляревск. Др. и Ист. пом. Слав. 54.
- 197). Шлецеръ (Hecm. II, 765), Погодинъ (Изслюд. I, 179), г. Соловьевъ (ист. Росс. I, прим. 187) и другіе утверждають что сказаніе о смерти Олега отъ любимаго коня перешло къ намъ отъ Норманновъ, а Олегъ и Норвежскій Оддръ одно и тоже лицо; къ норманскому источнику относять они и сказаніе о взятіи Ольгою Коростеня. Мы находимъ въ скандинавскихъ сагахъ слёды и другихъ древнерусскихъ преданій; но вмёстё съ тёмъ и переложенныя на скандинавскіе нравы, сказанія польскія, греческія, германскія; явленіе объясняющееся естественно изъ врожденной Норманнамъ страсти къ путешествіямъ и потребности новыхъ предметовъ и сказокъ для скальдовъ и пёсенниковъ. Этого мало; какъ въ живописи художникъ, такъ въ народной поэзім

изследователь отличають оригиналь отъ подражанія, по несомненнымь признакамь. Чемь глубже сказаніе вошло въ народную жизнь, чемь теснее оно связано съ великими историческими событіями и личностями, чемь непринужденнее его подробности и поразительнее образь его изложенія, темь оно ближе къ своему первородному источнику. На основаніи этихъ данныхъ, я утверждаю, въ свою очередь, что Норманны заняли:

У Руси: 1) Сказаніе о смерти Олега: «И приспъ осень, н помяну Олегъ конь свой, иже бъ поставиль кормити, не всъда на нь. Бъ бо преже въпрошалъ волъхвовъ кудесникъ: отъ чего ми умьрети? И рече ему одинъ кудесникъ: княже! конь, его же любиши и вздиши на немъ, отъ того ти умрети. Олегъ же пріниъ въ умъ, си рече: николи же всяду на конь, ни вижу его болъ того; и повелъ кормити ѝ и не водити его къ нему, и пребывъ нъколько лътъ не дъя его, дондеже и на Грекы иде. И пришедшю ему къ Кіеву, и пребысть 4 лъта, на 5 лъто помяну конь свой, отъ него же бяху рекли волъстви умрети Ольгови, и призва старъйшину конюхомъ, ркя: кдъ есть конь мой, его же бъхъ поставиль кормити и блюсти его? Онь же рече: умерль есть. Олегь же посмъяся и укори кудесника, ркя: то ть неправо молвять вольсви, но все то лъжа есть; конь умерль, а я живъ. И повель осъдлати конь: да ть вижю кости его. И прітха на мъсто, идъже баху лежаще кости его голы и лобъ голъ; и слъзъ съ коня, посмъяся ркя: отъ сего ли лъба смерть мит взяти? и въступи ногою на лобъ; и выникнучи змъя, и уклюну и въ ногу, и съ того раз--болъвся умьре» (Лавр. 16).

«Oddur quin, ait, inuisimus tumulum, ubi equum Faxium immersum paludi sepeliuimus. Quo cum venisset, nihil iam periculi, inquit, a vaticinio fatidicae, mihi mortem Faxio interfectore interminatae, restabit. Exaruit inter caetera palus, nec vestigia tumuli supererant. Jacebat nudum sed valde putre caput equi, quo viso, equine caput agnoscitis? inquit; circumstantes ita videri affirmarunt. Imo et hoc Faxii est, aiebat, hastaque dum versaret, nutabat. Interea

lacerta capite equino erumpens, talo tenus eum pungebat; unde virulenta tabe totum corpus intumuit» (Torf. hist. Norveg. I. 273).

2. Сказаніе объ Ольгиной мести. «Ольга же устремися съ сыномъ своимъ на Искороствиь градъ, яко тв бяху убили мужа ея, и ста около града съ сыномъ своимъ, а Деревляне затворишася въ градъ и боряхуся кръпко изъ града, въдъху бо, яко сами убили князя и на что ся предати. И стоя Ольга лъто, не можаще взяти града, и умысли сице: посла ко граду глаголющи: что хочете досъдъти? а вси гради ваши предашася миъ, и ялися по дань, и дълають нивы своя и землъ своя; а вы хочете изъмерети гладомъ, не имучеся по дань. Деревляне же рекоша: ради ся быхомъ вли по дань, но хощеши мьщати мужа своего. Рече же имъ Ольга: «яко азъ мьстила уже обиду мужа своего, когда придоша Кіеву, второе, и третьее, когда творихъ трызну мужеви своему; а уже не хощю мъщати, но хощю дань имати помалу, смирившися съ вами поиду опять». Рекоша же Деревляне: што хощеши у насъ? ради даемъ медомъ и скорою. Она же рече имъ: нынъ у васъ нъсть меду, ни скоры, но мало у васъ прошю; дайте ми отъ двора по 3 голуби да по 3 воробыи; азъ бо не хощю тяжьки дани възложити, якоже и мужь мой, сего прошю у васъ мало, вы бо есте изънемогли въ осадъ; да сего у васъ прошю мала. Деревляне же ради бывше, и собраша отъ двора по 3 голуби и по 3 воробьи, и послаща къ Ользъ съ поклономъ. Вольга же рече вмъ: се уже есть покорилися мнъ и моему дътяти, а идъте въ градъ, а я заутра отступлю отъ града и пойду въ свой градъ. Деревляне же ради бывше внидоша въ градъ, и повъдаша людемъ, и обрадовашася въ градъ. Волга же раздая воемъ по голуби комуждо, а другимъ по воробьеви, и повелъ комуждо голуби и къ воробьеви привязывати църь, обертывающе въ платки малы, нитькою поверзывающе къ коемуждо ихъ; и повелъ Ольга, яко смерчеся, пустити голуби и воробы воемъ своимъ. Голуби же и воробьеве полетъща въ гнъзда своя, ови въ голубники, врабьтве же подъ стръхи; и тако възгарахуся голубьници, ово клати, ово вежа, ово ли одрины, и не от двора идъже не горяше, и не от льзт гасити, вси оо двори възгортшася. И поотгоша людье изъ града, и повелт Ольга воемъ своимъ имати è; яко взя градъ и пожьже ѝ, стартишины же града изънима, и прочая люди овыхъ изон, а другія работт предасть мужемъ своимъ, а прокъ ихъ остави платити дань» (Лавр. 25).

- Qui (sc. Hadingus) cum a Lokero captus omnem praedictionis eventum certissimis rerum experimentis circa se peractum sensisset, Handuvanum, Hellesponti regem, apud Dunam urbem, invictis murorum praesidiis vallatam moenibusque, non acie, resistentem, bello pertentat. Quorum fastigio oppugnationis aditum prohibente, diversi generis aves loci illius domiciliis assuetas per aucupii peritos prendi jussit, earumque pennis accensos igne fungos susigi curavit; quae propria nidorum hospitia repetentes urbem incendio complevere. Cujus extinguendi gratia concurrentibus oppidanis, vacuas desensoribus portas reliquerunt» (Saxo Gramm. I. 41).
- «Idem (sc. Fridlevus) cum Duflynum Hyberniae oppidum, obsideret, murorumque firmitate expugnationis facultatem negari conspiceret, Hadigiani acuminis ingenium aemulatus, hirundinum alis inclusum fungis ignem affigi praecepit. Quibus propria nidificatione receptis, subito flammis tecta luxerunt. Quas oppidanis restinguere concurrentibus, majorem sopiendi ignis quam cavendi hostis curam praestantibus, Duflyno potitur» (id. IV. 180).
- Quo loco castra posuerant, plani erant campi, brevique inde spatio amoena sylva. Hanc in sylvam magna avicularum multitudo, quae in tectis domiciliorum nidos fecerant, ex oppido ad escam quaerendam interdiu evolabat, vespere vero in oppidum ad pullos suos revolabat. Heic Nordbriktus (Haraldus) id consilii excogitavit, ut sumtum bitumen in lebete coqui juberet, deinde in sylvam misit, qui brachiis et ramis arborum, quibus insidere consueverant aves, fervens bitumen illinirent, quod cum refriguisset, in ramis induruit. Postero die aviculae arboribus insedentes, ramis inhaeserunt, ut avolare nequirent, nam calor solis bitumen liquefecerat. Nordbriktus captis avibus, futurum dixit, ut hae aviculae oppidum in ipsorum

potestatem redigerent; dein e picea secta ramenta, cera et sulphure circumfusa, igne jubet succendi. Talia onera illiganda tergis singularum avium curat, tam exigua, ut inter volandum ferendis pares essent. Vesperascente die, dimissae aves omnes una in oppidum volarunt, nidos ac pullos visurae, quos in summis domiciliis, arundine aut stipula contectis, habebant. Hinc ignis ex avibus in tecta translatus; quarum etsi singulae exiguum onus portarent, magna subito congesta est vis ignis, e multis avibus in tecta oppidi diversis locis deportata; mox una domus ex altera arsit, donec totum oppidum inflammatum esset. Quo facto universi incolae, iidem illi, qui se antea saepius superbe gesserant, et milites Graecos horumque imperatorem verbis contumeliosis lacessiverant, oppido egressi veniam supplices oraverunt» (hist, Haraldi S. cap. 9).

(Сумъ упоминаетъ объ употребленіи той же хитрости Датскимъ Гастингомъ въ IX в. см. Parrot. 211. Anm. \*).

3. Сказаніе о мести Рогнъди. «О сихъ же Всеславичихъ сице есть, яко сказаша въдущіи, преже: яко Роговолоду держащю и владъющю и княжащю Полотьскую землю, а Володимеру сущю Новъгородъ, дътьску сущю еще и погану, и бъ у него Добрына воевода, и храборъ и наряденъ мужь. и сь посла къ Роговолоду и проси у него дщере за Володимера. Онъ же рече дъщери своей: хощеши ли за Володимера? Она же рече: не хочю розути робичича, но Ярополка хочю. 6 бо Роговолодъ перешелъ изъ заморья, имъяще волость свою Полтескъ. Слышавъ же Володимеръ, разгнъвася о той ръчи, оже рече: не хочю я за робичича; пожалися Добрына и исполнися ярости, и поемша вои идоша на Полтескъ и побъдиста Роговолода. Рогъволодъ же вбъже въ городъ, и приступивъше къ городу, и взяша городъ, и самого яша, и жену его и дщерь его; и Добрына поноси ему и дщери его, нарекъ ей робичица, и повелъ Володимеру быти съ нею предъ отцемъ ея и матерью. Потомъ отца ея уби, а саму поя женъ, и нарекоша ей имя Горислава; и роди Изяслава. Поя же пакы ины жены многы, и нача ей негодовати. Нъколи же ему пришедшю къ ней и уснувшю, хотъ ѝ заръзати ножемъ; и ключися ему убудитися, и я ю за руку. Она же рече: сжалилася бяхъ, зане отца моего уби и землю его полони, мене дъля; и се нынъ не любиши мене и съ младеннемъ симъ. И повелъ ею устроитися во всю тварь царьскую, якоже въ день посяга ея, и състи на постели свътлъ въ храминъ, да пришедъ потнеть ю. Она же тако створи, и давши мечь сынови своему Изяславу въ руку нагъ. и рече: яко внидеть ти отець, рци выступя: отче! еда единъ мнишися ходя? Володимеръ же рече: а хто тя мнълъ сдъ? и повергъ мечь свой, и созва боляры, и повъдвигни отчину ея и дай ей съ сыномъ своимъ. Володимеръ же устрои городъ, и да има, и нарече имя городу тому Изяславлы. И оттолъ мечь взимають Роголовожи внуци противу Ярославлимъ внукомъ» (Лаер. 131).

Qui dum intus essent, Jarnskeggius ante fores templi a regiis interficitur.... Rex Olavus, loco temporeque coeundi condicto, cognatos Iarnskeggii convenit, iisque multam pro caede ejus obtulit, multis nobilibus viris caedis causam agentibus satisfactionemque postulantibus. Jarnskeggio una erat filia, nomine Gudruna. Tandem foedus inter regem Olavum et cognatos Jarnskeggii ea lege factum est, ut rex Olavus Gudrunam duceret. Cum vero tempus nuptiarum adfuit, rex et Gudruna in eundem lectum coierunt; prima autem nocte, qua una concubuerunt, Gudruna, regem somno oppressum putans, cultrum strinxit eique intentare cogitavit. Quod rex, qui vigilaret, animadvertens, cultrum ab ea eripuit, lecto surrexit, ad suos exiit, et quid rei esset, ostendit. Gudruna quoque vestes sumsit, et cum omnibus viris, qui eam illuc comitati fuerant, statim abiit, nec unquam postea in lectum regis Olavi venit (hist. Ol. Trgv. f. c. 167, 168).

4. Сказаніе о Янт усмошвецт. «И поча тужити Володимеръ, сля по встиъ воемъ, и приде единъ старъ мужь ко князю и рече ему: княже! есть у мене единъ сынъ меншей дома, а съ четырми есмь вышелъ, а онъ дома; отъ дътьства бо его нъсть кто имъ ударилъ; единою бо ми ѝ сварящю, и оному мьнущю усніе, разгнѣвавъся на мя, преторже череви рукама. Князь же се слышавъ радъ бысть, посла по нь, и приведоша ѝ ко князю, и князь повѣда ему вся; се же рече: княже! не вѣдѣ, могу ли ся, и да искусять мя: нѣту ли быка велика и силна? И налѣзоша быкъ великъ и силенъ, и повелѣ раздраждити быка; возложиша на нь желѣза горяча, и быка пустиша; и побѣже быкъ мимо ѝ, и похвати быка рукою за бокъ, и выня кожю съ мясы, елико ему рука зая; и рече ему Володимеръ: можеши ся съ нимъ бороти.... и удави Печенѣзина въ руку до смерти и удари имъ о землю.... Володимеръ же радъ бывъ, заложи городъ на бродѣ томъ и нарече ѝ Переяславль, зане перея славу отрокъ отъ» (Лаер. 53).

Hraerekus insit: hic nunc bos est, domine, quem ideo tanti sacio, quod me perquam carum habet. Ego vero video, ait rex, atque malus mihi videtur; tu vero Thorstein, visn' vires experiri tuas, et huncce bovem prehendere, non enim usui esse duco, diutius ut vivat. Thorstein in medium armentum procurrens, eo tendit, ubi bos erat, cujus sugientis pedem posteriorem tanta vi prehendit, ut cute et carne dilaceratis, pes cum tota nati avelleretur; quem manu tenens, ad regem accessit; bos vero sacer exanimis collapsus est, tanto autem nisu solo obnixus suerat, ut pedes anteriores genuum tenus in terram subsiderint. Tum rex: vir robustus es, Thorstein, inquit, neque te desicient vires, si tibi cum viris simplici humana natura praeditis res erit; jam nomini tuo agnomen addam, teque Thorsteinem Bovipedem appellabo; ecce annulum, quem tibi in monimentum nominis dono» (hist. Ol. Trgv. f. III. 134, 135).

У Поляковъ. — Сказаніе о смерти Понела. «Statimque Deus justus vindex et ultor nesandi homicidii, murium vim numerosam, dictuque horrendam, ex illis cadaueribus mira quadam metamorphosi, excitauit, quae regem in arce laute conuiuantem, uxoremque et silios ejus cum terribili strepitu undique inuaserunt: et neque armis, neque igne se arceri passae sunt. Rex metu inauditi inusitatique periculi perturbatus, in arcem quae est hucusque in

lacu Goplo, iuxta Crusphiciam oppidum, cum uxore et filiis profugit: mures vero adhuc plures terram et aquas cooperientes, cum horridis sibilis eum persequebantur: Nautae praesens prae oculis exitium videntes, timentes ne in medio lacus navem corroderent, ad ripam otius appropinquantes, aufugerunt. Popilius quoque in turrim natura loci munitam, et aquis opportune circumfluam cum suis se recepit: ubi cum uxore et liberis a muribus corrosus, consumtusque est, ut ne monumentum quidem eorum relictum fuerit» (rer. Polon. I. 63).

"Asbjorn dynasta statim post praelium septemtrionem versus ad fretum Oranum profectus est, hospitium nocturnum in oppido quodam conduxit, et aliqua nocte in coenaculo quopiam quiescebat. Hoc loco terribilis res accidit; eodem ingressi sunt multi mures gallici (glires), multo antea visis majores, dynastam tam vehementer impetiuerunt, ut extemplo cubitu surgere et se ab eis defendere cogeretur. Illi nihilo secius eum incessernnt, et quamvis complures homines in coenaculo versarentur, nullum alium curabant. Fugientem e coenaculo continuo persequuntur, forasque egressum vehementissime oppugnant. Itaque decurrit ad littus, et in navem evadens a terra solvit. Illi confestim in mare proruunt, atque in navem ad eum conscendunt, in faciem et nares hominis e vestigio involant, eo tandem exitu, ut eum leto darent, quo facto haec monstra statim e conspectu ablata sunt» (hist. Knutid. cap. 61).

(О такомъ же происшествіи повъствують и англійскіе льто-писцы.)

У Грековъ. Сказаніе о Өеодоръ мученикъ. «Perhibent vero etiam virum quendam equo albo vectum apparuisse, qui Romanis ductor esset, et ad irruendum in Scythas hortaretur; eum vehementer aciem hostium strage edita conturbasse. Neque antea illum in castris visum esse aiunt, neque post praelium apparuisse.... unde indubia pervasit existimatio, magnum in martyribus Theodorum fuisse, quem in proeliis Imperator sibi exercituique socium et adjutorem deposcere solebat» (Leo Diac. ad. ann. 972. ed. Bonn. 153, 154).

Pagani multos reges copiis praesecerant, quorum unus, qui prudentissimus erat, quamvis oculis captus, summum imperium tenuit. Ubi vero acies inter se appropinquassent, paganique currus rotales in Vaeringos agere pararent, omnes currus solo ita haerebant immoti, ut prorsum agi nequirent. Tum rex ille caecus: haec quidem valde portentosa res est, at non minori prodigio est, quod in me caeco accidit, qui hominem videam albo equo aciem hostium praevehi, magnum terrorem undique circumserentem. Ad quae omnia multi ex regibus subito terrore perculsi terga verterunt, sex remanentibus et proelium commitentibus» (hist. Haraldi S. cap. 7.— Cfr. hist. de Ol. S. cap. 250).

У Германцевъ. 1. «Die Dänen wandten alte mythen auf Olger, der gar nicht ihnen, sondern den Niederlanden gehört» (Grimm D. M. 913).

2. •Es könnte das auch durch Saxo's Geschichte XI p. 209 (ed. Mull. p. 559) von dem nachherigen Bischof Svend belegt werden.... Allein schon Gramm (zu Meursii Hist. Dan. p. 210) hat bemerkt, dass das ein alter Schwank zwischen Bischof Meinwerk von Paderborn und Kaiser Heinrich II ist (vita Meinverci c. 82. Leibnitii SS. rer. Brunsv. I. 555), der sich nach Dänemark hinübererzählt hat » (Dahlmann, G. v. Dän. I. 183. Anm. 1).

Не только чужихъ, скандинавскіе сказочники обкрадывали и самихъ себя; военную хитрость посредствомъ которой Гастингъ овладълъ Луною около 866 года (Dudo, Willelm. Gemet. Muratori Ant. It.), другіе приписываютъ Роберту Гвискарду жившему 200 лѣтъ послѣ него (Guilelm. Appul. ap. Muratori A. It. V); въ скандинавскихъ сагахъ ее относатъ къ Гаральду Гардраду (hist. Haraldi S. c. 10); а Саксонъ Грамматикъ къ Фротону I, около 160 года по Р. Х. (Saxo I. 66).

Все это впрочемъ уже мастерски изслъдовано и изложено г. Васильевскимъ въ его ученой монографіи о варягахъ (ст. II, 402-409.-433, 444).

Я возвращаюсь къ русскимъ сказаніямъ. Между ними и скан-

динавскими сагами, есть все отличіе оригинальныхъ проявленій народнаго духа, отъ сухаго, искусственнаго подражанія неискуссныхъ литературныхъ промышленниковъ. Разсказъ о смерти Олега не можетъ принадлежать Скандинавамъ уже потому что до XII сто**авт**ія они не знали верховой взды. Сказаніе объ Ольгиной мести народная поэма о покоренін Древлянской земли. Какъ въ Иліадъ гнъвъ Ахиллеса и разрушение Трои, такъ въ русской поэмъ, миеніе Игоревой вдовы и сожженіе Коростеня, являють вст поэтическія условія народныхъ преданій глубоко связанныхъ съ народною жизнію. Скандинавскихъ сказочниковъ поразило одно — военная хитрость; они пользуются ею при разсказт о взятін всевозможныхъ городовъ, даже такихъ которыхъ не знаютъ по имени; одного только не могли они придумать, средства къ полученію изъ осажденнаго города голубей и воробьевъ. Фридлевъ ловитъ ласточекъ подъ Дублиномъ; Гаральдъ смолитъ целый лесъ подъ стенами неизвъстнаго сицилійскаго города. — Сказаніе о мести Рогиъди другое, высокопоэтическое произведение пародной фантазіи. Отвътъ Рогиъди на посольсто Владимира, грозная отплата за оскороленіе, свиръпость Добрыни, убіеніе Рогволода, ревность и мщеніе Рогитди, торжественный обрядъ ея смертнаго приговора, явленіе младенца Изяслава, прощеніе сына и матери, возвращеніе полоцкаго княженія въ родъ Рогволода, все это вибств и поэма, и драма, и народная легенда, завершенная гомерическимъ стихомъ: «И оттолъ мечь взимають Роговоложи внуци противу Ярославливъ внукомъ». Говорить ян о скандинавской сагъ и о смъшномъ исходъ разсказа о мести Гудруны, этой неудавшейся порманской Юдион? — Сказаніе о Янъ усмошвецъ, соединенное въ преданіи съ основаніемъ Переяславля, безъ сомнівнія перенесено изъ древнійшихъ временъ въ эпоху Владимира; если только оно не перешло къ намъ отъ Вендовъ, о чемъ кажется следуетъ заключить изъ западно славянской формы имени Янъ (см. зл. VIII); быть можеть и Переяславль какой нибудь западный Preslawl; срви. Przeslaw ap. Sommersb. II. 106. Какъ бы то ни было это сказаніе стало русскимъ народнымъ, подобно прочимъ; и оно отличаєтся поэтическою простотою разсказа, оригинальною естественностію подробностей. Въ скандинавской передълкъ преувеличеніе доходить до уродства; гдъ русскій богатырь вырываеть у разъяреннаго быка «кожю съ иясы, елико ему рука зая», скандинавскій силачь вырываетъ заднюю ногу быка, съ лядвеею, а быкъ ударяєтся такъ сильно передними ногами въ землю, что онъ уходять въ нее по кольна.

- 198). Что такое Константиново тζιχούριον? Это не можеть быть латинское securis, такъ какъ слово тζιχούριον неизвъстно Грекамъ до временъ ими. Льва: «τζιχούρια, ετερα τζιχούρια αμφίστομα, έφ' ένὸς μέρες οἰονεὶ σπα $\mathfrak{L}$ ίον, επὶ δὲ ετερον οἷον ξίφος χονταρίου». (Leo in Tact. cap. 5. § 3. ap. Du Cange, Gloss. m. et inf. Gracc.) Τζιχούριον или церк. болгарское съкира (Лук. III, 9) или скоръе, вендское ssitgarya, zitgaria (Henig, voc. ven. Срви. Zekira, asciola. Mat. verb.). Не странно ли это, во всякомъ случав славянское названіе, для норманскаго оружія?
- 199). Ибнъ-Даста упоминающій въ 4-хъ мѣстахъ о мечахъ Руси, не говорить ни о сѣкирахъ, ни о топорахъ.
- 200). Топорцы были и у Норманновъ. Галтій идетъ на сходъ, съ спрятаннымъ подъ скутомъ домашнимъ топоромъ «securis lignaria (hist. Magni B. cap. 19); епископъ Абсалонъ воюетъ съ Вендами «securicula, quam manu gestare consueverat» (Saxo Gramm. XIV. 842).
- 201). Isidor. orig. lib. XVIII. cap. VI. p. 1269: «Framea vero gladius ex utraque parte acutus, quam vulgo spatam vocant».
- 202). «Можно, конечно, догадываться, говорить г. Васильевскій (ст. III. 117), что подъ «русский вооруженіемь» которое помогло при занятій вороть кртпостныхь, Скилица разумель, какъ это и естественно, топоры, сткиры, и что представленіе его о тожествъ Русскихь съ Варягами основано именно на этомъ признакъ». Сага Олафа святаго свидътельствуеть о противномъ.

## LXXVI

- 203). Здъсь буса, какъ нъмецкое судно, противополагается русской ладъъ. Въ видъ исключенія, я долженъ указать на слово буса въ Садкиной пъсни (Др. р. ст. 341) и въ грамотъ 1687 года (Акты ист. V. 265).
- 204). Олядь является, на сколько мнт извъстно, только одинъ разъ въ лътописи названіемъ русскаго корабля: «Пришедши же въсти во станы, яко пришли суть видъть олядій Русскихъ» (Ипат. 164. срен. Троицк. 217). Это невинное притязаніе грамотника на письменную ученость.
- 205). Отсюда въроятно и скандинавское lodja (Ihre, Gloss. Sueo-goth.), не имъющее ни корня, ни производныхъ въ германскихъ наръчіяхъ.
- 206). На Македонскомъ (?) языкѣ κάραβος дверь; porta Hesych.).
- 207). Трудно также повърить, при особомъ устройствъ норманскихъ кораблей, чтобы Руссы (если ихъ считать Скандинавами) довольствовались для плаванія по Днъпру и по Черному морю, лодьями которыя, по свидътельству Константина багрянороднаго (de adm. imp. ed. Bonn. 75), строились Кривичами, Лучанами и т. д.
- 208). Г. Куникъ (Дополн. къ Касп.) особенно налегаетъ на отсутствіе русскаго военнаго флота на Черномъ морѣ, до 865 года, чѣмъ и ищетъ придать чисто норманское значеніе походамъ противъ Грековъ, Аскольда, Олега, Игоря, Владимира Ярославича. По то что въ 865 г. было сдѣлано Аскольдомъ, при помощи перебѣжавшилъ къ нему изъ Новгорода варяговъ, могло быть сдѣлано какъ норманскими, такъ и вендскими моряками (см. Отр. Гедеон. 156—158); къ тому же я такъ мало отрицаю участіе и дѣятельное участіе Норманновъ въ русскихъ предпріятіяхъ до конца Х-го вѣка, что изъ этого именно обстоятельства и объясняю (см. і.з. ХХ) скандинавскія названія трехъ-четырехъ днѣпровскихъ пороговъ, извѣстія Ліутпранда о Норманнахъ-Руси въ 958 году и т. д. Имѣеть ли это что общаго съ мнимо-шведскимъ происхож-

деніемъ Рюрика? Что между тімь военное русское діло, и при временномъ, случайномъ на него вліяній скандинавскихъ варяговъ, всегда сохраняло свой народный, скорте къ степному чімъ къ морскому коню сродный характеръ, уже видно какъ изъ засвидътельствованнаго Константиномъ багрянороднымъ береговаго плаванія русскихъ однодеревокъ, такъ и изъ выразительныхъ словъ Игоревой дружины: «ли съ моремъ кто світень? се бо не по земли ходимъ, но по глубинть морьстый; обыча смерть встиъ» (Лавр. 19).

Должно еще замътить что морскіе походы Руси противъ Грековъ не были ознаменованы ни особенными, однимъ только Норманнамъ свойственными воинскими подвигами, ни вообще блестящею удачею предпріятій. За исключеніемъ Олега, подходившаго къ Царьграду на колесахъ, вст остальные воеводы Руси возвратились во свояси, при весьма плачевныхъ условіяхъ. Съ другой стороны, Новгородцы имъвшіе дтло не съ дисциплинированнымъ греческимъ флотомъ, а съ шведскими кораблями XII-го— XIV-го стольтій, оказываются почти всегда побъдителями своихъ норманскихъ враговъ (см. новг. л. подз 1164, 1240, 1256, 1284, 1295, 1348 гг.), не смотря на отчаянныя попытки сихъ послъднихъ «вспріяти Ладогу и Новъгородъ и всю область Новгородьскую» (тамъ же, 53).

- 209). У Геродота V. cap. XXV: «ἐν τῷ κατίζων βρόνῳ δικάζει» (κατίζω Jon. pro καβίζω).
- 210). Ο высокомъ значенім воеводства на Руси, еще въ доваряжскія времена, свидѣтельствуетъ перешедшее отъ насъ къ Венграмъ званіе воеводъ въ смыслѣ верховныхъ предводителей: •Turcarum gens olim prope Chazariam habitabat, in loco cui cognomen Lebedias a primo ipsorum boëbodo; qui nomine quidem Lebedias appellabatur, dignitate vero, quemadmodum reliqui ejus successores, boëbodus βοέβοδος» (Const. P. de adm. imp. ed. Bonn. 168).
- 211). У принявшихъ франкскіе обычан Норманновъ упоминается о какомъ то Militiae Princeps (Will. Gemet. ap. Krug,

#### LXXVIII

- Forsch. II. 244. Anm. \*); но это не воевода, а Senescalcus (Du Cange, vv. Princeps, militia, Seneschalcus).
- 212). Вообще норманская школа выбрала не совствъ удачно Святослава типомъ скандинавскаго викинга (Погод. Изслюд. III, 455. Кипік, Вегиf. II. 445 492). Имя ему Святославъ; втра Перунъ и Волосъ; конная тада съ дътскихъ лътъ; борода и голова бритыя; боярскій совтть котопычо; отказъ Цимисхію въ поединкъ. Посылаетъ онъ къ странамъ «глагола: хочю на вы ити». Норманны подобными предостереженіями не стъснялись.
- 213). Г. Ламбинъ пишетъ о воображаемомъ шведскомъ дружинномъ Rôds, Rôdhs, что оно «по своей грамматической формъ, не можетъ быть признано за народное имя (nomen gentile), такъ какъ оно между всъми германо-скандинавскими народными именами не имъетъ им одного себъ подобнаго, и отъ него, какъ отъ нашего собирательнаго чернь, не возможны производныя для означенія отдъльныхъ лицъ мужескаго и женскаго пола, составляющихъ народъ; потому что оно не можетъ имътъ множественнаго числа, ибо выражаетъ, какъ собственное имя только одной дружины, единичное понятіе, означаетъ, такъ-сказать, единицу колективную » (Ст. II. 68). На какихъ лингвистическихъ аналогіяхъ основана эта, едва ли не слишкомъ смълая догадка г. Ламбина? И можетъ ли онъ указать въ древне-шведскомъ наръчів, на собирательную форму народныхъ именъ подходящую къ нашему Русь?
- 214). Procop. ed. Bonn. II. 68: Θεύδης, Γότδος ἀνήρ».— ibid: «Γότδοι. ibid: 205: «Δανῶν τὰ ἔδνη». (Cpbh. Hecm. Шлец. II. 48). Anna Comn. 24: «ὁ δὲ Ῥομπέρτος οὖτος Νορμάνος τὸ γένος».
- 215). Pachymer. ed. Bonn. I. 345: 'Pῶσοι.—Herodian. Epimer. p. 121 et Moschop. II. σχεδ. p. 200: 'Pῶς ὁ κοινῶς 'Ροῦσος.—Eust. ad Dionys. Per. 302: οἱ 'Ρῶσσοι. (V. v. 'Pῶς in Thes. Gr. l. ed. Didot).

- 216). Въ Thes. Gr. l. ed. Didot, едвали не по недосмотру: «Pos legitur ap. LXX Ezech. 38, 2 pro Hebr. www Rosch, Caput, Princeps».
- 217). О народныхъ чюдскихъ именахъ вообще, читаемъ у Лерберга: «—Wenn man dieses alles zusammennimmt: so ergibt sich's, dass dieses Hirtenvolk immer nicht zalreich seyn, dass es nur in isolirten Familien leben, dass es sich nie eigentlich als eine Nation betrachten konnte. Dem gemäss finden wir bei demselben wol einheimische Familienbenennungen, aber keinen einheimischen Nationalnamen» u. s. w. (Untersuch. 211).
- 218). Любопытны слова Герберштейна: «Da Rindt das wasser die Mümel, nach Teutscher sprach, Dan. Die Rindt durch Preyssen ab. Litisch nennt mans Nemen» (Selbstbiogr. 112).
- 219). Отъ Нъмана-Руси и названіе того берега Русскою землею. Въ описанін путешествія митрополита Исидора на флорентійскій соборъ въ 1436 г., сказано, что самъ Исидоръ отправился изъ Риги въ Любекъ моремъ, коней же его гнали берегомъ отъ Риги къ Любеку на Руску землю, потомъ на Прусскую, далъе на поморскую (Сынг Отеч. 1836. № І. 32). У Дюсбурга русскою землею (terra Ruschiae) называется мъсто прилежащее къ правому берегу нижняго Нъмана; Русичами (Russici) обитатели этого мъста: «Sed dum Commendator de Kunnigsberg cum suo Exercitu rediret, ut dictum est, Sambitae et maximè Russici conspirationem secerunt» ctc. (P. de Dusburg Chron. Pruss. ad. ann. 1295. P. 335). Сюда безъ сомитнія принадлежить и тоть загадочный locus, qui dicitur Russe, о которомъ упоминается въ росписи церковныхъ владъній при папъ Іоаннъ XV (985—996): «Dagone Judex et Ote Senatrix et filii eorum Misica et Lambertus leguntur beato Petro contulisse unam civitatem in integrum, quae est Schinesghe, cum omnibus suis pertinentiis infra hos affines: sicuti incipit a primo latere longum mare fine Pruzze, usque in locum, qui dicitur Russe, et fines Russe extendente usque in Cracoa et usque ad flumen Odere, recte in locum Alemurae» etc. (Murat. Antiq. Ital. V. 831).

- 220). Къ тому же началу должно отнести и встръчающіяся у арабскихъ писателей названія русскихъ ръкъ: Ras (er Rass), Nehrer-Rusiet, flumen Rusiu и т. д. (см. Fraehn, Ibn-Foszl. 34. Schafar. Sl. Alt. I. 496).
- 221). Производнымъ отъ русла было бы руслянка ил руслячка.
- 222). Вообще русское наръче отличается отъ прочихъ славанскихъ наклонностію къ удержанію первородныхъ формъ, напр. полногласія. Замъчательно въ этомъ отношеніи его аналогія съ древне - этрускою ръчью; о ней у Moncena: «Deutlich unterscheiden wir zwei Sprachperioden. In der älteren ist die Vokalisirung vollständig durchgeführt und das Zusammenstossen zweier Konsonanten fast ohne Ausnahme vermieden. Durch Abwerfen der vokalischen und consonantischen Endungen und durch Abschwächen oder Ausstossen der Vokale ward dies weiche und klangvolle Idiom allmählich in eine unerträglich harte und rauhe Sprache verwandelt; so machte man zum Beispiel randa aus ramudas, Tarchnof aus Tarquinius, Menrva aus Minerva, Menle, Pultuke, Elchfentre aus Menelaos, Polydeukes, Alexandros (Th. Mommsen, Röm. Gesch. I. 109). Тоже самое и въ славянскихъ языкахъ; гдъ Русскій говорить городь, Серебь, Хорвать — у прочихь поздитишія сжатыя формы: hrad, Srb, Chrwat.
- 223). Г. Куникъ (*ap. Dorn*, 438) относить древне-русское имя Чюдь къ готскому началу; на какомъ основанія?
- 224). Впрочемъ, какъ уже мною показано въ Отрывкахъ о вар. вопр. 24, есть въроятность что, по крайней мъръ у славянскихъ племенъ восточной отрасли, первородная форма русскаго имени была Рось. На эту форму указывалъ кажется, и Прокопій. «У Словенъ и Антовъ, говоритъ онъ, было сначала одно общее имя; древность прозвала обоихъ Спорами (Σπόρους), потому, думаю, что они живутъ разсъянно (σποράδην) по землъ своей» (de bell. Goth. ed. Bonn. II. 336). Добровскій, Шлецеръ, Шафарикъ и другіе видатъ въ Спорахъ Прокопія искаженное Srb,

а странность его словопронаводства (σπόροι-σποράδην) навиняють примъромъ другихъ византійскихъ этимологій. Между тъмъ, приводимые Шафарикомъ Византійцы (Sl. Alt. I. 94) этимологизирують не изъгреческаго, а изъ славянскаго; производя имя города Trebin отъ twrd витсто требы, пия области Konawlija отъ kolo, пия города Polog отъ богъ п лугъ, пия города Шумень отъ царя Шимона и т. д. Константинъ Багрянородный, Пахимеръ и Анна Коминна конечно ошибаются, но тъмъ не менъе держатся правила отыскивать въ славянскихъ языкахъ этимологію славянскихъ пазваній; имя Сербовъ (Σέρβλοι) Константинъ вовсе не производить отълатиискаго Servi, а говорить только, что Римляне прозвали Сербовъ Сервами (Servi), потому что они служили римскому императору ( $De\ adm.\ imp.\ ed.\ Bonn.\ 152,\ 153$ ); пмя Буны (bona, κάλη) онъ втроятно считалъ не славянскимъ, а латинскимъ наименованіемъ ръки въ древне-римской Далмаціи (ibid. 160). Отсюда до обвиненія ученаго секретаря Велисарія въ производствъ имени славянскаго народа отъ греческаго наръчія еще далеко; но не въ этомъ главное затрудненіе.

Если, слышавь, Спор вмъсто Серб, Прокопій вздумаль произвести народное славянское ния изъ греческаго, откуда его этимологія отъ σποράδην разсъянно? По гречески σπόρος — satio, semen; σπορεύς — seminator. При полной свободъ этимологизированія онъ вывель бы безъ зомитнія славянское σπόρος или отъ съянія (σπόρος), или отъ съятелей (σπορείς), прозваній какъ будто придуманныхъ для славянскихъ народовъ, земледъльцевъ по преимуществу. Лингвистическая натяжка его производства отъ σποράδην явно обличаетъ греческій переводъ славянской этимологіи. Но какое же изъ славянскихъ племенъ могло производить свое имя отъ разсъянія? Конечно, не Сербы.

Славянская этимологія приводить нась къ славянскому, подъ греческимь σπόρος сокрытому имени Рось; этому имени отвічаеть древнее существительное рознь («а во всіхъ многаа рознь» Хроногр. 1416—1424 г. ар. Krug, Forsch. I. 89\*.

#### LXXXII

Срвн. царств. книгу, 156), какъ наръчію оторабту словенорусскія врозь, порознь. Какъ тысячу льть посль Прокопія, 
Герберштейновъ Москвичь производиль имя Россіи отъ розсьянія 
(Rer. Mosc. comment. I), такъ въроятно одинъ изъ многочисленныхъ Славянъ служившихъ въ войскахъ Велисарія, приводилъ народное Рось въ этимологическую связь съ существительнымъ рознь или съ наръчіемъ врознь; игра словъ принадлежащая какъ видно къ народному преданію и восходящая до глубокой древности.

Мнѣ возразять что греческое  $\sigma\pi \acute{o}\rho o \varsigma$  (сѣяніе) не отвѣчаеть славянской этимологіи оть  $\sigma\pi o \rho \acute{a}\delta\eta v$ , врознь. Это правда, и Прокопію слѣдовало бы назвать своихъ Споровъ Спорадами ( $\sigma\pi o \acute{o}\delta \varepsilon \varsigma$ ); онъ этого не сдѣлалъ; тѣмъ не менѣе слово  $\sigma\pi \acute{o}\rho o \varsigma$  имѣеть для него, по крайней мѣрѣ въ этомъ мѣстѣ, значеніе разсѣянныхъ; это фактъ, о которомъ положительно свидѣтельствуеть этимологія отъ  $\sigma\pi o \rho \acute{a}\delta\eta v$ . Намъ болѣе и не нужно.

Какому сказочному преданію у Славянъ служило основаніемъ созвучіе народнаго Рось съ существительнымъ рознь, мы не знаемъ; изъ переданной ему баснословной легенды Прокопій, кажется, удержалъ только поразившее его словопроизводство, какъ видно изъ выраженія обресь, оріпог. Что это народное Рось онъ переводить греческимъ σπόρος, не удивить знакомыхъ съ литературными пріемами Грековъ; у нихъ искони существоваль обычай передавать названія варварскихъ народовъ по гречески, почему ученый Фабриціусъ и могъ писать: «Nomina barbara a Graecis, quum sua rem lingua narrant, saepissime non modo in Graecam flectuntur terminationem, auribus Graecis accomodantur, sed et pro iis Graeca idem significantia substituuntur». И Стефанъ внзантійскій сказаль: «Plurima vero barbaricorum nominum in Graecum redacta esse, ut inquit Nicanor» (de Urbib. 692. v. . Tanais).

Теперь, почему могъ Словенинъ источникъ Прокопіевыхъ свёдёній, сказать объ Антахъ и Словенахъ, что у нихъ было

#### LXXXIII

прежде одно общее имя Рось? Я думаю, что въ доисторическую эпоху (ανέκα εν), всъ славянскія племена были Росопоклонниками или Рось, о чемъ свидътельствуетъ присутствіе кореннаго Рось, Русь въ названіяхъ преимущественно ръкъ и озеръ во всъхъ славянскихъ земляхъ; въ послъдствін, и безъ сомитнія по поводу религіозныхъ несогласій, произошло дъленіе восточныхъ племенъ на Росопоклонниковъ (Рось-Антовъ) и Словенъ, быть можетъ поклонниковъ богини огня — Suaha (см. Kollar, Sl. Boh. 24. 300). Не здъсь ли начало позднъйшаго антагонизма Кіева и Новгорода?

- 225). «Бъша у него Варязи и Словъни, и прочи прозвашася Русью». — «Любопытно, говоритъ г. Соловьевъ (Ист. Росс. I, прим. 178), что по смыслу этого извъстія, Варяги и Славяне прозываются Русью только по утвержденій въ Кіевъ». Не такъ понимаеть это извъстіе Погодинъ: «--- въ этихъ словахъ, говоритъ онъ (Гедеон. и его сист. 11), ясно перехождение имени Русь отъ Олега на Кіевъ, а не отъ Кіева на Олега, какъ хочетъ авторъ». Но какъ же могло имя Руси перейти на Кіевъ въ 881 году, когда Кіевъ уже Русь въ 865, что кажется довольно ясно высказано и патріархомъ Фотіемъ и другими Византійцами, въ описаніи похода Руси на Царьградъ, въ этомъ 865 году? Мы знали до сихъ поръ Норманновъ baptizatos et rebaptizatos; но теперь узнаемъ Норманновъ baptizantes et rebaptizantes. Одно наъ двухъ: или Кіевъ былъ уже Русью при Аскольдъ и тогда, по свидътельству лътописи, Олегъ и бывшіе съ нимъ Варяги, Словене и прочіе прозвались Русью отъ Кіева; следовательно еще не были Русью (чемъ и уничтожается вся теорія о мнимой варяжской Руси); наи Кіевъ приняль имя Руси отъ Олега, и тогда ктоже были тъ Рос которые, въчислъ болъе 8000, нападали на Царьградъ въ 865 году?
- 226). Никоновскій списокъ читаеть объ Ольгь: «и ловища ен суть по всей земли Рустей и Новгородстей» (*Hecm. Шлец.* III, 345).
  - 227). Въ V—VII въкъ водворяются Англо-Саксы въ Британ-

ній; но первымъ королемъ Англійскимъ является Эгбертъ, король Суссекскій въ 800-827 г. Норманны начинаютъ свои набъги на съверную Францію въ послъдніе годы Карла велякаго († 814); но первымъ герцогомъ Нормандій — Роллонъ въ 912 г. У насъ имя Руси переходитъ, отъ 30-50 Аскольдовыхъ Варяговъ, на южныя славянскія племена, въ теченій одного года; подъ этимъ именемъ знаютъ ихъ Греки, какъ народъ, и къ тому же скиоскій, уже въ 865 году. Шлецеръ не могъ помириться съ этой безсмыслицею; онъ предпочель изобръсти своихъ  $P\tilde{\omega}_{\varsigma}$ совъ (не Руссовъ), пришедшихъ непзвъстно откуда; названныхъ въ Кполъ  $P\tilde{\omega}_{\varsigma}$ сами неизвъстно почему; прогнанныхъ случаемъ непзвъстно куда (Нест. Шлец. II, 109, 110).

228). По поводу этого, до сихъ поръ повторяемаго положенія (см. Kunik, ap. Dorn, 662), о сокрытомъ будто бы въ 1 § Русской Правды смыслъ отличія по народности, Русина (Шведа) отъ Словенина (Славянина?), я снова замъчу что этимъ толкованіемъ словъ Русинъ-Словенинъ, Скандинависты отнимаютъ у себя право искать спасенія своему ученію, въ новъйшей теоріи о немедленномъ почти, послъ призванія, сліяніи норманскаго элемента съ славянскимъ. Отъ 862-го по 1020 годъ — 158 леть; въ эти 158 летъ Норманны такъ мало сливаются съ туземцами, что въ русскомъ, юридическомъ оффиціальномъ актъ, русскій (норманскій) князь Ярославъ, отличаетъ ихъ отъ Славянъ названіемъ Русиновъ; значить, въ 1020 году не было еще ни одного Славянина, который имълъ бы право назваться Русиномъ. Но гдъ же смыслъ подобнаго историческаго явленія? Въ теченія полутораста слишкомъ годовъ Норманны владъютъ славянскою землею, строго отличая себя отъ Славянъ; а современный почти Ярославу льтописець, а слагатели скандинавскихь сагь, а Греки, а Поляки объ этомъ не знають? а въ словенорусскій быть не проникло ни одного норманскаго слова, втрованія, учрежденія? Или Русинъ, въ Русской Правдъ, не означаетъ Норманна или

#### LXXXV

- русскіе бояре, дружина, огнищане происходять по прежнему отъ норманскихъ bol-jarl'овъ, druggaire, eingandin'овъ.
- 229). Вмѣсто Лудз'ана (у Френа, по конъектурѣ, Лодагія), г. Хвольсонъ (Ибнъ-Даста, 167) предлагаетъ читать Нурмана, то есть Норманны. Но это было бы первымъ и единственнымъ поминомъ о норманскомъ имени у Арабовъ.
- 230). Замъчательно, что троякому значенію русскаго имени, соотвътствуеть одинаковое значеніе народнаго имени въ древней Швеціи; изъ сличенія извъстій короля Альфреда, короля Свена Ульфсона (у Адама бременскаго) и Снорре Стурлесона, Гейеръ заключаеть: «Принявъ въ соображеніе эти три описанія, оказывается, что первое допускаеть общность шведскаго имени для всего государства; второе употребляеть его въ тъснъйшемъ смыслъ, для обозначенія земель къ съверу отъ меларскаго озера; а по смыслу третьяго, оно является принадлежностію собственно прилежащей къ меларскому озеру области» (Geijer, Gesch. Schwed. I. 64).
- 231). То-есть не дозволяеть этихъ сомнѣній другимъ; самаже принимаеть и отвергаетъ текстъ лѣтописи, по усмотрѣнію. Несторъ прямо говоритъ что князья призваны для возстановленія порядка нарушеннаго усобицами родовъ; норманская школа дѣлаетъ изъ нихъ оберегателей границъ, Landvärnarmenn'овъ. Несторъ говоритъ что, тотчасъ послѣ призванія, имя Руси стало именемъ новообразовавшагося государства; норманская школа отличаетъ Русина (Норманна) отъ Словенина еще въ XI столѣтіп. Несторъ говоритъ положительно о славянскихъ князьяхъ и княженіяхъ, до варяговъ; норманская школа не признаетъ до-варяжскихъ князей. На основаніи этихъ ли вольностей прозвали себя Норманнисты Несторовцами?
- 232). Гейеръ, Дальманнъ и другіе скандинавскіе историки принимають охотно систему о норманскомъ происхожденіи Руси; но никто изъ нихъ еще не отважился провозгласить ех cathedra, что въ ІХ вѣкѣ Шведы называли себя Родсами. Тоже самое

#### LXXXVI

можно сказать в объ вмени варягъ. «Съ последней трети X-го стольтія, говорить Дальманиъ (Gesch. v. Dänem. I. 124), многіе Норвежцы, Исландцы, Датчане, Шведы ходили въ Константинополь черезъ Русь, для вступленія, за изрядную плату, въ греческую службу, какъ то делывали за несколько вековъ до того, ихъ готскіе единоплеменники.... Общимъ ихъ вменемъ было варангское, явившееся впервые въ Россіи, где, неизвестно по какому поводу, называли варягами Скандинавовъ, приходившихъ толиами на Русь въ Іх вект» и пр. Какъ видно, наши каноническія положенія о наименованіи Wâring'ами телохранителей шведскихъ конунговъ, а ьгодекую исторію ad usum Russorum; въ скандинавскіе университеты эти руссо-шведскіе афоризмы доступа не имеють.

- 233). Погодинъ (Гедеон. и его сист. 13) думаетъ что записки могли быть гораздо древите т. е. относиться къ началу христіанства въ Кіевт въ 865 году. Какимъ же языкомъ были писаны этт записки? Должно полагать что Норреною и, витстт съ тъмъ, что норманская Русь вывезла изъ Греціи не славанскій переводъ священныхъ книгъ, а готскій Вулфилы. Но тогда значить Несторъ понималъ и читалъ по шведски? Вообще этотъ вопросъ о водвореніи на Руси Кирилловскихъ книгъ и о болгарскомъ переводъ договоровъ, говорить не въ пользу норманской теоріи о про-исхожденіи Руси.
- 234). Г. Ламоннъ полагаетъ что въ Кіевѣ, тотчасъ послѣ перваго набѣга Руси на Царьградъ, водворилась византійская православная миссія, съ епископомъ во главѣ, крестившая Русь Аскольда и Дира; что при донесеніи о касавшихся собственно до миссіи дѣлахъ, епископъ не могъ не сообщать патріарху и о тѣхъ политическихъ событіяхъ, которыя совершались въ землѣ восточныхъ Славянъ, особенно же въ Кіевѣ; что наконецъ такія донесенія епископа и другія записки членовъ миссіи, писанныя въ послѣднемъ тридцатильтіи ІХ вѣка, могли дойти до Нестора

тыть же путемь, какъ дошли договоры Олега и Игора и т. д. (Ст. 1, 235). Но какъ, не говоря уже о другихъ невозможностяхь, объяснить въ этомъ случав что Несторъ не говоритъ и не знаеть о крещеніи Руси въ 865 году? о пребываніи въ Кіевъ и объ имени перваго греческаго епископа на Руси? Літописецъ съ видимымъ рвеніемъ цитируетъ свои греческіе авторитеты: «глаголеть Георгій въ літописаны»; «якоже пишется въ літописаныи Гречьстімь»; а объ оффиціальномъ акті перваго кіевскаго епископа, объ акті служащемъ основою всей первобытной исторіи Руси, онъ, Несторъ, не сказаль бы ни слова?

- 235). Да и о какижъ же варягахъ-Норманнахъ говоритъ здъсь Погодинъ? Если о своихъ домашнихъ, о потомкахъ выселившихся въ Русь виъстъ съ Рюрикомъ, напр. о старцъ Янъ, они конечно могли разсказать Нестору кое-что о древнемъ бытъ Руси; но только не какъ Норманны, а какъ старожилы въ русской землъ; иначе мы имъли бы болъе подробныя, положительныя извъстія о скандинавизиъ князей и пришлыхъ съ ними друживниновъ. Если о Норманнахъ наъзжихъ, откуда могли они что знать о русскихъ событіяхъ временъ Олега, Игоря, Святослава? Изъ сагъ? изъ пъсенъ? Но исландскія саги не знаютъ даже объ имени русскихъ князей до Владимира.
- 236). До какой степени митніе о происхожденіи Руси отъ варяговъ было противно народному чувству, видно по измітненію Несторова сказанія въ софійскомъ харатейномъ Номоканонъ, писанномъ въ 1280 году. «При сего (т. е. Михаила) царствъ придоша Русь, Чюдь, Словенъ, Кривичи къ Варягомъ, ръша» и т. д. (Прилож. къ Лаер. л. 251).
- 237). Также и о мѣстѣ крещенія Владимира: «Се же не свѣдуще право глаголють, яко крестилься есть въ Кіевѣ; и ини же рѣша: Василиви; друзіи же инако скажуть» (Лаер. 48).
- 238). И г. Соловьевъ (*Ист. Росс. изд. V, т. I, прим.* 150) относить къ моей чести, въроятно со словъ покойнаго Михаила Петровича, что я будто бы признаю что лътописецъ подъ

#### LXXXVIII

варягами - Русью не разумълъ Славянъ. Я положительно протестую противъ этой напраслины.

- 239). Не столько въ этнографическомъ, сколько въ нарицательномъ значенін кондоттьеровъ. Мы видели (м. V) что варагами у насъ иногда назывались и литовскіе и венгерскіе войныпромышленники; нёчто въ родё казаковъ.
- 240). Погодинъ не можетъ помириться съ этимъ взглядомъ на характеръ литературной дъятельности льтописца. «Что за странныя предположенія» говорить онъ. «Какое рвеніе могь интть Несторъ къ Варяжской династіи? Такого и понятія не бывало. (Гедеон. и его сист. 16). Подобныя понятія бывали, по крайней мфрф, у современныхъ Нестору славянскихъ лфтописателей; такъ напр. Козьма пражскій. «Nam de modernis hominibus sive temporibus utilius est, ut omnino taceamus, quam loquendo veritatem, quia veritas semper parit odium, alicuius rei incurramus dispendium» (Pertz, IX. 101); и далъе: «Nunc mea Musa tuum digito compesce labellum. Si bene docta sapis, caveas ne vera loquaris. Ut mecum sapias, breviter solummodo dicas; Est Borivoy rursus regni de culmine pulsus  $\bullet$  (ibid. 124). И Нестора нельзя себъ представить какимъ нибудь деревенскимъ пономаремъ или служкою. Намъ извъстно что русскіе льтописцы - монахи находились не ръдко въ близкихъ отношеніяхъ къ Рюриковичанъ (см. Лавр. 112 подъ 1097 г.); эти отношенія не могли оставаться безъ вліянія на форму и духъ ихъ разсказовъ.
- 241). Такъ въ Словъ о полку Игоревъ: «Чему (за чъмъ) мычеши Хиновьскыя стрълы» и пр.
- 242). Погодинъ (Изслъд. I, 224) правильно пишетъ: «иы узнали объ этомъ, потому что (яко) Русь при этомъ царѣ приходила на Царьградъ» и т. л. Но вмѣсто положительнаго факта о началѣ русскаго имени, у него является первый слухъ о русской землѣ, измѣненіе переносящее къ Грекамъ (къ тому же и въ искаженномъ видѣ: русская земля вмѣсто русскаго имени) пзвѣстіе Нестора о Руси.

#### LXXXIX

- 243). По этой причинъ, быть можетъ, и придвинулъ Несторъ годъ основанія государства, десятью годами ближе къ 865-му.
- 244). По поводу мнимой легендарности Рюрика и братьевъ его, я долженъ замътить что это предположеніе опровергается уже самимъ складомъ именъ варяжскихъ князей. Имя Нгаегекг'а, подлодящее довольно близко къ извъстному уже на Руси Рюрикову, составитель легенды могъ пожалуй слышать, если не отъ Шведовъ, то отъ Норвежцевъ и Датчанъ; но имена Синеуса и Трувора? Или ему было мало всеизвъстныхъ (въ слъдствіе сношеній съ Ганзою и Норманнами) норманскихъ Гаральдовъ, Олавовъ, Сигурдовъ, Сигвальдовъ, Свейновъ, что онъ вздумалъ окрестить свопхъ небывалыхъ Шведовъ, небывалыми шведскими именами?

За то нельзя не поблагодарить г. Иловайскаго (Разыск. о нач. Р. 306), за указаніе на ния ръки Олегъ (род. Олга, Ипат. 186), въ сосъдствъ или предълахъ древне-русской области Дреговичей. Если ръчнымъ названіямъ Днъпръ, Дунай, Радогость отвъчаютъ личныя Днъпръ, Дунай, Радогость (см. гл. VI. 197), не странно ли будетъ отрицать тоже соотвъствіе между ръчнымъ Олегъ и личнымъ Олегъ? Совершенно справедливо замъчаетъ также г. Иловайскій что имена ръкъ, вмъстъ съ личными именами, по большей части ведутъ свое начало отъ временъ минологическихъ.

245). «Вслідствіе каких соображеній, спрашиваеть г. Куникъ (ар. Dorn. 459) Несторъ могъ рішиться навязать потомству нахальную ложь о томъ, что княжескій родъ (?), называемый Русью (?), не задолго до 865 г. былъ призванъ изъ-за Балтійскаго моря? У указалъ на эти соображенія; указалъ и на положительные, палеографическими наблюденіями засвидітельствованные факты, которые привели літописца къ догадкт о пронсхожденія, не Руси, а русскаго имени отъ варяговъ. Но теперь спрошу въ свою очередь: вслідствіе какихъ соображеній могъ Несторъ рішиться навязать потомству нахальную ложь о томъ, что словенскій языкъ есть одинъ изъ 72 языковъ ведущихъ свое

начало отъ вавилонскаго столпотворенія? Ничего объ этомъ онъ не находилъ ни въ пѣсняхъ, ни въ славянскихъ преданіяхъ, ни въ скандинавскихъ сагахъ, ни въ византійскихъ хронографахъ. Но если онъ могъ, вопреки авторитету священныхъ книгъ, вывести Славянъ прямо отъ сыновей Ноевыхъ, почему же не могъ онъ догадываться о происхожденіи своей Руси (по имени) отъ варяговъ? И то и другое одинаково вѣроятно.

- 246). Въ моихъ «Отрывкахъ» (11, 12) я объяснять слова: «пояща по собъ всю Русь», древнимъ, не ръдко въ памятникатъ нашей стариной письменности встръчающимся идіотизмомъ (см. 24. XX); но, изъ сопоставленія этихъ словъ съ предшествующими: «сице бо ся зваху тъм Варязи Русь, яко се друзіи зовутся Свое» и пр., такъ ясно выдается система, основанная единственно на придуманномъ Несторомъ выселенія сполна изъ заморія всего варяго-русскаго племени, что я не вижу возможности инаго, противъ приводимаго мною въ текстъ, толкованія мысли и словъ льтописца. По этой самой причинъ, считаю я правильнъе остальныхъ, чтеніе Радзивиловскаго и Тропцкаго списковъ, выпускающихъ слово «Русь» въ текстъ льтописи: «Афетово бо и то кольно: Варязи, Свен, Урмяне, Готъ, Русь, Агняне» (Лабр. 2), не говоря уже о томъ что этого слова «Русь» не выпустиль бы въроятно ни одинъ переписчикъ, если бы оно стояло въ оригиналъ.
- 247). Въ примъчаній къ главъ VII о Фотіъ (Отр. о вар. вопр. 70—73), г. Куникъ говоритъ: «когда я въ 1845 году разбиралъ для своей цъли окружное посланіе патріарха Фотія (Rodsen, II, 359—362, 372), изъ двухъ его бестать єїς тру тробом том Рос 865 года навъстны были только начальныя строчки. Теперь, имтя въ рукахъ полный текстъ бестать (см. 1 томъ «Русскаго Архива»), я вижу, что въ 865 году Фотій не имълъ еще такихъ точныхъ свъденій о Руссахъ, ихъ мъстопребываніи и происхожденіи, какъ спустя два года. Но то несомитино, что въ 865 году онъ полагалъ жительство Руссовъ не на Черномъ моръ, а представляль ихъ приплывшими «съ конца свъта» и

отдъленными отъ Византіи «столь многими странами и областями (εβναρχίαις), столь многими ръками судоходными и морями безпріютными» (Замљч. къ Отр. Гедеон. 125—126). Изъ этихъ словъ следуетъ кажется заключить что авторъ призванія Родсовъ не измъниль своего взгляда на смысль Фотіева извъстія; что стало быть, по его мивнію, патріархъ, какъ въ бесвдахъ, такъ и въ окружномъ посланін, имълъ въ виду однихъ только Норманновъ; однимъ только Норманнамъ прилагалъ имя Ύδς. Изъ однихъ только Норманновъ, если не ошибаюсь, состояло, по мнънію г. Куника, и войско нападавшее на Царьградъ въ 865 году: «только при содъйствін Варяговъ призванныхъ съ съвера, говоритъ онъ, становилось возможнымъ Аскольду собрать флотъ изъ 200 или 360 кораблей, съ 10,000, по высшей мъръ, людьми» (Beruf. II. 379) Но какъ согласовать эти положенія съ догикою начальной исторіи Руси? Покуда вітрилось въ Норманство по языку, праву, религін, народнымъ обычаямъ и т. п. встхъ дтятелей перваго періода нашей исторіи, можно было, при случат, замтнять призвание завоеваниемъ, допускать наплывъ непрошенныхъ Норманновъ на русскую землю, господство Норрены въ Новгородъ и т. д. На молчаніе объ этихъ фактахъ самой літописи, приводились въ отвътъ положительные слъды оставленные Скандинавизмомъ въ народной жизни. Но въ последнее время оставался вернымъ этому ультра-скандинавскому взгляду на русскій историческій быть, едвали не одинь покойный М. П. Погодинь. Другіе изслідователи, сознавая вполнъ совершенное отсутствіе въ начальномъ образованія русскаго общества, какихъ бы то ни было слідовъ Норманизма, сводять безчисленныя толпы Норманновъ Круга, Погодина и иныхъ, на незначительное число, на горсть иноплеменной варяжской Руси (гг. Соловьевъ, Ламбинъ, Куникъ), немедленно изчезающей въ русскомъ моръ, не оставивъ по себъ ни живой памяти, ни слъда. Такое возгръніе (отчасти раздъляемое и Шлецеромъ, Нест. II, 108) не противоръчить, по крайней мъръ, ни исторіи фактической, ничего не знающей о миниомъ норманствъ Руси IX — XI въковъ, ни исторической логикъ, не допускающей призванія, побъдными славано-чюдскими племенами, десятковъ тысячь вооруженныхъ враговъ. Болъе трехъ-четырехсотъ человъкъ съ Рюрикомъ прійти не могло (см. выше); въ дружинъ Аскольда (если и допустить норманство его) трудно полагать болъе какихъ нибудь двухъ сотъ, перебъжавшихъ къ нему отъ Рюрика варяговъ-Руси, т. е. по одному варягу на корабль. Но возможно ли чтобы Фотій, не заботясь о тъхъ 8 — 10 тысячахъ морскихъ разбойниковъ, которыхъ его современникъ Никита Давидъ паелагонскій зоветъ, какъ и онъ самъ, «смертоноснъйшимъ народомъ Скиеовъ», думалъ только объ изчезавшихъ въ ихъ массъ двухъ-стахъ Норманнахъ, о ръкахъ и моряхъ отдълявшихъ скандинавскій полуостровъ отъ Византіи и т. п.?

Что касается митнія г. Куника будто бы Фотій представляль себт Русь приплывшими «съ конца свта», я замту что выраженіе «απὸ εσχάτου τῆς γῆς» принадлежить не патріарху, а приводимому имъ изъ Іереміи <math>6, 22, 23 цитату (см. Nauk, Lexic. Vindob. 203). Да и выраженія Σχυ ειχὸν εενος (hom. I. 209) достаточно для опредтленія понятій Фотія о Руси, какъ о народт обитающемъ въ степяхь на стверь отъ Чернаго моря.

248). Еще не изданъ.

мнѣнія Эверса (Vorarb. 1.203-206) возстаеть противь мнѣнія Эверса (Vorarb. 143-145) будто бы подъ именемъ Франковъ Греки разумѣли большую часть западныхъ и сѣверныхъ европейскихъ народовъ. Но кого же не разумѣли они подъ именемъ Франковъ? Въ Германіи и Галліи Франки: «ex Francis, quo nomine (imp. Nicephorus) tam Latinos, quam Teutones comprehendit, ludum habuit» (Liudpr. legat. ap. Leo Diac. ed. Bonn. 357); въ сѣверной Италіи Франки: «qui autem nunc Veneti appellantur, Franci erant ab Aquileia et ceteris Franciae locis» (C. P. de adm. imp. ed. Bonn. 123); король Гугонъ  $\delta \eta \xi$  'Іттахіа $\xi$  и  $\delta \eta \xi$  Фраууіа $\xi$  безразлично (de Cerim. ed. Bonn. I. 661, 691); въ Испаніи Франки: «Celtiberi, qui hodie Franci dicuntur» (Theo-

phyl. ed. Bonn. 245); Британнію въ X въкъ знали по космографіямъ IV; о Скандинавін не имъли вовсе понятія. Остаются такъ называемые скиоскіе народы, къ которымъ должно причислить и Венгровъ — έχ τῆς δύσεως Τούρχοι — и Славяне дунайскіе и адріатическіе; о балтійскихъ Греки успъли позабыть со временъ императора Маврикія. Но если Византійцы могли называть Франками Венеціанцевъ, то могли называть Франками п Русь, въ виду вассальскихъ отношеній, въ которыхъ вендскія племена состояли къ династін Каролинговъ. И Эйнгардъ писалъ: «Natio quaedam Sclauorum est in Germania (Annal. ad ann. 789); и наши лътописцы: «И избрашася отъ нъмецъ три браты». Впрочемъ это плохо понятое греческими хронографами извъстіе вышло можеть быть и оть самой варяжской Руси; Оботриты («qui Francis vel subjecti vel foederati erant» Einhard) хвалились своний долгольтними, союзными и вмъсть съ тъмъ вассальскими отношеніями къ славной имперіп Франковъ; они легко сказать о себъ что они отъ Франковъ или отъ союза Франковъ: «Abodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt» (id. ap. Pertz, I. 185).

- 250). «Magna insula antiqua Scythia, quae dicitur Scanza,... ex qua insula pariterque gentes occidentales egressae sunt» (Ravenn. Anon. I. 12). «Affirmant eos (sc. Francos) de Scanzia insula, quae vagina est gentium, exordium habuisse, de qua Gothi et ceterae nationes Theotiscae exierunt, quod et idioma iinguae eorum testatur» (Freculf, ap. Lexov.). «Nort quoque Francisco dicuntur nomine Manni.... Unde genus Francis adfore fama refert» (Erm. Nigell.). «Qui Theodiscam loquuntur linguam, a Nordmannis originem trahunt» (Rhab. Maur.) Эти тексты всѣ выписаны у самаго Круга, Forsch. I. 13, 14.
  - 251). У Скандинавовъ франкская земля Frackland.
- 252). Βμέστο στοριματό βι τέκστε ταύτην χρησάμενοι, Γασε ποπραβρατι ταύτη χρησάμενοι, a βι Ind. rer. nom. et verb. p. 624 замічаєть: χράσδαι perperam cum accusativo constructum 184.8.

- 253). Считать ли такъ называемаго Симеона Логовета инсателемъ X-го или какъ думаетъ г. Куникъ, XI-го стольтія, върно что записанная имъ подъ 904 годомъ этимологія имени 'Рос, принадлежить къ древнъйшему времени, быть можетъ къ эпохъ перваго знакомства Грековъ съ Русью. Къ этому митнію склоняется и г. Куникъ (Beruf. II. 416); только напрасно, миткажется, видить онъ въ выраженія Логовета διαδραμόντες, какой то намёкъ хронографа на этимологическую связь этого слова съ названіемъ Дромитовъ (ар. Krug, Forsch. II. 808, 809); Византійцы употребляють весьма часто и безо всякихъ предвизатыхъ мыслей глаголы трехеси, блатрехеси, кататрехеси и т. п.; такъ напр. у продолж. Өеоф. ed. Bonn. 358: «об Тойрхси катабрарочтес». Дромиты Сигзагіі и не болье.
- 254). Со временъ Струбе (1785 г.) ведется у насъ ожесточенный споръ о значеніи словъ «Chacanus vocabulo». Неужели еще не замътние что относись эти слова къ собственному имени шведскаго конунга, яли къ наименованію Хаканами тюркскихъ династовъ, ни канцелярія Өеофила, ни Пруденцій не могли внести въ свои тексты другихъ выраженій кромъ греческаго сусца, латинскихъ vocabulum или nomen? О собственномъ имени это разумъется само собою; но допустивъ что ръчь идетъ о Хаганъ, какими словами, если не тъми же очора и vocabulum, nomen, следовало, въ угодность лингвистическимъ требованіямъ Погодина (Гедеон. и его система 32) и г. Бруна, передать понятіе ο званін Хагана? Χαγάνος κατ' άξίωμα нан τὸ τῆς άξίας? Chacanus dignitate? Такъ пусть же укажуть намъ на тъ мъста средневъковыхъ греческихъ и латинскихъ писателей, въ которыхъ, для обозначенія какого либо верховнаго господарскаго званія, были бы употреблены выраженія αξίωμα, dignitas или другія имъ равносильныя. Мы читаемъ у Прокопія: «καὶ τὸ καὶ πρότερον όνομα μέν αὐτοῖς βασιλεύς εἶχεν» (de bell. Goth. II. c. 14); у Константина багрянороднаго: «οίς όφείλει ὁ Βασιλεύς όνόμασι τιμάν τοῖς μεγιστάσι καὶ πρώτοις τῶν ἐβνῶν» (de Cerim. cap.

46); y Παχημέρα, ed. Bonn. I. 337: «δεσποτείας ονόμα». У Григорія Турскаго lib. 4. Hist. cap. 28: «Sed et Rex Chunorum, vocabatur autem Caganus; omnes enim Reges gentis illius hoc appellantur nomine»; у Эйнгарда: «neque regi aliud relinquebatur, quam ut regio tantum nomine contentus.... speciem dominantis essingeret» etc. (Vita Car. M. p. 3). Въ приведенномъ выше письмъ Людовика II къ Василію: «cum.... vestri codices (Principem Arabum) modo Architon, modo Regem, vel alio quolibet vocabulo nuncupent.... «ab omnibus Basilei debitum vocabulum adimis» и т. д. \*). Выраженія аξίωμα, dignitas прилагались званіямъ только тъхъ лицъ, которыя, по своему положенію, подлежали возведенію въ достоинства. Таковы были напр. у Византійцевь: Кесарь (ετερον δε αξίωμα πλην του καίσαρος ούκ ήν». Ann. Comn. ed. Bonn. I. 147); Севасть («τω σεβαστού τε αξιώματι τιμήσας» ibid. 310); y Περςοβъ — 3 κχъ (δ δητα ύπηρχε μέν αξίωμα το Ζίχ» (Menandr. ed. Bonn. 346); у Венгровъ воевода («τὸ δὲ τῆς ἀξίας.... βοέβοδος»  $Const. \ P.$ de adm. imp. ed. Bonn. 163) и т. и. Этихъ сановниковъ и магнатовъ называли аксіоматиками: «οί εκ τοῦ αξιοματικοῦ καὶ βουλευτικοῦ τάγματος (S. Basil. Epist. 30). Γ. Брунъ замъчаетъ справедливо что у Пруденція (да и не у одного Пруденція) слово vocabulum никогда не ставится для означенія достоинства; но въдь, какъ βασιλεύς и гех, такъ и Хаганъ не достоинство и не чинъ. Это название самостоятельнаго владыки; оно не могло быть иначе обозначено какъ выраженіями ονομα, vocabulum, nomen.

255). Въ письмъ Өеофила (если только на этотъ разъ не вздумалось греческой капцеляріи щегольнуть необычайною точностію при передачъ тюркскаго имени Хаканъ) въроятно стояло

<sup>\*)</sup> Слово titulus (tabula, ecclesia, crux etc. v. Du Cange, Gloss. m. et inf. lat.) въ смыслъ величанія по достоинству, явленіе позднъйшаго времени; у Герберштейна: «Nomen Ducis apud eos dicitur Knez; nec alium majorem titulum unquam habuerunt» etc. (rer. Mosc. comm. p. 12).

Хαγάνος. Пруденцій пишеть Chacanus, по примъру Лонгобарда Варнефрида: «Cacanus rex Hunorum, qui et Avares dicuntur». «Rex Avarorum quem sua lingua Cacanum appellant» (IV. 12, 13. c. 38). Въ Chronicon Alberici подъ 1239 г.: «Rex Hungariae de Tataris triumphavit, et cepit unum Regem eorum nomine Cacanum.» У Григорія турскаго: Caganus. Въ бертинскихъ лътописяхъ подъ 782 г.: «Avari missi a Cagano». 796: «Chagan Avarorum». «Садап, quem sibi Avares constituerunt». 805: «Caganus Hunorum». У Тюрковъ: хаканъ; у Монголовъ: хаганъ (chaghan).

- 256). Шведы пишутъ Håkon (проязн. Hokun); Исландцы Hákon. Г. Куникъ увазываетъ на имя Hakun'a а въ Упландслагъ; эта форма конечно подходить къ нашимь Якунъ, Акунъ (Beruf. II. 173). У г. Бруна (l. с.) форма Ilâkon переходить съ одинаковою легкостію въ Пруденціево Chacanus и въ русское Якунь; онъ даже замъчаетъ что въ Новгородъ часто являются сановники по имени Якунъ пли Акунъ (последней формы нетъ ни въ летоппси, ни у Карамзина; у г. Кунпка l. с. Акунъ Андреевичъ опечатною вибсто Якунъ) и что Рюринъ, если тольно когда либо существоваль, быль можеть быть, сынь Гакона (Hâkon — Chacanus—Якунъ — Акунъ — Гаконъ!), Рюрпкъ Акуновичь. Шлецеровъ Håkan (Nestor, II. 182; въ русскомъ переводъ І. 321. Гоканъ), передъланная изъ лревне-шведскаго Накоп, новъйшая форма. Бертинскія льтописи (ad ann. 811) передають формами Hacuvin, Haccuin, съверное Hakon. Кругъ (Forsch. I. 221) узнаеть это шведское Håkon въ имени герульскаго короля Όχών'а въ 527 году (Procop. de Bell. Goth. II. с. 14, 15) и кажется справедливо. Ни въ какомъ случат шведское Ha-kon не могло перейти въ греческое Χα-κάνος, латинское Cha-canus.
- 257). См. Kunik, Beruf. II. 218 230. О Кендеръ Хаканъ см. Frachn, de Chasaris 4, по Ибнъ-Фоцлану.
- 258). См. Krug, Forsch. II. 372—378.—Подъ 867 годомъ въ никоновскомъ спискъ естъ извъстіе что «избъжаща от-Рюрика изНовагорода вКиевъ много новогородцкихъ мужей»; пере-

объги варяговъ и Новгородцевъ начались въроятно уже въ 864 году, послъ возстанія Вадима; въ соединеній съ этими съверными дружинниками и отважными мореходцами предпринялъ Аскольдъ свой походъ противъ Грековъ; предпринялъ, какъ должно думать, не безъ въдома верховнаго Хагана Хазарій. Съ 844 по 888 годъ сношенія Грековъ съ Хазарами прерваны, едвали не въ слъдствіе взаимныхъ неудовольствій; да и нельзя полагать чтобы Аскольдъ, если върить его враждебнымъ отношеніямъ къ Хазарамъ, могъ выступить со всею ратью изъ Кіева и, разбитый, вернуться свободно на княженіе въ Кіевъ, не встрътивъ и тънн отпора со стороны могущественнаго владыки Хазарій.

- 259). Г. Ламбинъ (ист. л. ск. о пр. Р. 232, прим.) предлагаетъ другую, впрочемъ съ догадкою Карамзина (I, прим. 72) нъсколько схожую конъектуру; онъ читаетъ: «ся имъ мати», по гречески  $\Sigma$ ар $\beta$ а $\tau$ а $\zeta$ .
- 261). И Ліутпрандъ латинизируетъ подъ формою Russi, Russii невыносимое для него греческое  $\tilde{P}\tilde{\omega}_{\varsigma}$ .
- 262). Мит кажется что предположение г. Куника (Beruf. II. 208-216), будто бы Свеоны-Rhos 839 года были отъ норманскаго конунга въ Константиноподь, для переговоровъ о его поступленіи на службу къ греческому императору, не имъетъ (даже съ точки зрънія норманской системы) прочнаго исторического основанія. Ни Өеофилу, просившему у Людовика военной помощи противъ Сарацынъ (Const. P. l. 3.  $n.\ 36$ ), не было нужды скрывать отъ него настоящей цѣли посѣщенія Свеоновъ-Rhos и вмѣсто наемниковъ-варваровъ (явленія слишкомъ обычнаго въ Византіи), представлять ихъ искателями дружбы «amicitae petitores»; ни норманскому конунгу (по г. Кунику простому шведскому ярлу,  $Beruf.\ II.\ 208$ ) вести черезъ пословъ особые дипломатические переговоры съ греческимъ дворомъ, о поступленіи на императорскую службу, въ число цёлыхъ тысячь подобныхъ ему наемниковъ. Изъ словъ Өеофилова письма «amicitiae causa, sicut asserebant» (ср. Константиново «.... архоч-

- 263). Права и званіе пословъ уважались встии, даже варварскими народами. Разсказывая объ убіеніи Аварами славянскаго посла Мезамира, Менандръ замтчаетъ съ негодованіемъ что этотъ разбой совершенъ «Spreta ea, quae legatis debetur, reverentia ( $\tau \eta \nu \tau \tilde{\omega} \nu \pi \rho \epsilon \sigma \beta \epsilon \omega \nu \alpha \delta \tilde{\omega}$ ), nulla habita iuris ratione» ( $Exc.\ ed.\ Bonn.\ 284,\ 285$ ). Панесеніемъ Свеонамъ-Rhos незаслуженой обиды, Людовикъ чувствительно оскорблялъ отвътственнаго за нихъ греческаго императора.
- 264). Уже изъ словъ льтописи «idque Theophilo per memoratos legatos suos atque epistolam intimare non distulit», ясно что Людовикъ не принялъ окончательнаго ръшенія въ дъль Свеоновъ, не предувьдомивъ о своемъ намъреніи отвътственное греческое посольство; это посольство, какъ видно, признало вполнъ основательными побудительныя причины дъйствій Людовика. Если бы на мъсто улики въ обманъ, франкскій императоръ сослался на предлагаемыя Кругомъ и г. Куникомъ объясненія, въроятно греческіе послы почтительный протестовали бы противъ задержанія Свеоновъ, на томъ только основаніи что они прибыли издалека или что Людовику не хотълось признать въ нихъ искателей дружбы, amicitiae petitores.
- 265). Въ бертинскихъ льтописяхъ подъ 824 г. читаемъ: «Rex Bulgarorum Omortag (Mortagon) velut pacis faciendae gratia Legatos cum literis ad Imperatorem misit. Quos ille cum audisset, ac literas, quae allatae fuerant legisset, rei novitate non immerito permotus, ad explorandum diligentius insolitae, et nun-

quam prius in Franciam venientis Legationis causam, Machelmum quendam de Bajoaria cum ipsis Legatis ad memoratum Bulgarorum regem direxit». Отсюда видно какъ, при одинаковыхъ почти обстоятельствахъ, императоръ Людовикъ умѣлъ сохранить должное уваженіе къ правамъ пословъ; съ другой стороны, какъ подробно и тщательно лѣтописецъ считалъ себя обязаннымъ изложить причину дѣйствій своего государя: «rei novitate non immerito permotus» и т. д. На тѣхъ же основаніяхъ было ведено и дѣло Свеоновъ-Rhos, съ тою однакоже разницею, что этихъ сомнительныхъ пословъ, явно уличенныхъ въ присвоеніи себѣ чужеземнаго, Шведамъ никогда не принадлежавшаго имени Rhos, Людовикъ счелъ себя въ правѣ задержать какъ обманщиковъ.

- 266). И на какіе же другіе пункты, въ предположеніи Круга и г. Куника, долженъ быль ожидать Людовикъ отвъта, чтобы узнать о Свеонахъ-Rhos «utrum fideliter eo necne pervenerint»? О томъ что они были шпіонами или нътъ, могли знать только они сами и еще пославшій ихъ въ Грецію шведскій Конунгъ; но этотъ въроятно бы ихъ не выдалъ.
- 267). И въ послъдствіи Норманны умъли многимъ жертвовать для сохраненія торговыхъ выгодъ. Новг. л. подъ 1201 г.: «а Варягы пустиша безъ мира за море.... а на осень придоша Варязи горою на миръ, и даша имъ миръ, на всеи волъ своеи».
- 268). Отъ этихъ гостей отличны княжескіе гости или послы, носившіе серебрянныя печати и коихъ имена вносились въ договорныя грамоты (см. Догов. Игор.); къ такимъ гостямъ принадлежали и сопровождавшіе Ольгу въ Царьградъ прауратечта (Const. P. de Cerim. ed. Bonn. I. 595. Reiske переводитъ педосіаtores); Шлецеръ (Hecm. III, 404) невърно купцами.
- 269). И ныит сибирскіе промышленники именуются у насъ Сибиряками.
- 270). Кътому же смъшенію имень относиль я (Отр. о вар. вопр. 88) сохранившееся у Якута извъстіе Муккадези о Руси живущей будто бы на островъ Вабія (у Френа Данія), не знающей

земледълія и постоянно враждующей съ Славянами (Fraehn, Ibn-Fosal. XLIX. 3. ff.); но изъ сличенія плохо сокращенных у Якута словъ Муккадези, съ оригинальнымъ текстомъ того же извъстія у Ионъ-Даста, оказывается что здъсь ръчь идетъ не о небывалой скандинавской Руси, а о Руси приволжской или черноморской, что вполнъ основательно доказано г. Хвольсономъ (Ибнъ-Даста 34, прим. 92). О чисто славянской Руси Ибнъ-Фоцлана см. слъд. главу.

271). Френъ переводитъ: die Ungläubigen welche Russen heissen; римскій оріенталистъ Ланчи: «gli infedeli i quali sono chiamati Russi» т. е. которыхъ называютъ (сообщ. изустно).

272). О Севильскихъ Руссахъ 844 г. г. Куникъ замъчаетъ (Отр. Гедеон. о вар. вопр. 126):

«Въ 1838 году Френъ, нашедши извъстіе о «Маджусь, именуемыхъ Русъ», сообщилъ оное въ историческую литературу съ следующимъ отзывомъ: «Я хочу только къ твердому основанію, на которомъ стоитъ старое митніе (о норманскомъ происхожденін Варяго-Руси) прибавить еще одинъ хорошій камень, который даеть ему большую прочность.» Онь тымь болые радовался своей находкъ, что сдълаль ее въ своихъ любезныхъ Арабахъ. Френъ воображалъ, что эти Маджусъ или Норманны принадлежать къ тъмъ, которые называли себя Русью, и многіе тотчасъ протрубили объ этомъ, какъ напр. Сенковскій, Савельевъ, Крузе и пр. Въ первый разъ этотъ набъгъ Норманновъ обстоятельно, по многимъ источникамъ, разсмотрѣнъ былъ мною въ 1845 г. съ цълію — доказать, что эти грабители Севильи принадлежали къ шведскому народу. Доказательства вышли неудачны, но я не жалъю о тратъ времени на собираніе множества свидътельствъ, которыя теперь могу еще пріумножить, — не жалью . потому, что тотъ походъ Норманновъ въ Испанію и Африку во многихъ отношеніяхъ представляетъ разительное подобіе похода Руссовъ на Константинополь въ 865 году.

Первый шагъ къ строгой оценке свидетельства Ахмедъ-

эль-Катиба сделаль парижскій оріенталисть Рено въ 1849 году, указавь на митьніе Масуди, который, говоря о Маджусахь 844 года, предполагаль, что они были Руссы. Авторь «Отрывковь», совершенно независимо отъ другихъ изследователей также заметиль, что свидетельство Ахмедь-эль-Катиба не даеть настоящей опоры норманской системе. Действительно, свидетельство этого Араба, писавшаго въ 891 году, не имееть безусловнаго достоинства, а представляеть только личный взглядь арабскаго географа и этнографа. Въ этомъ я окончательно убедился после того, какъ пере смотрель два другія, для насъ интересныя места Ахмедь-эль-Катиба о Хазарскомъ море и о Славянахъ въ Азіи. Коротко сказать, Ахмедъ-эль-Катибъ, по моему митенію, хотель только сказать, что Маджусъ 844 года суть теже самые, которыхъ другіе (Византійцы и Арабы на Средиземномъ море?) называють Русъ.»

- 273). Онъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: «Quid loquar de barbaris Ungarorum sive Danorum, seu Slauorum, aut certe Nordmannorum gentibus, quas Imperator saepius consilio domuerat, quam bello?» (cap. 149). Или рѣчь идетъ объ однихъ Норвежцахъ?
- 274). И въ Германіи Русь причислялась къ ствернымъ племенамъ: «Et transmisit Dux nuncios ad civitates et regna Aquilonis, Daniam, Suediam, Norvegiam, Rugiam» etc. (Helmold. I. 86). «Et Dux exclamari fecit in Aquilone, scilicet Dania, Swedia, Norwegia, Rucia, ut omnes venirent in pace ad forum Lubicense» etc. (Inc. auct. Chron. Slav. 215).
- 275). Конечная повърка сказаннаго о Ліудпрандъ приводитъ насъ къ слъдующимъ заключеніямъ:

Самъ Ліудпрандъ Руси не видаль; онъ видѣлъ только, изъ оконъ своей квартиры въ Константинополѣ, два русскихъ корабля, отправлявшихся съ греческимъ флотомъ въ Италію. Его свѣдѣнія о Руси основаны не на личныхъ этнографическихъ наблюденіяхъ.

Отъ отчима своего, бывшаго посла Гугонова, онъ узналъ что тъ немногіе плънники (однакоже omnes), которыхъ Романъ приказалъ обезглавить въ его присутствій были, по большей части, отъ варяговъ-Норманновъ; у Грековъ они слыли подъ общимъ именемъ Υως.

какъ при Львт Діаконт Византійцы уже понимали Русь подъ классическимъ наименованіемъ Тавроскиеовъ, такъ въ прежнее время, эти Русь слыли у нихъ подъ классическимъ же названіемъ стверныхъ Скиеовъ, βόρειοι Σκύται или просто стверянъ, βόρειοι. Ліудпранду втроятно нопадались не разъ на глаза выраженія въ родт слтдующихъ: οἱ βόρειοι Σκύται (или βόρειοι) εὖς ἡ κοινὴ διάλεκτος Ῥῶς εἴωτεν ἐνομάζειν. Οπъ, страстный къ этимологизированію, не могъ не вспомнить при этомъ случат о своихъ франкскихъ Нордманнахъ. На прямой переводъ греческаго βόρειοι латинскимъ Aquilonares указываютъ его слова: «unde et Nordmannos, Aquilonares homines dicere possumus» т. е.: «unde et Aquilonares homines (βορείους), Nordmannos dicere possumus».

Яснаго понятія о стверномъ положенім Руси, Ліудпрандъ не имълъ. И два слишкомъ стольтія посль него, Гервазій Тильбюрійскій (1212 г.) полагалъ Кіевъ вблизи отъ норвежскаго моря: «Рогто Ruthenia ad orientem versus Graeciam porrigitur.... cuius ad mare Norveiae proxima civitas Chyo» etc. (Scr. rer. Brunsv. I. 936).

Какъ для франкскихъ историковъ вообще, такъ (преимущественно) и для Ліудпранда, подъ именемъ Нордманновъ вовсе не понимаются только три скандинавскихъ народа; Нордманнами слывутъ у нихъ при случат и Нортальбинги, и Саксы, и Венды.

Понятія Ліудпранда о Руси (греческихъ съверянахъ) имъютъ характеръ болъе лингвистическій, чъмъ этнографическій.

Наконецъ, если пришедшіе съ Рюрикомъ двѣ-три сотни Норманновъ быстро слились съ туземцами, если ихъ дѣти, а тѣмъ болѣе внуки говорили не по шведски, а по славянски (Kunik, ар. Dorn. 450, 451), покланялись не Одину и Тору, а Перуну и Волосу (см. гл. I, 50), спрашивается: по какимъ прииѣтамъ могли Ліудпрандъ или отчимъ его угадать Норманновъ въ тѣхъ сорока тысячахъ, уже чисто славянскихъ варварахъ, которые въ 941 году нападали на греческую имперію?

- Очевидно извъстіе Ліудпранда основано съ одной стороны на дъйствительномъ присутствій наемныхъ варяговъ-Норманновъ въ войскъ Игоря; съ другой, на неправильномъ, съ точки зрънія германской лингвистики, распространеніи норманскаго имени и на не-скандинавскія съверныя народности.
- 276). Извъстіе венеціанскаго Діакона обличаеть два разнородныхъ источника. Редакція, какъ уже сказано, указываетъ на Ліудпранда. Отъ него узналь онъ мнимо-греческое названіе 'Ρώς для Порманновъ. У него же выписываеть онь, ачторастикос, предложение: «Ingenti Inger consusione postmodum ad propria (gr. έπὶ τὰ ίδια) est reuersus»; y Liakoha: eet sic predicta gens cum triumpho ad propriam regressa est». Подробности историческія онъ заняль не у продолжателей Өеофана (онъ наткнулся бы здёсь на чудо мафорія, на обращеніе Руси въ христіанскую въру и т. д.), а нзъ какого нибудь Житія, въ родъ Игнатіева. Не будь обозначено у Діакона число кораблей (360 вмъсто 200 о которыхъ говорится въ греческихъ льтописяхъ), я не задумался бы отнести его извъстіе къ панегирику Давида пафлагонскаго. Какъ у того, такъ и у другаго сначала безуспъшное нападение на Царьградъ; потомъ разорение окрестностей, suburbanum bellum; срвн. Ник. Давида: «τοῦ Βυζαντίου περιοικίδων.... νησίων; ошибочное перенесеніе на 863—860 годъ похода 865-го (см. Harduin, Acta Concil. V. 966, 978. — Нест. Шлец. II, 47) и т. д. Житіе св. Игнатія, знаменитаго противника Фотіева, читалось безъ сомнънія во всей Италіи.
- 277). «Пояща по собъ всю Русъ» говоритъ Погодинъ (Изслюд. III. 42), «какъ превосходно истолковывается это мѣсто Нестора мѣстомъ Константина багрянороднаго: какъ скоро наступитъ Ноябрь мѣсяцъ, то князья, оставивъ со всѣмъ Русскимъ племенемъ Кіевъ, сит universa Russorum gente (плохой Мёрзіевъ переводъ греческаго рета  $\pi \alpha \nu \tau \tilde{\omega} \nu \ P \tilde{\omega} \zeta$ ), разъѣзжаютъ по всѣмъ странамъ для собиранія дани». Но въ смыслѣ ли ежегоднаго выселенія всѣхъ Руссовъ въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, должно понять слова греческаго императора? Едва ли. Чисто русское выраженіе Кон-

стантина рета тачто то 'Рос (de adm. imp. ed. Bonn. 79), переводъ нашего «вся Русь», «вся земля Русская» и означаеть всю русскую княжью, весь дворъ русскихъ князей, какъ представителей русской земли.

- 278). «Ότι τὰ ἀπὸ τῆς ἔξω Ῥωσίας μονόζυλα κατερχόμενα εν Κωνσταντινουπόλει είσι μεν από του Νεμογαρδάς, έν ῷ Σφενδοσ λάβος ὁ υίος Ἰγγωρ τοῦ ἄρχοντος Ῥωσίας έκαβέζετο, είσι δε και από το κάστρον την Μιλινίσκαν και ἀπὸ Τελιούτζαν» κ. τ. λ. (de adm. imp. ed. Bonn. p. 74). Г. Куникъ переводитъ: «Die Asken, welche von jenseits (des eigentlichen) Rôslands nach Constantinopel kommen, sind theils aus Nowgorod, wo Swätoslaw, der Sohn des Fürsten Ingor's von Rôsland seinen Sitz hatte, theils von der Feste Smolensk, Lubetschu. s. w. (Beruf. II. 422). Греческій оригиналь выражаетсягораздо опредълените: «лодін приходящія въ Киль изъ витшией Руси, выходять изъ Новгорода гдв сидъль Святославъ сынъ Игоря русскаго князя; выходять онь (είσὶ δὲ καί) и изъ города Смоленска, и изъ Любеча» и т. д. Здъсь, съ одной стороны, внъшняя Русь — Новгородъ; съ другой, Смоленскъ и южнерусскія города.
- 279). Угломъ называлась и самая ръка Орелъ: «и перешедие Уголъ ръку» (Лавр. 167). О мъстъ и ръкъ Уголъ (Όγλος, Όγκλος, у Анаст. Onglos) въ Болгаріи см. Niceph. Patr. ed. Bonn. 39.— Theophan. Chronogr. ed. Bonn. I. 547.—Срвн. Schafar. Sl. Alt. II. 163. Anm. 2.
- 280). По татарски кайтъ -- обратить; кайдакъ -- въроятно оборотъ.
- 281). См. гл. І. с. 54, о скандинавских вызваніях мъстностей въ землях Эстовъ и Финновъ. Snorre I. 127: «Northumbria autem maximam partem erat a Nordmannis habitata.... Linguae Norvegicae nomina plurima eius regionis serunt loca».
- 282). Г. Соловьевъ ( $\mathit{Исm. Pocc. I, npum. 44}$ ) думаеть что подъ Сербами ( $\Sigma$ єр $\beta$ і́о $\iota$ ) Константина слѣдуетъ понимать Сѣве-

рянъ «мбо какъ предположить», говорить онъ, «чтобъ нашъ лѣтописецъ ничего не зналъ о Сербахъ, а Константинъ о Сѣверянахъ?»
Лѣтописецъ не знаетъ и о Лучанахъ (Λενζανῆνοι); Сербы могутъ
быть сокрыты подъ именемъ однокровныхъ имъ и съ ними неразлучныхъ Хорватовъ; а что Сѣверяне (и вмѣстѣ съ ними Поляне,
Новгородцы, Полочане) не упомянуты у Контстантина въ числѣ
русскихъ данниковъ, было бы дѣйствительно непонятно, еслибы
именно эти племена и не составляли Руси.

- 283). Окольными считались племена платившія дань Руси: Тиверцы, Сербы, Угличи, Лучане, Древляне и часть Кривичей и Дреговичей.
- 284). «Βύουσι πετεινούς ζωντας». Πετεινός, πετηνός, Gallus gallinaceus, Άλεχτρυών. Vel gallina (Du Cange, gloss. m. et inf. Gr.). Κογρъ, Gallus π gallina (Miklos. Gloss. Palaeosl.).
- 285). Впрочемъ этотъ обрядъ существовалъ и у Скандинавовъ; Heimskringla II, 175: «quatuor ei (кумиру бога Тора) quotidie apponi panes, eis que congruam carnem» etc. (Расмуссенъ у Погод. Изслъд. III, 321, прим. 729). Срвн. дополненіе къ древне-готландскому уложенію у Гейера, (Gesch. Schwed. I. 109).
- 286). Къ указаннымъ мною въ извъстіяхъ Ибнъ-Фоцлана чисто-славянскимъ особенностямъ Руси X въка, можно прибавить еще слъдующія:
- а) Добровольное сожжение жены съ умершимъ мужемъ (Fraehn, 19). «Et Winidi, quod est foedissimum et deterrimum genus hominum, tam magno zelo matrimonii amorem mutuum servant, ut mulier, viro proprio mortuo, vivere recuset; et laudabilis mulier inter illas esse judicatur, quae propria manu sibi mortem intulit, ut in una strue pariter ardeat cum viro suo (Bonifac. ep. ad. Ethibald. p. 77). «in tempore patris sui (sc. Boleslai), cum is gentilis esset, unaquaeque mulier post viri exequias sui igne cremati, decollata subsequitur» (Dithmari

- Chron. p. 248). Масуди о Руси и Славянахъ своего времени: «Hi desunctorum cadavera una cum jumentis, suppellectili et ornatu comburunt. Uxores cum maritis defunctis cremantur, non item viri cum uxoribus. Si quis coelebs moriatur, mortuo tamen feminam uxoris loco addunt. Hae autem omnes hoc mortis genus cumprimis expetunt; sic enim se aeternam felicitatem adepturas esse credunt. Hactenus autem illi populi ab Indis hac in re differunt, quod apud hos, nulla uxor, si noluerit, cum viro comburitur (Hamaker ap. Fraehn, Ibn-Foszl. 104, 105. Anm. 101). Что Ибнъ-Фоцланъ о Руси, то Димешки знаетъ вообще о Славянахъ (Fraehn, l. c.); срвн. Ибнъ-Даста (u3d. Xвольс. 30, 40). Уединенный, баснословный разсказъ Оддура Мунка († около 1210 г.) о томъ «quod lex in Svecia esset, uxorem, si marito superviveret, una cum illo condi tumulo opportere • (Hist. Ol. Tr. f. сар. 2), не имъетъ историческаго значенія для Норманновъ Х въка; въ немъ виденъ, если не чистый вымыселъ, то отголосокъ древнъйшей эпохи; срвн. Прокоп. о герульскихъ женахъ (de b. goth. II. 14. ed. Bonn. 200).
- b) Обручи на ногахъ у женщинъ. «Auch ihre beiden Beinringe zog sie ab» (Fraehn, 17). Френъ (125. Anm. 152 и 153) замъчаетъ: «das knäbaand der Dänischen, so wie der garter der Engl. Uebersetzung, dürste eine unrichtige Idee von dem letztern Weiberschmucke geben, der in Orient nicht bloss, wie das Armband, aus Gold, Silber oder Elsenbein besteht, sondern auch gerade über den Knöcheln, nicht an den Knien getragen wird». Такихъ обручей для ногъ найдено довольно въ древнихъ чешскихъ могилахъ; см. Wocel, Grundz. d. böhm. Alterthumsk. 43. Въ Скандинавін и въ Германіи они неизвъстны.
- с) Обрядъ разсъченія на части, приносимой въ жертву собаки. «Hierauf brachten sie einen Hund, schnitten ihn in zwei Theile und warfen die ins Schiss» (Fraehn, 15). О Львъ армянинъ (подъ 813 г.) и уже давно ославянившихся дунайскихъ Болгарахъ, у продолж. Өеофана ed. Bonn. 31: «nam cum tricennales cum

Hunnis, quos Bulgaros vocant, ineundae illi essent indutiae pacisque foedera iureiuranda firmanda.... velut barbarus quidam omnisque religionis expers, canes, ac quibus gens improba immolat, iis gestorum testibus utens, et dissecabet (χύνας.... ἀπέτεμνεν), nec quibus illi libenter ingurgitantur, haec ipse ad firmandam fidem ore gustare exhorrebat».

- d) Особый порядокъ закланія коней: «Sie führten zwei Pferde herbei, die sie so lange jagten, bis sie von Schweiss trossen, worauf sie sie mit ihren Schwertern zerhieben und das Fleisch derselben ins Schiff warsen» (Fraehn, 15). У Петра Дюсбургскаго подъ 1326 г.: «Nunc autem Lethowini et alii illarum partium insideles dictam victimam in aliquo loco sacro secundum eorum ritum comburunt, sed antequam equi comburantur, cursu satigantur in tantum, quod vix possunt stare supra pedes suos» (Chron. Pruss. 80). Литовскій обрядъ, въроятно общій Поморянамъ и тъсно съ Литвою, по въръ, связаннымъ Кривичамъ. О закланіи коней упоминается и въ житіи муромскаго князя Константина (Карамз. І, прим. 236).
  - е) Бритье головы. О подробностяхъ см. гл. Х.

Много дъльных замъчаній о славянском характерт извъстій Ибнъ-Фоцлана о Руси, находимъ у Бъляева: Русская земля предъ прибытіемъ Рюрика (15—28). Только напрасно относить онъ эти извъстія къ однимъ Съверянамъ; напрасно также увъряеть онъ что у Съверянъ князей не было (тамъ же, 28), на томъ основаніи что о нихъ въ лътописи не упоминается; въ лътописи не упоминается; въ лътописи не упоминается и о походъ на Берду.

287). Гримъ (D. M. 635) говорить прямо: «Von opferdiensamen hausvögeln, namentlich dem hahn und der gans, sind mir wenig mythische bezüge bekannt». Г. Куникъ (Beruf. II. 455, 456. Anm.\*\*) приводитъ слова Дитмара о знаменитомъ жертвенномъ обрядъ Норманновъ-Датчанъ въ городъ Лейръ (Lederun): «omnes convenerunt et ibi diis suismet LXXXX et IX homines, et totidem equos, cum canibus et gallis- pro accipitribus oblatis

immolant. Но уже выражение «pro accipitribus» доказываеть что жертвенною птицею у Скандинавовь, быль не пътухъ, а ястребъ; и съ Сигурдомъ сожигаются служители и ястреба (Saem. 225 ар. Grimm, D. M. 43. Anm. \*).

- 288). «Chasarorum natio ex interiori Berylia profecta, quae Sarmatis vicina est» (Niceph. Cpolit. ed. Bonn. 39).
- 289). Not. Golii, p. 92: «Mare Hesperium. Hoc generali quidem nomine olim dicebatur Orbis habitati terminus mare mediterraneum unà Oceano. hic tamen peculiariter intelligitur Oceani tantum pars, Europam, et inprimis Africam alluens; ut quod mare altero occidentalius».
- 290). Бурджанами арабскіе писатели называють преимущественно дунайских Болгарь; у Албергенди Burgjan или Borgjan; у Абулфеды Burgan или Borgan; у нубійскаго географа Bergian витесто Borgian (см. Thunmann, Unters. 33). О Бурджанахъ (дунайскихъ Болгарахъ) знаетъ и Горрами (Muslimben-Muslim Horramy 845—846) писавшій по греческимъ источникамъ (Fraehn, Ibn-Foszl. XX).
- 291). Арабскій писатель Ибнъ-аби-Якубъ-эль-Недимъ (пис. около 987 988 г.) сохранилъ намъ слъдующее извъстіе о письмъ древнихъ Руссовъ:

### Русское письмо.

Нѣкто, словамъ коего и могу довѣрать, разсказывалъ маѣ, что одинъ изъ династовъ горы Кабкъ (т. е. Кавказа) посылалъ его къ владѣтелю Руссовъ; и замѣтилъ по этому поводу, что они имѣютъ письмо, которое нарѣзывается на деревѣ. При этомъ онъ вынулъ кусочекъ бѣлаго дерева, который мнѣ и подалъ. На немъ были вырѣзаны письмена, изображающія, не знаю, слова ли, или отдѣльныя буквы. Вотъ снимокъ съ нихъ:

A-1115) 9 Fat

(Fraehn, Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de S' Pbg. 1836. III. 6.507—530). Френъ находилъ какое то не существующее сходство между этими письменами и Синантскими надинсями. Финнъ-Магнусенъ, Шегренъ и другіе провозгласили ихъ, разумъется скандинавскими рунами, не смотря на то что стверный руническій алфавитъ не знаетъ горизонтальныхъ, а того еще менъе косыхъ линій (см. Kirchhoff, das Goth. Runenalphab. 3). По митнію Шегрена Недимова надпись изображаетъ скандинавскими рунами писанное слово: Слоканинъ; сходство между русскою надписью и руническою скандинавскою представляется ему по истинъ поразительнымъ (eine frappante Aebnlichkeit):



(Finn Magnus. Runamo og Runerne. — Sjögren, Bericht etc. 87). Мит кажется это сходство можетъ поспорить съ открытымъ норманскою школою между именами Tryggr и Труворъ, Signiautr и Синеусъ и т. п.

Едвали не будетъ Педимова надпись (по крайней мъръ по общему характеру буквъ) ближе къ славянскимъ глаголитскимъ письменамъ:



Сто свъ т. е. Святославъ.

№ 2: 117 < представляетъ (конечно въ искаженномъ видъ) тъже 4 перпендикулярныя черты которыя встръчаемъ въ глаголитскомъ ПП Т (Gl. Cloz.).

№ 3: Весьма недалекъ отъ глаголитскаго Э О (Glag. Cloz.).

Въ № 4 — С черта , съ правой стороны, отдълилась отъ цълаго; возстановленная какъ слъдуетъ, эта буква почти тождественна съ глаголитскимъ — С (по изданію римской Пропаганды).

№ 5: 1 — разъединенное и въ одну сторону обращенное глаголитское У В (Glag. Cloz.).

№ 6: Сохранилъ туже глаголитскую форму I — ъ и въ древнихъ спискахъ, и въ печатныхъ книгахъ.

Горизонтальная линія замѣняеть титло.

Фигуры 2 между №№ 3 и 4 я истолковать не умъю; быть можеть это случайный ръзъ дощечки, или цифра 9 (900) поставленная посреди обоихъ слоговъ, съ утратою праваго ръза.

По всей въроятности видънная Недимомъ дощечка была русскимъ паспортомъ временъ Святослава.

292). Изъ соображенія вышеприведенныхъ извѣстій и данныхъ, выдаются слѣдующіе, конечно только ипотетическіе результаты:

Славяне имъли издревле свои руническія письмена. Кромѣ черноризца Храбра, объ этихъ письменахъ свидѣтельствуетъ и Chronicon Paschale: «Qui vero suas norunt literas, hi sunt: Cappadoces.... Sarmatae.... Scythae» etc. (ed. Bonn. I. 48). О собственно русскомъ письмѣ говорятъ Ибнъ-Фоцланъ и эль-Недимъ.

На западѣ (въ Далмаціп, Иллиріи и пр.) изъ этихъ рунъ составилась со временемъ и мало по малу, такъ называемая глаголица. Мы видѣли глагольскій характеръ Недимовой надписи. Въчислѣ (уже сильно перемѣшанныхъ съ сѣверными) руническихъ буквъ на Ретрскихъ кумнрахъ у Маша, встрѣчаются глагольскія буквы; напр.  $\cancel{2}$  (6), глагол.  $\cancel{2}$ ;  $\cancel{3}$  (e), глагол.  $\cancel{7}$ ;  $\cancel{1}$  (a), глагол.  $\cancel{4}$  (см. W. Grimm, Jahrb. d. Litt. XLIII. 1828. p. 33) \*).

Кириллъ нашелъ въ Херсонъ переводъ Евангелія и псалтыря писанный такими же славянскими рунами. Житіе называетъ ихъ русскими, потому что онъ обрътены у Русина, который также отличалъ ихъ этимъ именемъ. Быть можетъ между ними и западными существовало уже значительное различіе, какъ между англосакскими рунами и съверными, маркоманскими и т. д.

По возвращени въ Констанстантинополь, Кириллу пришлось составлять свою новую славянскую азбуку. Онъ положилъ ей въ основу греческое письмо.

<sup>\*)</sup> По поводу знака Ј, Гриммъ замѣчаетъ что въ слѣдствіе мѣкоторой особенности языка, этимъ знакомъ передаются равно буквы Е и А, не смотря на то что для буквы А есть у Маша еще и другой знакъ, близко подходящій къ готскому. Особенность на которую онъ наменаетъ намъ извѣстна. Мы указали уже въ гл. VI (стр. 195) на обычный у Вендовъ перех дъ а въ с (или смѣшеніе обоихъ звуковъ), какъ напр. въ словахъ: Redigast вмѣсто Radogast, Gersleff и Jereslaw вмѣсто Jaroslaw, Reric вм. гагор. и т. д. Замѣчаніе Гримма говоритъ въ пользу (быть можетъ слишкомъ поспѣшно заподозрѣнной) подлинности стрѣлицкихъ идоловъ.

Для передачи звуковъ непифющихся въ греческомъ езыкъ, онъ обратился (подобно предшественнику своему Вулфиль) къ бывшимъ у него подъ рукою (срви. сказаніе Храбра), славянский языческимъ ръзамъ или къ видъннымъ имъ въ Херсонъ русскимъ. Отсюда сходство въ знакахъ для выраженія этихъ звуковъ, между кирилловскою азбукою и глагольскою. Срви. Ж и Д; Ч и Д. Пзъ того же (быть можетъ русскаго) источника и буквы У (червь) и Д (ци); мы видъли (прим. 38) что по митнію Я. Гримма эти знаки перешли и въ гото-скандинавскій руническій алфавитъ.

293). Къ этимъ двумъ извъстіямъ слъдовало бы присоединить и легенду о походъ Руси на Сурожъ, еслибы это, въ высшей степени важное свидътельство о существованім славянской, доваряжской Руси, было достаточно выяснено современною историческою критикою. Мизиія г. Куника (Касп. Дорна, 459), что авторъ амастридскаго сказанія упоминаеть о походъ 865 года в при этомъ уже воспользовался окружнымъ посланіемъ патріарха Фотія (866 г.), а сурожское сказаніе описываеть взятіе Корсуни, Керчи и Сурожа (Судака) Владимиромъ въ 988 году, я ртшительно принять не могу. Имтй слагатель амастридской легенды въ рукахъ посланіе Фотія, онъ не могь бы умолчать о послъдовавшемъ за походомъ 865 года крещеніп Руси; нельзя допустить, съ другой стороны, чтобы русскій агіологъ заміниль славное имя Владимира, темнымъ указаніемъ на какого-то бравливаго князя. Чудо о которомъ упоминается въ объихъ легендахъ, сурожской и амастридской, перешло, конечно пзъ древивнито, общаго пиъ источника, и въ житіе св. Ромуальда (P. Dam. Vita S. Romualdi, ap. Pertz. VI. 850), приписывающее это чудо св. Бонифацію (Бруно), первому, по словамъ житія, мученику на Руси.

294). Мнъ кажется норманская школа (см. Погодинъ,

 ${\it Bopt ba}\; u\; {\it np}.\; 275)$  напрасно такъ налегаетъ на поздній и ръдкій поминъ о Рольфъ въ съверныхъ сагахъ. Во первыхъ водвореніе въ Нормандін Рольфа извъстно не по одной, а по двумъ сагамъ (de Olavo S. cap. 38. — Hist. Knutidar. cap. 9), повъствующимъ какъ о его собственной генеалогіи, такъ и о происходящихъ отъ него нормандскихъ династахъ; во вторыхъ, въ тъхъ двухътрехъ мъстахъ гдъ говорится о нормандскихъ герцогахъ, сага знаеть о ихъ норвежскомъ происхождения, о ихъ родственныхъ отношеніяхъ къ Норвегіи. О Руси упоминается довольно подробно и часто въ съверныхъ сагахъ; между тъмъ (какъ вирочемъ уже сказано въ главъ I) въ нихъ не только иттъ намека на единоплеменность Шведовъ съ такъ называемою варяжскою Русью, но и сами русскіе князья представляются не иначе какъ чужими, неизвъстными династами (peregrini, ignoti). Исландскія саги, говорять намь, знають вообще мало о Шведахь и относящихся къ нимъ историческихъ событіяхъ (Kunik,  $Beruf.\ I.\ 98,\ 99$ ); это толкованіе имъло бы нъкоторый въсъ, еслибъ саги этъ вовсе не упоминали о Руси, или только вскользь; но въдь онъ не умолкають о русскихъ событіяхъ, о пребываніи и подвигахъ въ Гардарикін норвежскихъ конунговъ и мужей — Олафа Тригвасона, Олафа святаго, Магнуса, Гаральда Гардрада, Эйлифа, Эймунда, Рогивальда. И насъ хотять увтрить что эти промышленники, что скальды воситвавшіе подвиги ихъ, что слагатели сагъ, что издатель ихъ Снорри Стурлесонъ -- могли не знать, или зная не говорить о скандинавскомъ происхожденіи Русп? По въдь самое имя Руси (имъ неизвъстное; они говорятъ Gardar или Austrvindr) должно было звучать въ ихъ ушахъ тёмъ чисто скандинавскимъ звукомъ, какимъ въ ушахъ любаго Порвежца, звучали шведскія Uppsala, Sigtûn, Gautland, Smáland н т. п.

taile, same vous

## опечатки.

|                 |              |            | Напечатано.          | Tumams.                        |
|-----------------|--------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| Стран.          | 1.           | Строк.     | 6. Хозарами          | Хазарами                       |
| <b>13</b>       | 3.           | <b>»</b>   | 14. Этрусски         | Этруски                        |
| n               | <b>5.</b>    | n          | 19. съ               | ВЪ                             |
| *               | 15.          | n          | 25. пспытайте        | испытайте                      |
| »               | 44.          | <b>»</b>   | 9. Гавзенскій        | Гнъзнеескій                    |
| <b>))</b>       | <b>50.</b>   | <b>»</b>   | 11. 906              | 907                            |
| 20              | 63.          | <b>»</b>   | 29. Monb             | Mone                           |
| w               | 115.         | »          | 15. XI               | IX                             |
| n               | 119.         | n          | 19. бяще             | бяше                           |
| <b>»</b>        | 126.         | <b>»</b>   | 4. filiis            | filiis                         |
| W               | 135.         | n          | 19. knež             | kněz                           |
| *               | 153.         | ))         | 19. явшихся          | емшихся                        |
| »               | 162.         | <b>»</b>   | 20. двойную          | вониое                         |
| <b>»</b>        | 170.         | <b>))</b>  | 19. varag'овъ        | varąg'овъ                      |
| •               | 243.         | <b>»</b>   | 6. qnod              | quod                           |
| »               | 265.         | >>         | 1. alli              | alii                           |
| »               | 272.         | n          | 3. многочленныя      | <b>и</b> ногочис <b>ленныя</b> |
| <b>x</b>        | <b>273.</b>  | <b>3</b> 3 | 17. Beruf. I. 166, 1 | 67 ap. Dorn 430 ff.            |
| <b>&gt;&gt;</b> | 275.         | n          | 17. fereba           | ferebat                        |
| n               | 283.         | n          | 17. нмяна            | нмяна                          |
| <b>»</b>        | <b>29</b> 9. | W          | 29. Jasmnnd          | Jasmund                        |
| <b>»</b>        | 316.         | D          | 15. Ярославлъ        | Ярославѣ                       |
| n               | 319.         | <b>x</b>   | 7. будетъ            | будеть                         |
| n               | <b>32</b> 8. | <b>))</b>  | 23 называють         | навываютъ                      |
| w               | 330.         | n          | 19. Et.              | Et                             |
| w               | 345.         | »          | 11. сохранилась      | сохранялась                    |

# CXVI

|           |              |            |     | Напечатано.   | Yumams.      |
|-----------|--------------|------------|-----|---------------|--------------|
| Стран.    | 355.         | Строк.     | 2.  | lingo         | ligno        |
| n         | 370.         | n          | 11. | αξίναι        | άξίναι       |
| <b>«</b>  | 376.         | <b>)</b>   | 4.  | cursariae     | cursoriae    |
| <b>))</b> | 384.         | <b>)</b> ) | 10. | Karlshufrud   | Karlshufvud  |
| <b>»</b>  | 398.         | W          | 1.  | ξανσοι        | ξανδοί       |
| <b>))</b> | 402.         | <b>»</b>   | 17. | Reidhgotaland | Reidgotaland |
| ×         | 415.         | »          | 22. | Fjälmann      | Fjällmann    |
| <b>»</b>  | 420.         | <b>)</b>   | 9.  | Куришгавской  | Куришгафской |
| »         | 475.         | »          | 17. | cives         | civis        |
| »         | 485.         | <b>))</b>  | 1.  | βορειοι       | βόρειοι      |
| w         | 491.         | n          | 2.  | Σκυβαι        | Σκύζαι       |
| »         | <b>5</b> 34. | n          | 10. | своей         | своимъ       |

## Въ примъчаніяхъ.

| m          | $\mathbf{X}$           | <b>)</b> ) | 10. 944          | 941          |
|------------|------------------------|------------|------------------|--------------|
| D          | $\mathbf{X}\mathbf{V}$ | ))         | 17. aut          | ut           |
| <b>)</b> ) | XVI                    | n          | 6. kralodr.      | kralody.     |
| W          | XXXII                  | ))         | 16. appido       | oppido       |
| ×          | XLIX                   | ))         | 6. Өлафъ         | Отафъ        |
| *          | LXXII                  | ))         | 16. incessernnt  | incesserunt  |
| *          | XCII                   | <b>)</b> ) | 10. панлагонскій | пафлагопскій |

Не приведены опечатки легко исправимыя каждымъ читающимъ.

INDING CO.

